



BOAPCKAA AYMA

ДРЕВНЕЙ РУСИ.

В. Ключевскаго.

Издание третье.

947 K524

Московская Центральная Публичная Библиотека

МОСКВА. Синодальная Типографія. 1902.





ON THE REAL PROPERTY.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

AND TO A CONTROL OF THE SECOND CONTROL OF TH

manipulate Accordance to the property of the action of the second of the

#### Вступленіе.

- Глава I. Въ боярскомъ совътъ кіевскаго князя X в. еще сидъли представители класса, правившаго обществомъ раньше князя съ его боярами 15. Дума князя Владиміра съ боярами, епископами и «старцами градскими» 15. Значеніе этихъ старцевъ 18. Очеркъ исторіи древнъйшихъ волостныхъ городовъ на Руси 20. Происхожденіе городскихъ старцевъ 30. Участіе волостныхъ городовъ въ образованіи Кіевскаго княжества 31. Отношеніе старцевъ къ князю и его дружинъ 35.
- Глава II. Съ XI в. правительственный совътъ при князъ Кіевской Руси является односословнымъ, боярскимъ 38. Составъ и обособленіе княжеской дружины 39. Дума и въче 42. Двъ аристократіи, чрезъ нихъ дъйствовавшія 47. Князь и бояре 51. Составъ боярской думы 54. Дъятельность думы и ея характеръ 62. Боярство и боярская дума въ Галицкомъ княжествъ 68. Политическое значеніе боярской думы въ Кіевской Руси XI—XIII в. 70.
- Глава III. Военный сторожъ и подвижной вотчичъ всей Русской земли, ннязь съ XIII в. становится на сѣверѣ сельскимъ хозяиномъ-вотчиникомъ своего удѣла 73. Перемѣна въ характерѣ князя и княжескаго владѣнія на сѣверѣ съ XIII в. 73. Отношеніе князя къ землямъ дворцовымъ, чернымъ и служилымъ 78.
- Глава IV. И общество удъльнаго нняжества на съверъ становится болъе сельскимъ, чъмъ оно было прежде на югъ 82. Происхождение удъльнаго порядка княжескаго владънія въ связи съ русской колонизаціей верхняго Поволжья 83. Вліяніе колонизаціи на складъ общества верхневолжской Руси 93.
- Глава V. Согласно съ политическимъ характеромъ удѣльнаго князя на сѣверѣ и удѣльное управленіе было довольно точною копіей устройства древнерусской боярской вотчины 100. Связь удѣльныхъ учрежденій съ тремя разрядами земель въ удѣлѣ. Дворецъ князя 101. Значе-

- ніе дворцовыхъ путей 102. Отношеніе ихъ къ дворецкому 108. Нам'єстники и волостели 110. Вотчиное управленіе и его значеніе въ исторіи централизаціи 113. Значеніе боярскаго суда 115.
- Глава VI. Боярская дума при князѣ удѣльнаго времени является совѣтомъ главныхъ дворцовыхъ прикащиковъ, бояръ введенныхъ, по особо важнымъ дѣламъ 112. Характеръ главныхъ памятниковъ дѣятельности думы въ удѣльные вѣка 119. Составъ думы 120. Бояре введенные и путные 121. Наличный составъ ежедневныхъ собраній думы 127. Причины его измѣнчивости; характеръ удѣльнаго законодательства 130. Административный подборъ 134. Правительственное значеніе бояръ-совѣтниковъ 137. Моменты въ исторіи удѣльной думы 147. Дѣлопроизводство и вѣдомство 152.
- Глава VII. Московская боярскае дума уже въ XV в., съ образованіемъ въ Москвѣ болѣе плотнаго боярства, становилась дворцовымъ совѣтомъ по недворцовымъ дѣламъ 155. Боярскій совѣтъ, какъ проводникъ централизаціи въ удѣльномъ управленіи 155. Сосредоточеніе состава удѣльной думы 158. Признаки обособленія состава московской думы отъ областнаго управленія 159. Приказы и канцелярія думы 162. Превращеніе московской думы въ совѣтъ дворцовыхъ сановниковъ по недворцовымъ дѣламъ 165. Образованіе думнаго класса въ Москвѣ къ половинѣ XV в. 167. Вліяніе этого на характеръ и дѣятельность московской думы 169.
- Глава VIII. Въ Новгородѣ и Псковѣ XIII—XV в. боярская дума при князѣ превратилась въ исполнительный и распорядительный совѣтъ выборныхъ городскихъ старшинъ при вѣчѣ 172. Происхожденіе боярства въ вольныхъ городахъ удѣльнаго времени 172. Политическое значеніе этого боярства 180. Его значеніе экономическое 182. Участіе бояръ въ управленіи 184. Происхожденіе и составъ господы 187. Удаленіе изъ нея княжихъ бояръ и купецкихъ старостъ 193. Число членовъ и мѣсто засѣданій 195. Отношеніе господы къ князю 198. Ея правительственная дѣятельность и отношеніе къ вѣчу 200.
- Глава IX. Изъ разстянныхъ по удъламъ ннязей и ихъ слугъ съ XV в., вслъдствіе московскаго собиранія Руси, складывается въ Москвъ правительственная аристократія 206. Перемъны въ составъ московскаго боярства съ половины XV в. 206. Герархическій распорядокъ боярскихъ фамилій 211. Опредъленіе московскаго боярства, какъ класса 217.
- Глава X. Въ составъ московской боярской думы XVI в. отразились довольно точно перемъны въ составъ московскаго боярства съ половины XV в. 119. Разборъ списка членовъ думы съ 1505 по 1682 г. 230. Бояре 220.

- Окольничіе 223. Смѣна старшихъ фамилій младшими 225. Думные дворяне 228. Генеалогическое значеніе этихъ думныхъ чиновъ 230.
- Глава XI. Вмѣстѣ съ тѣмъ московская боярская дума стала оплотомъ политическихъ притязаній, возникшихъ въ московскомъ боярствѣ при его новомъ составѣ 231. Политическое настроеніе новаго боярства 231. Остатки удѣльнаго порядка въ XVI в. 232. Отношеніе къ нимъ московскихъ государей 236. Превращеніе удѣльныхъ правительственныхъ преданій въ политическія притязанія 241.
- Глава XII. Политическія привычки и стремленія московскихъ государей не противорѣчили этимъ притязаніямъ по крайней мѣрѣ до половины XVI в. 244. Національное значеніе московскихъ государей и отношеніе къ нему новаго московскаго боярства 244. Происхожденіе и первоначальное значеніе титула «самодержецъ» 246. Политическій характеръ московскихъ государей 249.
- Глава XIII. Однако перемѣны въ устройствѣ боярской думы XVI в. вышли не изъ этихъ боярскихъ притязаній 252. Аристократическій составъ московскаго управленія въ XVI в. 252. Перемѣны въ центральномъ управленіи и происхожденіе комнаты 254. Обособленіе думы отъ дворцоваго управленія 258. Раздѣленіе думы на чины въ связи съ новымъ составомъ боярства и новыми потребностями управленія 260. Происхожденіе думнаго дворянства 261 и думнаго дьячества 266. Численный составъ и образованіе постояннаго общаго собранія думы 269.
- Глава XIV. Само боярство не проводило въ XVI в. никакого плана государственнаго устройства, достаточно обезпеченнаго, въ смыслъ своихъ притязаній 273. Вояре-публицисты XVI в. 273. Ихъ взглядъ на исторію Московскаго княжества 274. Ихъ отношеніе къ современному русскому монашеству 275. Ихъ взглядъ на московскій государственный и общественный порядокъ 278. Политическіе идеалы боярства 281. Равнодушіе боярства къ вопросу о политическихъ обезпеченіяхъ 285.
- Глава XV. На ряду съ особенностями политическаго положенія боярства въ XVI в. состояніе народнаго хозяйства было одною изъ главныхъ причинъ его равнодушія къ расширенію и обезпеченію своихъ политическихъ правъ 293. Вопросъ о судьбѣ московской аристократіи 293. Литовская рада 295. Сильныя и слабыя стороны политическаго положенія московскаго боярства 298. Неблагопріятное дѣйствіе тѣхъ и другихъ на политическое настроеніе боярства 304. Землевладѣніе въ верхневолжской Руси 307. Землевладѣльческій кризисъ въ XVI в. 308. Его вліяніе на политическое настроеніе боярства 313.
- Глава XVI. Ближняя или комнатная дума государя была косвеннымъ признаніемъ съ его стороны политическаго значенія боярской думы 315.

- Отношеніе московскихъ государей къ правительственному значенію боярства 315. Ближняя дума в. кн. Василія Ивановича 317, царя Ивана Грознаго и его преемниковъ 322. Ея значеніе и отношеніе въ думѣ всѣхъ бояръ 325.
- Глава XVII. Опричнина Грознаго была дальнъйшимъ развитіемъ номнаты и завершеніемъ этого признанія 331. Устройство и назначеніе учрежденія 332. Отношеніе опричнины къ комнать 338 и къ думѣ земскихъ бояръ 340. Характеръ разлада московскихъ государей съ боярствомъ 342. Его династическое происхожденіе 345, Вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ государя и боярства 348. Противорѣчіе въ московскомъ государственномъ строѣ и опричнина, какъ неудачный выходъ изъ него 350. Вліяніе опричнины на политическое сознаніе обѣихъ сторонъ 351.
- Глава XVIII. Мысль оградить политическое значеніе думы договоромъ съ государемъ возникла въ одномъ поколѣніи боярства подъ вліяніемъ исключительныхъ обстоятельствъ 353. Послѣдствія борьбы для боярства 353. Вліяніе пресѣченія династіи на боярство 355. Появленіе въ немъ мысли о политическомъ договорѣ 356. Два опыта этого договора въ Смутное время. Большіе бояре и значеніе думы при царѣ Василіи Шуйскомъ 359. Второстепенная знать и договоръ 4 февраля 1610 г. 370. Приговоръ 30 іюня 1611 г. и мысль о народно-представительномъ соборѣ 376, Боярская дума и земскій соборъ при царѣ Михаилѣ 379. Значеніе политическаго договора въ исторіи думы 382.
- Глава XIX. Боярскій совѣтъ въ древней Руси былъ показателемъ общественныхъ классовъ, руководившихъ въ данное время народнымъ трудомъ 383. Положеніе боярства послѣ Смуты 383. Моменты политической исторіи думы 384. Взглядъ на судьбу учрежденія: какъ въ составѣ думы отражался складъ общества 385.
- Глава XX. Боярская дума XVI—XVII в. состояла изъ старшихъ членовъ боярскихъ фамилій и изъ выслужившихся приказныхъ дѣльцовъ 388. Генеалогическій составъ думы. Назначеніе членовъ по родословной очереди 388. Служебная карьера родовитаго человѣка 392. Успѣхи неродовитыхъ людей въ думѣ 394. Упадокъ старой знати въ думѣ XVII в. 399.
- Глава XXI. Думные люди были управители центральныхъ приказовъ или исполнители особыхъ порученій по центральной и областной администраціи 400. Административный составъ думы. Правительственное значеніе думныхъ людей въ столицѣ и провинціи 401. Число наличныхъ членовъ думы на ея засѣданіяхъ 404.
- Глава XXII. Въ своей ежедневной практикѣ дума была постояннымъ совътомъ наличныхъ думныхъ людей, находившихся при государѣ 406.

Названія думы, время и мѣсто ея засѣданій 406. Порядокъ дѣлопроизводства. Доклады и ихъ очередь 409. Предсѣдательство 411. Докладчики 412. Порядокъ совѣщаній. Засѣданіе при царѣ; пренія 415. Засѣданіе безъ царя 421. Партіи въ думѣ 423. Запись приговоровъ и передача ихъ къ исполненію 424. Значеніе думныхъ судей для ихъ приказовъ 428.

- Глава XXIII. Съ конца XVII в: дума становилась тѣснымъ совѣтомъ, дѣйствовавшимъ безъ государя 430. Коммиссія думы въ Москвѣ во время государева отъѣзда 430. Расправная палата 433. Дума въ началѣ царствованія Петра I 438. Ближняя канцелярія и ея отношеніе къ думѣ 442. Перемѣны въ составѣ и характерѣ дѣятельности думы съ конца XVII в. 445. Отношеніе боярской думы Петра къ его Сенату 450.
- Глава XXIV. Правительственная дъятельность думы при видимомъ разнообразіи діть иміта собственно законодательный характерь 452. Общій характеръ правительственной деятельности древнерусской боярской думы 452. Порядокъ возбужденія дёль въ думё. Государевъ указъ 455. Приказный докладъ 458. Частное челобитье 461. Порядокъ решенія дель. Коммиссіи думы 464. Общее собраніе думы и его отношеніе къ государю 465. Случаи доклада боярскихъ приговоровъ государю 470. Кругъ дель общаго собранія думы. Частныя дёла 473. Значеніе приговоровъ думы по частнымъ дёламъ 475. Характеръ казуальнаго законодательства думы. Изложеніе двухъ спорныхъ дълъ, вершенныхъ думой 477. Значение закона 482. Кодификація 487. Моменты законодательнаго процесса 490. Государственный порядокъ. Финансы 490. Устройство управленія. Роспись высшихь чиновъ и должностей 1682 г. 492. Боярскій проекть 1681 г. объ учрежденіи несміняемых намістников 495. Личный составъ управленія 496. Надзоръ за управленіемъ 498. Законодательное значеніе думы 503. Ея общественный авторитетъ 506.
- Глава XXV. Дума законодательствовала и въ дѣлахъ, насавшихся Церкви, съ содѣйствіемъ церковной власти 510. Думные соборы или засѣданія думы съ церковными властями; ихъ происхожденіе 512. Вопросы, на нихъ рѣшавшіеся 513. Законодательное значеніе думы въ церковныхъ дѣлахъ 515. Отношеніе церковнаго управленія къ государственному 516. Составъ Освященнаго собора на засѣданіяхъ думы 520. Порядокъ совѣщаній 521. Вліяніе церковной власти на законодательную дѣятельность думы 523.
- Глава XXVI. Въ соціально-политическомъ значеніи московской боярской думы отразился основной фактъ исторіи Московскаго государства 524. Обычай, какъ основа подитическаго значенія думы; источникъ

этого обычая въ военно-національномъ происхожденіи Московскаго государства 525. Мѣстничество, какъ опора этого обычая 527. Паденіе боярства и мѣстничества въ XVII в. 529.

ПРИЛОЖЕНІЯ.—І. Значеніе слова бояринь 531.—ІІ. Приговоры думы Владиміра Святаго о вирахъ 532:—ІІІ. Русская колонизація Поволожья и Заволжья въ XV в. 535.—ІV. Замѣтка о вѣсѣ гривны кунъ 537.—V. Значеніе слова путь въ древней Руси 538.—Замѣчанія о нижегородскихъ «мѣстныхъ» грамотахъ XIV в. 539.—VІ. О времени возникновенія Посольскаго приказа 541.—Составъ новгородскаго управленія 542.—VІІ. Извѣстія Страленберга и Фоккеродта объ устройствѣ высшаго управленія при царѣ Михаилѣ 546.

.

## Вступленіе.

Въ судьбѣ учрежденія, исторія котораго послужила предметомъ предлагаемаго опыта, изучающій встрѣчаетъ много неяснаго, много неразрѣшимыхъ пока вопросовъ; но и въ томъ, что доступно изученію, въ чемъ можно отдать полный историческій отчетъ, остается много любопытнаго, возбуждающаго живѣйшій научный интересъ. Этимъ, съ одной стороны, объясняются недостатки предлагаемаго изслѣдованія, съ другой, оправдывается рѣшимость автора предпринять его, не взпрая на встрѣчаемыя изслѣдователемъ затрудненія.

Съ X и до XVIII в. боярская дума стояда во главъ древнерусской администрацін, была маховымъ колесомъ, приводившимъ въ движение весь правительственный механизмъ; она же большею частью и создавала этотъ механизмъ, законодательствовала, регулировала всв отношенія, давала отвъты на вопросы, обращенные къ правительству. Въ періодъ напболье напряженной своей дыятельности, съ половины XV и до конца XVII в., это учреждение было творцомъ сложнаго п во многихъ отношеніяхъ величественнаго государственнаго порядка, установившагося на огромномъ пространствъ московской Руси, того порядка, который только и сдёлалъ возможными смѣлыя внѣшнія и внутреннія предпріятія Петра, далъ необходимыя для того средства, людей и самыя идеи: даже идеи Петра, по крайней мъръ основныя, наиболъе плодотворныя его иден выросли изъ московскаго государственнаго порядка и достались Петру по наслёдству отъ предшественниковъ вмёстё съ выдержаннымъ, удивительно дисциплинированнымъ политически обществомъ, руками и средствами котораго пользовался преобразователь.

Но эта правительственная пружина, все приводившая въ движеніе, сама оставалась невидимкой для тіхъ, кто двигался по ея указаніямъ. Боярская дума рѣдко становилась, при московскихъ государяхъ не становилась никогда прямо передъ обществомъ, которымъ она управляла: ее закрывали отъ этого общества, съ одной стороны, ея верховный предсъдатель, князьгосударь, съ другой, ея докладчикъ и протоколистъ, дьякъ. Общество видѣло и слушало государя, мало зная его совѣтниковъ; къ нему обращалось оно съ своими запросами, его именемъ и авторитетомъ покрывались законодательные отвъты, внушенные его совътниками; приговоры думы, законы доходили до управляемыхъ, какъ ихъ формулировалъ думный дьякъ и какъ подчиненное думъ въдомство прилагало ихъ къ частнымъ лицамъ или къ отдёльнымъ случаямъ. Отсюда трудность уловить правительственную двятельность думы. По существу своему она была законодательнымъ учрежденіемъ, устанавливала общія правила, постоянныя нормы; но передъ нами только практическіе результаты ея законодательной работы: мы видимъ эти нормы, насколько онъ удавались въ дъйствительныхъ отношеніяхъ жизни, въ большинствѣ случаевъ зпаемъ эти правила, насколько они отражались въ указахъ, инструкціяхъ, въ отдыльных актахы подчиненныхы думы учрежденій. Вы думу «взносили» свои вопросы и недоумънія правительственные органы, съ которыми общество имѣло непосредственное соприкосновеніе; изъ думы выносили они приговоры, выражавшіеся въ твхъ актахъ, которые теперь дежатъ передъ изследователемъ: но сама она оставалась на своей заоблачной высотъ, сокрытая и отъ общества, и отъ изследователя; какъ вырабатывались эти приговоры, какіе интересы и мивнія боролись при этой работь, того почти никогда не видить изслыдователь, какъ въ свое время не видъло и общество. Столь же неуловимо и политическое значение думы. Люди, появлявшиеся въ ней на пространствъ восьми въковъ, князья-государи и ихъ

совътники, не чувствовали потребности точно опредълить свои взаимныя отношенія и закрѣпить этп опредѣленія надлежащимъ актомъ; никогда не были точно обозначены и отношенія этого совъта къ низшимъ подчиненнымъ ему органамъ управленія. Въ тѣ вѣка политическіе дѣльцы не любили задавать себѣ общаго вопроса, какъ далеко простпраются прерогативы верховнаго правителя, князя-государя, и гдѣ начинаются права его совътниковъ: политическій глазомъръ и обычай указывали въ каждомъ отдъльномъ случав предвлы власти, избавляя обв стороны отъ труднаго дёла точной формальной разверстки политическихъ правъ и обязанностей. Ко всякому учрежденію, подобному нашей боярской дум'ь, мы привыкли обращаться съ вопросомъ, имѣло ли оно обязательное для верховной власти или только совъщательное значеніе; а люди тъхъ въковъ не раздичали столь тонкихъ понятій, возникавшія столкновенія разръшали практически въ каждомъ отдъльномъ случаъ, отдъльные случаи не любили обобщать, возводить въ постоянныя нормы, и не подготовили намъ прямаго отвъта на нашъ вопросъ.

Благодаря всему этому политическая и административная исторія боярской думы темна и б'єдна событіями, лишена драматическаго движенія. Закрытая отъ общества государемъ сверху и дьякомъ снизу, она является конституціоннымъ учрежденіемъ съ общирнымъ политическимъ вліяніемъ, но безъ конституціонной хартіи, правительственнымъ м'єстомъ съ общирнымъ кругомъ д'єлъ, но безъ канцеляріи, безъ архива. Такимъ образомъ изсл'єдователь лишенъ возможности возстановить на основаніи подлинныхъ документовъ какъ политическое значеніе думы, такъ и порядокъ ея д'єлопроизводства. Въ предлагаемомъ опыть читатель не найдетъ удовлетворительнаго отв'єта на многіе вопросы, касающієся того и другого, и встр'єтить не мало догадокъ, которыми авторъ пытался воснолнить недостатокъ прямыхъ историческихъ указаній.

Благодарнѣе и любопытнѣе соціальная исторія думы. Впродолженіе столѣтій встрѣчаемъ въ ней людей, которые носять одно и то же званіе бояръ, думцевъ князя-государя; но какое разнообразіе ролей и физіономій! Русскій бояринъ X в.,

не то купецъ, не то воинъ, хорошо помнившій, что онъ-варягъ, морской навздникъ-викингъ, на славянскомъ Дивпрв переименованный въ витязя и не успъвшій еще пересъсть съ лодки на коня, чтобы стать степнымъ павздникомъ, «удалой поленицей»; кіевскій бояринъ XI—XII в., вольный товарищъ своего князя и подобно ему политическій бродяга, нигді не пускавшій глубокихъ корней, не завязывавшій прочиыхъ связей ни съ какимъ мъстнымъ обществомъ; галицкій бояринъкрамольникъ XIII в., старавшійся прочно укрыпиться въ крам, ставъ между княземъ и простымъ обывателемъ, держа въ рукахъ того и другаго; съверный ведикорусскій бояринъ XIV в., служилый кочевникъ подобно своимъ южнымъ предкамъ, но очутившійся среди множества князей-хозяевъ, столь непохожихъ на своихъ южныхъ предковъ, не знавшій, что ділать, какъ стать между княземъ, плотно усвещимся въ своей вотчинъ, и между подвижнымъ, текучимъ населеніемъ, и наконецъ подобно князю принявшійся за землевладільческое хозяйство; новгородскій бояринъ XV в., повидимому безсильный и покорный передъ вѣчевой сходкой, неразъ ею битый и грабленный, но богатый капиталисть, кръпко державшій въ своемъ кулакъ нити народнаго труда и номощію ихъ вертівшій вічевою сходкой; московскій бояринъ XVI в., недавно переименовавшійся изъ удъльнаго князя, жалъвшій о своемъ ростовскомъ или ярославскомъ прошломъ и недовольный московскимъ настоящимъ, ни политическимъ, ни хозяйственнымъ, не знавшій, какъ поладить съ своимъ государемъ; наконецъ московскій бояринъ XVII в., смирившійся князь или выслужившійся разночинецъ, отказавшійся отъ политическихъ грезъ XVI в., покорный и преданный своему государю и шпрокой рукой забиравшій нити крестьянскаго труда: такой рядъ фигуръ проходить передъ наблюдателемъ черезъ боярскую думу въ разныхъ краяхъ древней Руси и въ разные вѣка ея исторіи. Каждый изъ этихъ типовъ сообщилъ свой особый складъ и характеръ боярской дум'в, въ которой онъ господствоваль; но каждый изъ нихъ отражалъ въ себъ складъ и характеръ общества въ разныхъ краяхъ Руси и въ разные въка ея исторіи.

Такъ изученіе древнерусской боярской думы ставить изслідователя прямо передъ исторіей древнерусскаго общества, передъ процессомъ образованія общественныхъ классовъ.

Исторія нашихь общественныхъ классовъ представляєть немало поучительнаго въ научномъ отношеніи. Въ ходѣ ихъ возникновенія и развитія, въ процессѣ опредѣленія ихъ взаимныхъ отношеній видимъ дѣйствіе условій, похожихъ на тѣ, какими создавались общественные классы въ другихъ странахъ Европы; но эти условія у насъ являются въ другихъ сочетаніяхъ, дѣйствуютъ при другихъ внѣшихъ обстоятельствахъ, и потому созидаемое ими общество получаетъ своеобразный складъ и новыя формы.

Въ исторіи общественнаго класса различаются два главные момента, изъ которыхъ одинъ можно назвать экономическимъ, другой политическимъ. Первый выражается въ разчлененіи общества согласно съ раздѣленіемъ народнаго труда: тогда классы различаются между собою родомъ канитала, которымъ работаетъ каждый, и значеніе общественнаго класса опредѣляется цѣной, какую имѣетъ тотъ или другой капиталъ въ народномъ хозяйствѣ извѣстнаго времени и мѣста. Обыкновенио политическій моментъ завершаетъ соціальную работу народнаго хозяйства: господствующій капиталъ становится источникомъ власти, его операціи соединяются съ привилегіями, его владѣльцы образуютъ правительство, экономическіе классы превращаются въ политическія сословія.

Въ этомъ порядкѣ явленій политическіе факты вытекають изъ экономическихъ, какъ ихъ послѣдствія. Но можно представить себѣ историческій процессъ, гдѣ явленія слѣдують одни за другими въ обратномъ порядкѣ. Въ странѣ промышленная культура сдѣлала уже нѣкоторые успѣхи, трудъ населенія успѣлъ до извѣстной степени овладѣть силами и средствами мѣстной природы, народное хозяйство уже установилось съ нѣкоторой прочностью, когда эта страна подверглась завоеванію, которое ввело въ нее новый общественный классъ, измѣнивъ положеніе и отношенія прежнихъ туземныхъ. Пользуясь правомъ побѣды, этотъ классъ беретъ въ свое распоряженіе

трудъ побъжденнаго народа. Перемъны, какія происходять отъ этого въ теченіи народно-хозяйственной жизни, являются прямыми последствіями политическаго факта, вторженія новаго класса, который начинаеть править обществомь въ силу завоеванія. Завоевателямъ для своего матеріальнаго обезпеченія нъть нужды заводить вновь хозяйство въ захваченной странъ, указывать пріемы и средства для эксплуатаціи ея естественныхъ богатствъ. Они насидьственно вторглись въ установившійся экономическій порядокъ, стали съ оружіемъ въ рукахъ у готоваго хозяйственнаго механизма; по указанію собственныхъ потребностей имъ только нужно переставить нѣкоторыя его части, задать ему нікоторыя новыя работы, направить народный трудъ преимущественно на разработку тъхъ естественныхъ богатствъ края, обладаніе которыми они нашли наиболъе сподручнымъ и прибыльнымъ. Послъ того у нихъ оставалась бы забота не устроять технически этотъ механизмъ. а только обезпечить за собой послушное дъйствіе приставленныхъ къ нему рабочихъ рукъ. Этого обезпеченія господствующій классь будеть стараться достигнуть политическими средствами, извъстной системой законодательства, приспособлениой къ цѣли организаціей сословій, соотвѣтственнымъ устройствомъ правительственныхъ учрежденій. Все это съ теченіемъ времени во многомъ измѣнитъ народное хозяйство, вызоветъ въ немъ много новыхъ отношеній, и всь эти новые экономическіе факты будуть слъдствіями предшествовавшихь имъ фактовъ политическихъ. Думаемъ, что такимъ или подобнымъ такому процессомъ создавались многія государства среднев вковой Европы, образовавшіяся изъ провинцій Римской имперіи.

Можеть показаться, что разница между обоими указанными порядками явленій ощутительные въ ихъ схемахъ, чёмъ въ исторической действительности, что оба они вели къ одинаковому историческому результату: вытекали ли политическіе факты изъ экономическихъ, или было наобороть—въ томъ и другомъ случай наступалъ моментъ, когда оба ряда фактовъ начинали действовать вмёсть, вліяя другъ на друга, и на ихъ взаимодействій созидался общественный порядокъ, характеръ

котораго зависёль отъ вызванныхъ этимъ взаимодёйствіемъ новыхъ сочетаній тіхъ и другихъ фактовъ, а не отъ первоначальнаго ихъ хронологическаго или причиниаго отношенія другъ къ другу, не оттого, которые изъ нихъ предшествовали другимъ и были ихъ источникомъ. Мы думаемъ напротивъ, что это первоначальное отношение кладетъ печать на всю послъдующую судьбу общества, что характеръ взаимодъйствія политическихъ и экономическихъ фактовъ, всв ихъ дальнъйшія сочетанія во многомъ зависять оть того, которые изъ нихъ предшествовали другимъ и были ихъ причиной. Представимъ себъ еще разъ ходъ дѣла во второмъ изъ описанныхъ выше историческихъ процессовъ. Сила, механически вторгшаяся въ общество со стороны или образовавшаяся внутри его и вооруженной рукой захватившая распоряжение народнымъ трудомъ, становится властью, чтобы мирно пользоваться плодами захвата; съ цълью обезпечить за собой завоеванныя экономическія выгоды она создаеть такой государственный порядокт, посредствомъ котораго она, ставъ его движущей пружиной, могла бы распоряжаться народнымъ трудомъ, не прибъгая постоянно къ своему первоначальному средству дъйствія, къ оружію. Основанія государственнаго устройства, отношенія къ верховной власти и къ другимъ сословіямъ при такомъ ходѣ дѣлъ привлекають къ себъ заботливое вниманіе господствующаго класса; вопросы государственнаго права выступають на первый планъ, составляютъ самыя видныя явленія въ исторіи общества; частныя гражданскія отношенія лицъ, какъ и ихъ экономическое положеніе, устанавливаются подъ прямымъ вліяніемъ этихъ вопросовъ, въ прямой зависимости отъ того, какъ они разръшаются, а не наобороть, —и это потому, что господствующій классь старается такъ опредълить свои политическія отношенія, чтобы можно было мирно пользоваться экономическими выгодами, пріобрѣтенными завоеваніемъ. Такимъ образомъ, гдѣ политическіе факты шлп впереди, давая направленіе хозяйственной жизни парода, тамъ исторія получала, такъ сказать, боевой характеръ: вооруженная борьба смінялась борьбой политической, оружіе передавало свое діло закону и работа обінхъ

силь, оружія и закона, направлялась кь одной цёли, кь упроченію обладанія властью, а властью дорожили потому, что она доставляла обладаніе народнымъ трудомъ; подъ вліяніемъ этой борьбы вев отношенія обострялись, учрежденія и классы получали ръзкія очертанія. Пной характеръ получала жизнь, когда не политическая сила, захвативъ господствующій въ странъ капиталъ, становилась распорядительницей народнаго труда, а наобороть господствующій каппталь страны, овладівь народнымъ трудомъ, создавалъ изъ своихъ владъльцевъ политическую силу, правительственный классъ. Такой ходъ дёла обыкновенно встръчаемъ тамъ, гдъ исторія начиналась съ начала, съ первичныхъ процессовъ общежитія, гдѣ трудъ только еще начиналъ овладъвать сплами природы и его скудные успъхи ни въ комъ не возбуждали завоевательнаго аппетита. Вліяніе на общество пріобр'вталось зд'всь не оружіемъ пли правомъ и закръплялось обычными средствами власти, хартіями и учрежденіями: люди добровольно отдавались тому, въ чыхъ рукахъ скоплялся капиталъ, кто давалъ имъ хлѣбъ, т. е. средства для работы; дъйствительная власть часто дъйствовала аттрибутовъ правительственнаго авторитета, основанія общественнаго порядка не обозначались явственно, не проводились последовательно въ практике отношений, формами демократін пногда прикрывалась очень замкнутая и себялюбивая олигархія, вообще факты неполно и неточно отражались въ правъ.

Который изъ указанныхъ выше процессовъ господствоваль въ нашей исторіи, этотъ вопросъ нельзя считать въ числѣ рѣшенныхъ. По отношенію къ исторіи нашего общества его можно выразить въ такой формѣ: который изъ двухъ моментовъ, политическій или экономическій, предшествовалъ другому въ образованіи нашихъ общественныхъ классовъ и всегда ли одинъ и тотъ же изъ нихъ шелъ впереди другаго?

Видимъ, что у насъ общество иногда начинало разчленяться по роду занятій, по свойству каппталовъ, а потомъ уже сообразно съ значеніемъ разныхъ каппталовъ въ хозяйствъ общества опредълялось политическое значеніе разныхъ его

классовъ, распредълялись между ними права и обязанности. Довольно последовательно развивался этотъ процессь въ псторін Новгорода. Рано освободившись отъ непосредственнаго давленія со стороны князя и служилой аристократіи, этоть вольный городъ усвоилъ себъ формы демократическаго устройства. Но еще раньше усп'яхи вн'яшней торговли, ставшей главнымъ жизненцымъ нервомъ города, создали въ немъ нѣсколько крупныхъ торговыхъ домовъ, которые были руководителями новгородской торговли и въ силу этого сдёлались потомъ руководителями новгородскаго управленія, правительственной аристократіей, господство которой однако всегда оставалось простымъ фактомъ, не сопровождалось отміной демократическихъ формъ новгородскаго устройства. П все общество Новгорода Великаго устроилось по образцу его вершины: новгородскія сословія были собственно торгово-промышленные разряды, гильдіп, политическое значеніе которыхъ точно соотвътствовало ихъ торговому вѣсу. Боярство превратилось постепенно въ кругъ главныхъ капиталистовъ-дисконтеровъ, которые не столько сами вели торговые обороты, сколько направляли ихъ, ссужая торговцевъ своими капиталами. Такую же роль играль въ мъстной промышленности слъдовавшій за боярами классь эситых людей, капиталистовъ средней руки. Ниже твхъ и другихъ стояли купцы, настоящіе торговцы или агенты крупныхъ фирмъ, кредитовавшіеся у бояръ и житыхъ людей или дъйствовавшіе по ихъ порученіямъ. Наконецъ черные люди, ремесленники и рабочіе, брали работу и деньги для работы у высшихъ классовъ. На самомъ низу соціальной лъстницы въ Новгородской земль помъщались классы, дальше всвхъ стоявшіе отъ главнаго источника богатства и политическаго значенія, пменно *земцы*, медкіе земдевладѣльцы, н смерды ст половниками, крестьяне, работавшіе на государственныхъ или частныхъ земляхъ: это были сельскіе, а не городскіе классы п въ политической жизни вольнаго города они значили гораздо меньше, чъмъ даже городские черпые люди; половники являются уже съ признаками полусвободныхъ крестьянъ, приближавшихся къ ходоцамъ.

Въ другихъ областяхъ древней Руси изслъдователь наблюдаеть другіе соціальные процессы и притомъ одинъ на другой непохожіе. Въ нашей исторіи можно отм'єтить дв'є эпохи, когда потребности вившней обороны вызывали напряженное развитіе военныхъ силъ страны. Въ XV и XVI в. государство создало успленной вербовкой многочисленный вооруженный классъ, которому постепенно передало посредствомъ вотчинныхъ и помфстныхъ дачъ огромный земельный капиталъ. Помощію этого капитала и соединенныхъ съ нимъ привидегій этотъ классъ въ XVII в. взялъ въ свое распоряжение огромное количество земледъльческаго труда. Дворянство, образовавшееся изъ этого класса, долго и съ большою пользой служило странъ, обороняя ее отъ враговъ, никогда не завоевывало общества. но въ XVIII в., уже освободившись оть обязательной службы, оно такъ правило обществомъ, что въ странахъ, гдѣ дворянство считало себя потомками завоевателей, вдасть его не отличалась ни большей энергіей и широтою привидегій, ни большими злоупотребленіями. Точно также въ IX в. вившнія опасности создали по большимъ городамъ Поднѣпровья значительный вооруженный классь для обороны границь и торговыхъ путей. Иногда оружіемъ, чаще не однимъ оружіемъ, онъ подчинилъ своимъ городамъ и потомъ своимъ князьямъ-вождямъ большую часть восточныхъ Славянъ и сталъ правительственнымъ классомъ. Но по роду капптала, по своему экономическому положенію онъ долго былъ товарищемъ промышленнаго городскаго населенія, изъ котораго онъ вышель, долго ділился съ этимъ населеніемъ выгодами внішней торговди и только два-три віка спустя сталь дёлать замётные успёхи въ землевладёніи, п хотя нъкогда онъ завоевалъ большую часть страны, ему по разнымъ причинамъ не удалось достигнуть полнаго обладанія обществомъ.

Такъ въ исторіи нашего общества повидимому господствовали смѣщанные процессы. Иногда образованіе сословій и у насъ какъ будто начиналось политическимъ моментомъ: общественное дѣленіе первоначально основывалось на различіи правъ п обязанностей, и уже потомъ классы, обособившіеся политически, стремились обособиться и экономически, занявъ въ народномъ хозяйствъ мъсто соотвътственно своему политическому положенію. Но у насъ въ эту соціальную работу обыкновенно вмѣшивались условія, которыя измѣняли ея первоначальное направленіе, дишали ее посл'єдовательности развитія и приводили не къ тому концу, къ какому она была направлена своимъ началомъ. Въ этомъ вмѣшательствѣ источникъ одной изъ самыхъ характерныхъ особенностей нашей исторіи, въ которой проствишія политическія и общественныя формаціи создавались посредствомъ очень сложныхъ процессовъ, короткія разстоянія проходились длинными извилистыми путями. Изъ такихъ условій укажемъ на одно очень важное по своимъ послѣдствіямъ. Исторія нашего общества измѣнилась бы существенно, еслибы впродолженіе восьми-девяти столітій наше народное хозяйство не было историческимъ противоръчиемъ природѣ страны. Въ XI в. масса русскаго населенія сосредоточивалась въ черноземномъ среднемъ Поднѣпровьѣ, а къ половинѣ XV в. передвинулась въ область верхняго Поволжья. Казалось бы, въ первомъ краю основаніемъ народнаго хозяйства должно было стать земледіліе, а во второмъ должны были получить преобладаніе вившняя торговля, лівсные и другіе промыслы. Но внішнія обстоятельства сложились такъ, что пока Русь сидъла на дивировскомъ черноземв, она преимущественно торговала продуктами лъсныхъ и другихъ промысловъ и принялась усиленно пахать, когда пересёла на верхневолжскій суглинокъ. Следствіемъ этого было то, что изъ обенхъ руководящихъ народно-хозяйственныхъ силъ, какими были служилое землевладение и городской торговый промысель, каждая имела неестественную судьбу, не успъвала развиться тамъ, гдъ было наиболье природныхъ условій для ея развитія, а гдь развивалась успѣшно, тамъ ея успѣхи были пскусственны и сопровождались задержкой народныхъ успѣховъ въ другихъ отношеніяхъ.

Итакъ исторія общественныхъ классовъ у насъ не отличается простотой и однообразіемъ своихъ процессовъ. Изслѣдователь, хорошо изучившій происхожденіе и развитіе западновропейскихъ сословій, не встрѣтить у насъ повторенія зна-

комыхъ ему явленій: онъ встрѣтить сходные моменты и условія, но встрѣтить ихъ въ своеобразныхъ сочетаніяхъ и при невиданныхъ имъ внѣшнихъ обстоятельствахъ. Во всякомъ случаѣ исторія западно-европейскихъ общественныхъ классовъ не можетъ дать полнаго отвѣта на вопросъ о томъ, какъ созидались европейскія общества.

Обращаясь къ изученію боярской думы, авторъ не надѣялся изобразить съ достаточной послѣдовательностью и полнотой исторію ея политическаго значенія и правптельственной дѣятельности. Тѣмъ больше вниманія обращаль онъ на то, въ чемъ выражалась непосредственная связь учрежденія съ обществомъ, на соціальный составъ думы, на происхожденіе и значеніе классовъ, представители которыхъ находили въ пей мѣсто. Составомъ своимъ дума касалась только верхнихъ слоевъ древнерусскаго общества; потому исторія изучаемаго нами учрежденія даетъ возможность слѣдить за складомъ общества, насколько онъ отражался въ образованіи общественныхъ вершинъ.



### Глава І.

Въ боярскомъ совътъ кіевскаго князя Х в. еще сидъли представители класса, правившаго обществомъ раньше князя съ его боярами.

Древнъйшіе памятники нашей исторіи сообщають намъ очень мало извъстій объ устройствъ управленія на Руси до половины XI в., до смерти Ярослава I. Среди этихъ скудныхъ извъстій получають особенную цьну черты, которыми они изображають учрежденіе, стоявшее во главѣ тогдашней княжеской администраціи. Съ этимъ учрежденіемъ знакомить насъ внесенный въ начальную лѣтопись разсказъ о дѣлахъ князя Владиміра Святаго. При кіевскомъ князѣ въ концѣ Х в. встрічаемъ правительственный классъ или кругъ людей, которые служать ближайшими правительственными сотрудниками князя. Эти люди называются то боярами, то дружиной князя и составляють его обычный совыть, съ которымъ онъ думаеть о ратныхъ дѣлахъ, объ устроеніи земли: «бѣ Володимеръ любя дружину, говорить начальная лізтопись, и съ ними думая о строи земленёмъ и о ратехъ и о уставе земленёмъ». Итакъ эта боярская или дружинная дума была обычнымъ, постояннымъ совътомъ князя по дъламъ военнаго и земскаго управленія. Со времени принятія христіанства подл'є князя являются новые совътники, епископы. Извъстный русскій священникъ Иларіонъ, ставшій въ 1051 г. митрополитомъ кіевскимъ, въ своемъ похвальномъ словъ «кагану» Владиміру пишетъ, что этотъ просвътитель Русской земли, «съ новыми отцы нашими епископы снимаяся (собираясь) часто, съ многимъ смиреніемъ свіщаващеся, како въ человіціхъ сихъ, новопознавшихъ Господа, законъ уставити». Въ начальной льтописн находимъ разсказъ изъ временъ Владимірова княженія, который подтверждаеть слова Иларіона и вм'єст'є съ тъмъ показываетъ, что совъщанія князя съ духовными соограничивались установленіемъ вѣтниками не церковнаго закона въ новопросвъщенномъ обществъ, но касались и очень важныхъ вопросовъ государственнаго законодательства. Когда умножились разбои на Руси, епископы посовътовали князю замънить прежнее наказаніе за это преступленіе новымъ. До тѣхъ поръ, какъ узнаемъ изъ этого разсказа, за разбой взимали виру, денежную пеню. Теперь епископы посовътовали князю замѣнить виру за разбой «казнью», сказавъ: «достоить ти казнити разбойника, но со испытомъ». Князь приняль совъть, отмъниль впры и началь казнить разбойниковъ. Вслъдъ за этимъ постановленіемъ, внесшимъ важную перемёну въ уголовное право, лётопись разсказываетъ о финансовой мъръ, внушенной также епископами и вмъстъ съ тымъ вносившей дальныйшее измынение въ дыйствовавшую систему наказаній. Тогда шла непрерывная борьба съ Печенъгами, требовавшая усиленныхъ расходовъ. Епископы сказали князю: «война теперь большая; если случится вира, пусть идеть она на оружіе и на коней». Князь принядъ и этоть совѣть \*).

Рядомъ съ боярами и епископами въ составѣ думы Владиміра присутствовалъ еще третій элементъ. Онъ появляется въ разсказѣ начальной лѣтописи раньше принятія христіанства княземъ. Когда возникалъ вопросъ, выходившій изъ ряда обычныхъ дѣлъ княжескаго управленія, совѣтниками князя вмѣстѣ съ боярами являлись еще старуы градскіе. Въ 983 г., когда Владиміръ, воротясь изъ похода на Ятвяговъ, приносилъ жертву кумирамъ своимъ, «старцы и боляре» посовѣтовали ему принести въ жертву отрока п дѣвицу, выбравъ ихъ по жребію. Въ 987 г. Владиміръ созваль «боляры своя и старцы градскіе», чтобы посовѣтоваль своя и старцы градскіе», чтобы посовѣтоваль

<sup>\*)</sup> Лѣтопись по Лаврент. списку, изд. Археогр. Ком. 1872 г., стр. 124. Прибавленія къ Твор. Св. Отц., ч. 2, стр. 245. Объясненіе обоихъ постановленій см. въ приложеніи ІІ.

ваться о върахъ, которыя предлагали ему разные иноземные миссіонеры. Когда воротились изъ Царьграда мужи, посланиые для испытанія вірь, тоть же князь опять собраль боярь своихъ и старцевъ, чтобы выслушать отчетъ пословъ объ ихъ повздкв. Эти извъстія окружены въ льтописномъ сказанін такими подробностями, въ которыхъ подозріввають участіе легендарнаго творчества. Но старцы градскіе присутствують въ думѣ князя и подають голосъ вмѣстѣ съ епископами по такимъ дёламъ, о которыхъ начальная лётопись разсказываеть безъ замътной примъси легенды: обратить виры на вооружение ратныхъ людей посовътовали Владиміру вм'єсть съ епископами и старцы. Изъ разсказа літописи не видно, одни ли кіевскіе старцы садились въ думѣ князя рядомъ съ боярами и епископами, или приглашали туда и старъйшинъ другихъ городовъ; по крайней мъръ въ другихъ случаяхъ рядомъ съ боярами и кіевскими старцами являлись при князѣ и иногородные старѣйшины. На знаменитыхъ пирахъ, которые задавалъ Владиміръ по воскресеньямъ или по случаю построенія новой церкви, онъ любилъ видъть вокругъ себя верхи тогдашияго русскаго общества, представителей господствующихъ классовъ, «нарочитыхъ мужей». Счастливо избъгнувъ опасности при нападенін Печенѣговъ на Васплевъ, князь построилъ въ городѣ церковь и «сотворилъ праздникъ великій», продолжавшійся 8 дней; на этотъ пиръ вмѣстѣ съ боярами и областными правителями, посадниками, князь пригласилъ «старъйшинъ по всъмъ градомъ». Внесенная въ древнюю лѣтопись повъсть о крещеніи Владиміра соединяеть бояръ и городскихъ старъйшинъ подъ однимъ общимъ названіемъ «дружины», которымъ обозначались собственно служилые люди князя. Созвавъ бояръ и старцевъ, чтобы выслушать отчеть посланныхъ для испытанія въръ, князь обратился къ посламъ съ словами: «скажите предъ дружиною». Но съ другой стороны, тв же старцы градскіе являются представителями неслужилаго населенія: въ древивишемъ спискв начальной летописи они иногда называются старцами люд-



скими, а мюдьми тогда назывались въ отличіе отъ служилыхъ княжих мужей простые люди, простонародье \*).

Въ этихъ городскихъ старцахъ обыкновенно видятъ остатокъ древипхъ родовыхъ союзовъ, нѣкогда господствовавшихъ у восточныхъ Славянъ: это родовые старшины, преемники тъхъ родоначальниковъ, которые правили восточными Славянами до появленія пришлыхъ князей въ Кіевъ, когда, по словамъ древней *Повъсти* о началь Русской земли, «живяху кождо съ своимъ родомъ, владъюще кождо родомъ своимъ». Византійскіе писатели, разсказывая о Славянахъ VI—VII в. и въ частности о Славянахъ восточныхъ, обитавшихъ по съверному берегу Чернаго моря, которыхъ они называли иногда Тавроскивами, говорять о многочисленныхъ царькахъ или филархахъ, которыми управлялись эти племена, не повиновавшіяся единому верховному властителю. Эти царьки или фидархи и были отдаленными соціальными, если не генеалогическими предками нашихъ градскихъ старцевъ Х вѣка: не утверждая, что эти старцы были прямые потомки древнихъ родовыхъ князей, предполагають, что первые имъли такое же представительное значеніе въ своихъ родахъ, какимъ пользовались послідніе \*\*). Но такой взглядь не даеть отвѣта на два вопроса. Если въ Кіевъ и подобныхъ ему большихъ городахъ Х в. родовые союзы хранили еще столько цъльности и силы, что были въ со-

<sup>\*)</sup> Лѣтоп. по Лавр. списку, стр. 122, примѣчанія.

<sup>\*\*)</sup> Соловьева, Ист. Росс. І, по 4 изданію стр. 238 и сл.; его же статья о нравахь Славянь въ Архивѣ историко-юрид. свѣдѣній, Калачова, кн. 1, отд. 1, стр. 19 и 20. Эверст видѣль въ старцахъ почетнѣйшихъ мужей въ знаменитѣйшихъ воинскихъ родахъ Кіева, мужей, которые по своей старости и опытности имѣли рѣшительное преимущество передъ своими согражданами. Древн. русское право, въ переводѣ Платонова, стр. 244. Рейит нерѣшительно видитъ въ старцахъ знатныхъ начальниковъ славянскихъ племенъ, которые поступили на княжескую службу. Истор. росс. законовъ, въ переводѣ Морошкина, стр. 29 и слѣд. Г. Иловайскій считаетъ городскихъ старцевъ домовладыками, наиболѣе зажиточными и семейными людьми города. Ист. Россіи, ч. 2, стр. 301.

стояніи поддержать политическоезначеніе своихъ старыйшинь при дворѣ кіевскаго князя, то еще большей крѣпостью должны были отличаться роды, не попавшіе въ большіе города, разсівянные по селамъ, гдѣ было больше возможности обособиться, жить «съ родомъ своимъ на своемъ мѣстѣ», избѣгая разрушительныхъ для родоваго союза ежедневныхъ столкновеній съ чужеродцами, какія неизбіжны въ городі. Что сталось съ этими сельскими родами и почему незамѣтно участіе ихъ старѣйшинъ въ правительственной дѣятельности кіевскаго князя? Съ другой стороны, хотя начальная лѣтопись раньше Владиміра, не упоминаетъ о совъщаніяхъ князя съ городскими старцами, но это не значить, что прежде князь не призываль ихъ въ совътъ своихъ бояръ. До Владиміра лътопись не говорить и о совъть бояръ, какъ о постоянномъ правительственномъ учрежденіи, какимъ она изображаетъ совъщанія этого князя съ своей дружиной. Однако въ той же лѣтописи остались слѣды, указывающіе на то, что совъть бояръ быль такимъ учрежденіемъ и до Владиміра. Начальная літопись не помнила отчетливо событій того далекаго времени. Другое значение имъетъ ея молчание объ участін городскихъ старцевъ въ совѣтѣ бояръ послѣ Владиміра, во времена къ ней близкія и ей хорошо изв'єстныя: это значить, что тогда старцевъ уже не призывали въ думу кіевскаго князя. Итакъ присутствіе старцевъ въ боярской, думъ не началось, а кончилось при Владиміръ. Отсюда возникаетъ другой вопросъ, на который трудно отвѣтить ири указанномъ взглядѣ на городскихъ старцевъ. Кіевъ и другіе города Поднѣпровья, по разсказу древней Новъсти о пачалѣ Русской земли \*), въ IX в. не призывали къ себѣ князей съ ихъ дружинами, а принуждены были волей-неволей принять ихъ, когда они пришли сюда. Съ теченіемъ времени жизнь вмѣстѣ, общіе интересы и общія предпріятія

<sup>\*)</sup> Эта «Повъсть временныхъ лътъ, откуду есть пошла Русская земля», занесенная въ начальную лътопись и служащая введеніемъ въ нее, составлена, какъ мы думаемъ по нъкоторымъ признакамъ, около половины XI в., не позже Ярослава I.

могли сблизить властныхъ и вооруженныхъ пришельцевъ съ верхнимъ слоемъ туземнаго общества. Но въ первое время пришлая спла должна была живѣе чувствовать, чѣмъ чувствовала потомъ, свое превосходство передъ туземцами или свое недовѣріе къ нимъ; по происхожденію и соціальному положенію обѣ стороны должны были тогда стоять дальше другъ отъ друга, чѣмъ стояли потомъ: отчего же потомъ старцы городскіе или людскіе, представители неслужилаго общества, городскаго простонародья, не сидятъ рядомъ съ боярами въ думѣ кіевскаго князя, не являются такими обычными его совѣтниками, какими были они въ Х в.?

Чтобы объяснить историческое происхожденіе и значеніе городскихъ старцевъ X в., мы должны сдѣлать небольшое отступленіе и коснуться первоначальной исторіи городовъ на Руси \*).

Исторія Россін началась въ VI в. на сѣверовосточныхъ склонахъ и предгорьяхъ Карпатъ, на томъ общирномъ водоразділь, гді беруть свое начало Дністрь, оба Буга, правые притоки верхней Вислы, какъ и правые притоки верхней Припети. Обозначая такъ начало нашей исторіи, мы хотимъ сказать, что тогда и тамъ внервые застаемъ мы восточныхъ Славянъ въ общественномъ союзѣ, о происхожденіи и характерѣ котораго можемъ составить себѣ хотя нѣкоторое представленіе, не касаясь труднаго вопроса, когда, какъ и откуда появились въ томъ краю эти Славяне. Въ тотъ въкъ среди прикарпатскихъ Славянъ господствовало вопнственное движеніе за Дунай, противъ Византін, въ которомъ принимали участіе н вътви славянства, раскинувшіяся по съверовосточнымъ склонамъ этого горнаго славянскаго гнъзда. Это воинственное движеніе сомкнуло племена восточныхъ Славянъ въ большой военный союзъ, политическое средоточіе котораго находилось на верхнемъ теченіи Западнаго Буга и во главѣ котораго стояло съ своимъ

<sup>\*)</sup> Предлагаемый здѣсь очеркъ этой исторіи есть сокращеніе ІІ—V главъ изслѣдованія, помѣщенныхъ въ №№ 1, 3, 4 и 10 Русской Мысли за 1880 г.; тамъ подробно изложены соображенія, на которыхъ основанъ помѣщаемый здѣсь краткій очеркъ.

княземъ жившее здѣсь племя Дулѣбовъ-Волынянъ. Остаются неясны причины, разрушившія этотъ союзъ; можно думать только, что это были тѣ же причины, которыя повели къ другому еще болѣе важному послѣдствію, къ разселенію восточныхъ Славянъ съ карнатскихъ склоновъ далѣе на востокъ и сѣверовостокъ. Нападенія на Византію взволновали, приподняли Славянъ съ насиженныхъ мѣстъ. Нашествіе Аваровъ (во второй половинѣ VI в.) на карпатскихъ Славянъ, которые то воевали противъ нихъ, то вмѣстѣ съ ними громили имперію, еще болѣе усилило среди пихъ броженіе, слѣдствіемъ котораго и было занятіе Славянами области средняго и верхняго Диѣпра съ его правыми и лѣвыми притоками, какъ и съ воднымъ продолженіемъ этой области, съ бассейномъ Ильменя-озера.

Это передвижение совершилось въ VII и VIII в. Дибпръ скоро сталь бойкой торговой дорогой для поселенцевь, могучей питательной артеріей ихъ хозяйства. Своимъ теченіемъ, какъ и своими лъвыми притоками, такъ близко подходящими къ бассейнамъ Дона и Волги, онъ потянулъ населеніе на югъ и востокъ, къ черноморскимъ, азовскимъ и каспійскимъ рынкамъ. Въ то самое время, съ конца VII в., на пространствъ между Волгой и Днъпромъ утвердилось владычество Хозарской орды, пришедшей по аварскимъ слѣдамъ. Славяне, только что начавшіе устрояться на своемъ дибировскомъ новосельъ, подчинились этому владычеству. Съ тъхъ поръ какъ въ Хозарію проникли торговые Евреи и потомъ Арабы, хозарская столица на устыяхъ Волги стала сборнымъ торговымъ пунктомъ, узломъ живыхъ и разностороннихъ промышленныхъ сношеній. Покровительствуемые на Волгѣ и на степныхъ дорогахъ къ ней, какъ послушные данники Хозаръ, днъпровскіе Славяне рано втянулись въ эти обороты. Арабъ Хордадбе, писавшій о Руси въ 860-870-хъ годахъ, знаетъ уже, что русскіе купцы возять товары изъ отдаленнъйшихъ краевъ своей страны къ Черному морю, въ греческіе города, что ті же купцы ходять на судахъ по Волгъ, спускаются до хозарской столицы, выходять въ Каспійское море и проникають на юговосточные берега его, даже иногда провозять свои товары въ Багдадъ па верблюдахъ \*). Нужно было не одно поколѣніе, чтобы съ береговъ Днѣпра или Волхова проложить такіе далекіе и разносторонніе торговые пути. Эта восточная торговля Руси оставила по себѣ выразительный слѣдъ, который свидѣтельствуетъ, что она завязалась по крайней мѣрѣ лѣтъ за сто до Хордадбе. Въ монетныхъ кладахъ, найденныхъ въ разныхъ мѣстахъ древней кіевской Руси, самое большое количество восточныхъ монетъ относится къ ІХ и Х в. Попадались клады, въ которыхъ самыя позднія монеты принадлежатъ къ началу ІХ вѣка, значительное число относится къ VIII в.; но очень рѣдко встрѣчались монеты VII в. и то лишь самаго конца его.

Къ VIII вѣку и надобно отнести возникновеніе древнъйшихъ большихъ городовъ на Руси. Ихъ географическое размѣщеніе довольно наглядпо показываеть, что они были созданіемъ того торговаго движенія, которое съ VIII пошло среди восточныхъ Славянъ по рѣчной линіи Днѣпра-Волхова на югъ и по ея вътвямъ на востокъ, къ черноморскимъ, азовскимъ и каспійскимъ рынкамъ. Большинство ихъ (Ладога, Новгородъ, Смоленскъ, Любечъ, Кіевъ) вытянулось цѣнью по этой линін, образовавшей операціонный базисъ русской промышленности; но нъсколько передовыхъ постовъ выдвинулось уже съ этой линін далье на востокъ: таковы были Переяславль южный, Черниговъ, Ростовъ. Эти города возникли, какъ сборныя мъста русской торговли, пункты склада и отправденія русскаго вывоза. Каждый изъ нихъ былъ средоточіемъ извъстнаго промышленнаго округа, посредникомъ между нимъ и приморскими рынками. Но скоро новыя обстоятельства превратили эти торговые центры въ политическіе, а ихъ промышленные округа въ подвластныя имъ области.

Уже въ первой половинѣ IX в. становятся замѣтны признаки упадка хозарскаго владычества въ южной Россін. Изъ-за Волги сквозь хозарскія поседенія и кочевья проникають къ Днѣпру Иеченѣги. Эта хищная орда начала загораживать

<sup>\*)</sup> Г. Гаркави, Сказанія мусульм. писателей о Славянахъ и Русскихъ, стр. 49.

торговые пути днѣпровской Руси и отрѣзывать ее отъ приморскихъ рынковъ. Лишившись безопасности, какой пользовались днепровскіе города подъ покровомъ хозарской вдасти, они должны были собственными средствами возстановлять и поддерживать свои старыя торговыя дороги. Тогда они начали вооружаться, опоясываться укрѣпленіями, стягивать къ себѣ боевыя силы и выдвигать ихъ на опасныя окрапны страны сторожевыми заставами или посылать вооруженными конвоями при своихъ торговыхъ караванахъ. Первое хронологически опредъленное иноземное извъстіе о Руси, сохранившееся въ Бертинской л'втописи, говорить о томъ, что въ 839 г. русскіе послы жаловались въ Константинополѣ на затруднение сношеній Руси съ Византіей «варварскими свирыными народами». Одно изъ первыхъ хронологически опредѣленныхъ извѣстій о Кіевѣ, сохранившихся въ нашихъ лѣтописяхъ, говорить о томъ, что въ 867 г. Аскольдъ и Диръ, обороняя этотъ городъ, избили множество Печенъговъ \*).

Вооруженный торговый городъ сталъ узломъ первой крупной политической формы, завязавшейся среди восточныхъ Славянъ на новыхъ мъстахъ жительства. На карпатскихъ склонахъ у нихъ господствовали родовые союзы, которыми руководили родовые и племенные князья, филархи и царьки, какъ ихъ называли византійскіе писатели. Военный волынскій союзъ, во главъ котораго стоялъ князь Дульбовъ, былъ соединеніемъ такихъ родовъ и племенъ. Съ разрушениемъ этого союза восточные Славяне остались раздѣленными «на многія племена и многочисленные роды», которые еще существовали или о которыхъ по крайней мѣрѣ помнили на Руси въ половинѣ Х в., сколько можно судить о томъ по разсказамъ арабовъ Ибнъ-Даста и Масуди \*\*). Но передвижение восточнаго славянства съ карпатскихъ склоновъ разбивало эти племенные и родовые союзы. Один родичи уходили, другіе оставались; ушедше селились на новыхъ мъстахъ не рядомъ, сплошными

<sup>\*)</sup> Никон. І, 17.

<sup>\*\*)</sup> Г. Гаркави въ указанномъ изданіи, стр. 137 и 268.

родственными поселками, а въ разброску, одинокими, удаленными другъ отъ друга дворами. Къ этому вынуждало тогдашнее состояніе страны, куда направлялась славянская колонизація: каждый выбираль для поселенія м'єсто удобное для лова и пашни, а среди лъсовъ и болотъ такія мъста не шли обширными сплошными пространствами. Такое топографическое удаленіе членовъ рода другь оть друга затрудняло практику власти родоваго старшины надъ всей родней, колебало и затрудимущественное общение между родственными дворами, помрачало въ родичахъ мысль объ общемъ родовомъ владъніи, людей разныхъ родовъ дѣлало ближайшими сосѣдями другъ другу. Такъ разрушались юридическія связи рода и подготовлялся переходъ общежитія на новыя основанія; обязательныя родовыя отношенія превращались въ родословныя воспоминанія или въ требованія родственнаго придичія, родство зам'внялось сосъдствомъ. Съ теченіемъ времени успъхи промысла и торга создавали среди разбросанныхъ дворовъ сборные обмъна, центры *гостьбы* (торговли), *погосты;* нъкоторые изъ нихъ превращались въ болъе значительныя торговыя средоточія, въ города, къ которымъ тянули въ промышленныхъ оборотахъ окрестные погосты, а города, возникшіе на главныхъ торговыхъ путяхъ, по большимъ рѣкамъ, выростали въ большія торжища, которыя стягивали къ себъ обороты окрестныхъ городскихъ рынковъ. Такъ племенные и родовые союзы смънялись или поглощались промышленными округами. Когда хозарское владычество поколебалось, малые и больше города начали укрѣпляться и вооружаться. Тогда погосты стали подчиняться ближайшимъ городамъ, къ которымъ они тянули въ торговыхъ оборотахъ, а малые города подчинялись большимъ, которые служили имъ центральными рынками. Подчиненіе вызывалось или темъ, что вооруженный и укрепленный городъ завоевываль тянувшій къ нему промышленный округъ, или тымъ, что населеніе округа находило въ своемъ городѣ убѣжище и защиту въ случав опасности, иногда темъ и другимъ вместе. Такъ экономическія связи становились основаніемъ политическихъ, торговые районы городовъ превращались въ городовыя волости.

Эти области старинныхъ большихъ городовъ и легли въ основаніе областнаго дъленія, какое видимъ на Руси впослъдствін, въ XI и XII в. Этнографическій составъ этихъ городовыхъ областей показываетъ, что онъ созидались на развалинахъ древнихъ племенныхъ и родовыхъ союзовъ. Повисть о началь Русской земли пересчитываеть изсколько племенъ, на которыя распадалось восточное славянство появленія князей въ Кіевь, и при этомъ довольно отчетливо указываеть мъстожительство каждаго племени. Но въ половинъ IX в. эти племена были уже только этнографическими пли географическими группами населенія, а не политическими союзами, хотя, быть можеть, и составляли ивкогда такіе союзы. Повисть смутно помнить, что когда-то у каждаго илемени было «свое княженіе», но не запомнила ни одного племеннаго князя, который въ IX в. руководилъ бы цёлымъ илеменемъ. Областное дъленіе Русской земли при первыхъ кіевскихъ князьяхъ, въ основаніе котораго дегли городовыя области болве ранняго происхожденія, далеко не совпадало съ племеннымъ, какъ его описываеть Повисть. Не было ни одной области, которая состояла бы изъ одного цъльнаго племени: большинство ихъ составилось изъ частей разныхъ племенъ; въ нѣкоторыхъ къ цѣльному племени примкнули части другихъ илеменъ \*). Племена, части которыхъ, политически разбившись, притянуты были чужеплеменными большими городами, были именно тѣ, которыя и до этого не имѣли политическаго единства, а послъднее не завязалось среди нихъ потому, что у нихъ не было большихъ городовъ, которые могли бы

<sup>\*)</sup> Полоцкая составилась изъ вѣтви Кривичей съ частью Дреговичей, Смоленская изъ другой вѣтви Кривичей съ частью Радимичей и, кажется, съ нѣсколькими поселками Дреговичей и Вятичей, Черниговская изъ части Сѣверянъ съ другой частью Радимичей и съ большинствомъ Вятичей. Кіевская состояла изъ Полянъ, почти всѣхъ Древлянъ и части Дреговичей, Новгородская изъ племени пльменскихъ Славянъ съ изборской вѣтвью Кривичей. Одна Переяславская область имѣла одноплеменное славянское населеніе, состоявшее изъ южной половины Сѣверянъ.

торгомъ или оружіемъ стянуть къ себѣ разрозненныя части своихъ племенъ, прежде чёмъ сдёлали это большіе города чужихъ племенъ. Около половины IX в. на длинной ръчной полось Дныпра-Волхова между Кіевомъ и Ладогой положеніе дълъ, можно думать, было таково: изъ восьми занимавшихъ эту полосу славянскихъ племенъ четыре (Древляне, Дреговичи, Радимичи и Вятичи), жившія нісколько въ стороні отъ торговаго движенія по главнымъ рѣчнымъ путямъ и слабо имъ захваченныя, оставались разбитыми на мелкіе независимые одинъ отъ другаго округа, средоточіями которыхъ были земледъльческие укръпленные пункты, городки, пашущие свои нивы, какъ выразилась літопись о городахъ Древлянъ; у четырехъ другихъ племенъ (Славянъ пльменскихъ, Кривичей, Съверянъ и Полянъ), жившихъ на главныхъ ръчныхъ путяхъ и принимавшихъ болье дъятельное участіе въ шедшемъ здысь торговомъ движеніи, такіе округа уже соединялись подъ руководствомъ большихъ промышленныхъ и укрѣпленныхъ городовъ, образуя шесть или семь крупныхъ городовыхъ областей, которыя захватывали значительныя части этихъ племенъ или цълыя племена и даже начинали втягивать въ себя ближайшія поселенія четырехъ другихъ племенъ \*). Процессъ образованія этихъ областей и расхищенія ими сосёднихъ племенъ, не успѣвшихъ объединиться, начался до кіевскихъ князей, но завершился уже при нихъ и съ ихъ содъйствіемъ.

Переходъ на воепную ногу, вынужденный внѣшними обстоятельствами IX в., сдѣлалъ большіе промышленные города политическими центрами областей; такое политическое значеніе, въ свою очередь, создало въ этихъ городахъ особый правительственный классъ. Мы не знаемъ, какъ Хозары сбирали дань съ подвластныхъ имъ славянскихъ племенъ, какъ правили своими данниками, посредствомъ ли своихъ или тузем-

<sup>\*)</sup> Это были области Новгородская, Полоцкая, Смоленская, Черниговская, Кіевская и Переяславская, въроятно уже существовавшая въ то время; къ нимъ можно причислить и область Любеча, если только она по своимъ размѣрамъ соотвѣтствовала важному торговому значенію этого города въ X в.

ныхъ уполномоченныхъ. Во всякомъ случав, вооружение города, оборона торговыхъ путей, расширеніе области и укрѣпленіе власти надъ нею-все это создавало большому промышленному городу много новыхъ заботъ. Все это были дъла правительственныя; по они были тёсно связаны съ торговыми оборотами, и потому руководителями ихъ прежде всего стали люди, въ чьихъ рукахъ сосредоточивались эти обороты. Такъ въ одно время съ превращениемъ большихъ городовъ въ политические центры промышленныхъ округовъ городской классъ, который держалъ въ рукахъ нити промышленности, пріобрѣталъ власть надъ городомъ и его областью. Одно внѣшнее обстоятельство помогло образоваться этому классу, усиливъ его пришлымъ элементомъ. Въ то время, какъ на южный конецъ торговаго пути Дибира-Волхова налегла опасность изъ степи отъ новыхъ кочевниковъ, заставивъ прибрежный торговый міръ запасаться ратными людьми, на съверномъ концъ этого ръчнаго пути появились или чаще прежняго стали появляться пришельцы другаго рода. То были Норманны, начавшіе тогда тревожить берега западной Европы и извъстные тамъ подъ именемъ Дановъ, а у насъ прозванные Варягами. Они появлялись на Волховъ больше для того, чтобы отсюда Днипромъ проникнуть въ богатыя южныя страны, преимущественно въ Византію, и тамъ поторговать, послужить императору, при случав пограбить. Вооруженный купецъ-варягь, идущій «въ Греки», сталь тогда обычнымъ явленіемъ на кіевскомъ Дніпрів; купца привыкли видъть въ вооруженномъ варягъ, шедшемъ изъ Руси, и на балтійскомъ побережьн; когда русскому военному варягу приходилось скрывать свое ремесло подъ наиболье въроятной маской, опъ и по древнему кіевскому преданію, и по скандинавской сагѣ (объ Олафѣ) прикидывался купцомъ. Съ тѣхъ поръ ръчная дорога по Днъпру-Волхову стала «путемъ изъ Варягъ въ Греки и изъ Грекъ», какъ зоветъ ее древняя Повисть о началь Русской земли. Но военно-торговыя нужды прибрежныхъ большихъ городовъ доставляли шединить мимо нихъ Варягамъ выгодныя занятія и на этомъ пути, заставляя зпачительную часть ихъ здёсь осаживаться. Сходство занятій

и интересовъ сближало пришельцевъ съ туземными руководителями промышленности по большимъ городамъ: тѣ и другіе были вооруженные торговцы; содъйствіе первыхъ было полезно вторымъ для расширенія городовыхъ областей и укрѣпленія пхъ за своими городами; тѣ и другіе одинаково пуждались въ безопасныхъ торговыхъ путяхъ къ черноморскимъ и каспійскимъ рынкамъ. Присутствіе этихъ иноземцевъ на Руси становится замътно уже въ первой половинъ IX в., въ одно время съ «варварскими свиръпыми народами», начавшими грозить сношеніямъ Руси съ Византіей, и эти пноземцы являются на Руси не простыми прохожими, а исполнителями порученій туземной вдасти: люди, которые въ 839 г., по разсказу Бертинской льтописи, въ Константинополь объявили себя послами отъ народа Руси, пришедшими «ради дружбы», оказались потомъ Шведами. Съ того времени Варяги приливали на Русь въ такомъ изобиліи, что кіевское общество XI в., историческія воспоминанія котораго передаеть Повисть о началь Русской земли, наклонно было даже преувеличивать численность этихъ пришельцевъ. Въ XI в. ихъ представляли на Руси такимъ густымъ паноснымъ слоемъ въ составъ русскаго населенія который уже въ IX в. распространился по главнымъ городамъ тогдашней Руси и въ нѣкоторыхъ даже закрылъ собою туземцевъ, «первыхъ насельниковъ»: по мнѣнію автора Повисти, новгородцы, прежде бывшіе Славянами, вслідствіе прилива варяжскихъ «находниковъ» стали «людьми отъ рода варяжска», а Кіевъ, по одному преданію, будто бы и основанъ Варягами, которые были его первыми насельниками \*).

Такъ правительственный классъ, взявшій въ свои руки военно-торговыя діла главныхъ областныхъ городовъ, составился изъ двухъ элементовъ, изъ вооруженныхъ промышленниковъ туземныхъ и заморскихъ. Этотъ классъ создалъ въ большихъ городахъ то военно-купеческое управленіе, которое много віковъ оставалось господствующимъ типомъ городоваго устройства на Руси. Къ главному городу, старшему или

<sup>\*)</sup> Полн. Собр. Русск. Л'втописей, VII, стр. 268.

великому, какъ онъ назывался, тяпула, какъ къ своему политическому центру, болже или менже обпирная земля или волость съ пригородами, младшими городами. Все вооруженное население города дълилось на десять роть или сотеит, изъкоторыхъ каждая подраздѣлялась на десятки; такимъ образомъ весь городъ составляль полкь или тысячей командоваль тысяцкій, какъ военный управитель города; ему подчинены были предводители частей тысячи, сотскіе, десятскіе. Замѣчательно, что только главные города старинныхъ областей образовали полныя тысячи; младшіе города или пригороды не были такими цёльными полками или тысячами, хотя дёлились на сотни подобно старшимъ. Такъ Псковъ долго былъ повгородскимъ пригородомъ и только съ XIV в. сталъ самостоятельнымъ главой особой волости; онъ также дёлился на сотни, но во все время своей самостоятельной жизни не составлялъ тысячи и не имѣлъ тысяцкаго въ составѣ своей администраціи \*). Изъ преданій IX в. не запало въ наши древніе памятники ни одного намека на то, какъ эти тысяцкіе, сотскіе и другія городскія власти назначались на свои должности. Но вносл'єдствін на противоположных вокраинах Русской земли, сфверной и южной, встръчаемъ двъ правительственныя формы, которыя при вейхъ своихъ містныхъ особенностяхъ были родственны по происхожденію, об'є отлились по типу древняго городоваго устройства: одна была въ Новгородъ, другая въ

<sup>\*)</sup> Съ пріобрѣтеніемъ самостоятельности Псковъ сталь выбирать двухъ посадниковъ вмѣсто одного, какъ было въ Новгородѣ; но должность тысяцкаго не была учреждена, потому что Псковъ, какъ бывшій пригородъ, не имѣлъ тысячнаго устройства. Впрочемъ, гдѣ правительственный порядокъ устанавливался князьями, а не самимъ городскимъ обществомъ, тамъ и пригороды, становясь стольными великокняжескими городами, устроялись въ тысячи: такъ встрѣчаемъ тысяцкихъ въ двухъ бывшихъ ростовскихъ пригородахъ, во Владимірѣ на Клязьмѣ въ ХІП в. и въ Москвѣ въ ХІV в. Тысяцкаго имѣлъ и Новгородъ Нижній, когда сталъ великокняжескимъ городомъ. Сторожевое укрѣпленіе въ Кієвской землѣ Бѣлгородъ, возникшее при св. Владимірѣ изъ княжескаго дворцоваго села, при Мономахѣ также было тысячей.

казачествъ. Тамъ и здъсь управление было выборное. Но казачество было чисто военнымъ товариществомъ, и потому казацкій кругъ отличался демократическими привычками: при пзбраніп войсковой старшины тамъ всѣ выбирали и каждый могъ быть выбранъ. На въчевой сходкъ въ Новгородъ также выбирали всѣ, но далеко не изъ всѣхъ, а только изъ одного довольно тъснаго круга лицъ. Это различіе происходило отгого, что военное устройство Новгорода осложнялось действіемъ торговаго капитала. Собравшійся на вічь городь представляль собою верховную власть въ правительственныхъ дёлахъ; но внѣ вѣча промышленными дѣлами согражданъ руководили круппые капиталисты. Изъ ихъ круга державный городъ обыкновенно и выбиралъ свою правительственную старшину, что сообщало новгородскому управленію аристократическій характеръ. Правительственный порядокъ въ большихъ русскихъ городахъ IX в., всего въроятнъе, былъ ближе къ позднъйшему новгородскому, который изъ него прямо и развился. Едва ли тысяцкіе и другія власти этихъ городовъ назначались гдів-либо хозарскимъ правительствомъ: съ того времени какъ Печенъги, проникнувъ въ область нижияго Днѣпра, поколебали хозарское владычество въ южной Руси, Хозары не могли дъятельно вм'єшиваться въ управленіе подвластныхъ имъ Славянъ, хотя и продолжали и вкоторое время брать съ нихъ дань.

Такъ до половины IX в. русскій городъ пережиль рядъ экономическихъ и политическихъ переворотовъ. Возникнувъ среди разрушавшихся старыхъ илеменныхъ и родовыхъ союзовъ, изъ погоста, изъ незначительнаго, но счастливо помѣщеннаго сельскаго рынка онъ превращался въ средоточіе нѣсколькихъ такихъ рынковъ, становился сборнымъ пунктомъ обширнаго промышленнаго округа. Успѣхи торговли создавали въ немъ кругъ торговыхъ домовъ, которые ворочали оборотами округа, служа посредниками между туземными производителями и иноземными рынками, а внѣшнія опасности заставили его потомъ вооружиться и укрѣпиться. Тогда его торговый округъ превратился въ подвластную ему область, а изъ его главныхъ торговыхъ домовъ, подкрѣпленныхъ вождями заморскихъ ва-

ряжскихъ компаній, составилась военно-торговая аристократія, которая взяла въ свои руки управленіе городомъ и его областью. Эту торговую аристократію городовъ начальная лѣтопись въ разсказѣ о временахъ князя Владиміра и называетъ «нарочитыми мужами», а выходившихъ изъ пея десятскихъ, сотскихъ и другихъ городскихъ управителей «старцами градскими» или «старѣйшинами по всѣмъ градомъ». Таково было значеніе и происхожденіе городскихъ старцевъ: это образовавшаяся изъ купечества военно-правительственная старшина торговаго города, который внѣшнія обстоятельства въ ІХ в. заставили вооружиться и устроиться повоенному \*).

Но въ концѣ X в., во времена князя Владиміра, политическое положеніе городовой старшины было уже не то, какъ въ первой половинѣ IX в. До кіевскихъ князей классъ, черезъ эту старшину правившій городомъ и его областью, былъ здѣсь единственной правительственной силой. Въ X в. онъ уже долженъ былъ дѣлиться выгодами власти съ соперникомъ, созданію котораго самъ болѣе всего содѣйствовалъ. Это были князь съ своей дружиной, выдѣлившіеся изъ той же военно-торговой аристократіи большихъ городовъ. Это выдѣленіе было тѣсно связано съ образованіемъ Кіевскаго княжества. Волостной городъ по его первоначальному устройству можно назвать вольной

<sup>\*)</sup> Какъ выбирались эти старцы, вѣчемъ всего города, или только нарочитыми мужами, собиралось ли тогда самое вѣче,—на эти и другіе подобные вопросы можно отвѣчать только гадательно по сравненію съ поздиѣйшимъ новгородскимъ управленіемъ, которое, устанавливансь на большемъ просторѣ, долго хранило въ себѣ старинные докняжескіе порядки, подавленные въ другихъ старшихъ городахъ княземъ и его дружиной. Не здѣсь ли кроется отвѣтъ на вопросъ, почему начальная лѣтопись упоминаетъ о старцахъ городскихъ только при Владимірѣ? Выросши въ Новгородѣ и привыкнувъ тамъ дѣйствовать объ руку съ мѣстной городской старшиной, этотъ князь приблизилъ ее къ себѣ и въ Кіевѣ, гдѣ ея значеніе было уже затерто господствомъ княжей дружины. Точно также Владиміръ поспѣшилъ возстановить въ Кіевѣ кумпры Перуна и другихъ боговъ, еще сильныхъ на далскомъ сѣверѣ, но уже начинавшихъ терять свое обаяніе на близкомъ къ Греціи диѣпровскомъ югѣ.

общиной, республикой, похожей на Новгородъ и Псковъ позднъйшаго времени. Имъ управляла мъстная военно-промышленная знать, у которой примъсь заморскаго элемента не отнимала характера туземной аристократіи. Но тамъ, куда усиленно приливали вооруженныя компанін изъ-за моря, пришдый элементь въ составъ правительственнаго класса получалъ перевысь, а гды притомъ и внышняя опасность чувствовалась сильнье, тамъ военные интересы брали верхъ надъ интересами мирнаго промысла. Тогда городъ съ своей областью получалъ варяжскаго владінія, военнаго княжества: характеръ центральнаго рынка округа онъ превращался въ постоянный укрѣпленный лагерь, изъ котораго рѣже выходили купеческіе караваны, чемъ вооруженныя толпы для набеговъ; вождь города изъ выборнаго тысяцкаго превращался въ военнаго властителя, варяжскаго конунга, а кормъ, который получалъ онъ съ своей дружиной за военныя услуги съ оберегаемой области, замѣнялся данью или окупомъ, какого потребовали въ 980 г. у Владиміра посадняніе его въ Кіевѣ Варяги, сказавъ князю: «вѣдь городъ-то нашъ, мы его взяли». Въ IX в. встръчаемъ четыре такихъ варяжскихъ княжества: Рюриково въ Новгородъ, Труворово въ Изборскъ, Спнеусово въ Бълозерской земль, Аскольдово въ Кіевь; въ Х в. являются еще два, Рогволодово въ Полоцкѣ и Турово въ Туровѣ. Да и до Рюрика бывали на Руси случаи варяжскаго властительства. Повисть о началъ Русской земли знаетъ одинъ изъ нихъ, чъмъ и начинаетъ свой разсказъ о призваніи князей изъ-за моря. Здісь читаемъ, что еще до прихода Рюрика съ братьями Варяги изъ заморья брали дань на Славянахъ новгородскихъ, Чуди и на другихъ сверныхъ илеменахъ, которыя потомъ выгнали причилыхъ властителей и перестали платить имъ дань. Преданіе не помнило, когда и какъ основалось это варяжское владёніе, кто быль вождемь Варяговь, долго ли продолжалось ихъ владычество; но оно помнило посл'єдствія вторженія, дань, возстаніе данниковъ и изгнаніе прищельцевъ. Стороннимъ наблюдателямъ эти варяжскія владінія на Руси казались діломъ настоящаго завоеванія: одинъ изъ нихъ писалъ, что «племена съвера»,

т. е. Норманны, завладъли нъкоторыми изъ Славянъ и по сіе время обитаютъ между ними, даже усвоили себъ ихъ языкъ, смѣшавшись съ ними \*). При содъйствін этихъ воепныхъ варяжскихъ княжествъ внѣшияя оборонительная борьба, какую вели русскіе промышленные города, перешла въ наступательную: по зам'вчанію одной л'ятописи \*\*), Рюрикъ съ братьями, какъ только усълись на своихъ княженіяхъ, «начаща воевати всюду». Рядъ воинственныхъ морскихъ пабътовъ Руси на далекіе черноморскіе и каспійскіе берега, начавшійся еще въ первой половинѣ IX в. и закрывшій собою мирныя торговыя сношенія русскихъ городовъ прежняго времени, им'влъ твеную связь съ этими спошеніями: то были вооруженныя рекогносцировки русскаго купечества съ цѣлію прочистить засорявшеся пути русской торговли и открыть доступъ къ приморскимъ рынкамъ. Исходнымъ пунктомъ этихъ смёлыхъ предпріятій, сборнымъ мѣстомъ русскихъ витязей \*\*\*) былъ Кіевъ: къ этому городу, находившемуся, по выраженію араба Х в. Ибнъ-Даста, на самой границъ страны Славянъ, сходились главныя ръчныя дороги Руси; все движение русской промышленности прекращалось, какъ скоро перехватывалась врагами ея водная днѣпровская артерія нпже Кіева. Поэтому въ Кіевѣ издавна скоплялось много Варяговъ: не даромъ одно попавшее въ лѣтопись преданіе считаеть ихъ первыми обитателями Кіева, а по словамъ Повисти о началѣ Русской земли Аскольдъ могъ набрать здёсь столько Варяговъ, что отважился напасть на самый Царьградъ. Поэтому же военно-торговая аристократія другихъ промышленныхъ городовъ готова была поддерживать и издавна поддерживала всякаго вождя, направлявшагося къ Кіеву, чтобы отсюда возстановить старые пути русской торговли. Аскольдъ съ Диромъ, отдёлившіеся отъ дружины новгородскаго конунга Рюрика, безъ борьбы утвердились

<sup>\*)</sup> Еврей X в. Ибрагимъ въ отрывкахъ, приведенныхъ у араба Ал-Бекри. А. Куника и бар. Розена, Извѣстія Ал-Бекри и другихъ авторовъ о Руси и Славянахъ. Ч. 1, стр. 46 и 54.

<sup>\*\*)</sup> Полн. Собр. Русск. Летописей, VII, 268.

<sup>\*\*\*)</sup> Русская форма скандинавскаго викинга.

въ Кіевъ, не встрътивъ препятствій на своемъ нути; шедшаго по ихъ следамъ преемника Рюрикова Олега днепровские города Смоленскъ, Любечъ и тотъ же Кіевъ также встрѣтили безъ замѣтной борьбы. Конунгъ, сидѣвшій въ Кіевѣ, держалъ въ своихъ рукахъ нити русской промышленности. Отсюда соперничество между конунгами за этотъ городъ. Бродячіе пскатели торговыхъ барышей, хорошихъ кормовъ за военныя услуги или военной добычи, они перебивали другь у друга ратныхъ людей, доходные города, выгодные торговые пути. Понятія и привычки, питавшія безконечную усобицу русскихъ князей XI и XII в. за города, за волости, родились еще въ IX в. Кіевъ по своему значенію для русской промышленности болье другихъ городовъ вызывалъ это сопериичество. Одегъ новгородскій за него погубиль Аскольда и Дира кіевскихъ; потомъ другой новгородскій конунгъ Владиміръ, истребивъ конунга полоцкаго Рогволода съ сыновьями, погубилъ другаго конунга кіевскаго Ярополка, собственнаго брата. Изъ этого соперинчества вышла первая русская династія: сперва восторжествовалъ родъ Рюрика, истребивъ или подчинивъ себъ своихъ соперниковъ, другихъ такихъ же конунговъ; потомъ въ родъ Рюрика восторжествовало племя младшаго его правнука Владиміра. Эта династія, утвердившись въ Кіев' и пользуясь экономическимъ его значеніемъ, постепенно стянула въ свои руки разрозненныя дотол'в части Русской земли.

Такъ первый опыть политическаго объединенія Русской земли быль дёломь того же интереса, которымь прежде созданы были независимыя одна отъ другой городовыя области, дёломъ внёшней русской торговли. Кіевское княжество, какъ и городовыя области, ему предшествовавшія, имѣло не національное, а соціальное происхожденіе, создано было не какимъ-либо племенемъ, а классомъ, выдёлившимся изъ разныхъ племенъ. Руководившая городовыми областями военно-торговая аристократія поддержала самаго сильнаго изъ копунговъ, помогла ему укрѣпиться въ Кіевѣ, а потомъ военными походами и торговыми договорами съ Византіей возстановить и обезпечить торговыя сношенія съ приморскими рынками. Это общее дѣло разрознен-

ныхъ дотолъ волостныхъ торговыхъ городовъ было завершеніемъ давнихъ усилій русскаго промышленнаго міра, которому съ начала IX в. враги начали загораживать торговые пути къ Чернои Каспію. Та же аристократія помогла кіевскимъ князьямъ распространить свою власть изъ Кіева. Этимъ содъйствіемъ объясняется неодинаковый успъхъ князей въ подчиненін разныхъ племенъ. Гдѣ этотъ классъ былъ сосредоточенъ въ большихъ торговыхъ центрахъ, какъ у Сѣверянъ черниговскихъ или переяславскихъ, тамъ вся область безъ борьбы пли послѣ легкой борьбы подчинялась кіевскому князю, увлекаемая своей старшиной, тянувшей къ цему по единству интересовъ и частію даже по племенному родству. Напротивъ, Древлянъ и Вятичей, у которыхъ, при отсутствіи центральнаго властнаго города, этотъ классъ еще не сложился или былъ разбить на медкія м'єстныя общества, кіевскимъ князьямъ пришлось завоевывать по частямь, долгой и упорной борьбой. Значить, военно-торговая аристократія большихь городовь была самою дъятельною силой въ создании политическаго единства Руси, которое тѣмъ и началось, что этотъ классъ сталъ собираться подъ знаменами вышедшаго изъ его среды кіевскаго князя. Но это политическое объединение класса было началомъ его соціальнаго разд'яленія. Его прошлое сообщило ему двойственный характеръ: руководя торговыми оборотами городовыхъ областей, онъ былъ для нихъ и военно-правительственной силой. Теперь его боевые элементы начали переходить въ дружину кіевскаго князя, образуя новый правительственный классь княжихъ мужей, получавшій уже не містное, а общерусское значеніе. Другіе болье мирные люди того же класса оставались на своихъ мъстахъ, продолжая руководить городскими обществами.

Такъ изъ правительственнаго класса большихъ городовъ выдълился соперникъ, съ которымъ онъ долженъ былъ подълиться властью. Впрочемъ при первыхъ кіевскихъ князьяхъ соперничество обоихъ классовъ смягчалось памятью объ ихъ недавнемъ товариществъ, о близкомъ соціальномъ родствъ. Въ X в. между княжеской дружиной и городской торговой аристо-кратіей еще не было значительнаго разстоянія ни экономи-

ческаго, ни политическаго. Въ начальной нашей лътописи слово Pycb, этимологическое и историческое происхождение котораго доселъ остается необъясненнымъ, имъетъ измънчивое значеніе, то географическое, то племенное, то сословное: подъ нимъ разумъются и Кіевская земля въ тысномъ смысль, и пришлые Варяги въ отличіе отъ туземцевъ Славянъ, и высшій классь, собравшійся вокругь кіевскаго князя, безь различія племеннаго происхожденія. Отсюда можно заключить между прочимъ, что начальная лѣтопись разсказываеть о временахъ, когда въ составъ русскаго общества мъшались племена и начинали раздёляться сословія. Константинъ Багрянородный и арабскіе писатели Х в. противополагали Русь Славянамъ, какъ господствующій классь простонародью, которое платило дань Руси. Но можно замътить, что арабы къ этому господствующему классу по сходству экономическаго быта причисляли и городское купечество, не умѣя отличить его отъ кияжеской дружины. Одинъ изъ нихъ зналъ Русь того времени, когда кіевскій князь съ своими нам'єстниками изъ Кіева и другихъ главныхъ городовъ Руси завоевывалъ славянскія племена, еще остававшіяся независимыми, продолжая дёло, начатое городовой старшиной прежняго времени \*). По его словамъ, Русь не имъетъ ни недвижимаго имущества, ни пашенъ, и единственный ея промысель-торговля мѣхами; но эта же торговая Русь «производить наб'ыт на Славянь, подъвзжаеть къ нимъ на корабляхъ, высаживается, забираетъ ихъ въ плѣнъ, отвозитъ къ Хозарамъ и Болгарамъ и продаетъ тамъ». Изъ договоровъ Руси съ Греками Х в. знаемъ, что князь кіевскій, его родня н бояре были тогда главные русскіе купцы, посылавшіе съ своими агентами торговые корабли въ Византію. Но между тымь какъ правительственный классъ Руси торговаль, торговая аристократія большихъ городовъ продолжала пользоваться правительственнымъ значеніемъ. Городскія общества оставались

<sup>\*)</sup> Ибнъ-Даста, писавшій приблизительно въ 930-хъ годахь. Г. Гаркави, Сказанія мусульм. писателей о Славянахъ и Русскихъ, стр. 267 и сл.

въ ея рукахъ. Города и при князьяхъ сохраняли свое прежнее военное устройство; ихъ полки участвовали въ походахъ княжеской дружины подъ начальствомъ городовой старшины. Князь Владиміръ на свои воскресные пиры приглашалъ вмѣстѣ съ боярами и сотскихъ, десятскихъ и нарочитыхъ мужей. Не принадлежа къ княжеской дружинъ, эти сотники и десятники городовъ въ Х в. повидимому еще выбирались своими горожанами. Но трудно сказать, что сталось съ главнымъ вождемъ городоваго полка, съ тысяцкимъ, который, по выраженію літописей XI—XIII в., держаль воеводство своей тысячи и «весь рядъ» \*). Позднъе, въ XI и XII в., эта важная должность не была уже выборной: тысяцкаго назначаль самъ князь изъ членовъ своей дружины, изъ своихъ «мужей». Въ 1089 г. тысяцкимъ въ Кіевѣ былъ Янъ, который въ разсказѣ кіевскаго лътописца является дружинникомъ князя, вліятельнымъ бояриномъ. Отца этого Яна Вышату Ярославъ І назначилъ въ 1043 г. воеводой въ походъ на Грековъ, куда посланы были дружина князя и городовые полки. Но читая разсказъ лътописи объ этомъ походъ, легко замътить особенную близость Вышаты къ этимъ полкамъ. Рядомъ съ нимъ видимъ особаго «воеводу Ярославля», въроятно командовавшаго собственно княжей дружиной. Когда бурей выбросило на берегъ нѣсколько тысячъ городскаго ополченія, никто изъ княжей дружины не хотыль вести ихъ домой; одинь Вышата сказаль: «я пойду съ ними; останусь ли живъ, или погибну-только съ своими вмѣстѣ». Это сообщаеть въроятность догадкъ, что Вышата кіевскимъ тысяцкимъ \*\*). Можетъ быть, Вышата по происхожденію принадлежаль къ городской неслужилой знати, но служба въ санъ тысяцкаго по назначенію князя введа его съ сыномъ въ княжескую дружину. Точно также новгородская знать XI—XII в., занимая должности въ мѣстной администраціп по назначенію князя, получила значеніе и званіе служилаго боярства. Такъ прежняя старшина большихъ городовъ

<sup>\*)</sup> Лаврент. 201 и 450.

<sup>\*\*)</sup> Тамъ же, стр. 201, 212, 271, 150. Соловъевъ, I, 252 по 4-му изданію.

преобразовывалась въ княжескую дружину. Назначая тысяцкаго изъ среды городской знати, князь могь поручать эту должность и члену своей дружины, но съ согласія города. Нѣчто подобное было съ должностью кіевскаго тіуна, городскаго судьи, въ 1146 г., когда князь об'вщалъ кіевлянамъ зам'вщать ее «по ихъ волѣ». Тѣмъ или другимъ порядкомъ назначенія тысяцкаго могли примиряться и въ X в. притязанія об'вихъ силъ, дѣлившихъ между собою власть надъ обществомъ. Эта политическая и экономическая близость двухъ господствующихъ классовъ и обозначилась присутствіемъ городской старшины въ совѣтѣ князя Владиміра рядомъ съ княжеской дружиной, старичет градскихъ рядомъ съ болярами.

## Глава II.

Съ XI в. правительственный совъть при князъ кіевской Руси является односословнымь, боярскимь.

Пока новое правительство, князь съ дружиной, не укръпилось и нуждалось въ помощи городской знати, изъ которой оно само вышло, объ общественныя силы стояли очень близко другь къ другу. Весь Х вѣкъ онѣ дѣйствуютъ дружно и остаются очень похожи одна на другую, вмѣстѣ воюютъ и торгують, вмёстё обсуждають въ думё князя важнёйшіе вопросы законодательства. Но потомъ объ эти силы, столь родственныя по происхожденію, расходятся все дальне. Это взаимное удаленіе обнаруживается съ половины XI в., при дітяхъ Ярослава; оно было подготовлено разными обстоятельствами. Княжеское правительство, устроившись и укрѣнившись въ военномъ отношеніи, стало административномъ и меньше нуждаться въ содъйствін городоваго управленія и городовыхъ полковъ. Княженіе Владиміра, когда городскіе старѣйшины такъ часто появлялись въ княжескомъ дворцъ рядомъ съ боярами, было временемъ самой напряженной борьбы съ степью. Тогда кіевское правительство всюду усиленно искало ратныхъ

людей. Но страшное пораженіе, нанесенное Ярославомъ Печеньгамъ въ 1036 г. подъ ствнами Кіева, на нѣкоторое время развязало руки правительству съ этой стороны. Въ то же время стало замѣтно расширяться политическое и экономическое разстояніе между княжеской дружиной и городской аристократіей. Служебныя преимущества все болѣе сообщали первой значеніе дворянства, низводя послѣднюю въ положеніе простыхъ мѣщанъ. Торговые успѣхи распространили въ странѣ значительный оборотный капиталъ, подняли денежные доходы правительственнаго класса насчетъ дохода натурой и ослабили его непосредственное участіе въ торговыхъ операціяхъ городовъ. Появленіе у бояръ привилегированной земельной собственности, признаки которой становятся замѣтны съ XI в., еще болѣе удалило этотъ классъ отъ городскаго общества, владѣвшаго торговымъ каниталомъ.

По памятникамъ X—XII в. можно видъть, изъ какихъ элементовъ составлялся и какъ обособлялся служилый классъ. Въ него переходили люди изъ городской знати и даже изъ городскаго простонародья: извъстно лътописное сказаніе о скорнякъ, котораго кн. Владиміръ сдълалъ «великимъ мужемъ» вмъстъ съ отцомъ его за то, что онъ одолълъ печенъжскаго богатыря въ 992 г. Обособленію класса отъ остальнаго общества содъйствовалъ прежде всего илеменной его составъ. Въ дружину варяжскаго конунга, утвердившагося въ Кіевъ, въ первое время вступали преимущественно его соотчичи, приливъ которыхъ продолжался почти до половины XI в.; благодаря этому слово болринъ долго сохраняло у насъ преимущественное значеніе знатнаго служилаго варяга \*). Въ лътописи сохраностично варяга варяга тописи сохранить преимущественное значеніе знатнаго служилаго варяга \*).

<sup>\*)</sup> Въ перечняхъ русскихъ пословъ, заключавшихъ договоры съ Греками въ Х в., рѣшительно преобладаютъ скандинавскія имена. Въ словѣ о смиреніи, одномъ изъ древнихъ словъ на св. Четыредесятницу, сохранившихъ признаки принадлежности первымъ временамъ христіанства на Руси, проповѣдникъ представляетъ современнаго ему русскаго боярина непремѣнно человѣкомъ одного племени съ кіевскими мучениками-варягами. «Не хвались родомъ, благородный, поучаетъ онъ, не говори: отецъ у меня бояринъ, а мученики Христовы

нилось извъстіе о вступленіи одного печенъжскаго князя на службу къ Владиміру въ 992 г. Въ дружинѣ князей XI и XII в. встрѣчаемъ людей изъ Финновъ, Угровъ, Половцевъ, Хозаръ, Поляковъ, Торковъ. Среди этихъ пестрыхъ по соціальному и племенному происхожденію элементовъ класса уже въ XI в. зам'єтны сл'єды іерархическаго д'єленія. Нося общее неопредъленное название дружины, служилый классъ распадался на дружину старыйшую или большую и молодшую. Первую составляли килжи мужи. Если дошедшій до насъ текстъ договоровъ Руси съ Греками точно воспроизводитъ соціальную терминологію Х в., то старшая дружина уже тогда носила еще названіе болрт; досель не объяснено удовлетворительно этимологическое значеніе этого термина. Въ глазахъ простаго неслужилаго населенія и младшая дружина считалась мужами, боярами; но лътонись XI—XIII в. называеть ее въ отличіе отъ настоящихъ бояръ боярцами или боярами молодыми \*). Старшая дружина отличалась отъ младшей не только правительственнымъ и придворнымъ своимъ значеніемъ, но и нъкоторыми юридическими преимуществами, сообщавшими ей характеръ привилегированнаго сословія. Главное изъ этихъ преимуществъ состояло въ болъе заботливомъ ограждении личной безопасности закономъ: за убійство княжа мужа законъ грозилъ вдвое болве тяжкой вирой, чвмъ за убійство младшаго дружинника и простолюдина. Съ другой стороны, всякій дружинникъ, старшій и младшій, пользовался ніжоторыми землевладъльческими привилегіями, если пріобръталь землю

братья мнт». Это намекъ на варяговъ-христіанъ, отца съ сыномъ, пострадавшихъ отъ кіевскихъ язычниковъ при кн. Владимірѣ въ 983 г., и ничего другаго значить не можетъ: въ XI в. на Руси было распространено преданіе о мученикахъ-варягахъ, и русская служилая знать любила хвалиться илеменнымъ родствомъ съ ними, т. е. была въ большинствѣ скандинавскаго происхожденія или по крайней мѣрѣ сама такъ думала. См. объ этихъ словахъ въ Прибавленіяхъ къ твор. св. отновъ, ч. XVII, кн. 1, стр. 34, и Опис. слав. рукоп. Синод. библ., отд. 2, прибавленіе, стр. 89.

<sup>\*)</sup> Никон. I, 104. Лавр. 121, 256, 211, 361, 129. Ипат. (по изд. Археогр. Комм. 1871 г.), стр. 604.

собственность. Благодаря этимъ разнообразнымъ преимуществамъ, служебнымъ, дичнымъ и хозяйственнымъ, припадлежавшимъ не всъмъ членамъ дружины въ одинаковой мъръ, слово бояринг съ теченіемъ времени перестало быть синонимомъ *кияжа мужа* и получило различныя спеціальныя значенія въ разныхъ сферахъ жизни. Около половины XI в. еще не было проведено точной и окончательной юридической межи между старшей и младшей дружиной. Такъ изъ Русской Правды знаемъ, что «конюхъ старый у стада», т. е. староста конюшій князя впервые причисленъ былъ къ привилегированнымъ княжимъ мужамъ однимъ частнымъ приговоромъ кн. Изяслава Ярославича, присудившаго двойную впру за убійство своего конюха. Такой же привидегіей двойной виры пользовался и другой прикащикъ по дворцовому хозяйственному управленію, «тивунъ огнищный» (дворецкій). Какъ видно изъ этихъ указаній Русской Правды, князья старались распространить права старшей дружины на своихъ дворовыхъ слугъ. Такъ расширенъ былъ первоначальный составъ класса княжихъ мужей, къ которому принадлежали собственно старшіе военные сотрудники князя, а не дворовые слуги, зав'ядовавшіе его хозяйствомъ и нигдъ не являющіеся въ званіи бояръ. Это званіе напротивъ сузплось, стало теснье класса княжихъ мужей: оно усвоено было верхнему слою этого класса, сановникамъ, занимавшимъ высшія военныя и правительственныя должности и преимущественно темъ, которые составляли совътъ князя \*). Но получивъ болъе тъсное значение при княжемъ дворъ, званіе боярина расширилось внъ правительственной сферы: на языкъ частныхъ гражданскихъ отношеній боярами независимо отъ придворной іерархіи назывались всѣ служилые привилегированные землевладальцы и рабовладаль-

<sup>\*)</sup> Въ переводныхъ произведеніяхъ XI—XII в. терминомъ бояринг передаются греческія или латинскія слова, означающія начальника, правителя, члена государственнаго совъта (ґρχων, praefectus, senator); боярство—сенатъ и правительственная должность вообще. См. эти слова въ Словарѣ Востокова. Ср. Калачова, О значеніи Кормчей, стр. 61.

цы по тёсной связи тогдашняго землевладёнія съ рабовладёніемъ. Такимъ является бояринъ въ Русской Правдё и съ такимъ же значеніемъ проходитъ это слово по памятникамъ нашего права до самаго XVIII в.

Подъ вліяніемъ перем'єнь, испытанныхъ обоими господствующими классами, княжеской дружиной и городской знатью, въ XI и XII в., отношенія между ними облеклись въ своеобразныя формы, которыя существенно измінили составъ думы при князъ и самое ея значеніе. Владиміръ Св. правилъ Русской землей съ совътомъ своихъ бояръ, въ который иногда призывалъ и городскихъ старъйшинъ. Со смерти Владиміра Св. въ Кіевъ и другихъ старшихъ городахъ рядомъ съ княземъ и его боярами, а пногда и противъ нихъ все замътнъе выступаетъ выче, общая городская сходка. Читая ніжоторыя извістія кіевской льтописи XI и XII в., можно подумать, что и при болье дъятельномъ участіи городскаго віча въ политическихъ дізахъ княжескій совъть оставался въ прежнемъ составъ, представители городскихъ міровъ сохраняли ту же близость къкиязю и его боярамъ, какая существовала между ними во времена кн. Владиміра. Въ 1096 г. князья Святоподкъ и Мономахъ позвали Олега черниговскаго въ Кіевъ нодумать вмѣстѣ, «рядъ учинить» передъ епископами и игуменами, передъ мужами отцовъ своихъ и передъ «людьми градскими» о томъ, какъ оборонить землю Русскую отъ поганыхъ. Въ важныхъ пли торжественныхъ случаяхъ великіе князья звали къ себѣ «кіянъ» на совъщаніе или на пиръ, какъ дълалъ св. Владиміръ \*). Но эти кіяне, «люди градскіе», не были прежніе городскіе старійшины, «старцы дюдскіе». Городовая старшина, т. е. тѣ высшіе сановники, тысящкій съ сотскими, которые сиділи въ думі кн. Владиміра, теперь назначались княземъ изъ его дружины и не были уже представителями городскихъ міровъ. О тысяцкомъ лѣтопись прямо указываеть на это; о сотскихъ можно такъ думать потому, что въ немногихъ летописныхъ известіяхъ, ихъ касающихся, они являются въ составъ княжеской администра-

<sup>\*)</sup> Лаврент. 222. Ипат. 160, 288 и 290.

ціп рядомъ съ тысяцкими \*). Этой переміной объясияется. почему съ XI в. лѣтопись не говорить о городскихъ старѣйшинахъ: ихъ мъста въ городскомъ управлении занимали уже члены княжей дружины, могли занимать и люди изъ городской знати по назначенію князя; но такое назначеніе вводило ихъ въ составъ княжей дружины и лишало характера городскихъ старцевъ. Обезсиливаемая этими переходами и вытъсняемая изъ городскаго управленія княжей дружиной, аристократія большихъ городовъ однако не утратила своего мъстнаго значенія. Отдалившись отъ княжей дружины, она стала ближе къ городскому простонародью, руководила въчемъ и въ столкновеніяхъ послъдняго съ княземъ являлась посредницей между инми. Такими посредниками и были тв «кіяне», которые по временамъ приходили къ князю на его дворъ говорить о политическихъ дълахъ. Онп не были должностными лицами, являлись передъ княземъ въ качествъ вліятельныхъ вождей городской сходки, и потому лътопись называетъ ихъ не «старцами градскими», а просто «лучшими людьми». Въ событіяхъ XII в. довольно явственно выступаетъ такое значеніе этихъ лучшихъ людей. Въ 1146 г. великій кн. Всеволодъ на пути въ Кіевъ изъ похода разбольлся. Ставъ подъ Вышгородомъ, онъ призвалъ къ себъ кіевлянъ и предложиль имъ въ преемники брата своего Игоря. Тѣ согласились. Явившись съ инми въ Кіевъ, Игорь созвалъ «всѣхъ кіянъ,» которые, собравшись на въче, присягнули новому князю. По смерти Всеволода всѣ кіевляпе, собравнись на Ярославовомъ дворѣ, вторично присягнули Игорю, но потомъ, сошедшись на другомъ м'всть, позвали къ себъкнязя. Послъдній, остановившись съ дружиною поодаль отъ вѣча, послалъ туда брата своего Святослава. Кіевляне начали жаловаться ему на тіуновъ Всеволода и потребо-

<sup>\*)</sup> Ипат. 231, 527 и 198: тысяцкій Путята, брать упомянутаго выше Яна Вышатича, является по лѣтописи въ числѣ «мужей», бояръ кн. Святополка. См. тамъ же, стр. 180 и 186. Въ извѣстномъ законѣ Мономаха о ростахъ, занесенномъ въ Русскую Правду, тысяцкіе названы «дружиной» князя. О сотскихъ см. Ипат. 231 и 509. Излагаемыя здѣсь соображенія не относятся къ Новгороду Великому, гдѣ съ ХІІ в. дѣла шли инымъ путемъ, какъ увидимъ далѣе въ VIII главѣ.

вали обязательства, чтобы въ обидахъ князь самъ творилъ расправу. Святославъ отвѣчалъ: «цѣлую крестъ за брата, что не будеть вамь никакого насилія, будеть у вась тіунь по вашей волѣ». Во время этихъ переговоровъ князь и присутствовавніе на въчъ горожане были на коняхъ: то были переговоры военнаго общества, вооруженнаго города съ своими вождями. Объ стороны, спѣщившись, скрѣпили взаимныя обязательства крестоцѣлованіемъ. Потомъ Святославъ, взявъ съ вѣча «лучшихъ мужей», привель ихъ къ дожидавшемуся его Игорю, который, также сошедши съ коня, поцъловалъ имъ крестъ «на всей ихъ воль» и повхалъ объдать. Эти лучшіе люди, очевидно, не постоянная городская власть, а депутаты въча, выбиравшіеся изъ городской знати особо всякій разъ, какъ являлась въ нихъ нужда: лѣтопись иногда и называеть ихъ «послами». Ихъ не видимъ въ думъ князя рядомъ съ боярами: князь призывалъ ихъ, чтобы черезъ нихъ сообщить вѣчу рѣшеніе, принятое имъ на совъть съ своей братіей князьями или съ боярами, и черезъ. нихъ же узнать отвътъ въча. Такими посредниками были и кіевляне, призванные Всеволодомъ подъ Вышгородомъ. Присмерти больной князь не могъ много говорить съ большой толной; онъ только сообщилъ приглашеннымъ свое распоряженіе о преемникъ, еще за годъ передъ тъмъ обдуманное имъ сообща съ его ближайшими родичами. Не «лучшіе люди созывались на княжескій дворъ для сов'єщанія вм'єсть съ его боярами и дружиною подъ непосредственнымъ предсъдательствомъ самого князя»\*), а наобороть князь съ своими боярами и дружиной иногда являлся на городской площади среди въча, чтобы сообща обсудить дёло и уговориться. Извёстно нёсколько такихъ случаевъ, бывшихъ въ Кіевѣ и Новгородѣ. Гдѣ лѣтопись ставить рядомъ дружину и горожанъ на княжескомъ совъть, тамъ слъдуетъ видъть не одно, а два собранія, боярскую думу и вѣче горожанъ, дѣйствующія раздѣльно или соединенно \*\*). Л'втопись иногда очень паглядно изображаеть эти

<sup>\*)</sup> Слова г. Иловайскаго въ его Исторіи Россіи, ч. 2, стр. 301. Ипат. 229 и слъд.

<sup>\*\*)</sup> См. напримъръ по Ипатьевскому списку лътописи разсказъ

соединенныя присутствія думы и вѣча, если можно такъ выразиться о сходкъ на городской площади съ участіемъ князя и его дружины. Въ 1147 г. Изяславъ въ Кіевъ созвалъ бояръ своихъ, всю свою дружину и кіевлянъ и «явилъ» имъ свою мысль, принятую по совъту съ братіей, идти на дядю Юрія. Вояре и дружина молчали, т. е. соглашались на предложение своего князя; но кіевляне возражали и между прочимъ заявили, что не могутъ поднять руки на Мономахово племя, т. е. на Юрія. Изяславъ выступплъ въ походъ, отвѣтивъ на возраженіе горожанъ: «а тоть добръ, кто за мной пойдетъ». Нѣсколько времени спустя онъ прислалъ въ Кіевъ посла, приказывая остававшемуся тамъ брату своему, митрополиту и кіевскому тысяцкому созвать кіевлянъ на вѣче на дворъ къ св. Софін. Здѣсь въ присутствін Изяславова брата, владыки и тысяцкихъ обоихъ князей посолъ отъ лица Изяслава напомнилъ собравшимся «оть мала и до велика» горожанамъ прежнее совъщаніе, предложеніе князя и отв'єтъ кіевдянъ на него и пригласилъ ихъ исполнить данное ими на томъ же совъщании слово пойти на Ольговичей черниговскихъ. Очевидно, и прежнее совъщание было такое же вѣче, только съ участіемъ самого князя, его бояръ н всей дружины. Но літописецъ хорошо отличаль боярскую думу князя отъ городскаго въча и другихъ большихъ народныхъ собраній. Въ 1093 г. въ поход' на Половцевъ князья Святополкъ, Владиміръ и Ростиславъ на берегахъ Стугны «созваща дружину свою на совътъ, хотяче поступити черезъ ръку, и начаша думати». На этомъ совъть присутствоваль и извъстный намъ Янъ. Онъ со «смысленными мужами» присталъ къ миЪнію Мономаха, который высказался за миръ съ Половцами. Но кіевляне были противъ этого мнінія, объявили, что хотять драться съ погаными, и ихъ голосъ одержалъ верхъ. Эти киев-

о борьбѣ Изяслава съ Юріемъ Долгорукимъ подъ г. 1151, стр. 295: «Вячеславъ же и Изяславъ и Ростиславъ, съзвавше братію свою, и почаща думати... Дружина же Вячеславля и Изяславля и Ростиславля и всихъ князій устягивахуть отъ того и кіяне, наипаче же Черніи Клобуци... Вячеславъ же, Изяславъ и Ростиславъ, послушавше дружины своея и кіянъ и Черныхъ Клобуковъ»...

ляне—кіевскій городовой полкъ, участвовавшій въ походъ. Говоря о совъть князей съ дружиной, лътопись не упоминаетъ о кіевляпахъ. Но нока князья думали съ боярами, кіевскій полкъ «всталъ» въчемъ, сидя на коняхъ, какъ онъ дълалъ и въ самомъ Кіевъ. Когда на этомъ въчъ сдълалось извъстно предложение Мономаха, кіевляне, вооруженная тысяча, «не всхотына совыта сего», разошеднись въ этомъ случай даже съ собственнымъ командиромъ, если только Янъ тогда еще оставался въ должности кіевскаго тысяцкаго, которую онъ занималъ въ 1089 г. \*). Въ 1187 г. Ярославъ Осмомыслъ, князь галицкій, почувствовавъ близость смерти, созвалъ къ себ'в въ стольный городъ дружину, «мужей своихъ», духовенство всъхъ соборовъ и монастырей, нищихъ, словомъ всю Галицкую землю, и три дня прощался со вежми. Но въ это же время у князя разрѣшался вопросъ о передачѣ стола галицкаго младшему сыну Ярослава мимо старшаго и разрѣшался съ одними боярамп: князь объ этомъ государственномъ дѣлѣ «молвяшеть мужемъ своимъ» и только имъ. Въ разсказъ лътописи явственно выражается мысль, что собравшіеся въ Галичь всякіе люди не участвовали въ обсуждении этого дела, не составляли всесословнаго собора или земскаго въча ни законодательнаго, ни совъщательнаго. Подобное явленіе встръчаемъ и на суздальскомь сѣверѣ. Рѣшпвшись передать свой столъ и старшинство младшему сыну Юрію, Всеволодъ III въ 1212 г. созвалъ «всѣхъ бояръ своихъ съ городовъ и съ волостей и епископа Іоанна и прумены и попы и купцы и дворяны и вси люди» и заставилъ ихъ присягнуть Юрію; но «думцами», съ которыми великій князь «смышляль» объ этомъ дёлё, которые послё многихъ «словесъ» и пререканій «сдумаша сія тако сотворити», были только бояре князя да епископъ Іоаннъ \*\*).

<sup>\*)</sup> Ипат. 243 и 246. Лавр. 300 и 212.

<sup>\*\*)</sup> Ипат. 442. Воскрес. въ Полн. Собр. лѣтописей VII, 117. Никон. II, 311. Точно также Мстиславъ, получивъ Волынское княжество по завѣщанію отъ брата своего Владиміра Васильковича въ 1287 г., пріѣхалъ въ г. Владиміръ, созвалъ бояръ и горожанъ, даже Нѣмцевъ, и велѣлъ прочитать завѣщаніе умиравшаго тогда брата. Когда всѣ отъ

Такъ дума и въче представляли собою не параллельныя государственныя вѣдомства и не разныя правительственныя инстанціи, а два обіцественные класса, двѣ различныя политическія силы, другь съ другомъ сопериичавшія. Эти учрежденія различались между собою не столько правительственными функціями, сколько соціально-политическими интересами. Отношенія между обоими классами, интересы которыхъ находили себъ выражение въ думъ и на въчъ, въ ХП в. основывались на взаимномъ соглашеніи, на договоръ или «рядъ». Въ старыхъ городахъ кіевской Руси этотъ договоръ не усивлъ развиться въ точно опредѣленныя постоянныя условія, подобныя позднъйшимъ новгородскимъ, въ такія условія, которыя вездъ имъли бы одинаково обязательное значение: они опредълялись обстоятельствами, расширялись или стёснялись, даже иногда совсѣмъ исчезали, смотря по тому, на которую сторону склонялся перевъсъ сплы. Князь, садясь на какой-либо столъ, долженъ былъ прежде всего «утвердиться съ людьми» обоюднымъ крестоцълованіемъ: таково было господствующее мизніе. По понятіямъ въка всь отпошенія князя должны были держаться на крестномъ цёлованіи, на договорё съ политическими силами времени, среди которыхъ онъ вращался. «Богъ велёлъ вамъ такъ быть, говорили тогдашнимъ князьямъ: творить правду на семъ свътъ, по правдъ судъ судить и въ крестномъ цълованіи стоять». Къ числу этихъ силъ принадлежали и старшіе стольные города: князь долженъ былъ «взять рядъ» съ горожанами, чтобы укрѣпить свой столъ подъ собою \*). Необходимость этого вытекала изъ положенія, какое занимали тогда объ стороны, старшіе города и князья съ своими дружинами. Первый опыть политическаго объединенія Русской быль дъломъ дружныхъ усилій торговаго населенія

мала до велика выслушали грамоту, епископъ благословилъ Мстислава на княженіе. Это не совъщаніе земскихъ людей съ боярами и даже не городское правительственное въче въ присутствіи бояръ и князя, а простое оповъщеніе обывателей о распоряженіи умиравшаго князя, сдъланномъ безъ ихъ участія. Ипат. 596.

<sup>\*)</sup> Ипат. 326, 360, 363, 365 и 375.

большихъ городовъ и военнаго класса, созданнаго въ его средъ внѣшними опасностями русской торговли IX в. Но это объединеніе разъединило прежнихъ союзниковъ и поставило ихъ другъ противъ друга. Эта перемѣна тотчасъ отразилась на составъ правительственнаго совъта при князъ: представителей городской торговой знати, въ Х в. сидъвшихъ въ думъ рядомъ съ боярами, не видимъ тамъ въ XI и XII в. Но политическая роль этой знати не пала, а только перемъстилась на другую сцену: нереставъ давать князю совѣтниковъ изъ своей среды, этотъ классъ сталъ заправителемъ городскаго въча. Сами князья помогли ему найти это новое поприще. Политическое единство Руси, созданное совокупными усиліями объихъ общественныхъ силъ, но еще не упроченное, стало разрушаться по смерти Ярослава І. Княжескій родъ, шедшій отъ Владиміра Св., признавался носителемъ верховной власти, призваннымъ творить правду въ Русской земль, думать о земскомъ стров и земской оборонь, чымь и были его равноапостольный родоначальникъ съ своимъ сыномъ Ярославомъ Правосудомъ. Но въ правительственномъ обиходъ долго и послъ Ярослава князья, за псключеніемъ Мономаха, ставъ уже степными навздниками, боронившими Русскую землю отъ поганыхъ, во многомъ оставались вфрны привычкамъ и понятіямъ своихъ языческихъ предковъ IX и X в., морскихъ викинговъ на русскихъ ръкахъ, которые мало думали о земскомъ строенін. Двухвѣковою дѣятельностію въ русскомъ князѣ выработался типъ, завязавшійся въ самомъ ея началъ: это военный сторожъ земли, ея торговыхъ путей и оборотовъ, получавшій за то кормъ съ нея. Когда князей развелось много, они стали дёлиться сторожевыми обязанностями и выгодами, сторожевыми кормами, дёля между собою и міняя области по очереди старшинства. Это очередное владъніе дълало князя бродячимъ гостемъ области, подвижнымъ витяземъ, какимъ онъ былъ два въка назадъ. Тогда старшіе города остались один постоянными и привычными руководителями своихъ областей. Политическія отношенія начали локализоваться попрежнему: мъстные міры, стянутые къ Кіеву князьями Х в., опять потянули къ своимъ мъстнымъ

центрамъ; пригороды опять, какъ въ старину, стали послушно принимать то, что рѣшали на вѣчѣ «старѣйшіе» города, и этими «старъйшими», «властями», какъ ихъ называетъ съверный владимірскій літописець XII в., являются въ разсказів последняго те же самые города, которые стояли во главе областей еще до объединенія Русской земли кіевскими князьями, Новгородъ, Смоденскъ, Кіевъ, Подоцкъ \*). Возстановивъ значеніе старшихъ городовъ, какъ руководителей областныхъ обществъ, князья своимъ порядкомъ вдаденія указали и направленіе ихъ руководящей діятельности. Этотъ порядокъ далеко не отвъчалъ нуждамъ времени и создавалъ мъстнымъ обществамъ немало затрудненій. Очередной кпязь-владътель неръдко оказывался плохимъ правителемъ и защитникомъ; самая очередь владенія все более запутывалась по мёре размноженія княжья; отсюда возникали споры и усобицы, подвергавшіе страну внутреннимъ и внішнимъ бідствіямъ. Князьямъ приходилось улаживать свои раздоры взаимными договорами. Все это, роняя авторитеть княжеской власти, побуждало старшіе города вміниваться въ княжескія отношенія, съ которыми не могли справиться сами князья, и въ свои отношенія къ князьямъ вносить то же начало договора. Не отрицая державныхъ правъ цълаго княжескаго рода, старшіе города не признавали ихъ полноты за отдёльными родичами и считали себя въ правъ договариваться съ ними, какъ они договаривались между собою, требовать, чтобъ князья садились на ихъ столы съ ихъ согласія, «взявъ рядъ» съ ними. Такъ при отсутствіи постояннаго закона, котораго не ум'вли выработать, случайный и измѣнчивый договоръ становился временной скрѣпой всъхъ отношеній, и князей къ городамъ, и между самими князьями. Но по мфрф того какъ князья превращались въ подвижныхъ земскихъ сторожей, перебивавшихъ другъ у друга волости, т. е. волостные кормы, какъ они поступали нѣкогда, и волостные города все решительнее выступали хозяеваминаеміциками, разборчиво принимавшими или перебивавшими

<sup>\*)</sup> Лаврен. 350.

этихъ сторожей другъ у друга. Городъ выражалъ свою волю на въчевой сходкъ. Какъ скоро старшіе города стали руководителями своихъ областей, а княжіе мужи вытёснили изъ городскаго управленія ихъ старшину, віче должно было стать на ея мѣсто блюстителемъ городскихъ и областныхъ интересовъ. Наиболъе обычнымъ поводомъ, собправщимъ въче, были замінательства въ княжескихъ ділахъ, когда-либо князь обращался за содъйствіемъ къ городу, либо городъ находиль нужнымъ оказать противодъйствіе князю. Потому со смерти Ярослава I вѣча появдяются въ лѣтописи все чаще и шумятъ все громче. Здѣсь и нашла себѣ новое общественное дѣло городская знать «лучшихъ мужей», изъ которой выходила прежняя старшина: потерявъ участіе въ княжескомъ управленін, она естественно становилась во главъ городскаго простопародья, собиравшагося на въче. Такъ политическія отношенія XI—XII в. во многомъ были возвратомъ къ порядку, дъйствовавшему до основанія великаго княжества Кіевскаго. Русская земля первоначально сложилась изъ самостоятельныхъ городовыхъ областей помощію тіснаго союза двухъ аристократій, военной и торговой. Когда этотъ союзъ земскихъ силь распался, составныя части земли стали также возвращаться къ прежнему политическому обособленію. Тогда знать торговаго капитала осталась во главъ мъстныхъ міровъ, а аристократія оружія съ своими князьями скользила поверхъ этихъ міровъ, едва поддерживая связь между ними. Борьба этихъ двухъ силъ и была основнымъ фактомъ, изъ котораго развивались политическія явленія при Ярославичахъ: то была борьба двухъ правъ, княжескаго и городоваго, двухъ земскихъ порядковъ, изъ коихъ одинъ объединялъ землю посредствомъ очереднаго княжескаго владънія, другой разбиваль ее на самостоятельныя городовыя волости. При тогдашнемъ подоженіи объихъ соперничавшихъ силъ договоръ, «рядъ» оставался единственнымъ мирнымъ выходомъ изъ этой борьбы двухъ порядковъ, единственнымъ средствомъ поддержанія разрушавшихся земскихъ связей. Онъ не вводилъ поваго порядка взамінь обонхь боровшихся, а только помогаль ихъ возстановленію и примиренію.

Такъ правительственный совътъ при князъ сталъ чисто боярскимъ, служилымъ. Но начало договора, лежавшее въ основаніи отношеній князя къ своей братін и къ старшимъ городамъ, оказывало сильное дъйствіе и на отнощенія князя къ его вольнымъ слугамъ. Княжескіе споры и распри за старшинство, за очередь владінія, давали старшимъ городамъ возможность выбирать между соперниками, не выходя изъ-подъ власти русскаго княжескаго рода. Точно также при переходахъ князей изъ волости въ волость вольные слуги могли переходить отъ князя къ князю, оставаясь на службъ у русскаго княжья. Какъ выборъ князя городомъ велъ къ договору между ними, такъ и вступленіе вольнаго слуги на службу къ князю вызывало соглашение между ними, обоюдныя обязательства. Въ княжескихъ отношеніяхъ дружина является на ряду съ господствующими общественными силами, съ которыми приходилось считаться каждому князю, на ряду съ князьями, высшимъ духовенствомъ, старшими городами. Садясь на кіевскій столъ, новый великій князь «браль рядь» съ братіей, дружиной п горожанами. Дружина отца, переходя на службу къ сыну, цъловала ему крестъ и при этомъ переходъ иногда ръшала судьбу княжескаго стола вопреки княжеской очереди. По смерти Святослава Ольговича въ 1164 г. черниговскій столъ по старшинству принадлежалъ его племяннику Святославу Всеволодовичу. Но дружина покойнаго князя, именно «передніе мужи» его, бояре, хотѣли посадить его сына Олега на опуствиній столь и по дум'я съ княгиней-вдовой и м'ястнымъ епископомъ поцѣловали Спасовъ образъ, поклявшись не посылать за очереднымъ владъльцемъ до прівзда Олегова. Послъдній добровольно уступиль потомь черниговскій столь старшему двоюродному брату. Когда князья цёловали кресть другь другу, ихъ клятва скръплядась крестоцълованіемъ ихъ бояръ. На княжескихъ съвздахъ дружина, бояре были необходимыми двятельными участниками соввщаній, вступали въ пренія съ князьями; не считалось возможнымъ рѣшить дѣло соглашеніемъ однихъ князей, безъ согласія ихъ бояръ. Мономахъ подговаривалъ великаго князя Святополка на поганыхъ. Святополкъ не возражалъ, но отдалъ дѣло на обсужденіе своей дружинѣ. Та, какъ и Мономахова дружина, была противъ похода. Святополкъ послалъ сказать двоюродному брату: «съѣдемся и подумаемъ о томъ съ дружиною». На съѣздѣ Мономахъ держалъ сильную рѣчь къ своимъ и братнимъ боярамъ, стараясь разбить ихъ возраженія, и только когда дружина согласилась съ нимъ, великій князь заключилъ совѣщаніе словами: «я готовъ, братъ, идти съ тобою». Иногда, напротивъ, князья должны были принимать мнѣніе дружины, отказываясь отъ своего, съ которымъ она не соглашалась: такъ поступили даже настойчивый Изяславъ Мстиславичъ съ братомъ въ 1151 г., во время борьбы съ Юріемъ Долгорукимъ, когда противъ нихъ высказалась дружина всѣхъ шести присутствовавшихъ на совѣщаніп князей и была поддержана кіевлянами и Черными Клобуками \*).

Общественное мивніе тогдашней Руси давало большую политическую цѣну боярскому совѣту и считало его необходимымъ условіемъ хорошаго княжескаго управленія. Если князь не совътовался съ своими боярами, если онъ «думы не любящеть съ мужми своими», лѣтописецъ XII в. отмѣчалъ это, какъ признакъ недобраго князя \*\*). Отъ свойства совътниковъ зависѣли политическіе успѣхи князя, его добрыя или враждебныя отношенія къ другимъ князьямъ. Среди житейскихъ афоризмовъ, щедро разсыпанныхъ въ извъстномъ древнемъ Слови Даніила Заточника и заимствованныхъ изъ запаса народной наблюдательности, читаемъ такую политическую притчу: «съ мудрымъ думцею князь высока стола додумается, а съ лихимъ думцею думаетъ, и малаго стола лишенъ будетъ» \*\*\*). Бояре были ближайшими посредниками между князьями: черезъ нихъ последние улаживались въ размолвке,

<sup>\*)</sup> Ипат. 365, 357, 278, 191 (ср. Лаврент. 267), 295 и 368.

<sup>\*\*)</sup> Тамъ же 444.

<sup>\*\*\*)</sup> Въ томъ же *Словъ*: «Князь не самъ впадаетъ во многія вещи злыя, но думцы вводять»; «умныхъ дума добра, тѣхъ бо и полцы крѣпцы и гради тверды» и т. п. Ср. Описан. слав. рукоп. Моск. Синод. библ., отд. 2, прибавленіе, стр. 88.

разбирали свои взаимные счеты; крестоцълование князей скръпдялось присягой ихъ бояръ на томъ, чтобы «между ними добра хотъть, честь ихъ стеречь и не ссорить ихъ другъ съ другомъ». Бояринъ Давида Ростиславича Василь донесъ своему князю, что Владиміръ Мстиславичъ, князь волынскій, замышляетъ противъ своего племянника, великаго князя Мстислава. Давидъ сказалъ объ этомъ Мстнелаву. Прівхавъ Кіевъ, Владиміръ увърялъ, что это неправда. Мстиславъ сослался на Давида, который послалъ Василя уличать провинившагося князя, и началась «тяжа», судъ по формъ. Василь явился съ двумя приставами, Давидовымъ тысяцкимъ и другимъ бояриномъ; представителями обвиняемаго на судъ были два его боярина, которые спорили съ Василемъ, отрицая взводимое на ихъ князя обвиненіе; но по Василь «выльзъ послухъ», который подтвердилъ его показаніе. Мстиславъ покончиль тяжбу однимъ изъ видовъ суда Божія, предложивъ дядѣ поцѣловать крестъ на томъ, что не умышлялъ лиха на племянника. Такимъ общественнымъ значеніемъ бояръ опредёлялось политическое значеніе боярской думы для князя, которое, можеть быть, никогда въ тъ въка не выражалось въ видъ непремъннаго условія, точно формулированнаго боярскаго права, но темъ не мене служило основаніемъ отношеній между княземъ и его боярами. Совѣтоваться съ боярами было для князя не столько формальной обязапностью, сколько практической необходимостью. Бояринъ былъ не столько слуга, сколько правительственный сотрудникъ князя, отвътственный свидътель и участникъ его политическихъ думъ и предпріятій. Князь долженъ былъ «являть» ему свою думу; въ каждомъ важномъ дълъ предварительное соглашение князя съ боярами предполагалось само собою. Бояре считали себя въ правѣ отказать князю въ своемъ содѣйствіи, если дъло задумано безъ ихъ въдома, а князя, дъйствовавшаго безъ бояръ, общество встръчало съ недовъріемъ. Князю принадлежаль выборь совытниковь; онь могь измынять составь своего совъта, но не считалъ возможнымъ остаться совстмъ безъ совътниковъ, могъ разойтись съ лицами, но не могъ обойтись безъ учрежденія. Черты, которыми характеризовалось полити-

ческое значеніе бояръ, какъ совѣтниковъ князя, особенно полно и осязательно выступають въ дальнъйшемъ разсказъ льтописн о тіхть же князьяхть Мстнелавіз и Владимірів, между которыми шла описаниая выше тяжба. Не смотря на данную племяцнику клятву, Владиміръ безъ відома своихъ бояръ завелъ спошенія съ Черными Клобуками, поднимая ихъ на Мстислава. Ужъ послѣ того какъ варвары объщали свое содъйствіе, Владиміръ явилъ боярамъ «думу свою». Но дружина сказада ему: «ты это, князь, самъ собою замыслидъ, такъ не вдемъ за тобою: мы того не ввдали». Взглянувъ на свою младшую дружину, на дитских, князь отвічаль боярамь: «ну, такъ вотъ эти будуть монми боярами». Онъ новхалъ къ Клобукамъ безъ бояръ. Но тв встрвтили его враждебно, сказавъ ему между прочимъ: «ты обманулъ пасъ, прівхалъ одинъ, безъ братін н безъ мужей своихъ». Съ этими словами онн принялись стрѣлять въ князя и перебили его дѣтскихъ. Мстиславъ отставилъ отъ службы двоихъ изъ своей дружины за то, что ихъ холопы украли коней изъ княжаго стада. Злобясь на то, отставленные бояре на походъ князей въ степь наговорили Давиду Ростиславичу, будто Мстиславъ хочетъ схватить его съ братомъ. Ростиславичи повърили клеветъ и потребовали отъ Мстислава поваго крестоцълованія на томъ, что онъ не замыслить на нихъ лиха. Мстиславъ обратился за совътомъ къ своей дружинъ. Та посовътовала ему согласиться на крестоцълование, но съ тъмъ, чтобы Ростиславичи выдали ссорщиковъ. При этомъ она сказала своему князю: «ты правъ передъ Богомъ и передъ людьми; тебъ нельзя было того безъ насъ ни замыслить, ни сдёлать, а мы вей вёдаемъ твою истинную любовь ко всей братін». Значить, бояре поставили себя въ послухи, свидътели правоты своего князя въ тяжбъ его съ братіей \*).

Князь XII в. часто думаеть съ своей дружиной. Разсказъ лѣтописи объ этихъ «думахъ» даеть понять важное полити-

<sup>\*)</sup> Ипат. 278. О Метнелавъ и Владиміръ тамъ же подъ годами 1169 и 1170, стр. 366—371.

ческое значение боярскаго совъта; по его устройство и значеніе правительственное не раскрываются въ этомъ разсказѣ съ достаточной полнотой. Отношение боярской думы къ князю ясно; но неясно ея отношеніе къ административному механизму, двигателемъ котораго быль князь съ боярской думой. Главная причина этого въ томъ, что мы знаемъ боярскую думу того времени почти исключительно по лѣтописи, а лѣтопись выводить бояръ-совътниковъ почти только въ походахъ князя на враговъ и въ отношеніяхъ его къ другимъ князьямъ. То были чрезвычайные, хотя и частые случаи, такъ сказать, дъла вившней политики князя. Ходъ впутренияго управленія, теченіе ежедневныхъ административныхъ діль остаются у лізтописца въ твин, въ глубинв сцены, на которой разыгрываются описываемыя имъ событія. Влагодаря этому многое въ устройствъ и дъятельности боярской думы тъхъ въковъ остается необъяснимымъ.

Обозначая составъ думы, лѣтопись XII в. часто говорить, что князь думаль съ своей «дружиной». Но подъ этимъ неопредвленнымъ выраженіемъ льтописецъ разумьлъ только верхній слой класса, носцвшаго такое названіе, «стар'ы шую» или «большую» дружнну, «переднихъ» или «лѣпшихъ мужей», которые были обычными, постоянными совътниками князя. Если князь предпринималь дело, «не поведавь мужемъ своимъ лъпшимъ думы своея», лътописецъ отмъчалъ это, какъ необычное и неправильное явленіе \*). Въ лѣтописномъ разсказѣ о засъданіяхъ княжескаго совъта эти обычные и постоянные совътники чаще всего зовутся просто «мужами» или «боярами». Въ исключительныхъ случаяхъ, на походѣ, когда князь спрашивалъ мивнія своей младшей дружины, літописецъ точно отличаеть последнюю оть старшихь дружинниковь, замечая, что была дума не только съ мужами, но и со всей дружиной \*\*). Повидимому боярииз уже тогда получалъ спеціальное значе-

<sup>\*)</sup> Ипат. 357: дружина въ думѣ—передніе мужи; 250: «съзва дружину свою старѣйшюю и яви имъ»; 416. Ср. Лаврент. 211 и 361.

<sup>\*\*)</sup> Ипат. 252 и 266: Изяславъ съ братіей «съзваща бояры свое и вею дружину свою и нача думати съ ними».

ніе сов'єтника. постояннаго княжаго «думцы» или «думника»: одинъ князь XII в., герой Слова о полку Игоревь, отличалъ «бояръ думающихъ» отъ «мужей храборствующихъ», отъ военной дружины, не имъвшей мъста въ думъ \*). Выше было разсказано, какъ кн. Владиміръ Мстиславичъ пригрозилъ своимъ несговорчивымъ боярамъ возвести въ званіе бояръ своихъ дитских, людей младшей дружины. Можеть быть, князь н не исполниль своей угрозы, не возвель дътскихъ въ бояре; но если онъ грозилъ этимъ, то, значитъ, считалъ пожалованіе боярскаго сана своимъ княжескимъ правомъ. Трудно сказать, чёмъ руководились князья при этомъ пожалованіи, были ли необходимы какія-либо личныя или генеалогическія качества, чтобы получить это званіе. Очень віроятно, что къ концу XII в. на Руси образовался уже кругъ служилыхъ фамилій, члены которыхъ, достигнувъ надлежащаго возраста, служили боярами при многочисленныхъ княжескихъ дворахъ того времени. По дътописи извъстны сдучаи, впрочемъ очень ръдкіе, когда даже въ важной должности кіевскаго тысяцкаго являлись преемственно отецъ и сынъ, старшій и младшій брать. Но въ составъ дружины, даже въ числъ бояръ, по крайней мъръ галицкихъ, встрвчаемъ людей и неслужилаго происхожденія, не только изъ духовнаго званія, но и «отъ племени смердья», по выраженію літописца \*\*).

Правительственный составъ думы доступенъ изученію не болье соціальнаго. Трудно сказать, каково было административное положеніе ея членовъ, занимали ли всь они какія-либо должности внь думы, или правительственное значеніе нькоторыхъ ограничивалось званіемъ княжихъ совытниковъ. Въ старыхъ областяхъ кіевской Руси при княжескихъ дворахъ XII и XIII в. встрычаемъ довольно значительный штатъ сановниковъ. То были: тысяцкій съ сотскими, обыкновенно командовавній полкомъ стольнаго города, дворскій или дворецкій, печат-

<sup>\*)</sup> Ипат. 434.

<sup>\*\*)</sup> Погодина, О наслѣдственности древнихъ сановъ, въ Архивѣ ист.-юр. свѣдѣній, Калачова, кн. 1, отд. 1, стр. 78 и 79. Ср. Соловъева, Ист. Росс. III, 15 по 4 изд. Ипат. 508 и 525.

никъ, стольникъ, меченоша, мечники, конюшій, ничій, покладникт пли постельничій, ловчій, ключники и тіуны разныхъ родовъ, осменикъ и мытники, биричи, подвойскіе. Нікоторыя изъ этихъ должностныхъ лицъ были очевидно дворцовые слуги невысокаго ранга; другія, напротивъ, входили въ составъ того, что можно назвать высшимъ центральнымъ правительствомъ въ княжествъ того времени. Тысяцкій и дворскій принадлежали къ «великимъ боярамъ» и въ разсказъ лътописцевъ иногда являются самыми видными и вліятельными сановниками. Вольпскій лѣтописецъ XIII в. причисляеть къ боярамъ вмѣстѣ съ дворскимъ и стольника, который даже является у него потомъ въ должности дворскаго, а при кн. Андрев Боголюбскомъ въ числе бояръ и важнымъ дипломатическимъ агентомъ встръчаемъ мечника. Печатникъ и меченоща командовали полками, а первый кромъ того является въ одной провинцін Галицкой земли съ порученіемъ отъ князей устроить м'єстныя діла и успоконть общество. Тіуны у князей, какъ и у бояръ, служили по домашнему хозяйству въ городѣ при дворцѣ и въ кпяжихъ селахъ; принадлежа къ штату простыхъ дворовыхъ слугъ, они отличались отъ «мужей» родомъ службы, не входили въ составъ ратной дружины, хотя по личнымъ правамъ Русская Правда ставитъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, напримъръ тіуна конюшаго, даже наравит съ членами старшей дружины. Но были еще правительственные тіуны, которымъ князь поручалъ судъ и расправу въ городахъ своего княжества, даже въ столицъ. Эти городовые судные тіуны были важные сановники съ большою властью: кіевляне въ 1146 г. жаловались на тіуновъ, поставленныхъ вел. кн. Всеволодомъ въ Кіевѣ и Вышгородѣ, говоря, что они неправдами своими «погубили» оба города; идя въ Кіевъ на великокняжескій столъ, князь посыдаль туда напередъ своего тіуна. Если Татищевъ въ своемъ повъствованіи о полоцкихъ событіяхъ 1217 г. и о княгинъ Святохнъ точно передалъ административную терминологію исчезнувшей лізтописи, изъ которой заимствованъ этотъ любопытный разсказъ, то въ г. Полоцкъ, какъ и въ Новгородъ, кромъ тысяцкаго былъ еще посадиикъ. Мало

того: рядомъ съ этими сановниками тамъ въ числѣ знатиѣйшихъ вельможъ и «главныхъ совѣтниковъ князя» является ключникъ, называвшійся иначе *казначеемъ* \*).

Въ думъ князя XII и XIII в. имъли мъсто важиъйшія нзъ этихъ должностныхъ лицъ, служивщихъ органами кияжескаго центральнаго и дворцоваго управленія. Это можно сказать о дворскомъ, печатинкъ, стольникъ, меченошъ, главномъ мечникъ, казначеъ. Участіе тысяцкаго въ княжескомъ совъть извъстно по лътописи; въ смоленскихъ актахъ 1284 г. боярамисовътниками князя являются намъстникъ, соотвътствовавшій полоцкому посаднику, и окольшичій, придворный сановникь, который становится впервые извъстенъ по одной изъ этихъ грамоть, а въ другой, излагающей условія торговаго договора съ Ригой, рядомъ съ боярами и другими совътниками смоденскаго князя поставленъ «таможникъ ветхій», повидимому соотвътствовавшій кіевскому осменику \*\*). Почти всёхъ этихъ сановниковъ центральной и дворцовой администраціи встрівчаемъ поздиве и въ совъть князей свверовосточной удъльной Руси. Но въ боярской думѣ на югозападѣ XII—XIV в. была особенность, которая сближала ее съ польской и литовской радой: это-присутствіе въ ней представителей областной администрацін. Изъ одной статын Русской Правды видимъ, что въ дум'в великаго князя Владиміра Мономаха, приговорившей ограничить размірь роста по долгосрочнымь займамь, присутствовали тысяцкіе переяславскій и білгородскій вмість съ кіевскимъ. Еще значительные этотъ элементъ въ составы думы галицко-

<sup>\*)</sup> Ипат. 518, 525, 529, 530, 230, 388, 389, 526, 274, 326, 365, 229. Лаврент. 413 и 433. Русская Правда, по изд. Калачова, II, 10 и 11. О значеніи осменика въ Кієвѣ XV и XVI в. см. Акт. Зап. Росс. I, №№ 120 и 170, и Михалона Литвина Отрывки въ Архивѣ ист.-юр. свѣдѣній, Калачова, II, отд. V, стр. 67. Татищ. III, 403—409. Никон. II, 207.

<sup>\*\*)</sup> Русско-Ливонск. акты, № 37. Собр. гос. грам. и договоровъ, II, № 3: «таможникъ ветхій», вѣроятно, былъ главный таможникъ, староста таможенный, какъ «конюхъ старый» Русской Правды былъ тіунъ или староста конюшій. Ср. г. Любавскаго, Литовско-русскій сеймъ, стр. 157.

вольнскаго князя. Впрочемъ составъ галицко-вольнскаго совѣта узнаемъ по намятникамъ довольно поздняго времени, составленнымъ наканунъ паденія политической самостоятельности княжества. Это двѣ сохранившіяся на латинскомъ языкѣ грамоты послѣдняго галицко-волынскаго князя Юрія къ великимъ магнстрамъ Нѣмецкаго ордена о мирѣ и дружбѣ. Здѣсь князь обращается къ магнстрамъ съ своими «любезными и вѣрными баронами» или «соратниками». Изъ семи бароновъ-совѣтниковъ князя, поимснованныхъ въ одной изъ этихъ грамотъ, четверо были «налатинами», т. е. воеводами или намѣстниками главныхъ городовъ княжества \*).

Эту особенность можно объяснить характеромъ княжескаго хозяйства и связаннаго съ нимъ кияжескаго управленія въ древней кіевской Руси. Тамъ главными средствами княжеской казны были правительственные доходы князя, дани, судебныя и другія пошлины. Въ літоппеяхъ XII и XIII в. находимъ указанія на дворцовыя княжескія земли, дворы городскіе н загородные, села, цълыя волости и даже города, на то, что князья звали «своею жизнью». Но при тогдашней подвижности киязей эти недвижимыя дворцовыя имущества не были значительны, не могли стать главнымъ основаніемъ княжескаго хозяйства. Свой дворъ, свою дружину князь содержалъ преимущественно темъ, что онъ получалъ, какъ правитель и военный сторожь земли, а не какъ личный собственникъ, хозяннъ. Дворецъ еще не былъ такимъ могущественнымъ центромъ управленія, какимъ онъ сталь потомъ въ удёльныхъ кияжествахъ на верхневолжскомъ свверв, гдв дворцовая хозяйственная администрація слилась съ центральнымъ управленіемъ, поглотила его и проведа ръзкую административную и хозяйственную грань между дворцовыми и недворцовыми землями, взявъ въ свое непосредственное распоряжение первыя и отдавъ по-

<sup>\*)</sup> Это были палатины: бельзскій Михаль Елезаровичь, перемышльскій Грицко Косачовичь, львовскій Бориско Кракула и луцкій Ходоръ Отекъ. Объ грамоты, писанныя въ 1334 и 1335 г., см. у Карамзина, IV, примъч. 276.

следнія въ руки органовъ областной администраціи, нам'єстниковъ и волостелей. Въ бродячей правительственной средъ старой кіевской Руси не могло образоваться такое разкое разграниченіе между дворцовымъ центромъ и нам'єстничьей провипціей, увздомъ. Сввъ на новомъ столь, князь спышиль разсажать по городамъ и волостямъ княжества своихъ мужей и дътскихъ, оставляя нъкоторыхъ при себъ для правительственныхъ и дворцовыхъ падобностей. Но общество всёхъ этихъ большихъ и малыхъ «посадниковъ» не теряло характера дагеря, разсвявшагося по княжеству на торонливый и кратковременный «покормъ» до скораго похода пли перемъщенія въ новое княжество. Совътуясь съ своими боярами на походъ, князь не различалъ между ними дворцовыхъ сановниковъ и областныхъ управителей; сидя въ своемъ стольномъ городъ, отдыхая между двумя походами, онъ для решенія важнаго вопроса вмѣстѣ съ сановниками столичнаго правительства призываль къ себъ посадниковъ или тысяцкихъ и изъ пригородовъ, кого было нужно и можно призвать. Признаки и которой устойчивости и сложности управленія, сліды развитія дворцоваго штата становятся замѣтны уже съ XIII в. преимущественно тамъ, гдъ князья выбивались изъ очереднаго порядка владънія и дълались болье осъдлыми правителями и хозяевами. Можетъ быть, поэтому старшій ключникь полоцкаго князя сталь однимь изъ знативищихъ ведьможъ и главныхъ княжихъ совътниковъ. Къ числу такихъ княжествъ принадлежало и Галицкое. Въ льтописи встрьчаемъ намеки на зарождавшійся тамъ контроль надъ областными управителями: въ 1241 г. кн. Данилъ съ братомъ послали печатника разследовать незаконныя действія, «исписати грабительства» бояръ, расхватавшихъ части Галицкой земли въ управленіе. Галицкій князь располагаль административными средствами, что могь сосчитать, сколько погибло народа въ его княжествъ отъ Татаръ, въ 1283 г. пропіедшихъ черезъ Галицію, и сосчитать довольно точно, судя но обозначенной лѣтописцемъ цифрѣ 12,500 \*). Здѣсь же и двор-

<sup>\*)</sup> Ипат. 526 и 589.

цовые сановники, дворскій и стольникъ, выступаютъ видными управителями и совътниками князя. Такимъ образомъ въ составъ боярской думы въ Галицкомъ княжествъ XIII и XIV в. можно различить три административные элемента: это были областные воеводы или нам'єстники, дворцовые сановники и наконецъ органы того, что можно назвать тогдашнимъ центральнымъ или столичнымъ управленіемъ. Сходный составъ правительственнаго совъта встръчаемъ и въ сосъднихъ съ Галиціей странахъ, въ Польшъ, Литвъ и Молдавіи. Въ литовской радъ, какъ обозначается ея обычный составъ въ актахъ XIV--XV в., преобладали областные управители, воеводы, намъстники и старосты, иногда соединявшіе съ этими должностями и придворныя званія. Среди «жупановъ», составлявшихъ совъть молдавскаго господаря XV в., самымъ значительнымъ элементомъ быль сложный штать собственно дворцовыхь сановниковъ \*). Тотъ же элементь получаеть ръшительное преобладаніе и въ боярской думѣ сѣверной Руси XIV и XV в.—знакъ, что не столько иноземное вдіяніе, сколько постепенное изм'єненіе княжескаго хозяйства и связаннаго съ нимъ управленія дёйствовало на составъ боярской думы въ старыхъ княжествахъ югозападной Руси. На верхней Волгѣ XIV и XV в., какъ и на Пруть и нижнемъ Дунав тьхъ же въковъ, складъ боярскаго совъта быль развитіемъ того, что завязывалось въ области средняго Дивира и верхняго Дивстра XII в. Уже при дворв Владиміра Мономаха, какъ видимъ изъ его Поученія, существовали эти «наряды» ловчій, сокольничій и другіе, изъ которыхъ состоялъ дворцовый штать московскаго князя удёльнаго времени.

<sup>\*)</sup> Это были: великій дворникт (главный дворецкій), вестіарт (казначей), стольникт, чашникт или пахарникт, комист (конюшій), постельникт. Эти придворные являются въ молдавскихъ актахъ сов'ятниками господарей рядомъ съ спатаромт (меченошей), логоветомт (печатникомъ), областными старостами и другими жупанами или боярами. См. Калужняцкаго, Documenta moldawskie i multanskie z archivum miasta Lwowa. 1878. We Lwowie. Г. Любавскаго, Литовско-русскій сеймъ, стр. 25, 54, 320, 323 и сл.

Памятники XII и XIII в. дають немного черть для изображенія ежедневной діятельности боярской думы. Літопись обыкновенно ограничивается краткимъ замъчаніемъ, что князь «сдума съ мужи своими», не указывая, сколько совътниковъ присутствовало на этихъ «думахъ» или засъданіяхъ. По другимъ памятникамъ видимъ, что обычныя собранія боярскаго совъта не были многолюдны. Дума, собранная вел. кн. Владиміромъ Мономахомъ въ подгородномъ селѣ Берестовѣ и постановившая ограничить росты, состояла изъ шести мужей, одинъ изъ коихъ былъ представителемъ князя черпиговскаго Олега. Въ 1284 г. смоленскій князь Өедоръ Ростиславичь разбиралъ споръ пъмца съ русскимъ: «а ту были на судъ со мною, замѣчаетъ князь въ своемъ приговорѣ, бояре мои» такіе-то; ихъ названо шестеро, въ томъ числѣ намѣстникъ, окольничій и печатникъ, печатавшій грамоту. Въ томъ же году смоленское правительство заключило торговый договоръ съ Ригой. Въ трактать обозначены имена десяти членовъ смоденскаго правительственнаго совѣта, его заключившихъ: то быди киязь Андрей, родственникъ отсутствовавшаго кп. Өедора, намъстникъ, печатникъ, таможникъ ветхій, 4 боярина, поименованные безъ обозначенія ихъ должностей, наконецъ нам'єстникъ смоленскаго владыки и «Андрей поцъ», можеть быть, духовникъ князя; двоихъ последнихъ можно назвать экстренными членами совъта, присутствовавшими здъсь только въ особыхъ случаяхъ. Въ упомянутыхъ выше галицкихъ грамотахъ XIV в. названы совътники князя, по семи въ каждой; они не всъ одни и тъ же въ объихъ; одна изъ нихъ въ числъ «бароновъ и соратниковъ» киязя ставить и епископа Өеодора; въ объихъ значится среди бояръ дворскій \*).

<sup>\*)</sup> Judex curiae nostrae, какъ называетъ его князь въ грамотахъ. Въ латинскомъ описаніи молдо-валахскаго двора, составленномъ въ XVII в., judex curiae—великій дворникъ. Калужняцкаго, Documenta, 33. Хотя количество сов'єтниковъ въ каждомъ зас'єданіи повидимому не им'єло значенія, однако нам'єреннаго подбора ихъ княземъ не одобряли въ обществ'є. Намекъ на это можно вид'єть въ порицаніи л'єтописцемъ великаго князя Всеволода за то, что онъ подъ старость «нача любити

Когда князь жилъ дома, совътъ собирался при немъ повидимому ежедневно, рано по утрамъ. Если Владиміръ Мономахъ самъ поступалъ такъ же, какъ въ Поученіи совътовалъ поступать своимъ д'втямъ, то обыкновенно, встр'єтивъ модитвой восходъ солнца, сходивъ въ церковь, онъ садился «думать съ дружиной» и «оправливалъ людей», судилъ. Преп. Өеодосій, по разсказу его древняго жизнеописателя, разъ на зарѣ возвращаясь въ Печерскій монастырь отъ великаго князя Изяслава, встричаль по пути боярь, которые уже вхали къ князю. Но князь часто думалъ съ своими мужами и въ полѣ на походѣ или въ станъ подъ осажденнымъ городомъ. Походъ обыкновенно сопровождался рядомъ совъщаній съ боярами; князь не дълалъ шага, не размысливъ съ дружиною, не повъдавъ мужамъ думы своей и не спросивъ ихъ совъта \*). Предметомъ совъщаній, о которыхъ разсказываетъ льтопись, чаще всего служили военныя дёла и отношенія князя къ братін, къ другимъ князьямъ. Какъ оборонить землю Русскую отъ погапыхъ, предпринять ли ноходъ въ степь или въ другую русскую водость противъ соперника, какою идти дорогой, мириться ли съ врагами, какъ подблиться волостями: всв эти вопросы князья рвшали, «сгадавъ съ мужи своими». Въ присутствін бояръ князь творилъ судъ и расправу, по совъту съ ними заключалъ договоры съ иноземцами, издавалъ новые законы, дълалъ предсмертныя распоряженія о своемъ княжеств'ь, изм'внялъ норядокъ княжескаго преемства; князь черниговскій въ 1159 г. совътуется съ мужами своими и епископомъ даже о томъ, какъ похоронить тіло митрополита Константина, выброшенное за городъ согласно съ завѣщаніемъ владыки \*\*). Лѣтопись иногда

смыслъ уныхъ, совътъ творя съ ними» и пренебрегая старшей дружиной, если только подъ «юными» разумѣются младшіе бояре, а не младшая дружина. Лаврент. 209. См. другое объясненіе этого мѣста у Соловьева, II, 33.

<sup>\*)</sup> Ипат. 347, 351, 461, 284 и сл., 335, 615, 326. Лаврент. 212, 238 и 242.

<sup>\*\*)</sup> Ипат. 379, 412, 251, 422, 430, 459, 236, 442. Лаврент. 331. Никон. II, 311. Впрочемъ, судя по разсказу лѣтописи о томъ, какъ

съ живымъ драматизмомъ изображаетъ ходъ думскихъ совѣщаній, описываеть поднимавшіяся на нихъ пренія, передаеть рвчи, какія держали бояре къ князьямъ и князья къ боярамъ, издагаеть возраженія, какія вызываль князь со стороны думцевъ своимъ предложениемъ. Князь или соглашался съ боярами, или же ему «бящеть нелюбо, оже ему тако молвять дружина», и онъ поступалъ посвоему. Разсказъ лѣтописи объ одномъ случав такого несогласія вскрываеть правственныя побужденія, которымъ иногда подчинялись политические планы, обсуждавшіеся въ думъ. Кн. Ярославъ отнялъ Луцкъ у Данила Романовича. Данилъ въ 1227 г. возвратилъ себъ городъ и взялъ въ идънъ самого Ярослава. Но не задолго передъ тъмъ Данилъ ъздилъ въ Жидичинъ помолиться св. Николъ. Тамъ былъ и Ярославъ, звавшій Данила къ себѣ въ Луцкъ. Бояре Данила совътовали ему воспользоваться случаемъ, схватить Ярослава и взять Луцкъ. Данилъ не согласился, сказавъ: «не могу-я пришелъ помолиться св. Николѣ». Иногда совѣтъ раздѣлялся, и высказывались различныя мнінія; князь выслушиваль обів стороны и рашалъ вопросъ, присоединяясь къ одной изъ нихъ. Ходъ дѣла осложнялся еще вліяніемъ или прямымъ вмѣшательствомъ другихъ политическихъ силъ, съ которыми должны были считаться князь и его думная дружина, городскаго въча, духовенства, союзныхъ или служилыхъ инородцевъ Черныхъ Клобуковъ, вожди которыхъ въ походахъ также иногда приглашались на совътъ вмъстъ съ боярами. Въ особо важныхъ случаяхъ, какъ мы видёли, присутствовалъ въ боярскомъ совъть мъстный епископъ или его намъстникъ. Разъ, когда въ Кіевѣ не было митрополита, городское духовенство вмѣшалось въ политическое дёло и склонило князя на свою сторону. Въ

въ 1289 г. волынскій князь наложилъ «ловчее» на жителей Бреста за крамолу, можно подумать, что князь считалъ себя въ правѣ вводить новые налоги, не совѣтуясь о томъ съ боярами. Князь только спросилъ бояръ, есть ли ловчій въ Брестѣ; получивъ отвѣтъ, что его не бывало отъ вѣка, онъ продиктовалъ своему писцу уставную грамоту о новомъ налогѣ, указывавшую, сколько должны были платить обыватели крамольнаго города. Ипат. 613.

1127 г. кн. Всеволодъ выгналъ изъ Черпигова дядю своего Ярослава. Великій киязь кіевскій Мстиславъ, поклявшійся Ярославу посадить его въ ЧерниговЪ, сталъ собираться въ походъ на обидчика. Всеволодъ началъ умаливать Мстислава отложить походъ, подговаривалъ и подкупалъ его бояръ, упрашивая ихъ дъйствовать за него передъ великимъ княземъ. Ярославъ явился къ Мстиславу и напомнилъ ему о крестномъ цѣлованін. Игуменъ одного кіевскаго монастыря, всёми уважаемый, никому не давалъ слова молвить въ пользу похода, не позволялъ и Мстиславу идти на Всеволода, говоря: «меньше грѣха нарушить крестное цёлованіе, чёмъ лить кровь христіанскую». Онъ созвалъ «весь соборъ iepeйскiй», который сказалъ князю: «мирись! беремъ на себя твой грѣхъ». Мстиславъ послушался собора и плакался объ этомъ всю свою жизнь, прибавляеть лѣтописецъ \*). Вообще въ дѣятельности боярскаго совѣта, какъ изображаетъ ее лѣтопись XII в., мало порядка, совсѣмъ незамътно канцелярскихъ формальностей, зато много шума, говора, движенія. Если сказанныя въ дум'є княжія и боярскія рвчи хотя несколько похожи были на то, какъ ихъ передала льтопись, то можно почувствовать, какъ откровенно дюбили высказываться князья и ихъ бояре, какъ они привыкали къ устному слову и гласному обсужденію діль, какіе были охотники и мастера поговорить. Но можно замътить также, что эта шумная и говорливая діятельность была довольно поверхностна, шла за текущими дълами, не направляя ихъ, обращалась къ случайнымъ вопросамъ и интересамъ, всплывавшимъ на поверхность жизни, не касалась существовавшаго порядка, съ трудомъ его поддерживая. Въ этомъ отношеніи она была ръзкой противоположностью дъятельности боярскаго совъта на удъльномъ съверъ, тихой, молчаливой и кропотливой, какою является она въ памятникахъ XIV и XV в.

Такой характеръ боярской думы въ кіевской Руси XII в. быль отраженіемъ той подвижности, слабости связей съ мѣст-

<sup>\*)</sup> Ипат. 286, 383, 430, 326, 461, 266, 501, 210. Лаврент. 211, 282. Ср. Полн. Собр. Русск. Лът. VII, 27.

ными обществами, какой отличалась жизнь тогдашнихъ князей и ихъ дружинъ. Только съ половины XII в., по мъръ того какъ падала очередь въ княжескомъ владеніи и росла среди князей мысль о «моемъ», о своей волости, замъченная пъвцомъ Слова о полку Пторевы, и въ служиломъ классъ становятся замѣтны признаки большей осѣдлости. Боярское землевладѣніе дълаеть нъкоторые успъхи; боярство становится менье бродячимъ. Тотъ же очередной порядокъ княжескаго владънія, который производиль эту бродячесть, содъйствоваль и скопленію дружинъ въ нѣкоторыхъ пунктахъ. Этотъ порядокъ пріучалъ бояръ мънять волости, какъ мъняли ихъ князья, мънять и князей, какъ мъняли ихъ волости. Когда соперникъ сгонялъ князя съ лучшаго стола на худшій, дружинъ изгнанника выгодиве было остаться въ прежней волости; когда князь переходиль изъ худшей волости въ лучшую, его слугамъ лучше было остаться при прежнемъ князъ. Когда князъ добирался наконець до вершины лъствицы старшинства, до стола кіевскаго, выгоды мъста побуждали его дружину здъсь осъсться. Новый великій князь волей-неволей долженъ былъ принимать въ составъ своей дружины остававшихся въ Кіевѣ слугъ своихъ предшественниковъ. Святополкъ Изяславичъ, ставъ великимъ княземъ, привелъ изъ Турова въ Кіевъ свою дружину. Лътописецъ осуждаетъ его за то, что онъ сначала не хотълъ думать «съ большей дружиной» отца своего и дяди, совѣтовался только съ своими старыми туровскими боярами. Значить, эти последніе вошли въ ряды боярства, осаживавшагося въ Кіевѣ впрододженіе 40 дѣтъ, при великихъ князьяхъ Изяславѣ и Всеволодѣ \*). Такъ къ Кіеву шелъ постоянный прибой, который наносиль на поверхность тамошняго общества одинъ дружинный слой за другимъ. Это дълало Кіевскую

<sup>\*)</sup> Одинъ изъ этихъ кіевскихъ бояръ Янъ преемственно служилъ въ Кіевъ великимъ князьямъ Святославу, Всеволоду и Святополку; братъ его Путята служилъ тамъ же Святополку, по смерти его въ 1113 г. держалъ сторону черниговскихъ Святославичей, за которыми была очередь княжить въ Кіевъ, а отецъ обоихъ уже при Ярославъ въ 1043 г. является кіевскимъ воеводой. Лаврент. 211. Соловъевъ, II, 36 и 85.

область одною изъ наиболъе дружинныхъ по составу населенія, если только не самой дружинной. Враждебныя смѣны князей должны были противодъйствовать такому скопленію служилыхъ людей въ крав, заставляя часть туземной дружины убъгать оттуда вслёдъ за прогнаннымъ княземъ. Но на кіевскомъ столё впродолжение 70 лътъ, со смерти Святослава Ярославича до смерти Всеволода Ольговича въ 1146 г., не было насильственныхъ смѣнъ. Притомъ бо́льшая осѣдлость служилыхъ людей вела къ болье успъшному развитію частнаго служилаго землевладънія, которое въ свою очередь становилось новой связью, прикрандявшей землевладальцевъ къ краю. Разсказъ латописи о движеніи Изяслава къ Кіеву на дядю Юрія въ 1150 г. вскрываеть всв эти условія, и помогавшія, и мізшавшія дружинъ усаживаться въ Кіевской землъ. Съ Изяславомъ шло много кіевской дружины, которая біжала съ нимъ, когда Юрій выгналь его изъ Кіева, и теперь возвращалась на покинутыя мѣста. Въ думѣ на походѣ Изяславъ говорилъ ей: «вы изъ Русской (Кіевской) земли ушли за мною, потерявъ свои села и жизни (движимое имущество), да и я не могу отказаться оть своей дідины и отчины; либо голову свою сложу, либо добуду свою отчину и всю вашу жизнь». Когда Изяславъ приблизился къ Тетереву, къ нему пришло «многое множество» дружины, которая «сидѣла» по этой рѣкѣ, имѣла здѣсь свою «жизнь» и села \*). Изъ этого разсказа видимъ, какъ служилые люди гнъздами усаживались въ Кіевской земль и какъ княжескія усобицы разоряли эти гивзда. У лівтописца находимъ другой намекъ на то же скопленіе служилыхъ силь въ Кіевской земль XII выка: вы 1136 г. оны говорить о «боярахы кіевскихъ». Это не какіе-либо особые земскіе бояре, а тѣ же княжіе мужи, составлявшіе м'єстный осадокъ, какой отлагался отъ дружины среди княжескаго круговорота. Такъ складывалось въ Кіевѣ боярство, которое привыкало мѣнять князей, чтобы не покидать своей волости, какъ другіе мѣняли тогда волости, чтобы не покидать своихъ князей. По мъръ того какъ

<sup>\*)</sup> Ипат. 284 и 286.

разгорались усобицы и линіп княжескаго рода обособлялись, замыкаясь по своимъ волостямъ, ихъ старшіе стольные города становились также пунктами, гдѣ осаживались служилыя силы. Съ конца XII в. лѣтонись говорить о боярахъ «владимірскихъ» на Волыни и «галицкихъ», а Слово о полку Игоревь поетъ объ удалыхъ «черниговскихъ быляхъ» или боярахъ, которые «безъ щитовъ съ засапожными ножами однимъ кликомъ побъждаютъ полки, звоня въ прадѣднюю славу»; оно перечисляетъ даже шесть славныхъ въ то время фамилій этого черниговскаго быльства \*).

Галицкое княжество принадлежало къ числу тъхъ русскихъ окраинъ, которыя рано выбились изъ круга областей, гдъ дъйствовалъ очередной порядокъ княжескаго владънія, стали отръзанными ломтями въ семьъ русскихъ княжествъ. въ многочисленный и могущесложилось Тамъ боярство ственный классъ, который успѣшно соперничалъ съ княземъ и не разъ решительно торжествовалъ надъ нимъ. Тамъ бояринъ на пиру плескалъ виномъ въ лицо князю, изъ чванства ъздилъ во дворецъ къ князю запросто въ одной рубашкъ и даже однажды попытался «вокняжиться», посидыть на галицкомъ столь. Но трудно сказать, какъ это преобладание боярства отражалось на политическомъ авторитеть и устройствъ галицкой боярской думы. Значеніе этого класса въ Галицкой землѣ вскрывается среди борьбы съ княземъ, а въ борьбѣ трудно отличить случайность отъ нормы, фактъ отъ права, потому что право перестаеть дъйствовать, а факть иногда принимаеть наружность права. Можно замѣтить, что боярство стремилось тамъ поставить князя въ такое положеніе, чтобы онъ только княжилъ, а не правилъ, отдавъ дъйствительное управленіе страной въ руки бояръ: «бояре галицкіе, замічаеть літописець, Данила княземъ собъ называху, а самъ всю землю держаху». Они отмъпяли княжеское завъщаніе, скръпленное ихъ же крестоцълованіемъ, призывали и прогоняли князей, въщали ихъ, разбирали по рукамъ землю въ управленіе, раздавали своимъ

<sup>\*)</sup> Тамъ же 214, 446, 480, 486 и др.

сторонникамъ волости и доходныя казенныя статын, не спросясь у князя. Но трудно разобрать, гдв во всемъ этомъ кончалось право и начинался захвать, крамода; по крайней мѣрѣ ни князь, ни бояре не считали всего этого признаннымъ, безспорнымъ боярскимъ правомъ. Въ смутныхъ обстоятельствахъ, когда внутри действовала боярская крамола, а извне грозили Венгры и Поляки, приближенные «великіе» бояре совътовали княжившему въ Галичъ Мстиславу Удалому, отдать Галичъ вмѣстѣ съ рукой дочери венгерскому королевичу, чтобы этимъ сдержать короля и прекратить смуту. Они говорили Мстиславу: «самъ ты не можешь держать Галича, а бояре не хотять тебя». Значить, при другихь обстоятельствахь, когда бы князь могь держать Галичь самъ, обходясь безъ содъйствія недовольныхъ бояръ, ихъ недовольство не было бы для него достаточнымъ побужденіемъ отказываться отъ власти. Повидимому все зависѣло отъ измѣнчиваго перевѣса силъ. Бояре, которые при случав обращались съ своимъ княземъ такъ нахально, въ другое время падали ему въ ноги, прося милости и каясь: «согрѣнили мы, принявъ чужаго киязя» \*). Самое основаніе политической силы боярства обозначается въ літописи неясно. Классъ вовсе не дъйствовалъ дружно въ одномъ направленіи, д'єлплся на партіи. Онъ стремплся стать стіной между княземъ и народомъ, «простою чадью»; но народъ склонялся болъе на сторону князя, видя въ немъ своего «держателя, Богомъ ему даннаго». Незамътно также, чтобы бояре были сильны землевладиніемъ. Господствующимъ ихъ интересомъ и средствомъ вліянія было управленіе. Опи хлопотали о томъ, чтобы «держать всю землю», чтобы новый князь раздаваль имъ правительственныя должности, города и волости для «корма», отдавалъ имъ «весь нарядъ» земскій. Вѣроятно какъ областные вители, они имъли при себъ «свои» полки, съ которыми возставали противъ князей \*\*). Значитъ, они боролись съ княземъ не будучи представителями интересовъ народа, и хотъли пра-

<sup>\*)</sup> Ипат. 525, 442, 500 и 518.

<sup>\*\*)</sup> Тамъ же 517, 514, 592, 445, 444 и 490.

вить народомъ, не держа въ рукахъ нитей народнаго труда. Въ этомъ отношеніи боярство Галича різко отличалось отъ знати другаго аристократическаго города древней Руси, Новгорода Великаго. Вообще господство галицкаго боярства, какъ его изображаеть льтопись XII и XIII в., производить внечатльніе боярской анархін, которой не удалось превратиться въ прочный аристократическій порядокъ. Потому, можеть быть, это господство не отразилось зам'ятно на галицкой боярской дум'я. Она могла быть многочислениве обычнаго боярскаго соввта кіевскихъ князей, и могли быть точнье опредъдены ея составъ и отношенія къ другимъ органамъ управленія; но былъ ди опредёленнъе и выше ея политическій авторитеть передъ лицомъ князя, этого не видно изъ лътописи. Послъдняя даже сравнительно ръдко упоминаеть о дум'в галицкаго князя съ боярами. Въ сосъднемъ Волынскомъ княжествъ, очень близкомъ къ Галицкому по своему строю и историческимъ связямъ, боярская дума является съ такимъ же политическимъ значеніемъ, какое она имъла въ другихъ княжествахъ кіевской Руси: и тамъ князь многое ділаль безь совіта боярь, такъ же пногда слушался больше «молодыхъ бояръ», чёмъ старыхъ, и такъ же не всегда принималъ мнѣніе своихъ совѣтниковъ \*).

Итакъ боярскую думу въ кіевской Руси XI—XIII в. надобно отличать отъ двухъ другихъ правительственныхъ формъ, въ которыхъ проявлялась тогда политическая дъятельность разныхъ классовъ общества, отъ совъщанія князя со всей дружиной и отъ городскаго въча, на которомъ иногда также появлялся князь съ своей дружиной. Боярская дума была третьей формой, отличавшейся отъ двухъ другихъ тъмъ, что опа была учрежденіемъ постояннымъ, дъйствовавшимъ ежедневно. Въ обычномъ своемъ составъ она была односословнымъ совътомъ, состоявшимъ изъ людей верхняго дружиннаго слоя, изъ бояръ. Но въ особыхъ случаяхъ въ нее приглашались представители духовенства, мъстный владыка и даже священники. Всего труднъе опредълить въ думъ то, чего не опредъляли сами дъйство-

<sup>\*)</sup> Ипат. 611, 501, 594 и сл.

вавшія въ ней лица, ея политическій авторитеть. Въ ней обсуждались дёла законодательнаго свойства; она была также высшимъ судебнымъ мъстомъ. Имъла ли опа обязательный для князя и решающій голось, или была только совещательнымъ собраніемъ, къ которому князь обращался за справкой, когда хотьль, оставляя за собой рышающее слово? Отвыть на этотъ вопросъ легче почувствовать, чемъ формулировать. Думаемъ, что не можетъ быть рѣчи ни о совѣщательномъ, нп объ обязательномъ голосъ. Въ отношеніяхъ между княземъ и боярами открывается совсёмъ иной порядокъ понятій и побужденій. Прежде всего надобно различать обязательность для князя самаго совъщанія съ боярами и обязательность для него мнънія сов'єтниковъ. Припомнимъ политическій характеръ об'єнхъ сторонъ, какъ онъ обнаруживался въ большинствъ князей и бояръ XI п XII в. Весь княжескій родъ владіль всей Русской землей по извъстному порядку; но каждый князь былъ лишь временнымъ «держателемъ» той или другой волости. Точно также дружинники были постоянными сотрудниками и слугами всего русскаго княжья; но отдёльныя лица обёихъ сторонъ связывались другь съ другомъ только временнымъ личнымъ уговоромъ. Этимъ уговоромъ опредѣлялись обоюдныя права и обязанности: бояринъ обязывался помогать князю въ его предпріятіяхъ, за что князь платиль ему жалованье или давалъ доходную должность при дворѣ либо въ областномъ управленіи. Но «сиденье въ думе о делахъ» едва ли могло входить въ условія этого уговора: оно не сопровождалось прямыми осязательными выгодами для бояръ, а дальновидное стремленіе посредствомъ законодательства перестроить порядокъ въ волости согласно съ своими интересами едва ли можно предполагать въ людяхъ, которые были временными дёльцами въ волости и выгоды которыхъ были уже хорошо обезпечены общимъ порядкомъ, дъйствовавшимъ тогда на Руси. Но если обычай совъщаться съ боярами не могъ считаться правомъ послъднихъ, то нарушение его создавало важныя неудобства для объихъ сторонъ. Общество не довъряло князю, который дъйствовалъ безъ соглашенія съ боярами; не думая съ ними, князь могъ

задумать діло, которому они не могли или не хотіли содійствовать. Значить, совъщание съ боярами было не политическими правоми бояръ или обязанностью князя, а практииескими удобствоми для объихъ сторонъ, не условіемъ взанмнаго уговора, а средствомъ его исполненія. Такимъ же образомъ опредвлялось отношение князя къ мивнію совытниковъ. Прежде всего князь иногда «являлъ свою думу» боярамъ только къ свъдънію: хозяинъ долженъ былъ напередъ дать знать своимъ наемнымъ сотрудникамъ, какое дѣло будутъ они дѣлать. Трудное или важное діло нужно было обсудить сообща, чтобы уговориться, какъ лучше его сдёлать. Князь или принималъ мнѣніе совѣтниковъ, или отвергалъ его и объявлялъ свое. Разногласіе разрѣшалось не общимъ обязательнымъ правиломъ, а соображеніемъ обстоятельствъ минуты и обоюдныхъ интересовъ. Собираясь въ походъ, великій князь спрашивалъ кіевлянъ на въчъ, могутъ ли они идти за инмъ. Если они отвъчали, что не могутъ, то князь или отлагалъ походъ, или шелъ съ одной своей дружиной, когда надвялся справиться съ врагомъ безъ кіевскаго полка. Въ томъ и другомъ случав онъ оставался «держателемъ» Кіева. Но бояре были не простые граждане, а наемные сотрудники князя; отказывая князю въ своемъ содъйствіи, они разрывали свой уговоръ съ нимъ. Въ случаъ столкновенія мивній обв стороны соображали, стоить ли діло того, чтобы изъ-за него разрывать взаимныя связи и расходиться. Такъ разногласіе разрѣшалось не обязательностью мнфній одной стороны для другой, а возможностью навязать свое мнівніе противной сторонів. Изъ совокупности этихъ условій вытекала для князя и практическая необходимость сов'ьщаться съ боярами, и возможность не принять ихъ мивніе въ иномъ случав. Смѣшивать политическую обязательность съ практической необходимостью значить рисковать утратить самое понятіе о правѣ. Многое, что часто обходять, не перестаетъ быть обязательнымъ; наоборотъ многое, безъ чего обойтись нельзя, не считается обязательнымъ и никогда не будеть считаться, хотя всегда останется необходимымъ. То и другоеотношенія совсёмъ различныхъ порядковъ, изъ которыхъ каждый имъеть свою исторію, и прилагая къ одному изъ нихъ терминологію другаго, мы только затруднимъ себъ пониманіе обоихъ. Обязательность—понятіе изъ области права, а необходимость—простой фактъ. Гдъ дъйствуетъ постоянное обязательное право, тамъ не остается мъста для личнаго уговора. Совъщаніе князя съ боярами было возобновленіемъ ихъ личнаго уговора въ каждомъ отдъльномъ случав, практическимъ приложеніемъ его къ обстоятельствамъ минуты.

## Глава III. <sub>и</sub>

Военный стороже и подвижной вотчиче всей Русской земли, князь се XIII в. становится на съверъ сельскиме хозяиноме-вотчинникоме своего удъла.

Въ XI и XII в. элементы государственнаго единства Руси были еще очень слабы. Въ XIII и XIV в., когда господствоваль такъ-называемый *удплыный* порядокъ княжескаго владънія въ съверной Руси, этихъ элементовъ стало въ ней еще меньше, чъмъ было прежде. Южные князья прежняго времени хотя въ добрыя минуты вспоминали, что они внуки единаго дъда. Свъжее преданіе отцовъ и близость враговъ поддерживали въ нихъ сознаніе необходимости, даже обязанности общими силами защищать землю Русскую, не давать поганымъ нести ее розно, а еще державшійся кой-какъ порядокъ владінія частями Руси по очереди старшинства не позволялъ отношеніямъ и интересамъ князей слишкомъ локализоваться. Среди удъльныхъ князей съверной Руси XIII и XIV в. незамътно и этого: прежнія чувства слаб'єють съ исчезновеніемъ условій, ихъ питавшихъ. Размъщаясь по своимъ «опричнинамъ», дъля ихъ между своими дътьми, внуки Всеволода III повидимому гораздо скорве забыли своего двда, чвмъ внуки Ярослава І—своего. Сидя по своимъ удёльнымъ гнёздамъ и вылетая изъ нихъ только на добычу, б'єдн'єя и дичая въ одиночеств'є съ каждымъ поколеніемъ, эти князья постепенно отвыкали оть помысловъ, шедшихъ дальше заботы о птенцахъ. Наблюдатели-современники

иногда будто невзначай отмічали въ событіяхъ черты, сопоставленіе которыхъ живьемъ выдаеть переломъ, совершившійся въ промежутокъ двухъ близкихъ другъ къ другу эпохъ. Въ концѣ XII в. въ южной Руси правнуки Мономаха еще говорили его внуку, своему дядѣ: «ты старшій во Владиміровомъ племени, такъ думай-гадай о Русской землѣ, о чести своей и о нашей». Въ началъ XIII в. въ съверной Руси младше сыновья того же Всеволода Юрьевича, къ которому южные племянники обращались съ сейчасъ приведеннымъ приглашеніемъ, отвъчають на предложение своего старшаго роднаго брата подылиться мирно, какъ слъдуетъ роднымъ: «перемоги насъ, и тогда вся земля тебѣ» \*). Въ удѣльномъ князѣ XIV в. меньше земскаго сознанія и гражданскаго чувства; въ этомъ отношеніи онъ болье варваръ, чыть его южный предокъ, какой-нибудь младшій областной Ярославичъ XII в., и если онъ меньше посл'єдняго дерется, то лишь потому, что онъ по воспитанію и вкусамъ больше мужикъ, малопривычный ко всякому бою, въ сравненін съ старымъ южнымъ княземъ, еще сохранявшимъ наслъдственныя привычки витязя. Изъ общественныхъ чувствъ и понятій князя XII в. еще можно было при благопріятныхъ обстоятельствахъ составить кой-какое представление объ охранителъ общаго земскаго блага; въ понятіяхъ и интересахъ удёльныхъ князей XIV в. труднье было найти какой-нибудь годный для того матеріалъ. Государство, національное русское государство вышло изъ этого удъльнаго порядка XIV в., а не изъ прежняго, но не потому, что прежній порядокъ быль болье далекъ оть національно-государственнаго, чімъ удільный XIV віка: сами по себѣ оба они имѣли мало того, изъ чего складывается народное государство, и последній даже меньше имель этого, чёмъ первый. Оба они должны были разрушиться, чтобы могло создаться такое государство; но последній гораздо легче было разрушить, чыть первый,--и только поэтому одно изъ удыльныхъ княжествъ, вотчина Даниловичей, стало зерномъ народнаго русскаго государства.

<sup>\*)</sup> Ипат. 461. Лаврент. 469.

Хорошо извѣстно, какъ все это сдѣлалось. Но прежде чѣмъ сложилось это національное русское государство, на значительномъ пространствѣ Руси, раздѣленной на удѣлы, дѣйствовалъ довольно своеобразный общественный порядокъ, остатки котораго долго жили подъ покровомъ новой формы политическаго быта, его смѣнившей.

Утрата Кіевомъ прежняго значенія для князей и земли, разрывъ связей, соединявшихъ съ нимъ другія области, торжество степныхъ поганыхъ, признаки паденія матеріальнаго благосостоянія общества, запутанность княжескихъ споровъ, ставщихъ въ XIII в. неразрѣшимыми, наконецъ уходъ значительной части приднѣпровскаго населенія въ другіе края Руси — эти и другія явленія, указывавшія на разгромъ установившагося порядка жизни, должны были сильно подъйствовать на русскіе умы, на общественное сознаніе. Однимъ изъ самыхъ важныхъ последствій этого общественнаго потрясенія было то, что замутилось понятіе о единой Русской земль, воспитанное въ обществъ политическими, экономическими и церковными связями прежняго времени. По крайней мъръ съ половины XIII в. литературные намятники, особенно лѣтописи, употребляють выраженіе Русская земля далеко не такъ часто и не съ такою любовью, какъ это было въ ХШ в. Общественныя понятія людей сузились и локализовались, какъ ть мелкіе областные міры, на которые внъшними и внутренними ударами разбивалась Русская земля Ярослава Стараго и Мономаха.

Оскудьніе нравственно-гражданскаго чувства въ удыльных князьяхъ XIII и XIV в. было однимъ изъ признаковъ этого общаго упадка земскаго созпанія. Взаимное отчужденіе князей становится замытнье; каждый изъ нихъ все болье привыкаетъ дыйствовать особнякомъ. Княжескіе съызды, довольно частые въ XII в., становятся очень рыдки въ XIII и XIV в., притомъ теряютъ прежній характеръ и превращаются или въ собранія подручныхъ удыльныхъ князей, повелительно созываемыхъ великимъ, или въ ты частныя случайныя соглашенія, памятниками которыхъ остались договорныя грамоты

князей XIV и XV в. Правительственный характеръ удёльнаго князя соотвътствовалъ уровню его общественнаго сознанія и его политическому одиночеству. Онъ все болье уединялся въ своей отчинъ, переставалъ чувствовать себя звеномъ въ родственной цѣпи князей, облегавшей кольцомъ всю землю Русскую. Но и въ своемъ удѣлѣ онъ собственно былъ не правитель, а владълецъ; его княжество было для него не обществомъ, а хозяйствомъ; онъ имъ не правилъ, не устроялъ его, а эксплуатироваль, разрабатываль. Онъ считаль себя собственникомъ всей территоріи княжества, но только территоріи съ ея хозяйственными угодьями. Люди, свободныя лица юридически не входили въ составъ этой собственности. Свободный человѣкъ приходилъ, работалъ и уходилъ, былъ экономической случайностью въ княжествъ. Князь не видълъ въ немъ подданнаго въ нашемъ смыслъ этого слова, потому что и себя не считалъ государемъ. Этихъ политическихъ понятій тогда не существовало; не существовало и отношеній, изъ нихъ вытекающихъ. Словомъ государь выражалась тогда личная власть свободнаго человъка надъ несвободнымъ, надъ холопомъ, и удъльный князь подобно всякому землевладыльну считаль себя государемъ только для своей челяди.

Итакъ кпяжеское удѣльное владѣніс по характеру своему приблизилось къ простому частному землевладѣнію, къ той привилегированной собственности, которая на языкѣ древнерусскаго права называлась болрской. На это сходство обонхъ видовъ владѣнія, прежде столь различныхъ, особенно указываютъ два признака, которые теперь стали общи имъ обоимъ: одинъ изъ этихъ признаковъ назовемъ юридическимъ, другой хозяйственно-административнымъ. Теперь удѣлы вообще наслѣдуются по завѣщанію, передаются по личному усмотрѣнію завѣщателя, а не по какой-либо установленной очереди. Таковъ обычный порядокъ наслѣдованія частнаго имущества и но Русской Правдѣ, по которой паслѣдованіе по закону вступало въ дѣйствіе только при отсутствіи завѣщанія умершаго хозяина. Удѣльный князь ХІП и ХІV в., не имѣя другихъ ближайшихъ наслѣдниковъ, могъ передать свой удѣлъ или

√

часть его князю-сосъду, женъ и даже дочери. Случаи такихъ передачъ извъстны. До XIII в. княжескія волости не переходили къ женщинамъ. По Русской Правдѣ право передать имущество дочери за отсутствіемъ сыновей у владѣльца есть юридическая особенность, отличающая боярское владініе отъ смердьяго. Это значить не то, что тогдашнее право равняло князя смердомъ, одинаково лишая того и другого привилегіи боярскаго состоянія, а только то, что имущество безсыновняго смерда отходило послѣ него къ мѣстному волостному князю, а волость безсыновняго князя возвращалась въ княжескій родъ, который отдаваль ее очередному наслъднику; оба вида владънія считались не частной, а государственной собственностью, какъ тогда ее понимали. Теперь удъльное княжеское владъніе усвоило себъ юридическую особенность владънія боярскагознакъ, что оно стало считаться полной частной собственностью владъльца. Другой признакъ заключался въ способъ веденія удъльнаго хозяйства. Изстари на Руси значительныя хозяйства частныхъ лицъ управлялись посредствомъ рабовъ; на это указывають иностранцы въ своихъ извѣстіяхъ о русскихъ купцахъ Х в. Это до такой степени было въ обычав, что самую службу по частному хозяйству безъ особаго договора, «тіунство безъ ряду», законъ признавалъ источникомъ рабства. Взглядъ Русской Правды не чуждъ и Судебнику Ивана III: тіунству и по ключу по сельскому холопъ», гласить онъ, перечисляя источники рабства. Такое свойство службы по частному хозяйству сообщалось въ нѣкоторой стецени п хозяйственной службѣ у князя: въ духовной удѣльнаго серпуховскаго князя 1410 г. встрічаемъ постановленіе, изъ котораго видно, что свободные люди, которые купили земли, служа ключниками у князя, лишались этихъ земель, если покидали службу. Теперь, когда удёльное княжеское управленіе усвоило характеръ поземельнаго вотчиннаго хозяйства, даже не всегда крупнаго благодаря измельчанію удёловъ въ далекихъ покольніяхъ суздальскихъ Всеволодовичей, теперь согласно съ чисто хозяйственными цёлями этого управленія и органами его могли служить люди, бывшіе хозяйственною принадлежностью княжескаго дворца. У московскихъ князей XIV в. на второстепенныхъ должностяхъ по дворцовому вѣдомству встрѣчаемъ людей купленныхъ, полныхъ холоповъ, которыхъ князья, умпрая, отпускали на волю ради спасенія души. Въ этой сферѣ, въ должности начальника какого-нибудь хозяйственнаго департамента, холопъ былъ даже удобиѣе свободнаго человѣка, могъ оказать больше покорности, сноровки и даже больше охоты къ дѣлу, нежели вольный слуга, ратный человѣкъ въ тѣ вѣка, когда всякая невоенная частная служба считалась холопской или приближалась къ ней.

Таковы признаки, указывающіе на переміну, какая произошла въ характеръ княжескаго владънія, приблизивъ его къ вотчинному владѣнію частнаго собственника. Впрочемъ, утверждая, что удъльный князь усвоиль себъ значение и владъльческіе пріемы простого вотчинника, не надобно думать, что вслѣдствіе этого онъ пересталь быть политической властью для своего удёла: съ обычными правами собственника онъ соединяль и настоящія государственныя права, вносл'єдствін отдълившіяся и вошедшія въ составъ верховной власти, право суда, налоговъ, войны и проч. Но эта правительственная примѣсь нисколько не мѣшала князю оставаться простымъ вотчинникомъ или очень похожимъ на него владъльцемъ, не измъняла значенія поземельнаго собственника уділа, какое онъ себъ усвоилъ: его верховныя государственныя права такъ сливались съ владъльческими, вытекавшими изъ поземельной собственности, что и сами разсматривались, какъ статьи простого поземельнаго хозяйства. Князь и поступаль съ ними, какъ съ послѣдними, дробилъ ихъ, отдавалъ въ частное пользованіе цѣликомъ или частями.

Характеръ личнаго хозянна удѣда съ указанными сейчасъ особенностями выражался въ отношеніяхъ князя къ тремъ разрядамъ земель, изъ которыхъ состояла его удѣльная вотчина. Это были земли дворцовыя, черныя и боярскія, т. е. вообще земли частныхъ собственниковъ, свѣтскихъ или церковныхъ. Различіе между этими разрядами происходило отъ чисто хозяйственной причины, оттого, что къ разнымъ частямъ

своей удёльной собственности владёлець прилагаль различные пріемы хозяйственной эксплуатаціи. Дворцовыя земли въ княжескомъ поземельномъ хозяйствъ похожи на то, чъмъ была барская запашка въ хозяйствъ частнаго землевладъльца: доходы съ нихъ натурой шли непосредственно на содержание княжескаго дворца. Эти земли эксплуатировались обязательнымъ трудомъ несвободныхъ людей князя, дворовыхъ холоповъ, посаженныхъ на пашню, страдниковъ, или отдавались въ пользование вольнымъ людямъ, крестьянамъ, съ обязательствомъ ставить на дворецъ извъстное количество хлъба, съна, рыбы, подводъ и т. п. Первопачальной и отличительной чертой этого разряда земель было *издълье*, натуральная работа на князя, поставка на дворецъ за пользованіе дворцовой землей. Черныя земли сдавались въ аренду, на оброкъ, отдъльнымъ крестьянамъ или цълымъ крестьянскимъ обществамъ, пногда людямъ и другихъ классовъ, какъ это дълали и частные землевладъльцы; онъ собственно и назывались оброчными. Сложне кажутся отношенія князя къ третьему разряду земель въ удёль. Весь удёль быль насл'вдственной собственностью своего князя; по посл'вдній разділяль дійствительное владініе имь съ другими частными вотчинниками. Въ каждомъ значительномъ удѣлѣ бывало такъ, что первый князь, на немъ садившійся, уже заставалъ въ немъ частныхъ землевладъльцевъ, свътскихъ или церковныхъ, которые водворились здѣсь прежде, чѣмъ край сталъ особымъ княжествомъ. Потомъ первый князь и его преемники сами уступали другія земли въ своемъ уділь лицамъ и церковнымъ учрежденіямъ, которыя были имъ пужны для службы или молитвы. Какимъ образомъ князь могъ оставаться поземельнымъ собственникомъ всего удёла рядомъ съ этими также полными земельными собственниками, которые владёли частями того же удъла? При сліянін правъ государя и землевладъльца въ лицъ князя это не только было возможно юридически, но и доставдяло князю важныя политическія выгоды. Вмѣстѣ съ правомъ собственности на землю въ своемъ удѣлѣ князь уступаль владёльцу и свои государственныя права въ большемъ или меньшемъ размъръ, превращая его такимъ образомъ

въ свое административное орудіе. Обыкновенно при этой передачь киязь удерживаль за собою дань и судь по важивищимъ, т. е. доходивнимъ преступленіямъ. Но такъ какъ и эти правительственныя права, которыя князь удерживаль за собою, считались владёльческими и наравий съ другими входили въ юридическій составъ привилегированной земельной собственности, то появленіе въ удёлё земли, принадлежавшей другому владъльцу, не мъшало князю считать себя такимъ же собственникомъ всего удъла; тотъ и другой различались между собою не свойствомъ правъ, которыя въ сущности всѣ были финансовыя, хозяйственныя, а ихъ количествомъ. Поэтому, какъ бы много ихъ ни уступалъ князь привилегированиому частному землевладъльцу, онъ не разрывалъ своей владъльческой связи съ пріобрѣтенной послѣднимъ землей, не терялъ ея для своего хозяйства. Существенная особенность, которой этотъ разрядъ земель отличался отъ другихъ, состояла въ томъ, что съ такихъ земель отбывалась ратная служба въ пользу князя, обязательная или необязательная. Служилый челов'якь, им'ввшій вотчину въ удълъ одного князя, по дъйствовавшему тогда междукняжескому праву могъ состоять на личной службъ у другого, не теряя ничего изъ своихъ вотчинныхъ правъ. Но очепь понятныя побужденія заставляли вольнаго слугу держаться на службѣ у того князя, въ удѣлѣ котораго онъ «жилъ», т. е. имѣлъ земельную собственность. Поэтому, чемъ больше земли въ уделѣ отходило въ собственность такихъ вотчинниковъ, тѣмъ лучше обезпечивалось удовлетворение едва ли не самой важной и дорогой потребности княжескаго хозяйства, какою была нужда въ вольныхъ слугахъ, хотя пріобрѣтаемая такимъ средствомъ личная служба вольнаго слуги не была обязательна. Частное землевладение доставляло князю не только личную, но и поземельную службу, притомъ обязательную. Это такъ-называемая въ договорныхъ грамотахъ князей XIV и XV в. городная осада: когда нужно было защищать городъ, въ оборонв его обязаны были принимать участіе всѣ землевладѣльцы, владѣвшіе землей въ убздѣ этого города, даже тѣ, которые служили въ другомъ удёлё. Отъ этой повинности были свободны только

землевладільцы, которые занимали при князії нікоторыя должности по дворцовому управленію. Церковныя учрежденія, владівнія землями, также окупали передъ обществомъ свои земельныя богатства участіємъ въ военной защиті страны, пезависимо отъ тіхть духовныхъ и благотворительныхъ задачъ, какія принимала на себя церковь, пріобрітая эти богатства. Поэтому всі земли, составлявшія собственность частныхъ лицъ и церковныхъ учрежденій, въ отличіе отъ двухъ другихъ разрядовъ можно назвать служилыми.

Такимъ образомъ всѣ земли въ удѣльной вотчинѣ, издѣльныя, оброчныя и служилыя, различались существенно тімь хозяйственнымъ употребленіемъ, какое дёдалъ князь изъ каждаго ихъ разряда. На этомъ хозяйственномъ различіи держалось все удъльное устройство административное, судебное, финансовое, держалась вся внутренняя политика удёла; имъ же опредёлялось и юридическое положение классовъ удъльнаго общества. Владініе уділомъ, виділи мы, довольно своеобразно разділено было между княземъ и другими вотчинниками, лицами и учрежденіями, гді они были. Князь отличался отъ этихъ вотчинниковъ не какъ политическій владітель территоріи отъ частныхъ землевладёльцевъ, а какъ общій вотчинникъ удёла отъ частичныхъ, на земли которыхъ онъ сохранялъ нѣкоторыя вотчинныя, хозяйственныя права. Но предметомъ владінія княжескаго, какъ и боярскаго, одинаково была только земля, а не люди, т. е. не свободные люди. Такъ какъ понятія о политической связи подданнаго съ государемъ помимо земельныхъ отношеній не существовало въ удёль, то масса удёльнаго населенія, свободные обыватели городскіе и сельскіе, каково бы ни было ихъ дъйствительное положеніе, по праву, по выражавшимся въ тогдашнихъ юридическихъ памятникахъ понятіямъ, были вольные арендаторы, снимавшіе землю по гражданскому договору у князя или у частныхъ землевладъльцевъ. Политическая зависимость этихъ арендаторовъ была последствіемъ ихъ хозяйственной связи съ удёльнымъ владёльцемъ и прекращалась съ разрывомъ последней, съ отказомъ отъ пользования удѣльной землей.

Такъ удѣльное княжеское владѣніе сложилось по типу частной земельной вотчины, и князь сталъ наслѣдственнымъ землевладѣльцемъ, сельскимъ хозянномъ своего удѣла. Въ кіевской Руси XI и XII в. князь не имѣлъ такого значенія въ своей волости, не былъ ея постояннымъ наслѣдственнымъ владѣтелемъ и не носилъ характера сельскаго хозянна-землевладѣльца въ ея управленіи. Причинъ такой перемѣны надобно искать въ самомъ происхожденіи удѣльнаго порядка княжескаго владѣнія.

## Глава IV.

И общество удъльнаго княжества на съверъ становится болъе сельскимъ, чъмъ оно было прежде на югъ.

Когда сѣверная Русь начала дѣлиться на удѣлы, разрываемое ими общество состояло изъ тѣхъ же элементовъ, какіе присутствовали въ составѣ прежняго общества кіевской Руси. Но теперь на сѣверѣ они входили въ иное сочетаніе, и этотъ новый складъ измѣнилъ общежитіе въ томъ же направленіи, въ какомъ, видѣли мы, измѣнились порядокъ и характеръ княжескаго владѣнія. Чтобы объяснить причины и значеніе этой перемѣны какъ въ княжескомъ владѣніи, такъ и въ складѣ общества, надобно припомнить рядъ фактовъ, очень отдаленныхъ отъ правительственнаго учрежденія, нами изучаемаго.

Удъльный порядокъ княжескаго владънія, установившійся впродолженіе XIII и XIV в. на съверъ и съверовостокъ отъ льсовъ древнихъ Вятичей, имълъ довольно сложное происхожденіе. Онъ произошелъ не оттого только, что среди князей, усъвшихся въ этомъ краю, понятіе объ отдъльномъ наслъдственномъ владъпіи восторжествовало надъ прежнимъ княжескимъ представленіемъ о землѣ Русской, какъ нераздъльномъ дъдовскомъ достояніи, которымъ всѣ внуки владъютъ сообща, т. е. по извъстной очереди. Говоря точнѣе, самое понятіе объ

отдёльномъ наслёдственномъ владёніи есть не причина, а скорве содержаніе, сущность удвильнаго порядка. Первоначальныя п важнъйшія причины, его создавшія, лежали виъ круга киязей, не были прямо связаны съ крѣпостью или ослабленіемъ ихъ родственнаго союза. Еслибы возможность владъльческаго обособленія князей заключалась единственно въ томъ простомъ фактъ, что исчезла родственная близость между князьями, то въ суздальской Руси XIII в. понятію, на которомъ держался удъльный порядокъ, было бы труднъе возникнуть, чъмъ въ кіевской Руси второй половины XII в.: в'єдь сыновья и внуки Всеволода III, раздѣлившіе свою заокскую отчину и дѣдину на удълы, были больше родня между собою, чъмъ Мономаховичи н Ольговичи XII в., отдёленные другь оть друга троюроднымъ, четвероюроднымъ, если еще не более далекимъ братствомъ, что не мѣшало нѣкоторымъ изъ нихъ въ самомъ концѣ этого столътія выражать мысль о нераздъльности земли и о родственной связи князей, ея владъльцевъ, такъ ясно, какъ не выражали ея никогда итенцы Всеволодова гнъзда. Эти причины были не генеалогическія, а географическія и экономическія. Он' были вызваны къ дъйствію ходомъ русской колонизаціи по Окъ, верхней Волгъ и съверному Заволжью.

Въ широкомъ, медленномъ и разсъянномъ движеніи, которое переносило массы изъ югозападной полосы Руси на съверовостокъ въ XII—XIV в., можно различить два послъдовательные момента, изъ коихъ второй началомъ своимъ совпадаетъ съ концомъ перваго. Въ первый изъ нихъ поселенцы скучивались въ треугольникъ между Окой и верхией Волгой. То было время образованія и возвышенія владимірскаго края, возникновенія въ немъ первыхъ удѣловъ, время экономическаго возрастанія Москвы и ея первыхъ политическихъ успѣховъ: все это факты, имѣвшіе тѣсную внутреннюю связь съ колонизаціей той страны. Такое скоиленіе населенія въ междурѣчьи Оки и Волги было въ значительной степени насильственнымъ. Поселенцы, подвигавшіеся изъ-за Оки и Угры, здѣсь задерживались, потому что дальнѣйшій путь въ ту или другую сторону долго оставался закрытымъ. Востокъ и юговостокъ быль заперть сперва

Мордвой и волжскими Болгарами, а потомъ Татарами; за Волгой къ свверу и свверовостоку колонистамъ перебивало дорогу еще продолжавшееся напряженное движеніе изъ Новгорода. Второй моменть наступаеть по мёрё устраненія этихь задержекь. Онъ совпадаетъ съ тъми крупными шагами, какіе стала дълать Москва съ половины XIV въка въ расширении своей территорін на востокъ и сіверовостокъ, и трудно сказать, которое изъ этихъ одновременныхъ движеній шло за другимъ или вело за собою другое. Но несомнино, что пріобритеніе Москвой обширныхъ пустырей въ захваченныхъ сыномъ Донскаго княжествахъ Нижегородскомъ, Муромскомъ и Тарусскомъ и въ примыслахъ на съверъ отъ верхней Волги открывало сравнительно густому населенію московскаго и клязьминскаго края свободный путь въ эти стороны, особенно на сѣверъ за Волгу \*). Русская колонизація Заволжья была продолженіемъ процесса, заселившаго центральное междуръчье. Остановимся предварительно на ея политическихъ последствіяхъ, чтобы лучше видёть, какъ въ первые моменты этого процесса завязывался удёльный порядокъ.

Эта колонизація создавала міръ русскихъ поселковъ, послужившій готовой почвой для удёльнаго княжескаго владёнія. Заволжскій сѣверъ и сѣверовостокъ и теперь не вездѣ доступенъ заселенію. Четыреста или пятьсоть літь назадь поселенець съ великимъ трудомъ искалъ здёсь твердаго и чистаго мёста, гдё бы можно было безопасно и съ нѣкоторымъ удобствомъ поставить ногу. Стоя на возвышенномъ холму у стѣны какого-нибудь сѣвернаго монастыря и разсматривая открывающійся передъ нами широкій видъ, мы часто удивляемся эстетическому чутью, которое указало основателю это мѣсто. При этомъ мы забываемъ, что четыре въка назадъ этого дандшафта не было видно изъ-за льса и во всей окрестности этоть холмь быль, можеть быть, единственнымъ обитаемымъ пунктомъ. Мѣстами, гдѣ прежде всего осаживалось населеніе, естественно становились нагорные берега рѣкъ и сухія рамени по окраинамъ вѣковыхъ непроходимыхъ льсовъ. Такъ вытягивались жилыя полосы, обитаемые острова

<sup>\*)</sup> Нѣкоторыя подробности этого движенія см. въ приложеніи III.

среди дремучихъ теперь исчезнувшихъ лѣсовъ и заросшихъ или заростающихъ болотъ. Первое поседеніе, возникавшее на такомъ острову, забиралось повыше, очищая окрестность, выжигая лѣсъ; новыя займища, выставки, выселки, починки на лѣсѣ, заводимые новыми пришельцами со стороны или выходцами изъ стараго поседенія, сползали пониже, садясь по окрестнымъ возвышеніямъ и образуя болже или менже правильную сжть пролагаемыми между ними соединительными тропами. Пришлое населеніе, занимавшее эти полосы, было земледѣльческое; но въ каждой пзъ нихъ была какая-пибудь мъстная природная особенность, открывалось какое-нибудь угодье, разработка котораго, служа подспорьемъ къ скудному хлъбопашеству на верхневолжскомъ суглинкъ, становилась основаніемъ экономическаго быта всего географическаго округа, сообщала ему особый промышленный типъ. Такъ возникали разнообразные мѣстные промыслы бортниковъ, огородниковъ, садовниковъ, рыболововъ, звѣрогоновъ, лыкодеровъ и т. п. Эти промыслы издавна составляли характеристическую особенность центральной Великороссіи и только съ недавняго времени стали падать подъ давленіемъ фабричной централизаціп промышленности. Такія промысловыя спеціальности облегчали задачу администратора, приходившаго въ край, чтобы раздыадминистративныя части, станы и волости: на административный округь обозначался самъ собою экономическими гранями, какъ районъ экономическій обозначался географическими межами обитаемой полосы \*). Читая акты и писцовыя книги XV и XVI в., встръчаемъ на всемъ пространствъ тогдашняго Московскаго государства сдъды такого географическаго или промысловаго, кустарнаго происхожденія сельскихъ административныхъ округовъ, иногда отражавшагося въ самыхъ названіяхъ Загорья, Заболотья, Зальсья, Замошья, Раменейца, Раменки, Суходола, Вышелъса, Бортнаго стана, Соли и т. п. Раз-

<sup>\*)</sup> Одинъ приходъ на Андогѣ, какъ онъ описанъ лѣтъ 35 назадъ, тянулся по этой рѣкѣ длинной и узкой полосой версты на 2—3 въ ширину и на 20 верстъ въ длину; изъ 26 составлявшихъ его деревень 22 расположены были въ линію по одной дорогѣ на протяженіи 20 верстъ. Новгор. Сборникъ, выпускъ V, 1866 г.

витіе мѣстныхъ промысловъ вызывало обмѣнъ; но мы ошиблись бы, еслибы предположили, что уже въ первую пору колонизаціи обмѣнъ достигалъ въ этомъ краю той живости, какую дѣлаетъ возможной сѣть великорусскихъ рѣкъ при достаточной населенности страны. Первоначально экономическое общеніе въ сѣверномъ Заволжьѣ долго ограничивалось сосѣдними округами, наиболѣе удобно связанными другъ съ другомъ географически: поселенія питательныхъ вѣтвей, притоковъ, тянули къ округу главной рѣчной артеріи. Такъ изъ экономическихъ округовъ отдѣльныхъ рѣкъ создавалась экономическая область или уѣздъ цѣлаго бассейна.

Повидимому въ эту первую пору экономическаго общенія стали появляться въ колонизуемомъ краю многочисленные мелкіе удѣлы княжескихъ линій ростовской и ярославской съ ихъ бѣлозерскими, заозерскими и другими отростками. Небольшіе бассейны рѣкъ того края, Суды, Кемы, Андоги, Ухтомы, Сити, Мологи, Кубены, Бохтюги, представляли такіе педавно заселенные или только еще заселявшіеся острова, открытыя и сухія прогалины среди моря лъсовъ и болотъ. Когда для счастливо размножавшихся князей упомянутыхъ диній надобились отдільные участки въ ихъ отчинахъ, эти рѣчные округа и области служили готовымъ основаніемъ для удёльныхъ дёленій и подраздёленій. Такъ возникали въ XIV и XV в. всѣ эти мелкія княжества Кемское, Андожское, Ухтомское, Сицкое, Кубенское, Бохтюжское и многія другія, называвшіяся по именамъ рѣчекъ, бассейнами которыхъ, даже не всегда цълыми бассейнами, ограничивались ихъ территорін \*). Можно найти нѣкоторые признаки такого положенія края въ моменть образованія въ немъ этихъ уділовъ. Большая часть последнихъ по свойству поселеній носила чисто сельскій характеръ, представляла міръ сель и деревень и не имъла жилаго мъста, которое можно было бы назвать городомъ въ тогдашнемъ экономическомъ и административномъ смыслъ этого слова. На ръкъ Андогъ, среди тянувшихся по ней и ея

<sup>\*).</sup> Такъ по рѣкѣ Андогѣ рядомъ съ Андожскимъ княжествомъ простирался еще удѣлъ Вадбольскій, въ которомъ было 3—4 десятка деревень, составлявшихъ не болѣе двухъ приходовъ.

притокамъ селъ, селецъ и деревень, не было ни одного городка, а между тымь здысь находились стольныя мыста, резиденцін трехъ удёльныхъ княжескихъ династій, Андожской, Шелешпанской и Вадбольской. Далъе на востокъ являются слъды еще большей простоты общественнаго склада. Въ духовныхъ грамотахъ московскихъ князей XIV и XV в. великокняжескія волости на Вологдъ и Костромъ обозначаются просто именами ръкъ: завъщатель отдаетъ наслъдникамъ Обнору, Сяму, Пелшму, Комелу — знакъ, что эти волости состояли изъ разбросанныхъ деревень и починковъ, административнымъ центромъ которыхъ служило какое-нибудь поселеніе на главной ріжь округа. Не везді даже, быть можеть, успъли возникнуть такіе окружные центры, которые по своей населенности отличались бы отъ простой съверной деревни того времени. На это есть намекъ въ договорныхъ грамотахъ. Великій князь Василій Темный подёлилъ бывшее Заозерское княжество (на сѣверовостокъ отъ Кубенскаго озера) съ верейскимъ княземъ Михаиломъ Андреевичемъ: последній получиль половину Заозерья и еще 100 деревень изъ другой половины, -- деревень и ничего больше, ни одного села. Самая резиденція иного уд'єдьнаго князя въ этомъ краю им'єда видъ простой барской усадьбы, одинокаго большаго двора при погость. Въ житін преп. Іоасафа Каменскаго есть маленькая, но очень изобразительная картинка м'єстопребыванія его отца, заозерскаго князя Димитрія Васильевича, одного изъ удільныхъ князей ярославской линіп (XIV—XV вѣка): на рѣкѣ Кубенъ стоялъ его княжескій дворъ; подль храмъ св. Димитрія Солунскаго, въроятно, имъ же и построенный въ честь своего ангела; въ сторонъ отъ княжескаго двора «весь» Чиркова, которая вмъсть съ нимъ служила приходомъ этого храма: «весь же зовома Чиркова къ нему прихожаще».

Удѣльный порядокъ княжескаго владѣнія начался не этими мелкими заволжскими удѣлами и не въ XIV—XV в., когда они возникали. Но по ихъ образованію можно наблюдать продолженіе или даже конецъ того процесса, начало котораго, менѣе для насъ открытое, создало первые удѣлы въ сѣверной Руси. и многія явленія, вскрывающіяся въ исторіи заволж-

скихъ удъловъ, были повтореніемъ того, что происходило раньше по сю сторону Волги. Первые князья, владъвшіе этой Русью въ XII и началѣ XIII вѣка (не говоримъ о тѣхъ немногихъ, которые прежде являлись туда на время), не были чужды если не чувствъ и понятій, то привычекъ и предапій, на которыхъ держались отношенія ихъ южныхъ отцовъ и дідовъ. Они иногда вспоминали о правахъ старшинства, о владении землей по очереди, на немъ основанной, пытались сдълать изъ Владиміра центръ такого же княжескаго круговращенія, какое происходило прежде вокругъ Кіева. Но эти преданія и привычки какъ-то плохо прививаются къ дъйствительнымъ отношеніямъ на съверъ и довольно скоро исчезають, уступая мъсто удъльному порядку. По владъльческимъ понятіямъ и отношеніямъ покольнія князей здысь расходятся между собою гораздо дальше, чѣмъ по росинси родства; внуки Всеволода III чувствують меньше взаимной близости, чёмъ правнуки Ярослава І. Когда ищемъ причинъ этого, прежде всего останавливаемся на складъ того общества, какое создавала въ этомъ краю колонизація, на томъ дійствіи, какое она производила на общественныя и владёльческія понятія здішнихъ князей.

Колонизація колебала и разрывала общественныя и экономическія связи тамъ, откуда выходила, и давала мало средствъ краю, гдѣ понемногу установить томъ ихъ въ лись переносимыя ею массы населенія. Отсюда происходило общее потрясение экономической жизни, невозможность разсчитать взаимное матеріальное отношеніе частей колонизуемой страны. Значеніе каждой м'єстности въ народномъ хозяйств'є зависъло не отъ ея внутреннихъ постоянныхъ средствъ, которыя большею частію еще оставались неразработанными, а отъ внѣшней случайности, отъ прилива и отлива бродячихъ рабочихъ силъ, и измѣнялось вмѣстѣ съ передвиженіемъ послѣднихъ. Общественная почва страны такъ же тряслась подъ ногами князей-устронтелей, какъ зыбучая поверхность полузаросшаго съвернаго болота подъ ногами крестьянина-колониста. Каждый край для князя быль экономическимь вопросомь. Во второй половинѣ XIII в., когда Всеволодовы потомки еще доро-

жили великокинжеской волостью Владиміра на Клязьм'ь, едва ли кто-нибудь изъ нихъ предчувствовалъ скоро обнаружившійся быстрый экономическій рость московскаго края: еслибы они предчувствовали это, изъ тогдашнихъ князей Москва досталась бы кому-нибудь постарше кп. Данила Александровича. Къ тому времени, когда южные князья заведи очередное владізніе Русской землей по старшинству, въ широкой полосъ по Днвпру съ его притоками экономическій быть настолько установился и опредълился, что княжеская администрація могла взвѣсить сравнительную стоимость каждой волости, чтобы рѣшить, какой степени на лъствицъ княжескаго старшинства она должна соотвѣтствовать. При этой оцѣнкѣ князья ошиблись развѣ только въ двухъ волостяхъ: въ XI в. они не предвидъли, что область южнаго Переяславля, слишкомъ углубленная въ опасную степь, скоро станеть хуже другихъ, поставленныхъ ниже ея въ росписи старшинства, а окрайная Галицкая земля черезъ столътіе съ чъмъ-нибудь переростеть многія другія. За Окой въ XIII в. нельзя было распредёлить волости съ такою точностію, потому что ихъ экономическое отношеніе иногда измѣнялось съ быстротой человьческаго возраста, и сынъ или внукъ младшаго Александровича, поднявшись на лъствицъ старшинства, едва ди промънялъ бы охотно свою московскую область на какую-либо изъ старшихъ, тверскую или ростовскую, послѣ того какъ событія первой половины XIV в. перетянули значительную часть населенія изъ объихъ этихъ областей въ московскій край.

Въ то же время ходъ дѣлъ, направляемый колонизаціей, отвлекая впиманіе князей отъ общихъ интересовъ, сосредоточиваль его на мѣстныхъ явленіяхъ. Общество колонизуемой страны дробилось, отношенія локализовались, обособлялись. Отсюда происходила другая рѣзкая черта жизни, отличавшая сѣверную Русь XIII в. отъ южной прежняго времени. Вслѣдствіс давняго и живаго общенія интересовъ между волостями этой послѣдней общія условія жизни тамъ могущественно дѣйствовали на положеніе мѣстныхъ дѣлъ, а мѣстныя явленія дѣйствовали далѣе предѣловъ своихъ мѣстностей, отражались

на общемъ благосостояніи. Засорится степь кочевниками близъ русской границы, переймуть они южные торговые пути, умреть великій князь въ Кіевѣ и заспорять между собою его младшіе родичи: каждое изъ этихъ событій почувствуется съ большей или меньшей силой во всёхъ волостяхъ, скажется на всёхъ рынкахъ, спутаеть и разстроить множество дъль и разсчетовъ. Въ этомъ отношеніи кіевская Русь похожа была на нервный организмъ, въ которомъ мъстная или даже совершенно внъшняя непріятность производить общее бользненное разстройство: въдь эта Русь и выросла на бассейнъ одной ръки, которая съ своими идущими съ разныхъ сторонъ притоками представляла географическій становой хребеть Русской земли съ его отростками. Съверная Русь при сыновьяхъ и внукахъ Всеволода III не была такимъ чувствительнымъ организмомъ. Перемѣна въ общемъ положенін діль здісь слабо отражалась на містной жизни, какъ и мъстныя явленія мало измъняли общее положеніе діль: подвижность населенія и производимая ею измінчивость отношеній не давали установиться въ странѣ одному центру ни политическому, ни экономическому, и разрывали нити, которыя могли бы связывать этоть центръ съ областями. Поссорятся князья-сосёди, сойдутся съ своими полками, потолкують и разойдутся безь боя; Татары нападуть на какойнибудь уголъ рязанскаго или нижегородскаго края—спасшееся населеніе уб'єжить въ сос'єдніе края, а когда минуеть б'єда, воротится на прежнія м'єста, покинувъ большую или меньшую долю своей массы въ бывшемъ убѣжищѣ. Слѣдовательно, какъ на югъ княжеское владъніе землей по очереди старшинства было возможно только при тесной взаимной связи ея частей, политической, экономической и географической, такъ на съверъ созданная природой страны и колонизаціей разорванность населенныхъ мъстностей и людскихъ отношеній давала готовое основаніе для удёльнаго порядка владёнія.

Наконецъ, сосредоточивая вниманіе князей на мѣстныхъ интересахъ, колонизація производила на нихъ внечатлѣніе, которое, быть можеть, составляло самую глубокую черту въ характерѣ удѣльнаго порядка и всего лучше объясняеть его

происхожденіе. На югѣ впродолженіе трехъ столѣтій смѣнпдось много княжескихъ поколеній въ управленіи Русской землей. Каждое изъ нихъ принималось за это дѣло съ мыслію, что общественный порядокъ, среди котораго опо дъйствуетъ, создался задолго до него, и ни одинъ князь, умирая, не могъ сказать, что онъ совершилъ коренное измѣненіе земскаго строя, который онъ засталь на Руси. Общество кіевской Руси было старше своихъ князей; расширяя и обороняя Русскую землю, они могли считать ее своимъ достояніемъ, которое отцы и дъды ихъ стяжали «трудомъ своимъ великимъ»; правя ею, они поддерживали въ ней существовавшій житейскій порядокъ, опредъляли подробности земскаго строя, но не могли сказать, что они создали самыя основанія этого строя, были творцами общества, которымъ правили. Совсѣмъ иной взглядъ складывался самымъ ходомъ вещей у князей сѣверной Руси. Начиная съ Юрія Долгорукаго, оставившаго своимъ дѣтямъ столько новыхъ городовъ и селеній въ Суздальской землѣ, каждый князь, правившій этой землей или ея частью, покидалъ свое владение далеко не такимъ, какимъ заставалъ его. Край оживаль на его глазахъ: глухія дебри расчищались, пришлые люди селились на новяхъ, возникали промыслы, новые доходы прибывали въ княжескую казну, новые классы завязывались въ обществъ. Путемъ соблазнительной административной догики, которой не чуждались и позднейшие правители, гораздо болье привычные къ анализу явленій, князь, собпраясь писать духовную и припоминая всв новости, совершившіяся при немъ въ его отчинъ, приходилъ къ мысли, что все это-его личное діло, создано имъ, его личными усиліями, и по праву можетъ быть передано имъ женъ п дътямъ, мимо братьевъ и племянниковъ. Въ половинѣ XII в. одинъ изъ южныхъ князей, Изяславъ Мстиславичъ волынскій, считалъ себя въ правъ распоряжаться Кіевомъ и Переяславлемъ помимо очереди старшинства только потому, что взяль ихъ съ бою у соперниковъ, «своей головой добыль» эти города, какъ говориль самъ въ оправданіе присвояемаго имъ права. Если мысль о личной собственности возникала въ головъ этого князя изъ права

завоеванія у своихъ же родичей, то у сіверныхъ князей она выростала изъ взгляда на свое княжество, подобнаго тому, какимъ хозяпнъ смотритъ на свой домъ, имъ же построенный. домовитыхъ суздальскихъ князей-хозяевъ Родоначальникъ Юрій Долгорукій, такъ усердно обзаводившій свою волость новыми городами и деревнями, не успълъ еще усвоить этотъ взглядъ и отръшиться отъ наслъдственной привязанности, которая влекла его къ Кіеву. Въ дѣтяхъ его этотъ взглядъ становится уже очень зам'ьтенъ. Въ немъ надобно вид'ьть истинный источникъ отчужденія Андрея Боголюбскаго отъ южной Руси и его стремленія обособить отъ нея свою сіверную волость въ политическомъ и даже церковномъ отношении. Онъ бралъ Кіевъ своими полками, но не имѣлъ охоты садиться на его «златокованный столъ», предметь думъ и желаній для южнаго князя XII в. Андрей прожиль всю жизнь на сѣверѣ и видълъ, какъ при отцъ его оживалъ этотъ край и выростала въ немъ новая Русь. На югъ онъ бывалъ на короткое время съ полками отца и въ последнюю поездку бежаль оттуда украдкой на свою Клязьму. По смерти отца онъ хвалился, что Суздальскую землю «городами и селами великими населиль и многолюдной учиниль»: онь могь сказать, что это они съ отцомъ сдълали суздальскую Русь, и не имълъ охоты дълиться ею съ другими, вводить ее въ кругъ общаго родоваго владінія князей; онъ распоряжался ею, какъ «самовластець», по выраженію южнаго л'этописца, т. е. не обращая вниманія на другихъ князей и на обычные порядки управленія. Подобно старшему брату поступаль и Всеволодь, а ихъ образъ дъйствій сталь преданіемъ, правиломъ для потомковъ послъдняго. Мысль: это мое, потому что мной заведено, пріобр'ятено, эта мысль, внушаемая колонизаціей цёлому ряду княжескихъ покольній, сгладила самую существенную юридическую черту, отличавшую княжеское владение отъ частнаго, отъ простой земельной собственности; а удёльный порядокъ зародился въ тотъ моментъ, когда княжеская волость усвоила себъ юридическій характеръ частной вотчины привидегированнаго землевладѣльца.

Остается обозначить, какой видь принядо гражданское общество въ рамкахъ удѣльнаго порядка, подъ дѣйствіемъ экономическаго быта, какой создавался въ колонизуемой странѣ.

Каждый удёльный князь подобно великому им'єль свой дворъ, свою дружину. Это были вольные слуги-землевладъльцы; по крайней мъръ въ такомъ двойственномъ значении разсматривають ихъ договорныя грамоты князей XIV и XV в., основные памятники междукняжескаго права тёхъ вёковъ. Какъ вольные слуги, дружина и теперь составляла подвижную, бродячую ратную массу, кочевавшую по русскимъ княжествамъ въ силу права вольнаго слуги выбирать себъ мъстомъ службы любой изъ тогдашнихъ княжескихъ дворовъ. Но какъ землевладыльцы, эти вольные слуги уже тогда начинали складываться въ земскій классь, отбывавшій финансовыя и нікоторыя ратныя повинности по землё и водё, по мёсту землевладънія. По своимъ поземельнымъ отношеніямъ бояре и вольные слуги уже въ XIV в. составляли увздные міры или землевладъльческія общества, подобныя тымь, на какія дылился классъ городовыхъ дворянъ и дётей боярскихъ XVI и XVII в. слуга, служившій великому князю московскому Вольный Димитрію Ивановичу, по вотчинь своей могь входить въ составъ какого-нибудь увзднаго общества землевладвльцевъ въ серпуховскомъ удѣлѣ князя Владиміра Андреевича и въ случав осады защищать свой увздный городъ.

Не смотря на такое простое опредёленіе своихъ служебпыхъ и поземельныхъ отношеній, этотъ классъ бояръ и вольныхъ слугъ среди удёльнаго общества XIV в. въ значительной степени былъ соціальнымъ и политическимъ анахронизмомъ. Въ его общественномъ положеніи находимъ черты, которыя совсёмъ не шли къ удёльному порядку, къ общему направленію удёльной жизни. Строгое разграниченіе служебныхъ и поземельныхъ отношеній вольныхъ слугъ, какое проводятъ договорныя грамоты князей XIV и XV в., мало согласовалось съ стремленіемъ удёльнаго княжескаго хозяйства соединить личную службу вольныхъ слугъ съ землевладёніемъ въ
удёль, закрѣпить первую послёднимъ. Возможность для воль-

наго слуги служить въ одномъ княжествъ и оставаться землевладъльцемъ въ другомъ противоръчила стремленію удъльныхъ князей возможно болбе замкнуться, обособиться другь отъ друга политически. Съ этой стороны бояре и вольные слуги зам'тно выділялись изъ состава удільнаго гражданскаго общества. Положеніе остальныхъ классовъ въ удёлё опредёлядось болье всего поземельными отношеніями къ князю, вотчиннику удъла. Хотя землевладъние теперь все болъе становилось и для бояръ основой общественнаго положенія, однако они один продолжали поддерживать чисто личныя отношенія къ князю, вытекавшія изъ служебнаго договора съ нимъ и сложившіяся еще въ то время, когда не на землевладініи основывалось общественное значение этого класса. Такія особенности въ политическомъ положении служилыхъ людей не могли создаться изъ удёльнаго порядка XIII—XIV вёковъ: онё очевидно были остатками прежняго времени, когда господствоваль очередной порядокъ княжеского владения и ни князья, ни ихъ дружины не были прочно связаны съ мъстными областными мірами; он'в не шли къ тому времени, когда Русская земля распадалась на удёльныя опричнины, которыя, переходя къ дътямъ по завъщанію отцовъ, съ каждымъ покольніемъ подвергались дальнъйшему дробленію. Самое право выбирать мъсто службы, признаваемое въ договорныхъ грамотахъ князей за боярами и вольными слугами и бывшее одной изъ политическихъ формъ, въ которыхъ выражалось земское единство кіевской Руси, теперь стало несвоевременнымъ: этотъ классъ и на сверв попрежнему оставался ходячимъ представителемъ политическаго порядка, уже разрушеннаго, продолжалъ служить соединительной нитью между частями земли, которыя уже не составляли цёлаго. Поэтому нельзя видёть ничего неожиданнаго въ томъ, что въ Златой Дъпи \*) одно поучение уговариваетъ бояръ служить върно своимъ князьямъ, пе переходить изъ удёла въ удёлъ, считая такой переходъ измёной наперекоръ продолжавшемуся обычаю. Въ тъхъ же договорныхъ

<sup>\*)</sup> По редакціи XIV в.

княжескихъ грамотахъ, которыя признаютъ за боярами и вольными слугами право служить въ одномъ княжествѣ, оставаясь землевладальцами въ другомъ, встрачаемъ совсамъ иное условіе, которое лучше выражало собою удільную дійствительность, расходившуюся съ унаслёдованнымъ отъ прежняго времени обычаемъ: это условіе затрудняло для князей и ихъ бояръ пріобрѣтеніе земли въ чужихъ удѣлахъ и запрещало имъ держать тамъ закладней и оброчниковъ, т. е. запрещало обывателямъ увзда входить въ личную или имущественную зависимость отъ чужаго князя или боярина. Съ другой стороны, жизнь при съверныхъ княжескихъ дворахъ XIV в. наполнялась далеко не тъми явленіями, какія господствовали при дворахъ прежнихъ южныхъ князей и на которыхъ воспитывались понятія и привычки тогдашнихъ дружинъ. Въ одномъ сказаніи о побоищ'в на Калк'в читаемъ, что до нашествія Монголовъ было на Руси много князей храбрыхъ и высокоумныхъ, имъвшихъ многочисленную и храбрую дружину и величавшихся ею \*). Теперь ходъ дёлъ давалъ дружинё случаевъ искать себъ чести, а князю славы. Княжескія усобицы уд'єльнаго времени были не меньше прежняго тяжелы для мирнаго населенія, но не им'єли прежияго боеваго характера: въ нихъ было больше варварства, чѣмъ воинственности. И внѣшняя оборопа земли не давала прежней пищи боевому духу дружинъ сѣверныхъ князей: изъ-за литовской границы до второй половины XIV в. не было энергическаго наступленія на востокъ, а ордынское иго надолго сняло съ князей и ихъ служилыхъ людей необходимость оборонять юговосточную окраину, служившую для южныхъ князей XII в. главнымъ интомникомъ воинственныхъ слугъ, и даже послъ Куликовскаго побонща въ эту сторону шло изъ Руси больше денегъ, чемъ ратныхъ силъ. Но всего чувствительне была перемъна, происшедшая въ экономическомъ положеніи служилаго класса. Въ давнія времена Х віка онъ вмість съ князьями собиралъ дань съ подвластнаго населенія натурой п этой

<sup>\*)</sup> Полн. Собр. Лѣт. XV, 336.

данью выгодно торговать съ Хозарами, съ Византіей. Потомъ, когда усивхи торговди разлили въ странъ оборотный капиталь по всемь классамь общества, князья стали заменять прежніе поборы денежными налогами и давать своимъ боевымъ слугамъ денежное жалованье. Съ половины XII в. стало замѣтно, съ конца еще замѣтнѣе обѣднѣніе Руси. Оно обнаруживалось между прочимъ въ ностепенномъ вздорожаніи денегъ-знакъ, что одною изъ причинъ его былъ упадокъ внышней торговли, ослабившій приливъ драгоцыныхъ металловъ изъ-за границы. Русская ходячая гривна, такъ-называемая *тривна кун* становилась все легков снъ е: въ начал XIII в. она содержала въ себѣ только  $\frac{1}{4}$  фунта серебра, а въ 1230 г. равнялась въ Новгород $^{\pm}$  даже  $^{1}/_{7}$  ф., тогда какъ въ бол $^{\pm}$ е раниее время ходили гривны въ треть фунта и даже въ полфунта \*). Но въ одномъ позднѣйшемъ лѣтописномъ сводѣ сохранилось размышленіе стараго л'ьтописца XIII—XIV в., который, ставя современнымъ ему служилымъ людямъ въ образецъ жизнь прежнихъ дружинъ, замѣчаетъ, что княжіе слугн прежняго времени не говорили: «мало мнѣ, князь, 200 гривенъ» \*\*). Лътописецъ-обличитель хочетъ сказать, что его ратные современники говорили это своему князю, и расположенъ видъть въ этомъ слъдствіе роскоши и «несытства» дружниы своего времени. В роятные, что въ этой дружинной жалобы сказалось обычное затрудненіе, испытываемое служащими людьми среди народно-хозяйственныхъ переломовъ, когда прежній окладъ служилаго жалованья теряетъ на рынкѣ прежнюю цѣну. Большинство князей XIII—XIV в. не могло вывести дружину изъ этого затрудненія. Они сами должны были тяжело чувствовать общее колебание отношений политическихъ и экономическихъ, какимъ характеризуется русская жизнь того времени. Тогда быстро измѣнялись княжескія состоянія и за немногими исключеніями измінялись къ худшему: одни удільныя хозяйства едва заводились, другія уже разрушались и ни одно не стояло на твер-

<sup>\*)</sup> См. приложеніе къ этой страницѣ.

<sup>\*\*)</sup> Полн. Собр. Р. Лът. V, 87.

домъ основаніи; никакой источникъ княжескаго дохода не казался надежнымъ. Измѣнчивость состояній заставляла служилый классъ искать обезпеченія въ экономическомъ источникъ, который быль надежнее другихъ, хотя вместе съ другими испытываль действіе неустроенности общественнаго порядка, въ землевладѣніи: оно по крайней мѣрѣ ставило положеніе боярина въ меньшую зависимость отъ хозяйственныхъ случайностей и капризовъ князя, нежели денежное жалованье и административное кормленіе. Такъ служилые люди на сѣверѣ усвояли себъ интересъ, господствовавшій въ удъльной жизпи, стремленіе стать сельскими хозяевами, пріобрѣтать земельную собственность, населять и расчищать пустоши, а для успѣха въ этомъ дѣлѣ работить и кабалить людей, заводить на своземляхъ поселки земледвльческихъ рабовъ-страдниковъ, выпращивать землевладёльческія льготы и ими приманивать вольныхъ крестьянъ на свои земли. И въ кіевской Руси прежняго времени были въ дружинъ люди, владъвшіе землей; тамъ сложился и первоначальный юридическій типъ боярина-землевладъльца, основныя черты котораго долго жили на Руси и оказали спльное дъйствіе на характеръ позднъйшаго кръпостнаго права. Но, въроятно, боярское землевладъние тамъ не достигло значительныхъ размъровъ или закрывалось другими интересами дружины, такъ что не производило замътнаго дъйствія на ея политическую роль. Теперь оно получило важное политическое значение въ судьбѣ служилаго класса и съ теченіемъ времени изм'єнило его положеніе и при двор'є князя, и въ мъстномъ обществъ.

По сказанному выше объ общественныхъ вершинахъ можно уже судить, какъ и все остальное общество съверовосточной, верхневолжской Русп XIII и XIV в. мало было похоже на прежнее общество средняго Днъпра. Двъ тъсно связанныя между собою черты, отличавшія его отъ этого послъдняго, особенно близко касаются изучаемаго правительственнаго учрежденія. Во-первыхъ, это общество бъднъе прежняго южнорусскаго. Капиталъ, который созданъ былъ и поддерживался живой и давней заграничной торговлей кіевскаго юга, на суз-

дальскомъ съверъ въ тъ въка является столь незначительнымъ, что перестаетъ оказывать замътное дъйствіе на хозяйственную и политическую жизнь народа. Соразмърно съ этимъ уменьшилось и то количество народнаго труда, которое вызывалось движеніемъ этого капитала и сообщало такое промышденное оживление городамъ Дибира и его притоковъ. Это сокращение хозяйственныхъ оборотовъ, какъ мы видёли, обнаруживалось въ постепенномъ вздорожаній денегъ. Землевладільческое хозяйство съ его отраслями, сельскими промыслами, теперь оставалось если не совершенно одинокой, то болбе прежняго господствующей экономической силой страны. Но очень долго это было подвижное, полукочевое хозяйство на нови, переносившееся съ одного едва насиженнаго мъста на другое нетронутое, и рядъ поколѣній долженъ былъ подсѣкать и жечь лѣсъ, работать сохой и возить навозъ, чтобы создать на верхневолжскомъ суглинкъ пригодную почву для прочнаго, осъдлаго земледълія.

Вмѣсть съ тьмъ изъ строя общественныхъ силъ на съверѣ выбыль и классь, преимущественно работавшій торговымъ каниталомъ, тотъ классъ, который состоялъ изъ промышленныхъ обывателей большихъ волостныхъ городовъ прежняго времени. Въ суздальской Руси ему не посчастливилось съ той самой поры, какъ сюда стала замътно отливать русская жизнь съ дивировскаго югозапада. Старые города здвиняго края Ростовъ и Суздаль, послѣ политическаго пораженія, какое потерпѣли они тотчасъ по смерти Андрея Боголюбскаго въ борьбѣ съ «новыми» и «малыми» людьми, т. е. съ пришлымъ низшимъ населеніемъ заокскаго Залѣсья, потомъ не поднимались и экономически. Изъ новыхъ городовъ долго ни одинъ не заступалъ ихъ мъста въ хозяйственной жизни страны и никогда ни одинъ не заступилъ его въ жизни политической, не сдълался самобытнымъ земскимъ средоточіемъ и руководителемъ мѣстнаго волостнаго міра, потому что ни въ одномъ обыватели не сходились «на вѣче, какъ на думу», и въ силу старшинства своего города не постановляли решеній, обязательныхъ для младшихъ городовъ области. Это служитъ яснымъ

знакомъ того, что въ суздальской Руси XIII и XIV в. изсякли источники, изъ которыхъ прежде старшій волостной городъ почерналъ свою экономическую и политическую силу. Вмъстъ со вздорожаніемъ денегъ надала политическая ціна посадскаго человька сравнительно съ горожаниномъ кіевской Руси. Послідній въ Х в. стоить высоко надъ сельскимъ смердомъ н приближается къ мужамъ княжимъ, къ большимъ людямъ общества. Въ XIV в. посажаниих сливается въ одинъ классъ съ поселяниномъ подъ общимъ названіемъ чернаго человика: такъ грамоты великихъ и удбльныхъ князей того вбка говорять, что у чернаго человъка нельзя покупать земли въ селъ н двора въ городъ. Послъ, когда Московское государство устроилось, увздные и посадскіе люди, т. е. сельскіе и городскіе обыватели, въ иныхъ мъстахъ соединялись въ одномъ и томъ же областномъ мірскомъ учрежденін, въ земской избы, сливались въ одинъ увздный тяглый міръ, какъ одинаково нассивные элементы государства, мъстныя орудія центральной администраціи. Языкъ московскихъ канцелярій довольно выразительно отмътилъ тягловое и экономическое различіе и одинаковое подитическое положение обоихъ этихъ элементовъ, назвавъ однихъ черносошными людьми, другихъ людьми черных сотень и слободь. Вмёстё съ выходомъ областнаго города изъ строя активныхъ силъ общества исчезъ изъ оборота общественной жизни и тотъ рядъ интересовъ, который прежде создавался отношеніями обывателей волостнаго города къ другимъ общественнымъ спламъ.

Итакъ съ XIII в. общество съверовосточной суздальской Руси, слагавшееся подъ вліяніемъ колонизаціи, стало бъдите и проще.

## Глава V.

Согласно ст политическимт характеромт удъльнаго князя на съверъ и удъльное управление было довольно точною копіей устройства древнерусской боярской вотчины.

Чтобы облегчить себѣ изученіе боярской думы, какою является она при удёльныхъ и великихъ князьяхъ на сѣверѣ съ XIII в., надобно припомнить въ общихъ чертахъ механизмъ, посредствомъ котораго управлялось удёльное княжество тёхъ въковъ. Въ нашей исторической литературъ этотъ механизмъ и особенно тѣ его колеса, которыя находились ближе къ князю, не привлекли къ себъ всего вниманія, какого они заслуживають по своему значению въ исторіп нашего государственнаго устройства. Между тёмъ именно эти ближайшія къ князю центральныя части административной машины удёльнаго времени всего болье дълають понятнымъ тотъ своеобразный характеръ, съ какимъ является изучаемое нами учреждение при , князьяхъ XIV и XV в. Памятники того времени очень скудны и не воспроизводять съ достаточною полнотой существовавшаго въ удёлахъ правительственнаго порядка; но въ московскомъ государственномъ управленіи долго сохранялись мелкія, иногда малозамътныя черты, унаслъдованныя имъ отъ этого удъльнаго порядка. Надобно внимательно всматриваться въ сложное и запутанное зданіе московской приказной администраціи, чтобы разглядьть въ ней остатки этой старой правительственной кладки удёльныхъ вёковъ. Воть почему предпринимаемая попытка изобразить управленіе удёльнаго княжества не могла освободиться отъ мелочныхъ разысканій и навірное не свободна ни отъ недомолвокъ, ни даже отъ значительныхъ обмолвокъ.

Администрація, дѣйствовавшая по удѣламъ, вездѣ имѣла одинаковыя основанія, различаясь въ большихъ и малыхъ княжествахъ развѣ только сложностью административнаго персонала. Она очень точно соотвѣтствовала характеру, какой сообщала колонизація удѣльному князю-вотчиннику, его удѣльному хозяйству и обществу, стоявшему подъ его управленіемъ.

Наши привычныя понятія о центральномъ и м'єстномъ управленіи мало приложимы къ административному устройству удёла. Въ немъ дъйствовали рядомъ два порядка учрежденій, между которыми существовало отношеніе, совсьмъ непохожее на то, какое мы привыкли представлять между органами центральнаго и мѣстнаго управленія. Одинъ изъ этихъ порядковъ, который можно назвать тогдашнимъ центральнымъ управленіемъ, составляло дворцовое въдомство; другимъ была администрація намъстниковъ и волостелей, которая по своему отношению къ правительственному центру далеко не походила на нынъшнее областное управленіе. Но между обоими этими порядками существоваль еще третій, посредствующій и смішанный, который не имъетъ ничего себъ подобнаго въ нынъшнемъ управлении: это администрація частныхъ привилегированныхъ вотчинниковъ. Указанные три ряда учрежденій соотвѣтствовали тремъ разрядамъ, на которые дёлились земли въ удёльномъ княжествё по своему отношенію къ владъльцу удъла: первый рядъ въдалъ земли дворцовыя, второй-черныя, третій-земли служилыя.

Средоточіемъ перваго порядка удѣльныхъ учрежденій былъ дворецъ князя въ широкомъ смыслѣ этого слова: это было обширное хозяйственное вѣдомство, въ которомъ предметами управленія были, во-первыхъ, дворцовыя земли, села, деревни и различныя угодья съ предметами дворцоваго потребленія, потомъ дворцовые слуги и дѣловые люди съ ихъ разнообразными службами и издѣльями на дворецъ. Въ этомъ вѣдомствѣ надобно различать два главныя отдѣленія, между которыми довольно своеобразно распредѣлялись обозначенныя сейчасъ статьи княжескаго дворцоваго хозяйства: однимъ былъ дворецъ въ тѣсномъ смыслѣ, состоявшій подъ управленіемъ дворецкаго; другое отдѣленіе составляли дворцовые пути. Начнемъ съ послѣднихъ.

Великіе князья Василій Темный и Иванъ III, перечисляя въ духовныхъ грамотахъ областные города своихъ княжествъ, различаютъ въ административномъ составѣ городовой области или уѣзда волости, *пути* и села: городъ обыкновенно является въ этихъ грамотахъ съ своими «волостьми и съ путьми и съ селы». Какъ извѣстно, волости были административные округа,

на которые раздылялся укздь. Духовныя разумьють подъ селами собственно дворцовыя села, разсімным по разнымъ волостямъ и имъвшія особое управленіе. Но что такое были пути? Великій князь Василій Димитріевичь въ своихъ духовныхъ упоминаеть о Нерехть съ варницами, бортниками и бобровниками, потомъ о переяславской волости Юлкѣ «также со всѣми людьми, котораго пути въ ней люди ни будутъ» \*). Значить, по путямъ распредълены были разные дворцовые люди, такъ часто упоминаемые въ княжескихъ духовныхъ XIV и XV в., всв эти бортники, бобровники, садовники, исари и т. п. Уже въ договорной грамоть сыновей Калиты 1341 г. названы три пути: сокольничій, конюшій и ловчій. Въ актахъ XV—XVI в. встръчаемъ указанія на составъ и устройство каждаго изъ этихъ въдомствъ. Къ ловчему пути принадлежали государевы бобровники и псари, къ сокольничему сокольники и другіе служители государевой птичьей охоты; въ конюшемъ вмъстъ съ лощадьми и конюхами въдались и государевы луга, разсъянные по разнымъ убздамъ государства. Но кромъ трехъ указанныхъ путей въ актахъ XVI в. встръчаемъ еще два: стольничій п чашиший. Уже въ XIV в. при дворахъ великихъ и значительныхъ удбльныхъ князей являются въ штать придворныхъ должностныхъ лицъ стольникъ и чашникъ. При московскомъ царскомъ дворѣ XVI—XVII в. эти сановники уже не имѣли спеціальнаго административнаго значенія: стольничество превратилось въ званіе или служебный чинъ, а чашникъ сталъ простымъ оберъ-шенкомъ безъ правительственной должности, «государю пить подносилъ». Но въ удъльное время тотъ и другой управляль особымь дворцовымь выдомствомь; у того и другаго быль свой «путь». Чашничій путь быль вѣдомствомъ дворцоваго пчеловодства и государевыхъ питей; въ немъ въдались села и деревни дворцовыхъ бортниковъ, лѣсныхъ пчеловодовъ вмѣстѣ съ бортными дворцовыми лѣсами. Къ стольничему пути принадлежали дворцовыя рыбныя довли и также, кажется, дворцовые сады и огороды съ дворцовыми рыболовами, са-

<sup>\*)</sup> Собраніе государ. грам. и догов. І, стр. 202, 389, 81 и 84.

довниками и огородниками. Уставная грамота 1555 г. говоритъ переяславскихъ «рыболовахъ и всѣхъ крестьянахъ еще стольнича пути». Въ началъ XV в. стольникъ въ Московскомъ княжествъ былъ еще судебно-административной властью для людей, земель и водъ этого пути. Когда нужно было помочь частному владъльцу заселить его пустыя земли, на которыя могли падать повинности этого въдомства или которыя находились въ предвлахъ его административнаго округа, правительство давало землевладъльцу жалованную грамоту, по которой пи намъстникъ того увзда, ни стольникъ, ни посельскій съ ихъ тіунами не могли ни брать съ поселенцевъ тіхъ земель своихъ поборовъ, ни судить ихъ ни въ чемъ кромѣ душегубства и разбоя съ поличнымъ \*). Всѣ эти вѣдомства, судя по указаніямъ позднѣйшихъ актовъ, въ удѣльное время были точно разграничены между собою и обособлены отъ другихъ правительственныхъ учрежденій. Изъ одной грамоты Тропцкаго Сергіева монастыря 1599 г. узнаемъ, что находившійся въ Муромскомъ увздв царскій лугь Конюшъ-островъ управлялся Конющеннымъ приказомъ, а рыбныя ловли въ озеркахъ на этомъ островъ состояли въ въдомствъ приказа Большаго Дворца. Въ началъ XVI в. переяславские рыболовы стольнича пути, живя особою слободой на посадъ г. Переяславля, не зависъли отъ переяславскаго нам'єстника, не тянули ни въ чемъ съ черными городскими людьми, а тянули «въ поварню великаго князя», управлялись особымъ «волостелемъ стольнича пути», были подданы ему «судомъ и кормомъ» и выбирали своего «старосту рыболовля», безъ котораго волостель не могъ судить никакого суда. Въ составъ городскаго населенія Переяславля

<sup>\*)</sup> Грамота 1423 г. въ Акт. Арх. Эксп. Т, № 21. По сотной выписи 1562 г. переяславскіе рыболовы ловили одну ночь «на стольника» (тамъ же, № 261). Вѣроятно, это—особое пожалованіе какому-нибудь лицу, получившему «стольничество съ путемъ», а не должностной административный доходъ стольника, тогда уже не управлявшаго стольничимъ вѣдомствомъ: по грамотѣ 1555 г. переяславскихъ дворцовыхъ рыболововъ вѣдали судомъ и оброкомъ московскіе казначен. Въ уставной грамотѣ 1506 г. (тамъ же, № 143) нѣтъ этой «ночи на стольника».

эта слобода была совершенно обособленнымъ административнымъ округомъ: о дѣвицѣ, выходивией изъ нея замужъ на сторону, говорили, что она выходила «изъ стольнича иути на посадъ или въ волостъ». Но на томъ же посадѣ Переяславля стояло 20 дворовъ сокольниковъ «сокольнича пути»: еще новый мірокъ въ административномъ составѣ города съ своимъ управленіемъ на мѣстѣ и съ особымъ пунктомъ прикрѣпленія въ центрѣ, при дворцѣ государя; этимъ пунктомъ служилъ сокольничій. Такъ посадъ небольшаго города, въ которомъ считалось всего 400 тяглыхъ дворовъ во второй половинѣ XVII в., раздѣленъ былъ въ XVI в. между тремя особыми вѣдомствами, которыя различались между собою не свойствомъ административныхъ отправленій, не родомъ правительственныхъ дѣлъ, а родомъ управляемыхъ лицъ \*).

Управленіе путей составляло особую административную систему, которая, исходя изъ княжескаго дворца, переръзывала областное управленіе намъстниковъ и волостелей. По городамъ и сельскимъ волостямъ княжества разсѣяны были слободы, села и деревни, приписанныя къ тому или другому пути, находившіяся въ очень слабой административной связи съ общимъ областнымъ управленіемъ или даже совершенно отъ него обособленныя. Каждый путь состоялъ изъ этихъ раскиданныхъ тамъ и сямъ клочковъ, иногда очень мелкихъ: московскій сокольничій вѣдалъ во всѣхъ дѣлахъ кромѣ душегубства и разбоя съ поличнымъ дворцовыхъ сокольниковъ и на посадѣ г. Переяславля, и въ Авнежской волости Вологодскаго уѣзда, и вездѣ, гдѣ ни находились поселенія людей этого званія или промысла. Пути переплетались не только съ общимъ областнымъ управленіемъ, но

<sup>\*)</sup> Акт. Арх. Эксп. I, №№ 242, 143 и 147; IV, стр. 349. Сборникъ грамотъ Троицк. Сергіева монастыря, составленный въ XVII в. при архим. Діонисіи, въ библіотекѣ Тр. Серг. лавры, № 530, л. 962. Такое же административное значеніе имѣли чашникъ, стольникъ и другіе упомянутые выше во II главѣ дворцовые сановники при дворѣ молдавскихъ господарей XV вѣка: такъ чашникъ управлялъ тѣмъ староствомъ, гдѣ приготовлялось лучшее вино. Калуженящкаго, Documenta moldawskie etc., стр. 21, 28, 44 и др.

и между собою. Въ Бортномъ стану (Переяславскаго увзда), который самымъ названіемъ своимъ указываеть на принадлежность чашничу пути, въ XVI в. Лихая Слободка входила въ составъ ловчаго пути. Повельскій станъ быль сельскимь административнымъ округомъ Дмитровскаго увзда. Въ немъ находилось село Куликово, по нфкоторымъ признакамъ дворцовое, составлявшее съ своими многочисленными деревнями и пустошами особый сельскій округь подъ высшимъ управленіемъ великокняжескаго дворецкаго; но среди этихъ деревень замѣшались двѣ деревни сокольнича пути и одна псарская, следовательно принадлежавшая ловчему пути. Не смотря на свою разбросанность, селенія каждаго пути соединялись въ волости, которыми управляли особые волостели стольнича, чашнича или другого пути, отличные отъ обыкновенныхъ непутныхъ. Эти путные управители дъйствовали посредствомъ выборныхъ старостъ отдёльныхъ путныхъ сель п слободъ, бортныхъ, рыболовлихъ и другихъ. Въ половинѣ XVI в. эти въдомства еще носили старыя удъльныя названія путей конюшаго, чашнича, стольнича; область каждаго изъ нихъ дѣлилась на части, называвшіяся по именамъ городовъ или увздовъ, въ которыхъ находились земли и селенія, принадлежавшія тому или другому пути: такъ былъ стольничъ путь костромской, переяславскій и др. Отсюда необычайная дробность удѣльнаго управленія, увеличивавшаяся еще тімь, что и среди путнаго округа появлялись въ свою очередь селенія совсёмъ другихъ въдомствъ: въ волосткъ чашнича пути Славцовъ Владимірскаго увзда, выдвлявшейся изъ мвстной увздной администраціи подъ управленіемъ путнаго великокняжескаго волостеля, въ 1504 году встръчаемъ три деревни митрополичьи, не имъвшія ни въ чемъ кромъ душегубства п разбоя съ поличнымъ никакого отношенія ни къ путной, ни къ увздной администраціи \*). Въ этой дробности управленія удільнаго времени, унаслідованной потомъ администраціей Московскаго государства, сказывался древній

<sup>\*)</sup> Сборн. гр. Тр. Серг. мон. № 530, л. 678. Акты Ист. I, № 295. Акты Арх. Эксп. I, №№ 215 и 139. О. Горчакова, О земельн. владѣніяхъ митрополитовъ, патріарховъ и св. Синода, приложенія, стр. 42. Арх. ист.-юр. свѣд., Калачова, кн. 3, отд. 2, стр. 48, 55 и 59.

административный взглядъ, столь непохожій на установившійся позднѣе. Позднѣйшее управленіе стремилось сосредоточить въ извѣстномъ вѣдомствѣ все населеніе, но только по нѣкоторымъ административнымъ дѣламъ; древнее напротивъ сосредоточивало въ немъ всѣ дѣла, но не всего населенія, а лишь какой-либо его части. Первое административно дробило лица, централизуя общество, если можно такъ выразиться; второе, дробя общество, щадило лицо, представляя его недѣлимой единицей со всѣми его многообразными житейскими отпошеніями. Въ такомъ порядкѣ было одно удобство, исчезнувшее въ позднѣйшей администраціи при большей сложности людскихъ отношеній: административная сосредоточенность управляемаго лица позволяла ему хорошо знать, куда обращаться съ своими дѣлами.

Итакъ пути были дворцовыя въдомства, между которыми была раздёлена эксплуатація принадлежавшихъ княжескому дворцу хозяйственныхъ угодій. Но эти вѣдомства касались и педворцовыхъ земель. Пути можно было бы назвать промысловыми регаліями, еслибы право экснлуатацін путныхъ угодій въ княжествѣ принадлежало исключительно княжескому дворцу. Но акты удъльнаго и московскаго времени не указывають на такую исключительность: промысловыя угодья являются простою принадлежностью земельной собственности, и князь удёльный или великій, передавая свою землю въ руки частнаго собственника, обыкновенно вмѣстѣ съ нею передавалъ и право пользованія находившимися на ней промысловыми угодьями, передаваль ее, по обычному выраженію грамоть, «и съ л'єсомъ и со всёми угодыи». Такъ Иванъ IV промънялъ боярину кн. Кубенскому упомянутое село Куликово со всеми деревнями, между которыми были две сокольнича пути, и передача последнихъ не оговорена въ акте ничьмъ, что показывало бы, что передавалась хозяйственная статья, составлявшая особенное и исключительное право казны. По актамъ XV и XVI в. борти встрвчаются и на земляхъ частныхъ владельцевъ, которые владеють ими на одинаковомъ правъ съ прочими своими землями, а изъ Уложенія царя Алексъя знаемъ, что частныя лица владёли на правъ собственности бобровыми гонами, бортными ухожьями и другими угодьями

не только въ своихъ, но и въ чужихъ, даже «государевыхъ» льсахъ. Великая княгиня Марья Ярославна въ льготной грамотъ 1453 г. на деревни Киржацкаго монастыря въ Переяславскомъ увздв пишетъ, что въ бортное дубье, какое есть на твхъ монастырскихъ земляхъ, чашникъ княгининъ и староста бортный не вступаются. Это не значить, что монастырь не могъ пользоваться своимъ бортнымъ дубьемъ безъ особаго пожалованія права на то со стороны удъльнаго правительства. Отсюда видно только, что монастырскія деревни находились въ округ'в дворцовыхъ бортниковъ, съ которымъ онѣ до пожалованія ихъ монастырю составляли одно административное и хозяйственное цѣлое, и что теперь понадобилось опредёлить отношение прежняго начальства, чащника и старосты округа, къ бортному угодью, отошедшему вмъстъ съ деревнями къ новому владъльцу. Въ княжескомъ хозяйствъ бортничество было такимъ же путемъ, какими были рыбныя ловли и луга, а эти статьи не были кияжескими регаліями ни въ удёльное время, ни послё \*). Правда, доходныя угодья, принадлежавшія частнымъ землевладальцамъ, не были свободны отъ налоговъ. Вообще на земли владъльческія и черныя крестьянскія падали разные путные сборы и повин-

<sup>\*)</sup> Въ особенныхъ случаяхъ, при переходъ казенной земли въ частныя руки, право на некоторыя угодья отделялось отъ права на землю. Изъ одной неизданной грамоты Троицкаго Сергіева монастыря по городу Мурому узнаемъ, что въ 1566 году отведены были Краснослѣповымъ въ обмѣнъ на ихъ суздальскую вотчину казенныя деревни въ Муромскомъ утвядт, но съ условіемъ въ государевы оброчныя и откупныя угодья не вступаться, государевъ бортный лісь, находивщійся въ переданныхъ Краснослѣновымъ деревняхъ, «бортное деревье» по полямъ, заполицамъ и лъсамъ, съ пчелами и безъ пчелъ, беречь, не съчь и не поджигать и пчелъ не выдирать, чтобы тоть государевъ бортный лѣсъ не запустѣлъ; за порчу лѣса назначенъ былъ штрафъ въ пользу государя. Какъ видно изъ акта, мёняли землю на землю такъ, чтобы вотчинники получили ровно столько же десятинъ пашни и сѣнокоса, сколько значилось въ ихъ прежней вотчинъ; но въ послъдней не было такого бортнаго леса, такихъ разработанныхъ и доходныхъ угодій, какія находились въ вымѣненныхъ Краспослѣповыми муромскихъ деревияхъ, и мъна не была бы равномърна, еслибы вмъстъ съ землей имъ уступили и эти угодья. Сборн. грам. Тр. Серг. мон. № 530, л. 951.

ности, которые взимались администраціей того пли другого пути смотря по роду налога или подлежавшаго ему угодья. На этп налоги косвенно указывають льготныя грамоты XV и XVI въковъ, освобождавшія отъ нихъ нъкоторыя привилегированныя земли. Въ договоръ сыновей Калиты рядомъ съ конюшимъ путемъ упомянуто о правъ князя «кони ставити», т. е. ставить ихъ на обывательскій кормъ; изъ льготныхъ грамотъ видно, что на Конюшенный приказъ ясельничіе сбирали съ непривилегированныхъ землевладѣльцевъ *туковыя* деньги, что крестьяне кормили государева коня, косили свио на государевыхъ лугахъ, ловчіе съ государевыми бобровниками и псарями, пробажая но частнымъ землямъ на свое дело, брали у крестьянъ кормы себъ и собакамъ, брали людей и подводы на медвъжьи и лисьи поля, что въ пользу стольнича пути взималось езовое, сборъ съ рыбныхъ ловель и т. п. Но все это не сообщало путямъ характера регалій: угодья и доходные сельскіе промыслы подлежали путнымъ налогамъ и повинностямъ наравнъ съ другими доходными статьями городскаго и сельскаго хозяйства. Хлібонашество не было регаліей; однако съ хліба въ землі или на корню казна взимала, какъ извъстно, пошлину или подать, «доколъ рожь изъ земли выйдетъ» или «по кои мъста была рожь въ земли», по выраженію актовъ XVI вѣка \*). Такъ администрація каждаго пути слагалась изъ двухъ главныхъ отправленій: она завъдовала эксплуатаціей извъстнаго хозяйственнаго угодья на дворцовыхъ земляхъ князя и взиманіемъ извістныхъ налоговъ и повинностей, падавшихъ на недворцовыя земли, если онъ не были освобождены отъ того особыми льготными грамотами.

По актамъ удѣльнаго времени управители дворцовыхъ путей вмѣстѣ съ дворецкимъ всего чаще являются при князѣ, какъ его правительственные сотрудники; почти только изъ нихъ

<sup>\*)</sup> А. А. Э. І, №№ 53, 21 и 215. А. И. І, № 74. Уложеніе, Х, 214, 239—243. Собр. гос. гр. и догов. І, № 23. Въ XVII в. одному царю принадлежало право охоты въ подмосковныхъ лѣсахъ верстъ на 30 во всѣ стороны отъ столицы, и владѣльцамъ этихъ лѣсовъ запрещено было рубить ихъ. Существовали ли такія мѣстныя регаліи въ удѣльное время, неизвѣстно. Котоших. стр. 69.

и состояло высшее центральное управление въ съверномъ удъльномъ княжествъ. Къ нимъ можно развъ присоединить еще казначея съ печатникомъ да тысяцкаго съ намъстникомъ, гдъ они были \*). Въ этомъ поглощении центральнаго управления книжескимъ дворцомъ всего явственные сказался политическій характеръ съвернаго удъльнаго князя, хозянна-землевладъльца, для котораго дворцовое хозяйство стало главнымъ предметомъ правительственныхъ заботъ. Но были ли пути, какъ отдъленія дворцоваго хозяйства, подчинены дворецкому, какъ главному управителю дворца, на это не дають прамаго отвъта ни удъльные, ни позднъйшіе памятники. Въроятные, что пути были самостоятельныя въдомства. Московская дворцовая администрація XVI и XVII в. довольно крѣпко держалась обычаевъ п формъ удъльнаго управленія, изъ котораго она развилась. Но въ XVI в. дворецкій московскій не быль первымъ придворнымъ сановникомъ: управитель одного изъ путей, конюшій бояринъ былъ «чиномъ и честію» выше его. Удёльные пути потомъ превратились въ дворцовые приказы; но въ XVII в. не всѣ прежнія путныя вѣдомства вошли въ составъ приказа Большаго Дворца, которымъ управлялъ дворецкій. Притомъ, судя по остаткамъ удёльнаго административнаго языка, уцёлёвшимъ въ позднъйшихъ актахъ, можно думать, что въдомство дворецкаго не только не сосредоточивало въ себѣ всѣхъ путей, но само считалось однимъ изъ нихъ \*\*). Наконецъ удѣльной

<sup>\*)</sup> Къ числу высшихъ придворныхъ сановниковъ удъльнаго времени принадлежалъ еще *окольничій*; но на его въдомство нътъ указаній въ памятникахъ того времени.

<sup>\*\*)</sup> Чашничій путь преобразился въ Сытенный дворъ или приказь, а стольничій раздѣлился на два двора, Кормовой и Хлѣбенный, и всѣ три были подчинены приказу Большаго Дворца, составляли его департаменты. Но конюшій путь сталь самостоятельнымь приказомъ. Государева птичья охота, которую вѣдаль прежде сокольничій, отчислена была къ приказу Тайныхъ Дѣлъ, а звѣриная, которой завѣдовалъ ловчій, входила въ составъ Конюшеннаго приказа. Котоших. 69—82. Въ жалованной грамотѣ В. В. Бутурлину 1654 г. доходы съ дворцовыхъ ярославскихъ рыбныхъ слободъ названы «дворецкаго пути» доходами. Древн. Росс. Вивл. XV, 225. Полн. Собр. Зак. № 125.

администраціи вообще было чуждо стремленіе сосредоточивать в'ядомства; напротивъ, въ ней зам'єтна наклопность дробить власть и управленіе, обособляя административныя части, центральныя и областныя, въ самостоятельныя учрежденія.

Но если дворецкій не быль высшимь управителемь всего дворцоваго хозяйства, значить, въ его управленін сосредоточивался какой-нибудь спеціальный кругъ дёль по этому хозяйству. Кром'в дворовыхъ слугъ дворецкій в'вдалъ дворцовыя земли съ жившими на нихъ крестьянами и несвободными людьми. Начальники путей также въдали крестьянскія поселепія съ ихъ пашнями, но только тогда, когда они служили орудіємъ эксплуатацін того или другого путнаго угодья, принадлежавшаго дворцу. Раздъльная черта здъсь проводилась свойствомъ княжескаго дохода: съ земель, управляемыхъ дворецкимъ, этотъ доходъ шелъ земледъльческими произведеніями, а съ путей продуктами угодій или промысловъ, медомъ, рыбой, мѣхами и пр. На земляхъ вѣдомства дворецкаго были устроены княжескія дворцовыя пашни, поля, засѣваемыя на князя; люди, жившіе на путныхъ земляхъ, пахали только на себя. Говоря короче, дворецкій завідоваль дворцовымь хлібопашествомъ, а управители путей дворцовыми промыслами.

Въ такомъ видѣ является центральное или, говоря точнѣе, дворцовое управленіе въ значительномъ княжествѣ XIV и XV в. Другой правительственный порядокъ простирался на все, что не было прямо приписано къ княжескому дворцу: это были земли тяглыхъ или черныхъ людей, городскихъ и сельскихъ, и земли частныхъ владѣльцевъ, церковныхъ и свѣтскихъ. Это сфера областнаго управленія.

Можеть показаться, что об'в сферы удёльнаго управленія были неодипаковы по самому своему политическому характеру, что среди своихъ дворцовыхъ земель и угодій князь быль частнымъ владёльцемъ-вотчинникомъ, тогда какъ въ отношеніяхъ своихъ къ другимъ частнымъ землевладёльцамъ и къ чернымъ тяглымъ людямъ онъ являлся съ физіономіей и характеромъ государя въ настоящемъ политическомъ смысл'є этого слова. Разница существовала; но она была не полити-

ческая, а административно-хозяйственная. Въ объихъ половинахъ своего княжества, въ дворцовой и педворцовой, князь быль верховнымъ правителемъ, установителемъ одинаково общественнаго порядка и блюстителемъ своего и общаго блага; но неодинаково совершалъ онъ эти государственныя функціи въ той и другой половинъ. Если нужно обозначить эту разницу, примъняясь къ термипологіи государственнаго права, можно сказать, что въ дворцовомъ управленін князь былъ вотчинникомъ съ правами государя, а въ областномъ являлся государемъ съ привычками вотчинника. Это значитъ, что тамъ и здёсь власть его была одна и та же, только дёйствовала различно. Для объясненія этого различія надобно сопоставить удъльное управление съ хозяйственной практикой древнерусскаго землевладанія. Центръ и провинція въ удальномъ кияжествъ, дворецъ и уъздъ намъстника съ волостелями-это почти то же, что въ частной вотчинѣ XV в. боярская запашка и земля, отдаваемая въ оброчное пользованіе. Дворцовыя имущества княжескій дворець эксплуатироваль самь на собственпое содержаніе; остальныя владінія своп князь отдаваль эксилуатировать другимъ лицамъ, боярамъ и слугамъ вольнымъ. Механизмомъ, посредствомъ котораго совершалась хозяйственная эксплуатація дворцовыхъ владіній, и было то, что можно назвать центральнымъ управленіемъ въ княжествъ удъльнаго времени, и мы видъли, какой это былъ по своей конструкціи сложный и дробный механизмъ при видимой простотъ своихъ отправденій. Все остальное, чего дворець не эксплуатироваль самъ, предоставлено было мѣстному управленію. Органы этого мъстнаго управленія, намъстники и волостели съ своими тіунами и доводчиками, были правительственными арендаторами у князя-хозяина, подобно тому какъ перехожіе крестьяне были поземельными арендаторами у вотчинника XV в. Сходство аренды того и другого рода простиралось даже на ея условія. Извѣстно, что въ древнерусскомъ землевладѣніи господствоваль обычай отдавать землю въ наемъ исполу и господствоваль въ такой степени, что крестьянинъ-наниматель звался половником даже и въ томъ случав, когда обязывался по

контракту платить землевладёльцу за пользование его землей гораздо меньше половины валоваго дохода съ арендуемаго участка. Великій князь московскій Семенъ Гордый, отказывая свой удълъ женъ, въ духовной дълаетъ распоряжение по областному управленію, чтобы бояре великаго князя, которые останутся на службѣ у его княгини и будутъ править волостями, отдавали ей половину дохода съ управляемыхъ ими округовъ \*). На такомъ или иномъ условіи князь передавалъ такому правительственному арендатору, намъстнику или волостелю, всѣ права своей власти на арендуемый участокъ территоріи, какія были необходимы для правительственной его эксплуатацін, судъ и расправу, прямые и косвенные налоги. Если измърить широту власти, какой обыкновенно пользовался тогда областной администраторъ, и припомнить, что онъ обыкновенно самъ создавалъ и весь штать подчиненныхъ ему орудій управленія изъ своихъ же дворовыхъ людей, что до половины XV вѣка со стороны центральнаго правительства почти не замѣтно понытокъ регулировать и подчинить постоянному контролю действія областной администрацін; тогда и самое дворцовое въдомство представится намъ своего рода областью, одною изъ единицъ мъстнаго административнаго дъленія, болье обширной и важной для князя, чымь другія единицы, но изолированной отъ нихъ и обнаруживавшей мало дъйствительнаго на нихъ вдіянія. Въ этомъ отношеніи намъстникъ удъльнаго времени вовсе не былъ похожъ на своихъ административныхъ преемниковъ, воеводу и губернатора: по-

<sup>\*)</sup> Собраніе госуд. грам. и дог. І, № 24. Это условіе дѣйствовало и въ кормленіяхъ или путяхъ, какіе давались въ награду за службу чиновникамъ по дворцовому управленію даже въ XVII в. Вояринъ В. В. Бутурлинъ въ 1654 г. пожалованъ былъ дворсчествомъ съ путемъ, въ путь ему даны были дворцовыя ловецкія свободы на посадѣ и въ уѣздѣ г. Ярославля съ тѣмъ, чтобы онъ получалъ половину всѣхъ денежныхъ дворцовыхъ доходовъ, оброчныхъ, таможенныхъ и другихъ, какіе шли съ тѣхъ слободъ, да изъ печатныхъ, откупныхъ и судныхъ пошлинъ, какія сбирались въ приказѣ Большаго Дворца, Бутурлину назначено было 2/3. Древн. Росс. Вивліов. XV, 225 и сл.

слъдніе служили звеньями административной цѣни, связывавшей область съ правительственнымъ центромъ; первый напротивъ разрывалъ эту цѣнь, изолируя область отъ центра. Такимъ образомъ областное управленіе удѣльнаго кияжества нельзя подвести ни подъ одинъ изъ двухъ административныхъ порядковъ, господствовавшихъ въ послѣдующее время: это не была ни система централизаціи, ни система мѣстнаго самоуправленія. Кажется, всего лучше характеризовать этотъ порядокъ, назвавъ его локализаціей управленія.

Въ этомъ можно видъть дъйствительную особенность, отличавшую удёльное управленіе отъ позднёйшаго государственнаго. Со временемъ, когда вмѣстѣ съ правительственными задачами становились сложиве и пріемы управленія, образовались постоянныя связи, соединявшія м'єстную администрацію съ правительственнымъ центромъ. Эти связи большею частію обозначились уже въ то время, когда удъльный порядокъ уступалъ мъсто государственному московскому. Но тогда и центральное управленіе существенно изм'єнплось въ своемъ характер'є, вышедши далеко за предълы дворцоваго въдомства. Впрочемъ изложенное выше описаніе удёльнаго управленія изображаеть последнее въ первоначальномъ и чистомъ, такъ сказать, математическомъ его видъ. Въ сохранившихся памятникахъ, большею частію очень близкихъ ко времени торжества московскаго государственнаго порядка, удъльная администрація обыкновенно является уже съ нѣкоторою примѣсью: въ ней можно замѣтить одну черту, которая проходила связующею нитью между областью и дворцовымъ центромъ, противодъйствуя указанной выше локализаціи управленія, хотя эта черта сама выходила прямо изъ той же локализаціи. Эта своеобразная нить силеталась изъ землевладѣльческой привилегіи.

Князь правиль съ двумя классами, господствовавшими въ обществъ, военно-служилымъ и духовнымъ. Въ рукахъ этихъ классовъ сосредоточивалась частная земельная собственность, и землевладъніе все болье становилось главнымъ экономическимъ средствомъ обезпеченія ихъ общественнаго положенія. Привилегіи, бывшія послъдствіемъ ихъ господствующаго положенія въ обществъ, теперь также переносились на эту экономическую основу, становились опорой главнаго хозяйственнаго ихъ интереса, какъ прежде, когда землевладвніе не было еще такимъ интересомъ, онъ цъплялись за операціи съ движимымъ имуществомъ, болъе всего за главную статью домашняго и промышленнаго хозяйства въ древней Руси, за рабовладѣніе. Привилегированный рабовладёлець X и XI в. теперь превратился въ привилегированнаго землевладёльца. Привилегіи эти состояли въ томъ, что князь передавалъ землевладъльцу правительственную власть, похожую по своему составу на ту, какой облекаль онъ областнаго правителя, именно право суда и обложенія въ извѣстной мѣрѣ. Привилегированная вотчина сохраняла лишь слабую зависимость оть управителя административнаго округа, въ которомъ она находилась: эта зависимость обыкновенно ограничивалась тьмъ, что мъстный управитель удерживаль за собой право судить подвластное вотчиннику населеніе въ важнъйшихъ уголовныхъ дълахъ, часто даже только въ дѣлахъ о душегубствѣ. Какъ извѣстно, власть намъстника города простиралась въ полномъ своемъ объемъ не на весь увздъ этого города, а только на подгородные станы. Вев остальныя сельскія волости управлялись до введенія земскихъ учрежденій XVI в. своими особыми волостелями независимо отъ нам'єстника. Обыкновенно, но не всегда, только важнъйшія уголовныя дъла по этимъ волостямъ и чаще всего только дёла о душегубств' были подсудны нам' стнику. Такимъ образомъ вотчина привилегированнаго землевладельца становидась въ административномъ составъ своего правительственнаго округа тымъ же самымъ, чымъ была сельская волость въ административномъ составъ своего уъзда. Мъстное управленіе, разбившееся, подъ вліяніемъ удільной наклонности дробить власть, на городскіе и сельскіе округа намістниковъ и волостелей съ указаннымъ выше отношеніемъ къ центру, локализовалось еще болье благодаря землевладыльческой привилегіи: привилегированная вотчина сама становилась административнымъ округомъ, волостью въ волости. Предоставляя землевладъльцу правительственную власть надъ людьми его вотчины, удъльное

управленіе совершенно послідовательно освобождало самихъ такихъ волостелей-вотчинниковъ съ ихъ правительственными помощниками, прикащиками, отъ подсудности мъстной власти: , въ искахъ на нихъ они судились княземъ или его «бояриномъ введеннымъ», обыкновенно темъ изъ бояръ, который управлялъ княжескимъ дворцомъ, т. е. дворецкимъ. Вслъдствіе этого въ правительственномъ округъ намъстника или волостеля съ теченіемъ времени, по мъръ развитія привилегированнаго землевладенія, появлялось все больше земель, куда, по выраженію жалованныхъ грамоть, «намъстницы мои и пхъ тіуни не всыдають дворянь своихъ ни по что». Этимъ же объясняется, почему впоследствін, когда въ московскомъ управленіи выступила цълая система приказовъ, носившихъ характеръ настоящихъ центральныхъ учрежденій, привилегированные землевладыльцы и между ними монастыри въдались по своимъ землевладъльческимъ дёламъ въ Дворцовомъ приказ'ь: въ удёльное время, прежде чёмъ сложилась эта система центральнаго управленія, отдъльная отъ дворцоваго въдомства, значение центральнаго правительства имѣло преимущественно это послѣднее вѣдомство.

Значить, дальныйшая докадизація удыльнаго управленія путемъ привилегіп вызвала и реакцію противъ себя, повела къ тому, что извъстный слой областнаго общества и извъстный кругъ мъстныхъ общественныхъ отношеній ускользали изъподъ рукъ областной администраціи и привязывались прямо къ княжескому дворцу, какъ средоточію центральнаго управленія. Но такая же реакція возникла и съ другой стороны, хотя изъ того же источника, изъ землевладельческой привилегии. Оба Судебника, говоря о мъстномъ управленіи, различаютъ намъстниковъ и волостелей «съ боярскимъ судомъ» и мъстныхъ управителей «безъ боярскаго суда». Этотъ терминъ толкують двояко: одни думають, что намёстникъ или волостель съ боярскимъ судомъ имёлъ кромё обычныхъ составныхъ частей власти областнаго управителя еще право такого суда, какой производили въ Москвѣ назначенные для того великимъ княземъ бояре «введенные»; другіе утверждають, что «боярскимъ судомъ» назывался судъ областныхъ управителей, подобный суду бояръ въ ихъ вотчинахъ \*). Но дѣлами, подлежавшими «суду боярскому», далеко не ограничивалась компетенція бояръ введенныхъ, а съ другой стороны, эти именно дъла и не подлежали суду бояръ-вотчинниковъ. Судебникъ 1550 г. очень точно опредъляеть сферу этого суда: «а судъ боярской тоть: которому нам'єстнику дано съ судомъ съ боярскимъ, и ему давати полныя и докладныя (грамоты на холопство), а правыя и б'яглыя давати съ докладу, а безъ докладу правыя не дати». Статья эта, очевидно, уже ограничиваеть объемъ боярскаго суда, въ который первоначально входили, надобно думать, и тѣ дѣла о холопствѣ, рѣшеніе которыхъ излагалось въ правыхъ и бъглыхъ грамотахъ и которыя по этой стать в окончательно решались не областнымъ правителемъ, а по его докладу центральными учрежденіями. Кажется, точнье будеть такое опредъление «боярскаго суда», что это былъ судъ по боярскими дёламъ: значитъ, въ терминё этомъ заключается указаніе на предметы подсудности, а не на судью, которому они подсудны. Боярскимъ назывался собственно судъ по дёламъ о ходонствъ. Эти дъла были первоначальнымъ и существеннымъ содержаніемъ привилегированнаго русскаго замлевладёнія, такъ какъ рабовладение было юридической и экономической основой боярской вотчины. Частное привилегированное землевладініе въ древней Руси развилось изъ рабовладінія. Вотчина частнаго владъльца юридически и экономически зарождалась изъ того, что рабовладълецъ сажалъ на землю для ея хозяйственной эксплуатаціи своихъ холоповъ: земля прикрѣплялась къ лицу, становилась его собственностью посредствомъ того, что къ ней прикрѣплялись люди, лично ему крѣпкіе, составлявшіе его собственность; холопъ становился юридическимъ проводникомъ права владинія на землю и экономическимъ орудіемъ хозяйственной эксплуатаціи послідней. На языкі древнерусскаго гражданскаго права бояринг отъ временъ Русской Правды п

<sup>\*)</sup> Первое миѣніе высказано г. Ланге, второе Костомаровымъ. См. ихъ статьи въ Русск. Вѣстн. 1876 г., № 5, и Вѣстн. Европы 1876 г., № 9. Значеніе бояръ введенныхъ объяснено въ слѣдующей главѣ.

вплоть до указовъ Петра Великаго значилъ не то, что при дворѣ древнерусскаго князя и московскаго царя: здѣсь онъ быль высшимь служилымь чипомь, а тамъ служилымь привилегированнымъ землевладъльцемъ и рабовладъльцемъ; холопъ назывался боярскими, село боярскими селоми, работа на пашив землевладъльца болрским дилом, болрщиной, независимо оть того, носиль ли землевладелець при дворе звание боярина, пли нътъ. На сельскомъ холопъ выработалась прежде всего и вотчинная власть древнерусскаго землевладальца, который иногда съ усивхомъ распространяль ея рабовладвльческія права п пріемы и на вольнонаемныхъ крестьянъ, какъ видно изъ того полусвободнаго состоянія, въ какомъ является «ролейный закупъ», вольнонаемный рабочій-земледілець, на землів частнаго владъльца по Русской Правдъ. Вотъ почему судъ по указаннымъ въ Судебникахъ дѣламъ о ходонствѣ получилъ названіе «боярскаго суда». Суду областныхъ правителей Судебники противополагають судь великаго князя, судъ высшихъ центральныхъ органовъ княжеской власти, следовательно и судъ надъ привилегированными лицами, изъятыми изъ подсудности нам'ьстникамъ и волостелямъ. Надобно думать, что первоначально въ удъльномъ управленіи, любившемъ дробить власть и обособлять ея части, указанныя діла о холопстві вполив принадлежали всемъ безъ различія наместникамъ п волостелямъ, которые всѣ были управителями «съ боярскимъ судомъ». Но съ развитіемъ боярскихъ землевладѣльческихъ привилегій и «боярскій судъ» намістниковъ и волостелей подвергся ограниченію: онъ остался за нікоторыми высшими или наиболье довъренными областными правителями, а для остальныхъ введенъ былъ доклада, контроль или ревизія со стороны центральнаго правительства, какъ тогда попимали контрольный и ревизіонный порядокъ ділопроизводства \*).

<sup>\*)</sup> Этимъ можно объяснить то мѣсто жалованной грамоты 1494 г., гдѣ великій князь Иванъ III, освобождая игумена Троицкаго Сергіева монастыря съ людьми монастырскихъ селъ въ Бѣжецкомъ уѣздѣ отъ подсудности бѣжецкимъ намѣстникамъ, говоритъ, что эти намѣстники «пгуменова прикащика ни моимъ судомъ великаго князя, ни боярскимъ

Значить, вслёдь за дёлами о привилегированных вемлевладъльцахъ къ центральному правительству стали стягиваться и дёла объ ихъ людяхъ, холопяхъ и крестьянахъ, ускользая изъ-подъ юрисдикціп областныхъ управителей или подчиняя ее падзору центральной власти. Изучая дѣятельность боярской думы при киязъ удъльнаго времени, мы увидимъ, что веськругъ развивавшихся поземельныхъ отношеній прикрѣпился къ центру, составивъ главный предметь его правительственныхъ заботъ. Такъ княжеское правительство выступало постепенно изъ тъсной сферы дворцовыхъ дълъ, дворцоваго хозяйства. Землевладъльческая привилегія была причиной ограниченія не только территоріальнаго пространства, но и политическаго объема власти областнаго управителя; она не только сообщала дворцовому въдомству первыя черты характера центральнаго правительства, но и противодъйствовала удъльной локализаціи управленія, сообщая нам'єстнику и волостелю, правительственнымъ арендаторамъ князя, характеръ мъстныхъ органовъ центральнаго правительства, которые стоять подъ нѣкоторымъ надзоромъ последняго.

Изученіе характера удѣльнаго княжескаго владѣнія привело насъ выше къ мысли, что оно сложилось по юридическому типу частной земельной вотчины. Разсматривая политическое устройство княжества удѣльнаго времени, находимъ въ этомъ устройствъ такое же сходство съ хозяйственнымъ управленіемъ той же боярской вотчины. Дворцовое вѣдомство княжества соотвѣтствовало дворцу боярской вотчины съ его боярской запашкой и дворовыми рабочими, дворими, а областное управленіе боярскимъ землямъ, сдаваемымъ въ аренду обыкновенно

судомъ не судятъ ихъ (монастырскихъ) людей». Эта слишкомъ сжато выраженная формула значитъ, что намѣстники не судятъ игуменова при-кащика судомъ, какимъ судились привилегированныя лица и который принадлежалъ князю, а людей монастырскихъ не судятъ боярскимъ судомъ, какому подлежали дѣла о холопствѣ. Здѣсь судъ надъ монастырскими крестьянами названъ уже «боярскимъ судомъ», т. е. судомъ по дѣламъ о холопствѣ, какъ потомъ дѣла о крестьянахъ являются въ вѣдѣніи Холопьяго приказа. А. Арх. Эксн. І, № 131.

крестьянамъ, съ завъдовавшими этимъ населеніемъ прикащиками; наконецъ земли частныхъ привилегированныхъ землевладъльцевъ нъкоторыми чертами своего положенія въ княжествъ напоминали тъ участки въ составъ крупной древнерусской вотчины, которые отдавались во владъніе дворянамъ, прикащикамъ или тіунамъ и тому подобнымъ дворовымъ слугамъ вотчиника за ихъ службу.

## Глава VI.

Боярская дума при князь удъльнаго времени является совътом главных дворцовых прикащиков, боярг введенных, по особо важным дълам.

Согласно со вевмъ строемъ управленія въ княжествв удъльнаго времени и боярская дума при тогдашнемъ князъ является съ такими особенностями, которыя во многомъ отличають ее отъ позднейшаго боярскаго совета московскихъ государей, хотя последній развился прямо изъ первой. Къ сожальнію, трудно рышить, насколько эти особенности новы, т. е. перешли ли онъ въ съверныя княжества XIII и XIV в. по наслъдству съ кіевскаго югозапада, или впервые возникли при княжескихъ столахъ на сѣверовостокѣ. Трудность рѣшить это происходить отъ того, что мы узнаемъ княжескую думу въ объихъ этихъ половинахъ Руси или, точнъе, въ оба эти періода нашей исторіи, кіевскій и удільный, по историческимъ памятникамъ совершенно различнаго характера и слъдовательно узнаемъ ее не съ одинаковыхъ сторонъ. Въ разсказѣ южной льтописи XI и XII в. княжеская дума является преимущественно въ ръшительныя, торжественныя минуты, когда обсуждался вопросъ особенно важный для князя и общества; но мы можемъ только догадываться о томъ, какъ велись текущія дёла управленія въ твхъ ежедневныхъ утреннихъ ея засвданіяхъ, о которыхъ говорить Владиміръ Мономахъ въ своемъ Поученіи. Напротивъ съверный лътописецъ XIII и XIV в. очень ръдко и большею

частію мимоходомъ упоминаеть о княжеской думѣ; мы знаемъ ее больше всего по частнымъ актамъ XIV и XV в., въ которыхъ отражается ежедневный, будничный ходъ высшаго управленія. Впрочемъ черты, которыми обозначаются въ этихъ актахъ характеръ и дъятельность удъльной думы, не перестаютъ принадлежать ей, если даже не ею самой созданы, а достались ей по насл'єдству отъ Руси другихъ в'єковъ и другихъ географическихъ широтъ. Притомъ перемвна, происшедшая во всемъ складъ русской жизни съ отливомъ ея на съверовостокъ изъ средняго Подивпровья, поможеть намъ замвтить по актамъ дъятельности боярской думы, въ какомъ направленіи должно было изм'яниться и это правительственное учрежденіе. Теперь благодаря удъльному уединенію съверныхъ князей у нихъ ръже, чъмъ у ихъ южныхъ предковъ, бывали ръшительныя, торжественныя минуты, и мелкія будинчныя діла хозяйственной администраціи княжества становились для нихъ важиве прежнихъ вопиственныхъ занятій и генеалогическихъ счетовъ.

Прежде всего попытаемся разсмотрѣть составъ думы. И на удѣльномъ сѣверовостокѣ встрѣчаемъ случай, паноминающій тѣ времена старой кіевской Руси, когда соціальное разстояніе между обѣими аристократіями, служилой и торговой, не успѣло значительно раздвинуться и люди послѣдней часто переходили въ первую, становились боярами. Сохранились поздніе списки двухъ «мѣстныхъ грамотъ», въ которыхъ великій князь нижегородскій Димитрій Константиновичъ († 1383 г.) указываетъ, какъ, въ какомъ порядкѣ сидѣть его боярамъ \*). Въ уцѣлѣвшемъ отрывкѣ нижегородской лѣтописи подъ 1371 г. есть разсказъ о набольшемъ нижегородскомъ гостѣ Тарасѣ Петровѣ, который выкупилъ въ Ордѣ множество плѣпинковъ, «всякихъ чиновъ людей», и у своего великаго князя купилъ вотчины на рѣкѣ Сундовикѣ за Кудьмой. Въ упомянутыхъ мѣстническихъ грамо-

<sup>\*)</sup> Одинъ списокъ найденъ Соловъевымъ въ дѣлѣ объ А. П. Волынскомъ (напечатанъ въ Исторіи Россіи, ХХ, 484). Другой оказался недавно въ рукописи XVIII в. изъ Мазуринскаго собранія въ Моск. арх. мин. ин. дѣлъ (№ 822, л. 57—59). Нѣкоторыя соображенія объ этихъ документахъ см. въ приложеніи къ этой страницѣ.

тахъ встрѣчаемъ среди нижегородскаго боярства и служившаго казначеемъ у кн. Димитрія Константиновича боярина Тарасія Петровича Новосильцева, о которомъ грамоты разсказываютъ, что опъ два раза выкупилъ изъ илѣпа своего великаго киязя и одинъ разъ великую княгиню, за что былъ пожалованъ въ бояре и даже новидимому не одинъ: рядомъ съ пашимъ Тарасомъ поставленъ, очевидио, братъ его Василій Петровичъ Новосильцевъ, тоже бояринъ. Изъ этого случая, повидимому довольно исключительнаго, можно извлечь по крайней мѣрѣ то заключеніе, что въ XIV в. высшій служилый чинъ боярина былъ доступиѣе для людей, поднимавшихся изъ среды городскаго промышленнаго класса, чѣмъ сталъ онъ впослѣдствіи: два съ половиной вѣка спустя землякъ Новосильцева и подобно ему купецъ Кузьма Мининъ за свой великій патріотическій подвигъ удостоенъ былъ только званія думнаго дворянина, т. е. чина 3-го класса.

Высшій правительственный классь или, точніе, личный составъ высшаго управленія въ княжествъ удъльнаго времени обозначается въ княжескихъ грамотахъ XIV и XV в. названіемъ бояръ введенных и путных или путниковъ. Значение этихъ терминовъ не указывается въ актахъ съ достаточной ясностью и толкуется сбивчиво. Одна изъ причинъ этого въ томъ, что на древнерусскомъ дѣловомъ языкѣ смыслъ слова путь колебался. Договорныя грамоты князей обыкновенно упоминають о боярахъ введенныхъ и путныхъ въ связи съ одной привилегіей, которою они пользовались и которой не имфли остальные бояре и служилые люди. По обычному условію княжескихъ договоровъ служилый человікь отбываль ратную службу въ пользу того князя, которому онъ служилъ, хотя бы его вотчина находилась въ другомъ княжествъ. Но повинность городной осады временно отдавала такого служилаго человѣка въ военное распоряженіе чужого князя, того, въ чыхъ владеніяхъ была вотчина слуги: въ случав непріятельскаго нашествія онъ съ своими людьми обязанъ былъ садиться въ осаду для защиты города, въ увздв котораго владёль землей, «жиль», по техническому выраженію грамоть. Отъ этой повинности, очень тяжелой по обстоятельствамъ того времени, были свободны бояре введенные и путные.

Отсюда следуеть, что существовала какая-то связь, привязывавшая такихъ бояръ къ князю тесне, чемъ остальныхъ, не позволявшая имъ отрываться оть *личной* службы для несенія ратной поземельной повинности. Въ договорѣ в. кн. Димитрія Донскаго съ удъльнымъ серпуховскимъ Владиміромъ Андреевичемъ 1388 г. читаемъ условіе, что когда первый возьметь дань на своихъ боярахъ, на большихъ и на путныхъ, тогда и второй долженъ взять дань на своихъ боярахъ «такъ же по кормденью и по путемъ» и передать собранныя деньги великому князю. Другія договорныя грамоты говорять не о больших и путных боярахь, а о боярахъ введенные и путныхъ: можно думать, что введенные назывались еще большими. Съ другой стороны, въ нѣкоторыхъ старинныхъ бумагахъ встръчаемъ замъчание объ иномъ служиломъ человъкъ XIV--XV в., что онъ былъ у своего князя «бояринъ введенный и горододержавецъ», держалъ такіе-то города безъ отнимки. Зная, что значили пути на языкъ дворцовой хозяйственной администраціи удъльнаго времени, можно прежде всего подумать, что введенные или большіе бояре были городовые намъстники князя, пользовавшіеся доходами съ своихъ административныхъ округовъ, какъ кормленіемъ, а путные управляли путями, извъстными въдомствами центральнаго или дворцоваго хозяйства, получали содержаніе изъ доходовъ этихъ въдомствъ и считались меньшими боярами сравнительно со введенными \*). Но такое толкованіе возбуждаеть рядь затрудненій. Во-первыхъ, непонятно, почему областные управители считались большими боярами по отношенію къ главнымъ управителямъ центральныхъ въдомствъ, путей, а не наоборотъ. Во-вторыхъ, очень важныхъ сановниковъ дворцовой администраціи, окольничаго, казначея, можеть быть, самого дворецкаго, такое толкование ставить внѣ разряда: это ни большіе, ни меньшіе бояре, потому что они не были ни намъстниками, горододержавцами, ни управителями дворцовыхъ путей. Притомъ пути въ значеніи кормленія, т.-е. дворцовыя земли въ пользованіе за службу давались не только меньшимъ слугамъ князя, но и большимъ боярамъ,

<sup>\*)</sup> Соловъева, Ист. Рос., IV; стр. 200 по 3-му изданію.

не только управителямъ извъстныхъ путныхъ въдомствъ, но и дворцовымъ сановникамъ, въдомства которыхъ не назывались нутями: въ актахъ XVI в. встрѣчаемъ постельничихъ, крайчихъ, даже ключниковъ «съ путемъ». Вотъ почему и княжескія договорныя грамоты XV в. не различають строго званій бояръ введенныхъ и путныхъ: здъсь свободными отъ повинности городной осады являются то бояре введенные и путные, то один путные, но никогда одни введенные. Отсюда слъдуетъ, что эти званія не были ни несовм'єстимы другь съ другомъ, ни вполн'є тожественны. Они не исключали одно другого, но и не совпадали одно съ другимъ, а только соприкасались: введенные обыкновенно пользовались извъстными дворцовыми землями или доходами «въ путь», на правахъ кормленія, и потому считались путными боярами; по не всѣ путники, пользовавшіеся такими кормленіями, были бояре введенные. Далеко не всѣ служилые люди, получавшіе пути въ кормленіе, посили даже боярское званіе. Намекъ на это можно видъть въ договорной грамотъ можайскихъ князей съ Василіемъ Темнымъ, написанной около 1433 г., гдѣ отъ городной осады освобождаются не бояре введенные и путные, а «бояре и путники» \*).

Бояринъ введенный, какъ должностное лицо, обыкновенно является въ тѣхъ жалованныхъ грамотахъ, которыми землевладѣльцы церковные или свѣтскіе освобождались отъ юрисдикціп областныхъ управителей, намѣстниковъ и волостелей, и подчинялись прямо суду самого князя, ставились въ непосредственную зависимость отъ центральнаго правительства. Привидегін, какія получали такіе землевладѣльцы, обыкновенно завершались въ грамотахъ постановленіемъ, что въ случаѣ чьего-либо иска на привилегированномъ лицѣ «ино сужу его язъ, великій князь, или мой бояринъ введеной». Иныя грамоты вносятъ въ эту обычную формулу любонытный варіантъ: вмѣсто боярина введеннаго является дворецкій. Объясненіе этого варіанта встрѣчаемъ въ одномъ актѣ Троицкаго Сергіева монастыря. У древнихъ нашихъ великихъ киягинь и царицъ

<sup>\*)</sup> Собр. гос. гр. и дог. І, №№ 45, 37 и 46.

былъ свой особый «дворецъ», особое дворцовое въдомство съ своимъ служебнымъ и административнымъ штатомъ, съ своими дворцовыми землями, которыя преемственно переходили отъ одной къ другой. Въ 1543 г. «богомольцу матери великаго князя», игумену приписнаго къ Тронцкому Махрищскаго мопастыря дана была въ память покойной государыни жалованпая грамота, въ которой читаемъ: «кому будетъ чего искати на самомъ пгуменъ пли на братъъ п на ихъ людехъ и на крестьянехъ, ино ихъ сужу язъ, князь великій, или мой бояринъ введеной, у котораго будетъ матери моей великой княгини дворецт въ приказъ». Монастырь подчиненъ юрисдикцін дворецкаго великой княгини, в роятно, потому, что значительное количество его земель находилось въ Маринииской волости Переяславскаго увзда, а эта волость принадлежала къ дворцовымъ землямъ великой княгини Елены, матери Ивана IV. Таковъ былъ обычный порядокъ: и въ церковномъ управленіи привилегированныя лица и учрежденія церковнаго в'єдомства въ XVII в. освобождались отъ суда мѣстныхъ десятинниковъ и судились самимъ патріархомъ пли его дворецкимъ \*). Значить, дворецкій быль тоть бояринь введенный, который служилъ органомъ непосредственнаго княжескаго суда, дворцовой юриедикцін для тіхъ, кто освобождался отъ подсудности містнымъ властямъ. Но дворецкій не былъ единственнымъ органомъ этой дворцовой юрисдикціи. Слуги и крестьяне, приписанные къ разнымъ дворцовымъ путямъ, также освобождались отъ суда областныхъ управителей и подчинялись княжеской юрисдикцін. Органами этого суда при дворцѣ князя были управители дворцовыхъ путей. По грамотв 1540 г. оброчныхъ дворцовыхъ сокольниковъ Авнежской волости областные управители не судили ни въ чемъ кромъ дълъ высшей уголовной юрисдикціи. Иски на нихъ стороннихъ людей разбирались тымъ же порядкомъ, какой былъ установленъ для привидегированныхъ лицъ, освобождавшихся отъ подсудности нам'естникамъ и волостелямъ,

<sup>\*)</sup> Сбори. грам. Тр. Серг. мон. № 530, л. 796 и 775. *Иванова*, Опис. Архива Стар. Дѣлъ, стр. 244.

т. е. ихъ судиль самъ великій князь или его бояринъ введенный; только этимъ бояриномъ, органомъ непосредственнаго княжескаго суда, былъ не дворецкій: «ино ихъ язъ сужу самъ, князь великій, или мой сокольшией \*). Такимъ же органомъ княжескаго суда, дворцовымъ судьей былъ, какъ мы видѣли выше, стольникъ для людей, которые жили на земляхъ, подвѣдомственныхъ стольничу пути.

Такъ объясняется правительственное значеніе бояръ введенныхъ. Это были управители отдёльныхъ вёдомствъ дворцовой администраціи или дворцоваго хозяйства, дворецкій, казначей, сокольничій, стольникъ, чашникъ и проч. Можно понять, почему въ княжескихъ договорныхъ грамотахъ бояре введенные то подразумъваются подъ общимъ названіемъ бояръ путныхъ, то отличаются отъ путниковъ, какъ большіе бояре. Путными назывались всѣ дворцовые чиновники, высшіе и низшіе, получавшіе за службу дворцовыя земли и доходы въ путь или въ кормленіе. Бояринъ введенный былъ вмѣстѣ и путнымъ, потому что обыкновенно пользовался такимъ жалованьемъ; но какъ большой бояринъ, онъ возвышался надъ простыми путниками, которые не были главными управителями отдёльныхъ въдомствъ дворцоваго хозяйства. Занятые постоянно текущими дълами дворцоваго управленія, бояре введенные и путные съ своими людьми не могли отрываться отъ своихъ должностей для несенія поземельной повинности городной осады, и потому князья въ своихъ договорахъ освобождали ихъ отъ обязанности \*\*).

Изъ начальниковъ отдѣльныхъ вѣдомствъ дворцовой адмипистраціи, изъ этихъ бояръ введенныхъ собственно и состояла

<sup>\*)</sup> Акты Ист. І, № 295. Ср. Акт. Арх. Эксп. І, № 147.

<sup>\*\*)</sup> Труднѣе объяснить происхожденіе самаго названія бояръ введенных. Вѣроятно, въ немъ скрывается намекъ на то, что князь, назначая ихъ главными распорядителями своего дворцоваго хозяйства, поручая имъ своихъ домовыхъ слугъ и свои домашнія дѣла, какъ бы вводилт ихъ въ свой дворецъ, такъ что они считались какъ бы живущими во дворцѣ. Въ такомъ случаѣ этотъ терминъ былъ близокъ по значенію къ позднѣйшему званію бояръ комнатных или ближнихъ.

боярская дума удёльнаго времени. Указанія съ двухъ сторонъ говорять въ пользу этого. Во-первыхъ, на это указываетъ позднъйшій административный языкъ московскихъ канцелярій. Терминъ, о которомъ идетъ рѣчь, здѣсь держался едва ли не до конца XVI в., и можно зам'єтить, что въ актахъ этого времени названіе «введеннаго» было уже устарёлымъ словомъ, подъ которымъ разумъли думиаго человъка. Въ нъкоторыхъ актахъ 1571 г. дьякъ В. Я. Щелкаловъ называется «дьякомъ введеннымъ», а въ 1570-хъ годахъ этотъ дьякъ былъ уже думнымъ. Вояре введенные, какъ мы видъли, въ грамотахъ удъльнаго времени зовутся еще «большими»; точно такъ же и въ позднейшихъ московскихъ актахъ думные дворяне отличались отъ простыхъ званіемъ «большихъ дворянъ». Боярину введенному удъльнаго времени въ XVI в. соотвътствовало также название «старъйшаго человѣка» \*). Административный архаизмъ, какимъ быдъ въ XVI в. титулъ «введеннаго», повидимому служилъ уже тогда почетнымъ отличіемъ и для членовъ думы, такъ что не всякій думный человькь, а только напболье приближенный къ государю изъ думныхъ носилъ это званіе. Упомянутый дьякъ введенный Щелкаловъ въ дипломатическихъ дѣлахъ является съ званіемъ «дьяка ближняго». Въ 1587 г. онъ вмёстё съ другимъ думнымъ дьякомъ Дружнной Петелинымъ, управителемъ Казанскаго Дворца, отправленъ былъ въ числъ великихъ московскихъ нословъ хдопотать на польскомъ избирательномъ сеймѣ объ избранін царя Өедора на престолъ Польши и Литвы; но Петелинъ назывался просто думнымъ дьякомъ, а Щелкаловъ ближнимъ. Въ XVI в. не всѣ ближніе люди были думными и паобороть; но ближніе и вм'єсть думные люди, какъ увидимъ, преимущественно занимали высшія должности по дворцовому управленію, а высшіе дворцовые сановники, даже не принадлежавшіе

<sup>\*)</sup> Акты Ист. I, № 180. Дѣла, неподсудныя областнымъ управителямъ, въ удѣльное время докладывались самому князю или его боярину введенному. Въ 1520 г. тіунъ намѣстника перевитскаго съ Рязани, разбирая дѣло, превышавшее его компетенцію, сказалъ тяжущимся, что онъ доложитъ о немъ «государя великаго князя или человѣка старѣйшаго». Пискаревъ, Древн. грамоты Рязанск. края, № 13.

къ числу думныхъ, входили въ составъ особаго интимнаго совъта, очень похожаго на думу удъльнаго времени. Значить, въ XVI в. удъльное званіе введеннаго разложилось на два попятія, прежде въ немъ сливавшіяся: это не всякій думный и не всякій ближній человікь, но только ближній изъ думныхъ, а такими обыкновенно были высшіе сановники дворцоваго управленія. Другое указаніе находимъ въ самыхъ актахъ удёльнаго времени. Когда извъстное дъло ръшалось самимъ княземъ съ его боярскимъ совътомъ, въ грамотъ обыкновенно обозначались имена бояръ, присутствовавшихъ на совъть. Къ сожалънію, при этомъ не всегда указывались должности, какія занимали участвовавшіе въ дёль совытники князя. Тамъ, гды эти должности отмінались, мы чаще всего встрінаемъ окольничаго, стольника, чашника, иногда казначея, а это все бояре введенные, ближайшіе къ князю придворные сановники, начальники отдёльныхъ въдомствъ дворцовой администраціи \*).

Итакъ правительственный совъть князя удъльнаго времени состояль изъ главныхъ дворцовыхъ прикащиковъ: такъ можно назвать бояръ введенныхъ, и такое названіе поддерживается языкомъ актовъ древней Руси. Въ жалованныхъ грамотахъ привилегированнымъ лицамъ обычное выраженіе удъльнаго времени: «сужу ихъ язъ, великій князь, или мой бояринъ введенный» въ XVI в. иногда замѣнялось однозначащею формулой: «сужу ихъ язъ, царъ и великій князь, или кому прикажемъ».

Теперь обратимся къ актамъ удѣльнаго времени, въ которыхъ дѣла рѣшаются не единолично княземъ или бояриномъ, а совѣтомъ бояръ съ княземъ во главѣ или княземъ въ присутствін совѣта. Такихъ актовъ уцѣлѣло довольно много отъ удѣльныхъ вѣковъ, и по нимъ можно составить понятіе о томъ, съ какимъ характеромъ и въ какомъ составѣ являлась боярская дума въ правительственной практикѣ. Въ сѣверовосточной Руси XIII—XIV в., въ княжествахъ по Окѣ и

<sup>\*)</sup> Памятн. дипл. снош. I, стр. 544 и 1183. Флетиеръ, гл. 10. О ближнихъ людяхъ см. ниже въ гл. XIII.

верхней Волгь, нельзя ожидать установившихся политическихъ формъ и отношеній, сложнаго правительственнаго механизма. Многія изъ здішнихъ княжествь, какъ младшія вітви, только еще выдълялись изъ старшихъ по мъръ развътвленія княжескихъ линій. Это постепенное удільное дробленіе вмісті съ политическими границами колебало и политическіе порядки. Впрочемъ и здѣсь въ составѣ и дѣятельности боярскаго совѣта можно зам'ятить черты, напоминающія боярскую думу, какую мы видѣли на Днѣпрѣ и Волыни XII и XIII в. По одной грамоть великій князь рязанскій Олегь Пвановичь во второй половинѣ XIV в. продалъ селище Солотчинскому монастырю, «поговоря» съ зятемъ своимъ (по сестрѣ), рязанскимъ бояриномъ Ив. Мирославичемъ, и въ присутствін двухъ бояръ, изъ которыхъ одинъ былъ стольникомъ, а другой чашникомъ. Тому же князю принадлежить другой подобный акть частнаго характера. Олегь даль село Ольгову монастырю, «сгадавь» съ епископомъ рязанскимъ и съ своими боярами, которыхъ поименовано девять и притомъ одинъ «съ братьей», не перечисленной въ грамотъ; въ числъ этихъ совътниковъ князя встрѣчаемъ его дядьку, окольничаго и чашника. Въ другихъ случаяхъ при князѣ, у котораго можно предполагать значительное по числу боярство, боярскій правительственный совѣтъ является въ составъ еще болъе ограниченномъ. У преемии-Олега, великихъ князей рязанскихъ, былъ большой дворъ, не было недостатка въ боярствѣ; отъ нихъ сохранилось значительное количество актовъ съ обозначениемъ присутствовавшихъ при ихъ совершении совътниковъ князя, и почти каждый разъ этотъ совътъ составляется всего изъ двухъ бояръ. Внукъ Олега вел. кн. Иванъ Өедоровичъ (1409—1456) далъ дворцовое село Солотчинскому монастырю, «поговоря» съ своимъ дядей, сыномъ упомянутаго выше Мпрославича, бояриномъ Григоріемъ Ивановичемъ, и въ присутствін четырехъ другихъ бояръ. Но жалуя самому этому дядѣ землю со льготами, тотъ же князь имълъ при себъ только двухъ бояръ. Иванъ Селивановичъ Коробья, сынъ рязанскаго боярина и родоначальникъ рязанской боярской фамилін Коробыныхъ, купиль седо и самъ объ этомъ

докладывалъ своему вел. кн. Василію Ивановичу (1464—1483), прося утвердить нокупку: «а тогда были у великаго князя бояре» такіе-то, прибавляеть докладная грамота, называя двухъ бояръ. Въ 1519 г. рязанскій вел. кн. Иванъ далъ деревню дітимъ боярскимъ Ворыпаевымъ даже съ однимъ только бояриномъ Ө. И. Сунбуломъ. То же встрвчаемъ и при другомъ большомъ дворъ. Служилые люди Подосеновы продали свою землю, «доложа вел. кн. Михаила Борисовича» (тверскаго 1461—1485); въ докладной грамотъ, сохранившейся въ Тропцкомъ Сергіевомъ монастырѣ, обозначены имена двухъ бояръ, которые «у доклада были у великаго князя». Даже вел. кн. московскій Василій Темный, м'єняясь селами съ Троицкимъ Сергіевымъ монастыремъ, пишетъ въ мъновой грамоть: «а туто были на мѣнѣ бояре мон», которыхъ названо трое. Такой же составъ имѣлъ въ ежедневной правительственной практикѣ и совѣтъ значительнаго удъльнаго князя. Дума князя верейскаго около половины XV в. составлялась по одному дёлу изъ трехъ, по другому изъ двухъ бояръ; а когда этотъ князь, выслушавъ докладъ о размежеваніи своей земли съ землей Троицкаго Сергіева монастыря, велёль дать монастырскому пов'єренному межевую пли разъпздиую грамоту, «туто быль у него» всего одинъ боярипъ кн. В. В. Ромодановскій \*).

Изъ перечисленныхъ актовъ видно, что боярскій совѣтъ при князѣ удѣльнаго времени не имѣлъ постояннаго состава. Совѣтниками князя были всѣ его бояре введенные. Одна изъ упомянутыхъ выше «мѣстныхъ» нижегородскихъ грамотъ XIV в., перечисляя совѣтниковъ в. кн. Димитрія Константиновича, называетъ восемь лицъ, въ томъ числѣ тысяцкаго княжеской столицы и казначея; по другой ихъ можно предполагать до пятнадцати. На одномъ засѣданіи совѣта современ-

<sup>\*)</sup> Акты Вердеревскихъ и Ворыпаевыхъ въ Родословной Иванова (рукоп. Моск. Арх. мин. юстиціи); напечатаны въ Чтен. Общ. Ист. и Др. Росс. 1898 г. кн. 2, отд. 1, №№ 2, 11 и 110. Акт. Ист. I, №№ 2 и 36. Пискарева, Др. гр. Ряз. края, №№ 3 и 4. Акты, относ. до юр. быта, II, № 156, VIII. Калачова, Арх. ист.-юр. свѣд., кн. 2, полов. 1, отд. 3, стр. 129. Сборн. гр. Тр. Серг. мон. № 530, л. 274, 269 и 360.

ника Димитріева вел. кн. рязанскаго Олега присутствовало болье 9 боярь; даже у Владиміра Андреевича, удъльнаго серпуховскаго князя того же времени, было 10 боярь введенныхъ и путныхъ; не говоримъ уже о боярахъ великаго князя московскаго. Но обычныя засъданія совъта составлялись далеко не изъ всъхъ бояръ, и трудно отгадать, чъмъ опредълялся этотъ составъ. Иныя дъла князь ръшалъ, «сгадавъ» съ довольно значительнымъ числомъ совътниковъ, даже иногда при участіи высшаго мъстнаго представителя церковной іерархіи; при ръшеніи другихъ повидимому столь же важныхъ или столь же неважныхъ дълъ присутствовало всего два-три боярина даже при такихъ дворахъ, гдъ ихъ всегда можно было собрать гораздо больше.

Объясняя, почему составъ боярской думы удёльныхъ въковъ былъ такъ измънчивъ, надобно коснуться политическаго значенія тіхъ актовъ удільнаго времени, которые исходили отъ князя съ его боярскимъ совътомъ. Акты эти въ большинствъ частнаго характера: это все жалованныя, докладныя и тому подобныя грамоты. Но въ такихъ именно актахъ и выражалось княжеское законодательство того времени. Оно не знало основныхъ законоположеній, общихъ регламентовъ; точне говоря, при установленіи правительственнаго и общественнаго порядка оно шло не отъ такихъ законоположеній и регламентовъ, опредълня ими частные случап, а наоборотъ. Каждый частный случай, разрёшенный въ извёстномъ смыслё по указанію опыта или потребности данной минуты, становился прецедентомъ; приговоръ правительства по частной просьбъ служилъ примъромъ, образцомъ на долгое время для многихъ однородныхъ ходатайствъ. Такъ мозаически складывался общій порядокъ. Значить, частные акты, исходившіе отъ князя съ его боярскимъ совътомъ, имъли учредительное значеніе, какъ бы ни были маловажны опредълявшіяся ими отношенія. Читая всё эти жалованныя, докладныя и другія грамоты, въ значительномъ количествъ уцълъвшія отъ удъльнаго времени, мы присутствуемъ при строеніи уділа, слідовательно при закладкъ основаній правительственнаго и общественнаго порядка въ Московскомъ государствъ, строй котораго былъ послъдовательнымъ развитіемъ удёльнаго. Такой ходъ дёлъ былъ непзбъжнымъ послъдствіемъ процесса, которымъ создавалась удъльная Русь. Удёль въ ту минуту, когда на немъ садился тотъ или другой князь, не былъ готовымъ обществомъ съ установившимися отношеніями, съ достаточно устроившимся правительственнымъ, общественнымъ и экономическимъ который оставалось бы только скрыпить общими законоположеніями. Все только что завязывалось, только еще прокладывало себъ дорогу; однородныя явленія опредълялись законодательствомъ по мъръ того, какъ возникали одно за другимъ. Какъ съ развитіемъ колонизаціи изъ новаго села, постепенно оброставшаго новыми деревнями, возникалъ новый административный округъ, волость; такъ по мъръ успъховъ хозяйственной эксплуатаціи княжества въ центральномъ его управленіи появлялись новыя въдомства. Дворецъ князя былъ первичнымъ зерномъ, изъ котораго выросло все въ значительныхъ княжествахъ довольно сложное центральное управление удёльнаго времени, какъ дворецкій былъ первообразомъ центральнаго администратора, боярина введеннаго и потомъ судын московскаго приказа. Гдѣ на дворцовыхъ земляхъ достигала значительныхъ размфровъ разработка «бортныхъ ухожьевъ», рыбныхъ ловель и другихъ угодій стольнича пути, тамъ рядомъ съ дворецкимъ становились стольникъ и чашникъ, даже два стольника и чашника. Въ большихъ княжествахъ очень рано долбыли явиться около дворецкихъ окольничіе, казначеи, конюніе, стольники, чашники, ловчіе и пр.; въ мелкихъ уд'ьлахъ штатъ дворцовой администраціи и въ позднівшее время не достигаль такой полноты развитія. Образованіе постоянныхъ отдёльныхъ вёдомствъ дворцоваго управленія, установленіе однообразнаго порядка текущаго ділопроизводства вызывались постепеннымъ накопленіемъ или частымъ повтореніемъ однородныхъ правительственныхъ дёлъ, а это накопленіе или повтореніе было следствіемь успеховь развитія известныхь общественныхъ отношеній и интересовъ. Но прежде чімъ эти отношенія и интересы проторили себ' привычную дорогу въ

удъльномъ управленіи и улеглись въ извъстныхъ въдомствахъ, они являлись передъ удбльнымъ правительствомъ экстренными дълами, которыя разръшались такимъ же экстреннымъ сиособомъ. Здёсь начало тёхъ правительственныхъ порученій, временныхъ и случайныхъ, посредствомъ которыхъ вершились дъта, прежде чъмъ образовались для нихъ постоянныя учрежденія. Такой порядокъ веденія дѣлъ былъ замѣтенъ въ разныхъ отрасляхъ московскаго управленія даже XVI вѣка. Чиновника, завъдовавшаго той пли другою частью дворцоваго хозяйства, иногда встрѣчаемъ за правительственнымъ дѣломъ, не имъвшимъ повидимому ничего общаго съ тъмъ въдомствомъ, къ которому онъ принадлежалъ по своей должности: дворцовый дьякъ вздилъ посланникомъ къ императору германскому, а казначей назначался «въ отвътъ», для переговоровъ съ иностраннымъ посольствомъ, прівхавшимъ къ московскому государю, или вмъсть съ дъякомъ Казанскаго Дворца посылался на съвздъ со шведскими послами для заключенія мира. Въ удъльномъ княжествъ съверовосточной Руси, только еще устроявшемся, правительству на каждомъ шагу встръчались дъла, которыя не укладывались въ существовавшія постоянныя учрежденія. Самый языкъ старинныхъ актовъ долго хранилъ на себь следы того, что въ высшей удельной администраціи для многихъ правительственныхъ дёлъ не существовало спеціальныхъ постоянныхъ должностей или учрежденій, а дёлались особыя временныя назначенія. Выше было уже замѣчено, что жалованныя грамоты XIV и XV в., опредёляя подсудность привилегированнаго землевладъльца, обыкновенно говорятъ, что судить его самъ князь или его бояринъ введенный, не указывая, какой именно по должности, какъ бы разумия того, который будеть нарочно назначень для этого. Позднве, когда въдомства въ центральномъ управленіи разграничились, грамоты стали точные обозначать этого боярина введеннаго, говоря, что жалуемое лицо судить самъ князь или его дворецкій.

Всё чрезвычайныя для тогдашняго урравленія дёла, случавшіяся однако довольно часто, восходили, разумівется, къ самому князю и рёшались тёмъ же способомъ особыхъ поручамому князю и решались темъ же способомъ особыхъ поручамому князому князому

ченій. Вопрось объ этомъ способ'є представляеть нікоторый историческій интересъ, потому что касается происхожденія центральныхъ правительственныхъ учрежденій, дійствовавшихъ въ Московскомъ государствъ XVI и XVII в. Порядокъ порученій не всегда была одинаковъ. На это различіе указывають жалованныя грамоты, когда говорять, что привилегированнаго землевладильца судить самъ князь или его бояринъ введенный. Слова этой формулы не значать, что все равно, судиль ли въ этомъ случав самъ князь, или бояринъ введенный: судъ того и другого-это различные виды дворцоваго или центральнаго суда, которые иногда прямо различаются и въ актахъ. Великій князь Иванъ III далъ въ кормленіе волость Бѣль Кушальскую въ Тверскомъ увздв дмитровскому намъстнику Еремьеву и въ жалованной грамотъ прибавилъ, что въ случав иска на людяхъ той волости со стороны «введенные мои бояре не судять, а судить ихъ нам'встникъ нашъ, или ихъ сужу язъ самъ, великій князь». Частное привилегированное лицо подлежало суду самого князя или его боярина введеннаго. Но пам'встникъ не частное лицо: по своимъ правительственнымъ полномочіямъ онъ самъ становился въ положеніе боярина введеннаго, надъ которымъ стояла одна власть князя, и потому дъла, переносившіяся изъ намѣстинчьей волости въ центральное управленіе, восходили къ самому князю помимо того или другого боярина введеннаго \*). Значить, въ разсматриваемомъ выраженін жалованныхъ грамотъ о подсудности самому князю или его боярину введенному различаются судъ боярскаго совъта при князъ п единоличный судъ

<sup>\*)</sup> Временникъ Общ. Ист. и Древн. Росс., кн. 20, смѣсь, стр. 23. Такое отношеніе намѣстника къ центральному правительству можно сопоставить съ 75-ю статьей Судебника 1550 г., по которой вызывать намѣстника изъ его округа раньше, чѣмъ онъ «съѣдетъ съ жалованья», можно было только по такой записи, «которую запись велять дати бояре, приговоря вмѣстѣ, а одному боярину и дьяку пристава съ записью не давати». Вызвать намѣстника могла только боярская дума, т. е. самъ государь, а не бояринъ, управлявшій тѣмъ или другимъ приказомъ.

того боярина, которому князь поручаль дёло. Обычная формула жалованныхъ грамотъ, опредёляющая подсудность привилегированныхъ лицъ, можно думать, идетъ отъ того еще времени, когда въ центральномъ управленіи княжества впервые начали разграничиваться правительственныя инстанціи, какими впослёдствіи являются московскій приказъ и московская боярская дума.

Если такое объяснение указанной формулы жалованныхъ грамотъ заслуживаетъ въроятія, то частнымъ  $\mathbf{n}$ актамъ, уцълъвшимъ отъ удъльнаго времени, мы застаемъ боярскую думу въ ея первоначальномъ, еще неотвержденномъ состояніи и можемъ следить, какъ изъ княжескаго совета, случайнаго и измѣнчиваго по составу и кругу дѣлъ, она превращается въ учрежденіе съ твердыми формами и опредъленнымъ въдомствомъ. Съ теченіемъ времени все большее количество діль, превышавшихъ компетенцію областныхъ правителей, но им'вшихъ уже прецеденты, ставшихъ обычными, рѣшалъ тотъ или другой бояринъ введенный по особому порученію князя или въ качествъ начальника особаго постояннаго въдомства. Но въ свое время подобныя дёла имёли значеніе экстренныхъ, и тогда каждое такое дёло восходило къ самому князю. Иослёдній призывалъ къ себъ для его ръшенія нъкоторыхъ изъ своихъ бояръ, имена которыхъ и прописывались въ актъ, издагавшемъ приговоръ совъта: такъ въ иной грамотъ читаемъ, что на докладъ объ извъстномъ дълъ у князя были такіе-то бояре, что князь пожаловаль извъстное лицо окольничимъ и чашникомъ или съ окольничимъ и чашникомъ такими-то. Составъ такого совъта зависълъ отъ усмотрънія князя. При недостаткъ знакомства съ подробностями административныхъ отношеній времени и мъста этотъ составъ кажется совершенно сдучайнымъ; притомъ грамоты не всегда обозначаютъ должности бояръ, составлявшихъ совътъ князя при ръшеніи дъла. Въ большей части случаевъ нътъ возможности догадаться, почему на совътъ у князя присутствовали такіе, а не другіе бояре, почему однородныя новидимому дела решались то въ присутствии окольничаго н чашника, то стольника и двухъ чашниковъ. Но ивкоторыя

грамоты наводять на мысль, что составъ такихъ совътовъ въ иныхъ случаяхъ опредёлялся извёстными административными соображеніями. Грамота рязанскаго князя Ивана Өедоровича, утверждая служилыхъ людей Бузовлей во владѣніи наслѣдственнымъ селомъ, жалуетъ имъ при этомъ обычныя землевладъльческія льготы \*). Въ акть обозначены имена двухъ бояръ, присутствовавшихъ при его совершеніи, окольничаго и чашника. Трудно объяснить присутствіе перваго; но второй имѣлъ прямое административное отношеніе къ дѣлу, потому что къ селу, о которомъ говорить грамота, принадлежала «земля бортная», а доходы князя съ частныхъ бортныхъ угодій, если послѣднія не были освобождены отъ налоговъ особымъ пожадованіемъ, въдалъ чашникъ. Здъсь надобно искать причины, почему князь, обладавшій значительнымъ боярствомъ и рѣшавшій мелкія частныя діла съ двумя, даже иногда съ однимъ бояриномъ, по дъламъ особенно важнымъ созывалъ многочисленный совъть. Великій князь рязанскій Олегь Ивановичь, жалуя Ольгову монастырю село Арестовское, подтвердилъ право обители на владение общирною вотчиной, пріобретенной ею отъ прежнихъ рязанскихъ князей и бояръ и состоявшею изъ многихъ бортныхъ земель и погостовъ съ озерами, бобровыми ловлями, перевъсищами и со всъми пошлинами: все это касалось многихъ въдомствъ княжеской администраціп. Притомъ Олегъ отдавалъ богатую обитель въ пожизненное управленіе игумену Арсенію съ правомъ назначить себъ преемника, а это прямо касалось епархіальнаго рязанскаго архіерея. Такое важное и сложное діло великій князь різшаеть, «сгадавь» съ отцомъ своимъ владыкою Василіемъ и со многими боярами, въ числѣ которыхъ названы и окольничій съ чашникомъ; но въ актѣ нѣтъ и намека на то, чтобъ это было общее собраніе всъхъ совътниковъ князя. Памятники удъльнаго времени не дають возможности видёть, насколько правильно и послёдовательно проводился такой правительственный подборъ совът-

<sup>\*)</sup> Акты рода Бузовлевыхъ въ упомянутой выше рукописной Родословной *Иванова*. Чтен. въ Общ. Ист. и Др. Росс. 1898 г. кн. 2, отд. 1, № 8.

пиковъ въ боярскихъ совътахъ разныхъ княжествъ. Онъ былъ, разумфется, возможенъ только тамъ, гдф центральное дворцовое управленіе достигало н'якотораго развитія и расчлененія, н'якотораго отвержденія вѣдомствъ. Благодаря такому подбору боярскій сов'єть при княз'ь, первоначально случайный и пзм'єнчивый по составу, потомъ, оставаясь измѣнчивымъ попрежнему, становился менве случайнымъ по крайней мврв въ значительныхъ княжествахъ, составлялся изъ тъхъ бояръ введенныхъ, которыхъ наиболье касалось извъстное дъло по роду управляемыхъ имп въдомствъ. Такіе боярскіе совъты, составлявшіеся особо для каждаго дёла или для нёсколькихъ дёлъ изъ прикосновенныхъ къ нимъ управителей, на современномъ административномъ языкъ можно было бы назвать правительственными коммиссіями, еслибы только при коммиссіи не предполагалось общее собраніе, на утвержденіе котораго восходять ея рішенія. Вопросъ о существованіи общихъ собраній княжескихъ сов'єтниковъ рядомъ съ тъсными и частными совътами едва ли приложимъ къ правительственнымъ порядкамъ и понятіямъ того времени, и мы нигдъ не находимъ намека на нихъ. Правительственная практика была еще такъ проста, что не возбуждала въ правителяхъ мысли о различін между общимъ собраніемъ боярской. думы и думскою коммиссіей. Обыкновенные, ежедневные совѣты, какіе являются при князѣ по актамъ удѣльнаго времени, скорве можно было бы назвать отделеніями или департаментами боярской думы, еслибы встрѣтились въ памятипкахъ указанія на то, что одни діла князь постоянно різшаль, напримірь, со стольникомъ и чашникомъ, а другія всегда съ дворецкимъ, окольничимъ и т. п. При отсутствіи такихъ указаній остается признать, что боярская дума, смотря по важности дела, собиралась въ болъе полномъ или въ менъе полномъ составъ; но состояда ди она изъ двухъ бояръ, или изъ десяти, даже съ представителемъ мъстной церковной власти, въ томъ и другомъ случав это была все та же обыкновенная боярская дума подъ предсъдательствомъ князя, и ея постановление считалось окончательнымъ приговоромъ самого князя. Въ правительственныхъ соображеніяхъ послідняго могло быть місто вопросу, кого

изъ наличныхъ бояръ призвать на совъть по извъстному дълу: но трудно себъ представить, что могло побудить его думать о томъ, сколько ихъ призвать.

Два обстоятельства должны были мѣшать развитію мысли о правительственномъ значенін числа, о политической ариометикъ, вообще о составныхъ элементахъ боярскаго совъта при князъ. Во-первыхъ, мы ошиблись бы, еслибы стали представлять себь боярскую думу того времени законодательнымъ или совъщательнымъ собраніемъ государственныхъ совътниковъ, все правительственное назначение которыхъ только въ томъ и состояло, чтобы собираться и вотпровать законы или давать князю полезные совъты. Званіе боярина еще не получило такого спеціальнаго правительственнаго значенія. Онъ былъ просто старшимъ служилымъ человъкомъ князя и удовлетворялъ различнымъ потребностямъ княжескаго управленія. Онъ водилъ полки своего князя въ походы, быль въ то же время бояриномъ введеннымъ, т. е. занималъ какую-нибудь должность по центральному дворцовому управленію; онъ же служилъ орудіемъ областной администрацін, получалъ какой-либо городъ въ кратковременное кормленіе за свою службу. Все это должно было сообщать кругу наличныхъ совътниковъ князя въ значительномъ княжествъ характеръ подвижнаго и измънчиваго общества. Всѣ бояре, занимавшіе должности по военному, дворцовому и областному управленію, считались сов'єтниками князя. Но чъмъ сложнъе становилось управленіе, тъмъ болье должно было увеличиваться количество бояръ, которые по дёламъ службы не присутствовали въ княжескомъ совъть, и тъмъ трудиъе было возникнуть мысли о постоянномъ или нормальномъ численномъ составѣ боярской думы. Съ другой стороны, боярство въ княжествъ удъльнаго времени не составляло плотной и устойчивой м'єстной корпораціи привилегированныхъ землевладъльцевъ, въ силу этого руководившихъ управленіемъ княжества въ качествъ совътниковъ князя. Бояринъ былъ такою же случайностью въ княжествъ, гдъ служилъ, какъ и всякій другой свободный обыватель. Онъ свободно переходиль отъ князя къ князю, могъ имъть и не имъть земельной собственности тамъ, гдѣ служилъ, и часто имѣлъ землю не тамъ, гдѣ служилъ. Его служебныя отношенія, его правительственное значеніе не были связаны съ землевладівльческимь его положеніемь: онъ былъ совътникомъ князя потому, что былъ его слугой, а не потому, что былъ землевладальцемъ въ его княжества, какъ не быль слугой его потому, что имъль вотчину въ предълахъ его владеній, хотя часто становился вотчинникомъ въ княжествѣ потому, что служилъ его князю. Поэтому въ исторіи боярской думы не замѣтно многихъ явленій, какія встрѣчаемъ въ исторіи подобныхъ учрежденій тамъ, гдѣ верховная власть имѣла дѣло съ такими обществами привилегированныхъ землевладъльцевъ. Такъ средневъковые короли Франціи должны были вести съ ними борьбу по вопросамъ о составъ высшаго центрадьнаго управленія и въ частности своего правительственнаго совъта. Не безъ труда удавалось имъ превратить какойлибо придворный санъ, наслъдственно связанный съ извъстнымъ леномъ, въ правительственную должность по королевскому назначенію (dignitas non propria, sed mandata), какъ это было съ великимъ сенешаломъ при Капетингахъ. Они должны были одольть сопротивление главныхъ феодаловъ королевства, чтобы слить совъть пэровь съ совътомъ главныхъ сановниковъ королевскаго дворца \*). Точно также нужны были усилія, чтобы дать мъсто и значение въ королевскомъ совъть или парламенть рядомъ съ баронами и прелатами приказному элементу, если позволено такъ назвать легистовъ, знатоковъ римскаго права, съ ихъ теоріей королевской власти и стремленіемъ къ политической централизаціи. Въ боярскомъ совъть русскаго князя, даже такого значительнаго, какимъ былъ московскій въ началѣ XV в., не встръчались элементы, столь разнородные по происхожденію и политическому характеру. Бояринъ введенный обыкновенно былъ крупнымъ землевладельцемъ въ княжестве;

<sup>\*)</sup> Ministeriales palatii domini regis, наши бояре введенные. Тѣ и другіе носили почти однозначащія должностныя званія: connétable нашъ конюшій, grand maître дворецкій, grand chambrier казначей, panetier стольникъ, bouteiller или échanson чашникъ.

но занимая должность по дворцовому управленію, онъ дъйствоваль исключительно по полномочію, полученному оть князя, имълъ значение его большого прикащика. Онъ былъ въ то же время и привычнымъ авторитетомъ для подчиненныхъ, знатокомъ правительственнаго дълопроизводства. Въ средъ боярскаго совъта русскому князю не приходилось различать совътниковъ наслъдственныхъ и пожалованныхъ (les conseillers nés et les conseillers faits, пэры и коронные сановники) и противопоставлять однихъ другимъ. Въ большихъ княжествахъ удёльнаго времени встрѣчаемъ боярскія фамиліи, какъ будто наслѣдственно пользовавшіяся изв'єстными правительственными должностями. Такъ родословная тверскихъ бояръ Шетневыхъ говоритъ о дъдъ, отцъ и внукъ, преемственно занимавшихъ въ Твери XIII—XIV в. должность тысяцкаго; ту же должность занимали въ Москвъ при Иванъ Калитъ и его преемникахъ родоначальникъ Вельяминовыхъ Протасій-Вельяминъ съ сыномъ и внукомъ. Но это было слъдствіемъ правительственныхъ соображеній князя, а не какого-либо независимаго отъ него политическаго значенія фамиліи среди м'єстнаго общества. Значить, совѣтники князя были простыми административными его орудіями, а не политическими голосами: ихъ не было нужды считать при рѣшеніи дѣлъ и рѣдко приходилось считаться съ ними въ политическихъ затрудненіяхъ.

Сравненіе сѣвернорусской боярской думы удѣльнаго времени съ правительственнымъ совѣтомъ средневѣковыхъ французскихъ королей помогаетъ лучше видѣть, чѣмъ не была и не могла быть первая. Соноставленіе ея съ правительственнымъ совѣтомъ другого ближайшаго къ Москвѣ и притомъ полурусскаго государства поможетъ разсмотрѣть, чѣмъ она была на самомъ дѣлѣ и что значили ея члены въ ежедневномъ правительственномъ обиходѣ. Встрѣчая подъ какой-либо жалованною грамотой князя удѣльнаго времени перечень именъ двухъ или трехъ бояръ, присутствовавшихъ у князя при совершеніи акта, въ первую минуту недоумѣваень, засѣданіе ли это боярской думы, или что пное. Великій князь московскій Василій Димитріевичъ промѣнялъ митрополиту Кипріану слободу Свя-

тославлю на митрополичій городъ Алексинъ \*). Объ власти совершили міну съ своими боярами, и подъ актомъ подписаны были имена шести бояръ великокняжескихъ и ияти митрополичьихъ. Частная ли эта сдёлка съ обозначеніемъ свидётелей, или соединенное засъдание двухъ думъ и двухъ ли думъ, или только ихъ коммиссій? И то и другое въ изв'єстномъ смысл'є: и частная сдёлка при свидётеляхъ по форм'в, и актъ двухъ правительственныхъ совътовъ по существу, хотя мы не можемъ сказать, состоялся ли онъ на соединенномъ засъданіи обоихъ, или какъ пначе. Князь удъльнаго времени былъ государь съ правами верховной власти, и собиравшійся при немъ сов'ять бояръ былъ государственный совътъ въ тогдашнемъ смыслъ этихъ словъ. Но управленіе въ княжествѣ того времени складывалось по типу частной привилегированной вотчины и заимствовало формы изъ круга частныхъ юридическихъ отношеній. Такой политическій акть, какъ передача княжества наслідпикамъ, совершался посредствомъ духовной грамоты, по формъ сходной съ завъщаніемъ частнаго лица. Въ XV в. политическій быть и общественныя отношенія обыхь половинь Руси, западной литовской и восточной, объединявшейся подъ властью Москвы, представляли еще много сходнаго. Жалованныя грамоты великихъ князей литовскихъ, какъ и нашихъ, обыкновенно оканчиваются перечнемъ совътниковъ, въ присутствін которыхъ совершался актъ, и этотъ перечень начинается почти твми же словами: «а при томъ были» такіе-то паны. Извъстны двъ жалованныя грамоты в. кн. Свидригайла, написанныя въ 1438 году на разстояніи менье чымь трехъ місяцевъ. Личный составъ ведикокняжескаго совъта не могъ измъниться значительно въ такой короткій промежутокъ времени; между тёмъ подъ первымъ актомъ обозначены имена одиннадцати пановъ, подъ вторымъ восьми, и изъ всёхъ этихъ именъ только три стоять въ обоихъ актахъ. Еще скромиве по составу правительственный совъть, изъ котораго исходили жалованныя грамоты короля польскаго и великаго князя литовскаго Казимира: въ

<sup>\*).</sup> Акты Ист. І, № 215.

этомъ отношенін оп' близко напомпиають акты рязанскихъ князей XV в. Изъ двухъ грамотъ 1450 г. одному и тому же пану подъ одной, данной въ Вильнѣ, значится четыре панскихъ имени, а подъ другой, написанной въ Гродив всего недвлю сплств, только три, и имена эти въ обоихъ актахъ всѣ разныя кром'в одного. Кажется, и тамъ, какъ у насъ, количество сов'втниковъ, призываемыхъ для рѣшенія дѣла, зависѣло отъ политической важности послѣдняго: для жалованной грамоты простому нану на вотчину считали достаточнымъ присутствіе трехъ или четырехъ думныхъ людей, а при утвержденіи за кн. Ө. Воротынскимъ наслъдственнаго обладанія данными ему въ вотчину волостями въ 1455 г. присутствовали виленскій епископъ, четыре сановника, поименованные въ актъ, «и пные панове вси старшіе»; въ заключеніи Свидригайломъ союза съ Орденомъ въ 1431 г. участвовали 3 епископа, 8 князей и 9 пановъ. Однако каждое изъ указанныхъ собраній, столь измѣнчивыхъ по составу и иногда столь малочисленныхъ, считалось настоящимъ правительственнымъ совътомъ, радой великаго князя: въ одной изъ грамоть 1438 г. Свидригайло пишеть, что онъ далъ ее, «порадивше съ нашими князи и съ паны и съ нашею върною радою»; точно такъ же и Казимиръ пожаловалъ пана, «подумавши съ князьми и съ паны, съ върною радою», хотя эта рада состояда всего изъ четырехъ нановъ, изъ которыхъ ни одинъ не носилъ княжескаго титула \*).

Любопытнъе всего то, что въ этихъ русско-литовскихъ актахъ члены правительственнаго совъта обозначаются терминомъ, прямо взятымъ изъ круга частныхъ юридическихъ отношеній; великій князь обыкновенно говоритъ, перечисляя своихъ совътниковъ: «а притомъ были свидоки, рада наша». Думаемъ, что этотъ терминъ указываетъ на первоначальное

<sup>\*)</sup> Акты Зап. Росс. I, №№ 36, 37, 54, 57. Ср. тамъ же №№ 53, 70, 77, 129 и 170. Русск. Ист. Библіотека, изд. Археогр. Комм., II, № 17. О радѣ короля Казимира 1463 г. и о думѣ кн. Димитрія Ольгердовича 1388 г. см. Срезневскаго, Свѣд. и зам. о малоизвѣстн. пам. №№ Х и ЦІІ. Григоровича, Бѣлорусск. Архивъ, I, № 6. Г. Любавскаго, Литовско-русскій сеймъ, стр. 324 и слѣд.

простъйшее значеніе, какое имълъ княжескій совътникъ въ удъльное время: онъ былъ не более какъ свидетелемъ, который скрѣпляль своимъ присутствіемъ акть верховной власти. Памятники права, обращавшіеся въ древней Руси, дають и съ другой стороны указаніе на ту же близость терминологіи высшаго княжескаго управленія къ языку частныхъ юридическихъ отношеній. Слово совитника старинный терминъ, навъстный на московскомъ придворномъ языкъ въ смыслъ боярина уже по актамъ пачала XVI в., но въроятно употреблявшійся и ранбе. Древнерусскій послухт, свидітель, часто становился на місто тяжущейся стороны, въ пользу которой показываль, принималь на себя такую отвътственность за ея дъло, что оно становилось его собственнымъ дѣломъ. Въ этомъ отношенін послушество им'єло н'єкоторое сходство съ порукой за чужой долгъ передъ кредиторомъ. Въ старинномъ славянорусскомъ переводъ византійскаго Прохирона ими. Василія Македонянина, вошедшемъ въ составъ нашей Кормчей подъ названіемъ Градскаго Закона, останавливаеть на себ'я вниманіе одинъ видъ поручительства за должника: отвъчающій за взятыя взаймы деньги (constitutae pecuniae reus, ἀντιφωνητής) названъ въ переводъ «совътникомъ» \*). Такимъ образомъ, если правительственный совътникъ являлся въ актахъ съ названіемъ свидътеля, то и отвътственный передъ запмодавцемъ свидътель займа назывался совътникомъ должника. Какъ бы оправдывая такое сродство терминологіи государственнаго и гражданскаго права, по актамъ какъ западной, такъ и восточной Руси боярскій сов'ять иногда является въ такомъ виді, что бояринъсовътникъ очень походить на частнаго случайнаго свидътеля акта, по крайней мъръ сидить съ нимъ рядомъ. Въ первой половинѣ XV в. правилъ Кіевомъ въ качествѣ намѣстника великаго князя литовскаго внукъ Ольгерда Александръ (Олелько) Владиміровичь, а преемникомъ его былъ сынъ его Семенъ. Намъстники въ Литвъ тогда дъйствовали еще, какъ удъльные

<sup>\*)</sup> Zachariae, Prochiron, tit. XVI, cap. 10 ср. съ соотвѣтствующимъ мѣстомъ 48-ой главы печатной Кормчей.

князья: Оледько и его сынь имёли своихь служилыхъ князей и бояръ, раздавали земли въ управляемой области. Жена князянамъстника Олелька была московка, дочь великаго московскаго Василія Димитріевича Настасья. По смерти мужа она вспомнила свою далекую родину и пожертвовала въ обитель преп. Сергія двѣ волости, Передолъ и Почапъ, въ тогдашнемъ Малоярославскомъ уёздё. Этотъ частный актъ личнаго усердія къ монастырю княгиня-вдова облекла въ торжественную форму приговора кіевской боярской думы, въ которой она сама является предсъдательницей, а сынъ-правитель однимъ изъ совътниковъ рядомъ съ архимандритомъ печерскимъ. Въ одной неизданной грамотъ Троицкаго Сергіева монастыря читаемъ: «Милостію Божіею мы, княгини Александровая Настасья кіевская, подумавши есмь съ своими дътьми, со кн. Семеномъ Александровичемъ и со кн. Михаиломъ Александровичемъ, и съ нашимъ отцемъ съ архимандритомъ печерскимъ Николою и съ нашею върною радою, съ князьми и съ паны, придали есмя у домъ св. Троицы къ монастырю Сергіеву двѣ волости нашихъ, Передолъ и Почапъ» \*). Еще своеобразнѣе было одно засѣданіе думы другого служилаго литовскаго князя Андрея Владиміровича, деверя упомянутой кіевской княгини-московки. Пріфхавъ съ семьей и дворомъ въ Кіевъ въ 1446 г., онъ написалъ духов-

<sup>\*)</sup> Сборн. грам. Тр. Серг. мон. № 530, л. 315. Подлинной грамоты Настасьи не могли уже найти въ монастыръ при архимандритъ Діонисіи, когда приводили въ порядокъ монастырскіе акты. Но при Грозномъ эта повидимому грамота хранилась въ одномъ изъ ящиковъ царскаго архива. Акт. Арх. Эксп. І, стр. 346. Дата (6907 г., индикта 7) передана въ копіи невёрно: вёроятно, пропущена цифра десятковъ. Число индикта показываеть, что это могь быть или 6937 или 6967 годъ. Вфроятнъе послёдній: въ 1429 г. Николай еще не быль печерскимь архимандритомъ и, кажется, былъ еще живъ Олелько. Строева, Списки іерарховъ, стр. 12. О Настасьт наши лътописи упоминають въ 1447 г. Объ Олелькъ и Семенъ см. Акт. Зап. Росс. I, №№ 8 и 77. Соловьева, Ист. Росс. IV, прим. 39. Опис. Кіевопеч. Лавры, стр. 20: митр. Евгеній называеть Семена Олельковича княземъ слуцкимъ, можетъ быть, смѣшивая его съ племянникомъ Семеномъ Михайловичемъ, который въ нашихъ старинныхь родословныхь носить этоть титуль. Врем. Общ. Ист. и Др. Рос., X, II, 83 и 139.

ную, въ которой отказалъ женъ п дътямъ «свою отчину и свою выслугу», гдѣ онъ правилъ, какъ удѣльный киязь. Онъ совершиль этоть акть, подумавши съ своей киягиней, съ архимандритомъ печерскимъ и со святыми старцами, также съ своими боярами; на засъдании присутствовали вмъстъ съ архимандритомъ уставщикъ, ключинкъ, келарь монастыря «и иныхъ господы нашее старцевъ много»; наконецъ «при томъ были» три боярина и «моршалка» завъщателя, обозначенные поименно, изъ нихъ одинъ киязь, «и иные бояре наши и слуги при томъ были», прибавляеть завъщатель въ заключение перечня. Служилые литовскіе князья-братья Бабичи-Друцкіе въ 1460-хъ годахъ пожертвовали основанному смоленскимъ епископомъ Михаиломъ монастырю свои вотчинныя села. Какъ частныя лица, совершившія частный актъ, они потомъ лично подтвердили, «очивистѣ вызнали» свои вкладныя записи на докладѣ передъ королемъ Казимиромъ. Какъ частный актъ, каждая вкладная скръпдена свидътелями, которые «при томъ были»; этими свъдоками были собственные бояре вкладчиковъ и рядомъ съ ними стороннія лица, священники, государственный чиновникъ, маршалокъ епископа и даже сторонніе князья, такіе же служилые, какъ сами Бабичи, притомъ одинъ такъ же съ своими боярами \*).

Въ восточной Руси политическая централизація шла быстріве и дійствовала исключительніве. У служилыхъ князей здібсь не видимъ ни бояръ, ни боярскихъ совітовъ, какъ скоро они теряли удільную самостоятельность и становились простыми землевладільцами. Но въ церковномъ управленіи долго и по исчезновеніи уділовъ держались удільныя формы и порядки. У митрополита и епархіальныхъ архіереевъ были свои бояре, міряне или иноки, и свой дьяки введенные; ті и другіе составляли думу владыки, и извістные акты этой думы ии по формів, ии по содержанію не отличаются отъ большей части грамотъ, какія исходили отъ князя съ его боярскимъ совітомъ. Митрополиту докладывали поземельныя діла кафедры и монастырей, непосредственно ей подчиненныхъ; на докладныхъ

<sup>\*)</sup> Акты Зап. Росс. I, № 46; III, № 101.

пом'вчалось, что «на докладъ были у господина митрополита его бояре» такіе-то, обыкновенно двое или трое, и грамота подписывалась его дьякомъ думнымъ или введеннымъ. Жалованная грамота ростовскаго архіепископа Вассіана 1468 г. Кириллову монастырю оканчивается обычной формулой: «а пожаловалъ есмь своими бояры», которыхъ было трое на засъданіи епархіальной думы по этому дёлу. На отписи одного изъ Вассіановыхъ преемниковъ Кирилла митрополиту Даніилу о взаимномъ невмѣшательствѣ въ рыбныя довли обоихъ на Шекснъ приписано: «а у архіепискупа въ ту пору были бояре» Писемскій да Плишка. Но въ поземельныхъ сдёлкахъ, однородныхъ съ теми, на докладе о которыхъ при митрополите присутствовали его бояре въ качествъ совътниковъ, тъ же бояре писались въ актахъ простыми свидетелями, «послухами». Окольничій ведикаго князя Ощера въ 1486 г. взядъ въ пожизненное пользование село митрополичьяго домоваго монастыря Новинскаго съ доклада митрополиту и его боярамъ. Въ 1499 г. канедра поменялась землями съ другимъ митрополичьимъ домовымъ монастыремъ, и тѣ же самые бояре, которые на докладной 1486 г. обозначены, какъ совътники владыки, здъсь являются простыми «послухами», хотя скоръе можно было бы ожидать наоборотъ, что они явятся совътниками канедры въ сдълкъ съ подчиненнымъ ей церковнымъ учрежденіемъ, а свидътелями въ соглащении съ постороннимъ лицомъ, сановникомъ великаго князя. Еще замѣчательнѣе то, что когда сдѣлка каеедры совершалась съ разрѣшенія или доклада великаго князя, послухами являлись рядомъ съ митрополичьими и великокняжеские бояре. Поэтому, читая грамоту, въ которой князь верейскій Михаилъ Андреевичъ пишетъ, что онъ помѣнядся землями съ нѣкоимъ Алешкой Аванасьевымъ и что «туто были» такія-то лица, которыя по другимъ грамотамъ извъстны, какъ бояре этого князя, трудно разобрать, въ качествъ ди совътниковъ, или простыхъ свидътелей частной сдълки своего князя обозначены здѣсь эти верейскіе бояре \*).

<sup>\*)</sup> Акт. Арх. Эксп. I, № 85. Акты, относящ. до юрид. быта др. Росс. I, № 69; II, №№ 183, 147 (грамота 17-я) и 156.

Следовательно и на востоке Руси бояринъ имелъ значеніе, близко подходившее къ названію свидітеля, какое дають государственному сов'ятнику, члену рады, русско-литовскіе акты XV в. Въ грамотахъ князей удъльной Руси мы застаемъ политическую роль боярина еще не вполив выдвлившейся изъ круга отношеній частнаго гражданскаго права: это черта боярской думы удёльныхъ вёковъ, напболёе заслуживающая вниманія. И въ старой кіевской Русп XII в. бояринъ иногда являлся при князѣ съ характеромъ отвѣтственнаго свидѣтеля. Но это частное значеніе тогда закрывалось политическимъ: бояринъ прежде всего былъ правительственнымъ сотрудникомъ и постояннымъ, необходимымъ совътникомъ князя. Теперь это частное значеніе выступило внередь, какъ самая характерная черта въ правительственномъ положеніи боярина. Слідовательно роль последняго, какъ и все на удельномъ севере, стала проще. Такая переміна въ значеніи боярина вполні отвічала политическому характеру князя удёльнаго времени. Главный землевладълецъ удъла и его государь вмъсть, этотъ князь плохо отличаль свои частныя землевладыльческія операцін оть правительственныхъ отправленій. Къ свободнымъ обывателямъ княжества онъ относился не какъ къ своимъ подданнымъ, а какъ къ людямъ, вступавшимъ къ нему въ доброводьныя гражданскія отношенія по землів или службів, которыя они такъ же добровольно могли разорвать и перейти въ другое княжество. Правительственный сотрудникъ князя и вмѣстѣ посредникъ между двумя гражданскими сторонами, бояринъ, обыкновенно самъ землевладълецъ, юридически являлся свидътелемъ въ ихъ взаимныхъ сдёлкахъ, вытекавшихъ изъ поземедьныхъ отношеній хозяпна уділа къ нанимателямъ его земли. Политическое значеніе государственнаго сов'ятника при княз'я сливалось съ гражданскимъ послушествомъ, потому что государственная вдасть въ лицъ князя еще не отдълилась отъ правъ и отношеній землевладівльца. Потому же и правительственныя дійствія князя съ его сов'єтомъ иногда были такъ похожи на юридическіе акты частныхъ лицъ. Послёднія въ сдёлкахъ другъ съ другомъ или въ предсмертныхъ распоряженіяхъ своимъ имуществомъ призывали свидътелей изъ лицъ, имъ знакомыхъ и знавщихъ ихъ діла, и эти свидітели брали на себя извістную отвітственность за акть, совершенный въ ихъ присутствін. Съ значеніемъ подобныхъ отвітственныхъ свидітелей являлись и бояре введенные въ думф своего князя. Сущпость юридическаго и правственнаго обязательства, вытекавшаго изъ такого послушества, просто и ясно выражена въ дарственной записи княгини Збаражской, урожденной княжны Мстиславской, которая, перечисляя пановъ, призванныхъ ею въ качествъ свъдоковъ, пишетъ: «а туто были и того добрѣ свѣдомы» такіе-то паны. Читая въ копцъ второй духовной великаго князя Димитрія Донскаго, что когда она писалась, «туто были» десять бояръ вмѣстѣ съ двумя пгуменами, духовными отцами завѣщателя, мы имъемъ передъ собою и собрание совътниковъ князя по поводу важнаго государственнаго акта, даже довольно полное собраніе, и обычныхъ при составленіи такихъ грамотъ свидітелей, «послуховъ», какъ они и названы въ первой духовной того же князя \*).

Представимъ себѣ теперь какого-нибудь князя XIII или XIV в., который садился на новый еще не обсиженный столъ въ значительномъ краю верхневолжской Руси, выдѣленномъ ему по духовной отца, среди населенія, бо́льшая часть котораго только-что сѣла или садилась «ново», на «сыромъ корню». Собравъ разсѣянныя по памятникамъ указанія, можно безъ особенныхъ усилій воображенія уяснить себѣ, какъ складывалась въ такомъ княжествѣ боярская дума, какъ опредѣлялись ея составъ и политическое значеніе ея членовъ. Когда князь садился на свой столъ, у него не было подъ руками ни думы, ни приказовъ, но былъ кругъ бояръ и слугъ, данныхъ ему отцомъ или вызвавшихся служить ему, съ которыми онъ будетъ думать и которымъ станетъ приказывать разныя дѣла. Онъ будетъ вмѣстѣ съ ними дѣлать эти дѣла; но не было

<sup>\*)</sup> Акт. Зап. Р. III, № 36, 1564 г.; буквально сходной формулой скрѣпленъ и сеймовой приговоръ о выдачѣ бѣльскаго привилея того же года. Лит. Стат. во Времен. Общ. Ист. и Др. Р. кн. 23, стр. 10, Собр. гос. гр. и дог. I, №№ 30 и 34.

нужды всёмъ имъ вмёстё дёлать одно и то же дёло. Однихъ бояръ князь посыдаль въ города и волости на кормленія, другихъ удерживалъ при себѣ для дворцовыхъ дѣлъ. Это ближайшіе къ нему люди, его бояре введенные: одному изъ нихъ поручалъ опъ въдать дворовыхъ слугъ и земли, отведенныя на содержаніе дворца, другому хранить домашній скарбъ, домовую казну, третьему править конюшнями съ прицисанными къ нимъ слугами и лугами и т. п. Но все это кратковременныя порученія: черезъ годъ или меньше одни возвращаются съ кормленій, другіе ѣдутъ на ихъ мѣста покормиться послѣ дворцовой службы, и надичный штать боярь введенныхъ измѣняется. Съ другой стороны, казначея съ дворцовымъ дьякомъ назначають въ посольскую повздку или на съвздъ съ боярами сосъдняго удъла для улаженія пограничнаго спора, а управителю дворцовыхъ слугь и земель поручають разобрать тяжбу игумена изъ дальняго увзднаго города съ посадскими людьми. Этоть игумень вмёстё съ жалобой на отвётчиковъ положиль передъ княземъ данную еще отцомъ последняго иесудимую грамоту, освобождавшую монастырь въ тяжбахъ со сторонними людьми отъ подсудности нам'єстникамъ и волостелямъ; при этомъ настоятель, очутившійся подъ властію новаго правительства, просилъ сына подтвердить грамоту отца, подписать ее на свое имя. Въ актѣ поименованы два боярина, присутствовавшіе при его совершеніп, и одинъ изъ нихъ сдужилъ теперь при дворѣ князя-сына. Справка подтвердила дѣйствительность отцовскаго пожалованія. Но воть слуга вольный бьеть челомъ о такой же жалованной грамоть на купленную имъ или данную княземъ вотчину, прося 5 лѣтъ льготы отъ дани, яма п всякой тягости для крестьянь старожильцевь и 10 льть для новоприходцевъ, которыхъ онъ перезоветъ къ себѣ «съ иныхъ сторонъ»; онъ просить при этомъ, чтобы «въ его околицу» не въвзжали ни за чвмъ ни волостели, ни бобровникъ, пи закосникъ и т. п. Дъло новое, разръщение которато станетъ прецедентомъ для многихъ другихъ. Князь властенъ и одинъ разрѣшить его; но онъ призываетъ для этого двухъ-трехъ бояръ, которымъ, по его мнанію, ближе другихъ вадать о томъ

надлежить, имена которыхъ и прописываются въ актъ вмъстъ съ именемъ дъяка, его писавшаго. По смерти князя, въ случав просьбы о подписаніи грамоты, или даже при жизни его, въ случав жалобы на нарушение льготы новымъ волостелемъ, эти имена укажуть, на кого сосдаться или у кого навести справку для провърки дъла и возстановленія силы акта: въдь грамота едва ли тогда записывалась въ какую-нибудь книгу исходящихъ бумагъ и руки князя подъ ней не было, онъ и писать не умѣетъ, «книгамъ не ученъ бѣаше», а только «книги духовныя въ сердцъ своемъ имяше». Это и есть боярская дума въея простайшемъ состава, какою она является по актамъ удальнаго времени въ ежедневномъ правительственномъ обиходъ. Ни князю, ни боярамъ не было нужды настапвать, чтобы всв они, сколько ихъ было налицо при дворѣ, присутствовали при ръшени такихъ частныхъ актовъ: дъло шло не о власти, не о политическихъ правахъ той или другой стороны, а объ административныхъ удобствахъ, о средствахъ устроиться и завести порядокъ. Заболъвъ тяжко, князь велитъ писать духовную. Частные люди въ этомъ случав, какъ и въ сдълкахъ другъ съ другомъ, призывали свидътелей изъ лицъ имъ знакомыхъ. Князь собирадъ къ себъ бояръ, съ которыми привыкъ дълать всякія дъла, «веселился и скорбълъ, отчину соблюдалъ и укрѣплялъ, подъ которыми города держалъ и великія волости». Князь могь желать, чтобы «туто было» возможно больше его сотрудниковъ. Въ его «душевной грамотв» описывается весь полуустроенный имъ правительственный и хозяйственный порядокъ, который поддерживать и довершать завъщатель поручаеть дътямъ. Бояре, какъ люди, въдавшіе правительственныя діла, должны были знать эти распоряженія и не только знать, но присутствіемъ своимъ обязаться юридически и нравственно исполнять ихъ, служа вдовѣ и дѣтямъ. «Припоминте, говорилъ имъ князь при этомъ, на чемъ вы дали мнъ слово нъкогда-положить головы свои, служа мнъ и дътямъ моимъ: и вы, братія моя бояре, послужите имъ отъ всего сердца, въ скорби не оставьте ихъ, напоминайте имъ, чтобы жили въ любви и княжили, какъ я въ грамотъ душев-

ной указаль имъ, какъ раздълилъ между ними свою отчину». Такъ говорять, умирая, великіе князья Димитрій Донской п Михаплъ Александровичъ тверской въ составленныхъ современниками сказаніяхъ о нихъ. Въ этихъ словахъ картина торжественнаго засъданія боярскаго совъта при князъ и лучшая политическая характеристика боярина-совътника. По условіямъ русской жизни тахъ ваковъ онъ не былъ ни представителемъ сплоченнаго мъстнаго общества привилегированныхъ землевладъльцевъ, который въ силу этого, независимо отъ князя, имълъ политическое значеніе, ни ученымъ законов'єдомъ съ выгодной для князя политической теоріей, призываемымъ на совъть въ качествъ эксперта для разръшенія важныхъ государственныхъ и юридическихъ вопросовъ. Но онъ большой, «старъйшій человѣкъ» въ землѣ, «старецъ земскій», который, служа то въ томъ, то въ другомъ княженіи по личному «ряду» съ княземъ, везд'в становясь у важныхъ д'влъ, какъ «нарочитый поставленикъ» князя, извъдалъ правительственные порядки, пріобрълъ навыкъ въ искусствъ строить и водить полки, судить и рядить людей. Онъ правительственный «свѣдокъ» и «знахарь», отвѣтственный свидътель и сотрудникъ князя по дъламъ управленія, давшій ему слово на томъ и крестъ цёловавшій. Князь слушаеть его и думаеть съ нимъ «добрую думу, коя бы пошла на добро», потому что онъ лучше другихъ знаетъ «добрые нравы и добрую думу и добрыя дѣла», вѣдаетъ, какъ киязю «безбѣдно прожити» и «како княжити, чтобы его христіаномъ малымъ и великимъ было добро»\*).

Первый князь, умирая, въроятно еще не могъ завъщать дътямъ вполнъ устроеннаго центральнаго управленія, ни постоянныхъ отдѣльныхъ въдомствъ, ни постоянной организованной боярской думы во главъ ихъ. При дворъ его по утрамъ всегда можно было встрѣтить нъсколько думныхъ людей, бояръ введенныхъ, которымъ давались временныя и случайныя порученія по текущимъ дъламъ и изъ которыхъ составлялся со-

<sup>\*)</sup> Пол. Собр. Р. Лѣт. IV, 353 и 359. Собр. гос. гр. и дог. II, № 15. Ср. Никон. V, 27—29.

въть князя по отдъльнымъ экстреннымъ случаямъ; по этотъ совъть не имълъ ни опредъленнаго круга дълъ, ни постояннаго состава. Притомъ и весь дворъ князя разбивался послъ его смерти: старые бояре и слуги отца, съ раздъленіемъ отчины между сыновьями, расходились по дворамъ молодыхъ князей. Но гдѣ жизнь устроивалась, тамъ отверждалось, расчленяясь, и управленіе: текущія діла, усложняясь, распадались на отдільныя постоянныя відомства; случайныя и измінчивыя порученія превращались въ постоянные приказы пока еще только въ смыслѣ постоянныхъ правительственныхъ должностей, а не сложныхъ правительственныхъ присутствій и канцелярій. Тогда и бояринъ введенный, которому по обстоятельствамъ минуты поручались разныя дёла, становился прикащикомъ князя по какому-либо одному разряду дѣлъ дворцоваго хозяйства. Военное управленіе стольнымъ городомъ, устроеннымъ въ тысяцкому; въ другихъ дёлахъ вёдалъ столицу намѣстникъ. Съ развитіемъ бортнаго промысла въ дворцовыхъ лѣсахъ князя эти лѣса вмѣстѣ съ поселками бортниковъ выдѣлялись изъ круга дворцовыхъ земель въ особое вѣдомство, которое поручалось чашнику. Такъ при значительныхъ дворахъ складывался штать высшей центральной администраціи: то были тысяцкій, намыстинкь столицы, дворецкій, казначей, окольничій, конюшій, стольникь, чашникь, сокольничій, ловчій. Къ членамъ думы надобно причислить и печатника, которымъ бывало иногда духовное лицо, монахъ или бълый священникъ. При большихъ дворахъ нѣкоторыхъ изъ этихъ сановниковъ бывало по двое. Привычка и другія административныя удобства вели къ тому, что эти должности подолгу оставались въ рукахъ однихъ и тъхъ же лицъ, даже иногда переходили отъ отца къ сыну прямо или черезъ извъстный промежутокъ времени. Такъ можно думать по извъстіямъ о тверскихъ и московскихъ тысяцкихъ XIV вѣка; подобное было въ Рязани съ должностью чашника, какъ можно догадываться по именамъ лицъ, занимавшихъ ее въ XV в.; послѣ московскіе великіе князья любили назначать казначеевъ изъ фамиліи Ховриныхъ-Головиныхъ. Съ образованіемъ административныхъ вѣдомствъ,

съ превращениемъ поручений въ постоянныя должности, въ кругу думныхъ людей при дворѣ князя, располагавшаго значительнымъ боярствомъ, должны были обозначиться два элемента: должностныя лица и бояре, не занимавшіе постоянныхъ придворныхъ должностей. Эти последніе, кажется, преимущественно получали назначенія по областной администраціи, образуя подвижной кружокъ бояръ, которые то действовали при дворѣ, то сидѣли на кратковременныхъ кормленіяхъ по городамъ и волостямъ. Боярамъ этого круга, надобно думать, поручались при дворъ текущія дъла, которыя еще не нашли себъ постояннаго мъста въ существующихъ центральныхъ учрежденіяхъ и велись старымъ порядкомъ временныхъ порученій. Указанными перемінами въ центральномъ правительстві обозначидся второй моменть въ развитіи боярской думы. Она осталась совътомъ князя по чрезвычайнымъ дъламъ, попрежнему не имъла опредъленнаго числа членовъ, и попрежнему не возникало вопроса о политическомъ значенін численнаго ея состава; но теперь получаеть значение административный подборъ этого состава для каждаго засъданія. Чрезвычайными дълами были теперь ть, которыя превышали компетенцію отдъльныхъ центральныхъ въдомствъ или касались многихъ изъ нихъ. Для ръшенія такого дъла князь призываль управителей дворцовыхъ въдомствъ, которыхъ оно касалось, и къ нимъ присоединялъ иногда педолжностныхъ бояръ, присутствіе которыхъ почему-либо считалось нужнымъ: могло, напримъръ, понадобиться присутствіе боярина, бывшаго нам'єстникомъ въ городъ, откуда поступило разбиравшееся княземъ дъло. Наконецъ и представители мъстнаго духовенства, епископъ, даже архимандрить, являлись въ числѣ совѣтниковъ князя, приглашались принять участіе въ дёлё, которое касалось церкви или признавалось особенно важнымъ.

Таковы два момента, обозначающіеся въ исторіи боярской думы удёльнаго времени, если слёдить за ея діятельностію, какъ она отразилась въ уцёлёвшихъ актахъ тёхъ вёковъ. По скуднымъ извёстіямъ трудно представить себі обычное теченіе правительственнаго дворцоваго ділопроизводства въ его

ежедневной обстановкъ. Можно думать, что чъмъ проще мы представимъ его себѣ, тѣмъ станемъ ближе къ дѣйствительности. Всѣ дѣла велись во дворцѣ, куда по утрамъ собирались правительственныя лица. Дьяки докладывали боярамъ текущія дъла по въдомству каждаго и писали грамоты; у каждаго дъяка были свои «ларцы» для храненія судныхъ списковъ и другихъ актовъ. Текущихъ дѣлъ не могло быть слишкомъ много, какъ и дълъ особо важныхъ, которыя не могли быть разръщены однимъ бояриномъ и докладывались самому князю. Докладъ и ръшение такого дъла происходили при двухъ или болъе боярахъ, которыхъ туть же приглашалъ къ себъ князь по указаннымъ соображеніямъ изъ числа присутствовавшихъ во дворцъ. И частныя лица съ своими просьбами допускались не только въ дворцовыя налаты или «избы», гдѣ бояре съ дьяками творили судъ и расправу, но и къ самому князю съ его боярекимъ совътомъ. Сохранидся рядъ грамотъ XV в., которыя изображаютъ очень живо и иногда съ наивностью, исчезающей въ позднъйшихъ актахъ, какъ вершились дъла самимъ княземъ, какъ челобитчикъ издагалъ свою просьбу передъ нимъ и его боярами, какъ князь опрашивалъ «обоихъ истцовъ», ищею и отвътчика, съ ихъ свидътелями, послухами или знахарями, и какъ, разобравъ дъло, приказывалъ дать той или другой сторонѣ грамоту съ своимъ приговоромъ и съ обозначеніемъ пменъ «туто» бывшихъ бояръ \*). На такой порядокъ дворцоваго управленія при его обычномъ ежедневномъ ході указываетъ повидимому и краткая, по любопытная замътка, сдъланная авторомъ жизнеописанія тверскаго великаго князя Михаила Александровича \*\*). Біографъ разсказываеть, что не задолго до смерти князя (въ 1399 г.) дѣти его утромъ были у больного отца, «прочимъ же княземъ и боярамъ и всвиъ людемъ ждущимъ и хотящимъ пріити къ нему обычнаго градскаго ради управленія»; но князь уже готовился къ смерти и

<sup>\*)</sup> Изъ актовъ изданныхъ см. Акт. Юр., стр. 8, 13, 25, 27; Акты, относящ. до юр. быта, I, стр. 169 и 639; Арх. ист.-юр. свъд., Кала-иова, II, отд. 3, стр. 129.

<sup>\*\*)</sup> Никон. IV, 289.

никого не принялъ. Сложнаго канцелярскаго дѣлопроизводства не замѣтно еще въ половинѣ XV в., по крайней мѣрѣ въ удёльныхъ княжествахъ. Къ удёльному верейскому князю Миханлу Андреевичу является отв'ьтчикъ по одному земельному дёлу и бьеть челомъ: «назначилъ ты мий, господарь, словесно срокъ на Сборное воскресенье стать передъ тобой, чтобы отвъчать по дёлу, а воть истець не сталь на срокь, послуха не поставилъ и купчей на спорную землю не положилъ». Князь припомниль, что действительно быль назначень словесно такой срокъ, и оправилъ отвътчика, велъвъ выдать ему правую безсудную грамоту. При такой простоть дълопроизводства едва ли могли точно обозначиться предѣлы вѣдомства думы и ея дѣловыя отношенія къ князю и другимъ учрежденіямъ. Она была высшимъ правительственнымъ мъстомъ по дъламъ дворцоваго хозяйства, высшимъ судебнымъ учрежденіемъ, сов'єтомъ князя по всёмъ дёламъ, которыя не могли быть рёшены низшими учрежденіями и восходили къ князю. Но по сохранившимся памятникамъ трудно разобрать, насколько точно было опредълено, какія дъла должны восходить къ князю, какія онъ ръшалъ одинъ и какія съ боярами. Видно только, что один дъла онъ поручалъ ръшать своимъ боярамъ, одному или двоимъ, другія рѣшалъ самъ въ присутствін одного, двухъ или болье бояръ, а при ръшеніи третьихъ вовсе не замътно присутствія бояръ. Въ дёдахъ важныхъ или касавшихся церкви въ думу призывали церковныхъ іерарховъ. Но при вел. кн. Димитріп Донскомъ самые важные вопросы церковнаго устройства и управленія рѣшались пногда безъ участія духовныхъ властей. По смерти митрополита Алексія архимандрить Митяй объявилъ себя кандидатомъ на митрополію только «по сов'єту великаго князя и бояръ его». Когда Митяй, ссылаясь на церковныя правила, предложиль, чтобы его рукоположили въ санъ митрополита русскіе епископы независимо отъ патріарха цареградскаго, великій князь и бояре «восхотына тако быти». Перевороть въ церковномъ порядкѣ былъ рѣшенъ княземъ и боярами; потомъ уже созваны были русскіе епископы, чтобы посвятить Митяя. Сохранилось сказаніе о ростовскомъ епископѣ XIV в. Іаковѣ, которое даетъ почувствовать неопредѣленность правительственныхъ отношеній въ удѣльное время. Ростовскій князь съ совѣтомъ бояръ судилъ женщину, захваченную на мѣстѣ преступленія, и осудилъ ее на смерть. Дѣло, повидимому семейное, касалось и церковнаго суда. Нензвѣстно, присутствовалъ ли епископъ въ думѣ при его рѣшеніи. Осужденная обратилась къ владыкѣ съ мольбой о помилованіи, и опъ разрѣшилъ ее отъ казни. Князь и бояре разсердились на владыку за отмѣну ихъ приговора, подняли на него городъ и выгнали его изъ Ростова \*). Приговоры думы по текущимъ дѣламъ излагались въ грамотахъ, которыми разрѣшались спорныя дѣла, утверждались за лицами и обществами пріобрѣтенныя права, жаловались имъ льготы или устанавливались ихъ обязанности къ правительству.

## Глава VII.

Московская боярская дума уже вт XV въкъ, ст образованіемт вт Москвъ болье плотнаго боярства, становилась дворцовымт совътомт по недворцовымт дъламт.

Трудно опредълить, шло ли развитіе думы въ сѣверныхъ княжествахъ удѣльнаго времени дальше второго изъ указанныхъ моментовъ. Только въ княжествѣ Московскомъ замѣтны признаки значительныхъ дальнѣйшихъ успѣховъ въ ея устройствѣ и политическомъ значеніи, достигнутыхъ прежде, чѣмъ исчезли немосковскіе удѣлы.

Оставаясь въ ежедневной дѣятельности совѣтомъ по экстреннымъ дѣламъ дворцоваго управленія, который составлялся то нзъ тѣхъ, то изъ другихъ дворцовыхъ сановниковъ, смотря по свойству восходившихъ къ князю дѣлъ, дума и въ другихъ княжествахъ могла во многомъ измѣнить первоначаль-

<sup>\*)</sup> Никон. IV, 70 и 233: біографъ преп. Сергія считалъ выборъ Митяя «мірскимъ избраніемъ и хотѣніемъ». Іерархи Рост.-Яросл. паствы, стр. 69. Арх. ист.-юр. свѣд., II, отд. 3, стр. 131.

ный порядокъ удъльной администраціи. Прежде всего можно замътить, что ея дъятельность начинала точнъе опредълять отношенія центральнаго правительства къ областному управленію, ослабляя удёльную локализацію послёдняго. Въ вёдомство областнаго управителя по самому значенію кормленщика входили текущія доходныя діла: намістникь и волостель відали и судили обывателей и доходы съ нихъ брали по наказному списку, какъ выражаются ввозныя грамоты на кормленія XV в. Потому дъла новыя, не дававшія указнаго дохода, вопросы законодательнаго свойства стояли внѣ компетенціи областной администраціи. Важнійшими изъ нихъ были діла по землевладанію. Въ исторіи восточной Руси XIV и XV вака были временемъ устройства новаго порядка поземельныхъ отношеній; на этихъ отношеніяхъ держался общественный и политическій строй княжества удбльнаго времени. Поземельныя дъла идутъ изъ уъзда въ центральныя учрежденія и обратно мимо областныхъ властей, или последнія въ такихъ делахъ служать только вспомогательными орудіями органовъ центральнаго правительства. По актамъ этого рода мы болѣе всего и знаемъ о правительственной деятельности думы того времени: купчія, межевыя, жалованныя и тому подобныя грамоты нсходять оть самого князя съ его совътомъ или ими утверждаются. Въ дёлахъ о разгизди, размежеваніи спорныхъ земель, замлевладыльцы били челомъ князю дать имъ *разъвзиси*ковъ, которые, какъ впослъдствии писцы, переписывавшие земли въ книги сошныя, оброчныя и другія, разбирали при этомъ и поземельныя тяжбы, докладывая о нихъ для окончательнаго ръщенія самому князю или одному изъ бояръ при его дворъ помимо областныхъ управителей. Одинъ фамильный акть кашинскихъ дворянъ Бѣдовыхъ начала XVI в. указываетъ, какъ дъйствовало центральное правительство при устройствъ поземельныхъ отношеній въ удёльномъ княжествѣ. Въ 1511 г. дмитровскій князь Юрій Ивановичь послаль своего боярина ки. Давида Даниловича въ отчину свою въ Кашинъ «для смотрівнія сель». Предпринять быль вь увзді большой «земляной разводъ» или разъездъ, и для него учреждена целая межевая коммиссія, во главѣ которой сталъ бояринъ, а товарикъ нему назначенъ кашинскій разъйзжикъ Бідовъ; кашинскимъ намъстникамъ и тіунамъ вельно ихъ слушать н почитать, а двоимъ дътямъ боярскимъ быть докладчиками у обонхъ уполномоченныхъ. Такъ какъ при межеваніи предвидьдось много поземельныхъ тяжебъ, которыя должна была разобрать коммиссія, то половина «присуда», судебныхъ пошлинъ отъ этихъ дълъ, назначена боярину, четверть его товарищу, а остальная четверть докладчикамъ съ тіунами и другими чиновниками кашинскихъ нам'єстниковъ\*). Въ уд'єльное время не зам'єтно контроля центральнаго правительства надъ областными правителями по дъламъ кормленія, и въ этой сферъ администраціи они не похожи на орудія центральной власти, в'єдали д'єла больше на себя, чіємъ на кпязя. Но чрезвычайныя дёла по устройству землевладёнія, которыя въдалъ самъ князъ съ боярскою думой, давали много случаевъ пользоваться областнымъ управленіемъ, если не какъ прямымъ и постояннымъ органомъ, то какъ временнымъ пособіемъ централизаціи. Вслідь за новыми поземельными ділами, не входившими въ въдомство областныхъ правителей, къ центральному правительству отошли путемъ доклада и нъкоторыя дъла старыя, связанныя съ землевладъніемъ прежде вершившіяся въ увздв. Вследь за судомъ надъ землевладъльцами, которыхъ привилегія подчиняла прямо юрисдикціи князя или его боярина введеннаго, къ этой юрисдикціи отошло вершеніе важнъйшихъ поземельныхъ тяжебъ непривилегированныхъ лицъ, какъ и решение дель о холопстве, возникавшихъ въ административныхъ округахъ, управители которыхъ держали кормленія «безъ боярскаго суда». Въ XIV—XV в. князья, освобождая монастырскихъ крестьянъ отъ подсудности намъстникамъ и волостелямъ во всъхъ дълахъ кромъ душегубства, просто замѣчають въ грамотахъ, что тѣхъ крестьянъ судить пгумень; иногда они прибавляють оговорку, что какого суда игуменъ не захочеть судить, онъ долженъ послать людей къ князю, который ихъ разсудитъ. По Судебнику 1497 г. за

<sup>\*)</sup> См. родъ Бѣдовыхъ въ Родословной Иванова.

областными правителями «съ боярскимъ судомъ» оставалось право судить безъ доклада татей, душегубцевъ и всякихъ лихихъ людей; другіе областные судын не могли судить такихъ дѣлъ безъ доклада. По грамотѣ 1498 г. въ Волоцкомъ княжествѣ крестьянъ привилегированнаго монастыря намѣстникъ князя такъ же не судилъ ни въ чемъ кромѣ душегубства, а судилъ ихъ пгуменъ; но въ дѣлахъ о разбоѣ и татьбѣ съ поличнымъ для него обязателенъ былъ докладъ князю или его боярину введенному\*). Такъ благодаря тому, что устройство землевладѣнія стало главнымъ предметомъ устроительной дѣлельности думы, именно развитіе поземельныхъ отношеній прежде всего выводило слишкомъ локализованную областную администрацію изъ ея удѣльнаго обособленія: согласно со всѣмъ строемъ тогдашняго княжества землевладѣніе стало первымъ проводникомъ и административной централизаціи.

Содъйствуя централизаціи управленія, боярская дума по своему удъльному складу должна была сама становиться въ иныхъ случаяхъ болѣе сосредоточенной. Въ ежедневномъ правительственномъ обиходъ боярскій совъть составлялся изъ бояръ, которыхъ наиболѣе касалось то или другое экстренное діло. Но въ исключительныхъ случаяхъ, касавшихся всіхъ одинаково, въ вопросахъ, стоявшихъ выше каждаго отдъльнаго въдомства, князь долженъ былъ призывать къ себъ на совътъ всёхъ наличныхъ совётниковъ. Такіе случан чаще всего вызывались внѣшнею политикой князя, взаимными княжескими отношеніями и столкновеніями. Политическій характеръ бояръсовътниковъ дълалъ для князя необходимыми въ этихъ случаяхъ такіе большіе сов'яты. Теперь, какъ и въ старой кіевской Руси, боярпнъ былъ не подданный, а вольный сотрудникъ князя, служившій ему по ряду, уговору. Въ ділахъ, требовавшихъ содъйствія всёхъ бояръ, рёшеніе, принятое «всёхъ общею думою», имѣло значеніе круговаго обязательства со стороны бояръ дружно помогать князю въ предпринятомъ съ ихъ согласія діль. Такіе большіе совіты можно видіть въ тіхъ

<sup>\*)</sup> Акт. Ист. І, № 106.

совъщаніяхъ князя съ боярами при исключительныхъ обстоятельствахъ, о которыхъ изръдка разсказываетъ лътопись XIV и XV вѣковъ: только о такихъ исключительныхъ совѣщаніяхъ она и разсказываеть, умалчивая объ обычномъ ходъ управленія при княжескихъ дворахъ. Л'втописный разсказъ о посл'яднемъ совъть нижегородскаго князя съ своими боярами въ 1390 г. наглядно изображаеть такое значение думы князя со всьми боярами. Когда великій князь московскій Василій, выхлопотавъ себъ въ Ордъ Нижегородское княжество, послалъ въ Нижній бояръ съ посломъ татарскимъ, нижегородскій князь Борисъ созвалъ своихъ бояръ и молилъ ихъ «съ плачемъ и со слезами», говоря: «господа и братья, бояре и друзья! попомните свое крестное цълование ко мнъ и нашу къ вамъ любовь». Старъйшій бояринь Румянець, тайный сторонникь Москвы, увърялъ Бориса въ единомысліи всъхъ бояръ съ своимъ княземъ и посовътовалъ ему впустить московскихъ пословъ въ городъ, сказавъ: «что они могутъ сдёлать? мы всѣ за тебя». Когда посланцы Василія, вступивъ въ городъ, вельли звонить въ колокола, Борисъ опять обратился къ своимъ боярамъ, прося ихъ не выдавать его врагамъ. На этотъ разъ тотъ же Румянецъ отвѣчалъ ему за всѣхъ своихъ товарищей: «не надъйся на пасъ, господинъ князь! теперь мы не твои и не за тебя, а на тебя» \*).

Оба процесса, и опредъленіе отношеній правительственнаго центра къ области, и сосредоточеніе состава думы, въ Москвъ шли дальше, чъмъ въ другихъ княжествахъ. Во-первыхъ, здъсь дума стала болье замкнутымъ совътомъ. И на удъльномъ съверъ замътны нъкоторые слъды того, что мы видъли въ думъ кіевскихъ и галицкихъ князей, какъ и въ литовской радъ. На обычныхъ засъданіяхъ послъдней большинство членовъ, какъ они обозначаются въ актахъ XV—XVI в., состояло изъ санов-

<sup>\*)</sup> Никон. IV, 240. Ср. разсказъ о томъ, какъ Шемяка, «обдумавъ съ бояры своими», освободилъ взятую имъ въ плѣнъ мать Василія Темнаго Софью, свою тетку. Тамъ же, V, 214. Иногда удѣльный князъ совѣтовался не только съ своими боярами, но и со всей дружиной, какъ это бывало и въ кіевской Руси. Тамъ же, III, 81.

никовъ двухъ разрядовъ: одни были областные управители, воеводы, нам'єстники, старосты; другіе съ этими должностями соединяли придворныя должности канцлера, маршалка дворнаго, маршалка земскаго, подчашаго и др. Нѣчто подобное встрѣчаемъ въ Московскомъ и другихъ княжествахъ XIV-XV в. Въ 1572 г. думный дворянинъ Олферьевъ писалъ про одного изъ своихъ предковъ, служившаго около половины XV в. у верейскаго князя, что онъ быль у этого князя дворецкимъ, «а было за нимъ княжаго жалованья Бѣлоозеро да Верея и иныя жалованья». Ближайшій смысль этихь словь Олферьева тоть, что его предокъ правилъ городами, оставаясь бояриномъ введеннымъ, дворецкимъ. Такъ повидимому надобно понимать и извъстія о служилыхъ людяхъ XIV и XV в., которые были «боярами введенными и горододержавцами» \*). Въ 1420 г. намъстникомъ великаго князя московскаго въ Новгородъ былъ кн. Өедоръ Патрикъевичъ, сынъ вывзжаго изъ Литвы Гедиминовича и родоначальникъ князей Хованскихъ; въ то же время кн. Өедоръ оставался чашникомъ великаго князя. Другой пришлецъ изъ Литвы, панъ Судимонть является у великаго князя Ивана III бояриномъ введеннымъ и намъстникомъ въ Костромъ, потомъ во Владимірѣ, такъ что и объ немъ можно сказать: «былъ онъ бояринъ введенный и горододержавецъ, а было за нимъ княжаго жалованья Кострома да Владиміръ». Такъ областные управители удерживали придворныя званія; съ другой стороны, бояре, дъйствовавшіе при дворъ, носили иногда званія областныхъ правителей. Извъстно, что московскіе думные назначавшіеся для переговоровъ съ иностранными послами въ XV и XVI в., писались въ дипломатическихъ бумагахъ намъстниками московскимъ, новгородскимъ, коломенскимъ и т. и. Повидимому эти званія уже при Иванъ III были только почетными титулами. Изъ грамоты Ивана III пану Судимонту-

<sup>\*)</sup> Акт. Зап. Росс. I, №№ 118, 189, 191 и другіе, указанные въ предыдущей главѣ; ср. № 192, стр. 267. Разрядн. книга въ Моск. Архивѣ мин. иностр. дѣлъ, № 99/131, л. 468 и сл. Родословная роспись рода Кикиныхъ въ Синбирск. Сборн. Валуева, стр. 3. Полн. Собр. Лѣт. VIII, 161.

видно, что иногда этотъ намѣстникъ, правя Костромой, пріѣзжалъ въ Москву; въроятно, онъ появлялся тогда и въ боярскомъ совътъ, какъ бояринъ. Собираясь на Новгородъ въ 1471 г., Иванъ III сначала посовътовался съ митрополитомъ, съ своею матерью и «сущими у него боярами», а потомъ «розосла по всю братію свою и по всѣ епископы земли своея и по князи и по бояре свои и по воеводы». Этому многолюдному собранію сановниковъ, вызванныхъ изъ областей, великій князь явилъ свою мысль идти на Новгородъ и предложилъ на обсуждение вопросъ: идти ли лътомъ, или дождаться зимняго пути? Однако можно замътить, что призывъ въ думу областныхъ управителей плохо прививался въ Москвъ и прекратился, не сдълавшись обычаемъ. Намекъ на это встръчаемъ уже въ лътописи начала XV в., въ разсказъ о размирьъ вел. кн. Василія Димитріевича съ тестемъ Витовтомъ (1406—1408 г.). Когда Эдигей, подстрекая зятя на тестя, присладъ въ Москву съ предложеніемъ своей помощи, Василій собраль своихь думцевь, князей и боярь, и «повъда имъ таковая словеса». Думцы съ радостью приняли татарское предложеніе. Этими думцами были «юные» бояре, которые, по словамъ дътописца, тогда совътовали обо всемъ, радуясь размирію и кровопролитію, а князь слушаль ихъ и не выступаль изъ ихъ думы. Но опытные старики въ Москвъ не одобряли такой политики, говорили: «не добра дума бояръ нашихъ, что Татаръ приводятъ къ себъ на помощь». И въ извъстномъ письмъ Эдигея великому князю дается совъть не слушать молодыхъ, а собрать старыхъ бояръ и съ ними думать добрую думу. Причиной такого господства молодыхъ бояръ было то, что на ту пору не случилось въ Москвъ старыхъ. Всего въроятнъе объясняется ихъ отсутствие тъмъ, что они сидѣли намѣстниками по городамъ или стояли съ полками на границахъ. Если это было такъ, то въ разсказъ лътописи вскрываются и желаніе московскаго общества, чтобы въ важныхъ дълахъ князь призывалъ въ думу всъхъ бояръ, даже правившихъ областями, и привычка князей московскихъ думать только съ тыми совытниками, какіе были подъ рукой. Иванъ III въ грамоты своей запрещаеть Судимонту вздить въ Москву изъ Костромы

безъ предварительной «обсылки». Послѣ бояре, правя областями, иногда сохраняли придворныя должностныя званія, но не появлялись въ думѣ, пока сидѣли на своихъ областныхъ кормленіяхъ \*).

Такъ въ Москвъ дума по своему личному составу обособилась отъ областной администраціи въ то самое время, когда послъдняя стала подвергаться болъе дъятельному контролю со стороны центральнаго правительства. Между боярскимъ совътомъ и бояриномъ-намъстникомъ сталъ московскій приказъ, и мы не видимъ въ Москвъ явленій, какія бывали въ Литвъ, гдъ въ числѣ трехъ членовъ рады, изъ которой въ 1494 г. вышла одна грамота на имя смоленскаго намъстника, присутствовалъ на засъданіи этотъ самый намъстникъ. Съ другой стороны, если въ другихъ княжествахъ только исключительные случаи внъшней политики выводили боярскую думу изъ ея обычнаго твенаго состава, то въ Москвв она превращалась въ постоянный совъть всъхъ наличныхъ бояръ благодаря послъдовательному развитію внутренняго управленія. Дума в'ядала вс'є новыя, чрезвычайныя діла; но по мірт того какъ посліднія, повторяясь, становились обычными явленіями, они отходили въ составъ отдъльныхъ центральныхъ въдомствъ, старыхъ или особо для нихъ учреждавшихся. Центральныя вѣдомства формпровались, такъ сказать, изъ твхъ административныхъ осадковъ, какіе постепенно отлагались отъ законодательной діятельности думы по чрезвычайнымъ дъламъ, входя въ порядокъ текущаго дълопроизводства. Такъ складывались дворцовыя въдомства удъльнаго времени. Вслъдъ за первоначальными дворцовыми въдомствами тъмъ же самымъ путемъ шло образование позднъйшихъ московскихъ приказовъ. Такимъ ходомъ дѣла объясняются нікоторыя особенности въ системів московскаго центральнаго управленія, которыя на первый взглядь кажутся странными. Впосл'єдствін, не смотря на чрезвычайное усложненіе своихъ занятій, боярская дума не обнаруживала наклонности распасться

<sup>\*)</sup> Полн. Собр. Р. Лет. IV, 119. Русско-Лив. Акты, стр. 175: въ немецкомъ тексте договора 1420 г. кн. Өедоръ Патрикевниъ названъ мундшенкомъ великаго князя. Акт. Ист. I, № 110. Никон. V, 21.

на отдъленія, постоянные департаменты, и не смотря на развитіе канцелярскаго дёлопроизводства въ нёсколькихъ десяткахъ подчиненныхъ ей приказовъ, одна не имъда особой канцелярін. Съ другой стороны, самые важные изъ этпхъ приказовъ по своимъ въдомствамъ, Рязрядный, Помъстный и Посольскій, почти до 1670-хъ годовъ управлялись не людьми высшихъ чиновъ, не боярами, окольничими или думными дворянами, какъ другіе приказы, а только дьяками (за нсключеніемъ немногихъ случаевъ, въ томъ числѣ когда первые дьяки этихъ приказовъ возводились въ званіе окольничихъ или думныхъ дворянъ). Эта видимая несообразность объясняется тымъ, что обыкновенно первые дьяки этихъ приказовъ были и думными дьяками, государственными секретарями. Приказы эти именно потому, что были важнье другихъ, долго не обособлялись въ самостоятельныя въдомства, министерства, а служили только отдѣленіями канцеляріи государственнаго совѣта, секретари которыхъ были непосредственными докладчиками и секретарями думы. Вотъ почему, въдая «всякія воинскія дёла», дыякъ Разряда быль въ то же время ближайшимъ дълопроизводителемъ думы: онъ приказывалъ разсылать думнымъ людямъ повъстки о чрезвычайныхъ ея засъданіяхъ п передавалъ другимъ приказамъ касавшіяся ихъ распоряженія боярскаго совъта вовсе не военнаго свойства.

Исторія Посольскаго приказа наглядно указываєть на ходь образованія такихь отділеній думской канцелярін. Не смотря на многостороннее развитіе дипломатическихь сношеній московскаго двора со времени Ивана III, долго не замітно особаго завідовавшаго ими учрежденія: ихъ вель непосредственно самь государь съ думой. Въ 1565 г. построено было особое зданіе для этого учрежденія на томь місті въ Кремлі, гді его находимь и въ XVII в. Это учрежденіе зовется въ актахь Посольной палатой, Посольской избой или Посольскимъ приказомъ. Но оно остается очень близкимь къ государю учрежденіемь, какъ бы его собственной канцеляріей по иностраннымь діламь: выйзжая изъ Москвы, царь берсть съ собой его или скоріве его отділеніе вмісті съ управлявшимъ

имъ дьякомъ А. Щелкаловымъ \*). Изъ описи царскаго архива времени Грознаго и изъ посольскихъ книгъ его отца и дъда видно, что при московскомъ дворъ еще до Ивана III накопился значительный запась дипломатическихъ бумагъ, потомъ все болье увеличивавшійся; эти бумаги хранились въ ящикахъ, которые по роду дёлъ назывались «нёмецкимъ», «волошскимъ», или обозначались именами дьяковъ, при которыхъ велись дѣла. Уже при дѣдѣ Грознаго въ концѣ XV в. дипломатическіе документы передавались казначею для храненія въ его приказѣ вмъсть со всякой домовою казною государя. Съ этимъ въ связи надобно поставить и то, что въ концѣ XV и во весь почти XVI вѣкъ дипломатическія порученія очень часто воздагались на казначеевъ; трудно только рѣшить, что здѣсь было причиной и что слъдствіемъ, бывалъ ли казначей дипломатомъ, потому что хранилъ дипломатическія дёла въ своемъ приказі, или наобороть. Другимъ важнымъ дёльцомъ но дипломатическимъ дёламъ является въ XVI в. печатникъ. Этимъ объясняется тёсная административная связь двухъ столь различныхъ учрежденій, какъ Казенный Дворъ и вѣдомство пностранныхъ дѣлъ: казначей въ XVI в. бывалъ въ то же время и печатникомъ, а думный дьякъ А. Щелкаловъ, правя Посольскимъ приказомъ, занималъ должность казначея. Первоначально приказъ казпачея служилъ архивомъ и канцеляріей думы по иностраннымъ дъламъ, а потомъ, при осложнении дипломатическихъ сношеній, для нихъ образовали особое отдъленіе думской канцеляріи, при чемъ однако не перенесли всёхъ дипломатическихъ дёлъ изъ Казеннаго приказа въ новое учреждение и потому

<sup>\*)</sup> Русск. Ист. Библ. III, 264: новое зданіе лѣтопись называетъ «полатой Посольской». Акт. Арх. Экс. I, стр. 336: Посольная палата въ 1567 г. Русск. Ист. Сборн. подъ редакціей Посодина, II, 80: Посольская изба въ 1572 г. Памятн. дипломат. снош. I, 505: Посольскій приказъ въ 1576 г. Ср. Неволина, Полн. собр. сочиненій VI, 172. Опись царскаго архива упоминаетъ о какой-то походной полать, куда въ 1564 г., до постройки зданія Посольскаго приказа, взяты были нѣкоторыя дипломатическія бумаги изъ этого архива, если только не вслѣдствіе опечатки эта палата названа «походной» вмѣсто «Посольной». Акт. Арх. Эксп. I, стр. 346. Г. Лихачева, Дипломатика, стр. 101 и сл.

поручали посольскому дьяку управленіе и Казеннымъ приказомъ \*). Посольскій приказъ подобно Разрядному и Пом'єстному вель діяла, не входившія въ первоначальный составъ дворцоваго управленія удільнаго времени. Ихъ віздаль самъ князь съ своею думой, а канцелярское ихъ производство въ первое время распреділяли, какъ могли, по наличнымъ дворцовымъ віздомствамъ. Но когда посліднимъ становилось трудно справляться съ ними, для нихъ создавались сперва только отділенія думской канцеляріи подъ управленіемъ дьяковъ, а потомъ, когда такія діла переставали быть исключительными, экстренными, отділенія эти превращались въ особыя віздомства съ боярами и окольничими во главі и съ боліє широкою компетенціей. Подобнымъ образомъ, візроятно, складывались и пізкоторые другіе новые приказы въ XV—XVII візкахъ, напримівръ Холопій, Казанскій.

Можеть показаться, что этоть процессь быль только повтореніемъ или продолженіемъ того, которымъ образовались и первоначальныя дворцовыя въдомства дворецкаго, казначея, конюшаго и т. д. Но теперь этотъ процессъ совершался надъ дълами далеко не прежняго дворцоваго характера, и возникновеніемъ новыхъ приказовъ обозначидся новый политическій моментъ въ исторіи боярской думы. Его трудно опредѣлить хронологически; но можно предполагать, что онъ имѣлъ мѣсто въ исторіи только московскаго управленія: другія княжества повидимому исчезали, не доживъ до него. Дума удъльнаго времени была совътомъ управителей, въдавшихъ текущія дела дворцоваго хозяйства, но совътомъ по вопросамъ управденія, выходившимъ изъ ряда текущихъ. Такіе вопросы впрочемъ были болѣе пли менъе связаны съ дворцовымъ хозяйствомъ въ его удъльномъ объемѣ. Но пока эти экстренныя дѣла, становясь обычными, укладывались въ существующія дворцовыя в'єдомства, въ управленін вмѣстѣ съ успѣхами московскаго объединенія Русп накоплядись задачи, выходившія далеко за предёлы дворцовой

<sup>\*)</sup> Др. Росс. Вивліов. XX, 364. Дѣло о печатникѣ и казначеѣ Олферьевѣ въ указанной выше Разрядной подъ 1572 г.

администраціп. Они сначала задавали рядъ новыхъ отправленій, лишнихъ работь старымъ правительственнымъ м'ястамъ, а потомъ вызывали рядъ новыхъ правительственныхъ учрежденій. Вм'єсть съ тымь боярская дума становилась сов'єтомъ дворцовыхъ сановниковъ по недворцовымъ дѣдамъ. Съ этой минуты долженъ быль измѣниться ея удѣльный складъ. Прежде она составлялась обыкновенно или преимущественно изъ управителей вѣдомствъ, которыхъ касалось дѣло, подлежавшее обсужденію; теперь этому обсужденію большею частію подлежали дъла, не касавшіяся ни одного изъ нихъ или касавщіяся всёхъ одинаково. Думаемъ, что съ этой минуты стали входить въ обычай собранія всёхъ наличныхъ совётниковъ независимо оть спеціальнаго в'єдомства каждаго, выт'єсняя постепенно прежнія обычныя собранія то тіхь, то другихь изь нихь. Значить, въ Москвъ послъдовательный рость администраціп сдълалъ обычнымъ порядкомъ то, что прежде было исключительнымъ случаемъ какъ здёсь, такъ и въ другихъ княжествахъ. Въ памятникахъ деятельности московскаго центральнаго правительства такой порядокъ открывается уже въ XVI в., пе раньше; по едва ли ошибемся, если отнесемъ его завязку. еще ко временамъ до княженія Ивана III. Съ одной стороны, въ Москвъ чаще, чъмъ при другихъ дворахъ, повторялись исключительные случаи, заставлявшіе князя думать со всёми его наличными думцами, благодаря разностороннему развитію ея вившнихъ сношеній и столкновеній, вообще благодаря болве широкому поприщу дъятельности, на какое она выступила уже въ XIV вѣкѣ. Съ другой стороны, впѣшије успѣхи Москвы должны были рано осложнить ея внутреннее управленіе настолько, чтобы вывести центральное правительство изъ теснаго круга дворцоваго хозяйства. Такъ уже въ лътописномъ разсказѣ о событіяхъ княженія Ивана III открываются слѣды такого устройства службы многочисленнаго служилаго класса н служилаго землевладенія по м'єсту службы, что если не самые приказы Разрядный и Пом'єстный, то діла, которыми они потомъ завъдовали, должны были завязаться раньше этого кияженія.

Такъ московская боярская дума, строясь на одинаковыхъ основаніяхъ съ боярскими совътами другихъ княжествъ, еще въ удъльное время вышла непохожей на нихъ во многомъ. Она отличалась отъ нихъ и количествомъ думныхъ людей, и болье раннимъ выходомъ изъ тъспаго круга дворцоваго хозяйства, и болье раннею выработкой постоянной формы; думаемъ, что она отличалась отъ другихъ и общественнымъ характеромъ своихъ членовъ. Если припомнимъ общественное положение и служебные нравы тогдашнихъ бояръ, ихъ бродячесть, недостатокъ прочныхъ связей между собою и съ мъстными обществами, привычку служить князьямъ по личному временному договору, то поймемъ, что люди, которымъ князь поручалъ высшее управдение своею вотчиной, были для него собственно чужіе, сторонніе люди, его случайные гости или, точнъе, наемные сотрудники. Вся совокупность этихъ людей, разсвянныхъ по княжествамъ, составляла слой, отличавшійся отъ остальнаго общества богатствомъ, вліяніемъ, родомъ діятельности, можетъ быть, даже понятіями; но при каждомъ дворъ это былъ не общественный классъ, а измънчивый кругъ одинокихъ лицъ, случайно встретившихся другъ съ другомъ. Такое положеніе думнаго боярства было отраженіемъ общаго состоянія Руси, создавшаго тѣ великія и удѣльныя княжества, по которымъ служили бояре. Тогда все здісь дробилось, обособлялось. Складывался великорусскій народъ; но опъ оставался пока единицей этнографической и церковной, не ставъ еще цёлымъ ин экономическимъ, ни политическимъ. Только въ Москвъ обстоятельства пачали соединять эти одинокія лица въ нѣчто цѣлое, въ плотный общественный классъ. Уже въ XIV в. московская служба представляла выгоды, какихъ бояринъ не находилъ при другихъ дворахъ: отсюда и усиленный приливъ служилыхъ людей въ Москву, и сравнительно меньшая наклонность московскихъ бояръ перебзжать къ другимъ князьямъ. Уже около половины XV в. московское боярство по происхожденію своему представляло собою всю Русскую землю, состояно изъ многочисленныхъ фамилій, родоцачальники которыхъ сошинсь въ Москву чуть не изъ всёхъ угловъ Руси,

даже изъ такихъ, гдѣ тогда еще слабо пахло Русью \*). Это сообщало здъшнему боярству большую устойчивость, его положенію и отношеніямъ большую опредёленность. Выгоды московской службы росли вмѣстѣ съ политическими успѣхами Москвы: отсюда дружное содъйствіе, какое московскій великій князь XIV віка находиль въ своихъ и иногда даже въ чужихъ боярахъ. Это пріучало московскихъ бояръ дійствовать въ одномъ направленіи, воспитывало въ нихъ твердыя политическія привычки и сочувствія, политическое преданіе. Изъ событій XIV в., въ которыхъ они играли такую діятельную роль, они должны были вынести и больше сословной сплоченности, и больше политической выправки сравнительно съ своей братіей другихъ княжествъ; надобно думать, что они кръпче последней привязывались къ месту своего служения и нитями экономическими благодаря болье успышному развитію боярскаго землевладінія въ Московскомъ княжестві. Тісніе связанные между собою и съ княземъ, московскіе бояре переставали быть- случайными товарищами по службѣ, подвижными

<sup>\*)</sup> Это боярство представляло собою Русскую землю не только въ тогдашнемъ этнографическомъ, но и въ нынфшнемъ географическомъ значеніи этого слова. Къ половинѣ XV в. въ Москвѣ обособились или только начинали отдёляться отъ родословныхъ своихъ стволовъ фамиліи, которыя по мъсту происхожденія родоначальниковъ можно распредълить на такія мъстныя группы: съ Волыни шли Волынскіе, изъ Кіева *Квашнины, Разладины*, изъ Чернигова и княжествъ черниговской линіп Плещеевы, Оомины, Игнатьевы, князья Звенигородскіе и Оболенскіе, изъ Смоленска Өоминскіе, Всеволожскіе, изъ Мурома Овидины, изъ Твери Нащокины съ позднейшими ветвями Олферьевыми п Безниными, изъ Стародубскаго удѣла на Клязьмѣ князья Раполовскіе и Палецкіе, изъ Орды Сабуровы съ Годуновыми, Старковы, Сорокоумовы и Бълеутовы, изъ Крыма Ховрины-Головины, изъ Литвы князья Патрикъевы съ позднѣйшими отраслями Голицыными и Куракиными, изъ Пруссіи Кошкины съ отраслями своими Захарыными, Беззубцевыми и съ родичами Колычовыми, Беклемишевы и др. Фамиліи различнаго происхожденія, первыя покольнія которыхъ нъкоторое время кружились по съверной Руси, пока не усълись въ Москвъ къ половинъ XV в.: Вельяминовы съ Воронцовыми, Морозовы съ обозначившимися при Иванъ III вътвями Стрябиными, Поплевиными, Шеиными и Тучковыми, Бутурлины, Челяднины и мн. др.

правительственными наемниками. Все это должно было отразиться на значеніи московскаго боярина, какъ сов'єтника княжескаго. Въ думъ съ княземъ онъ былъ нуженъ послъднему не столько какъ прикащикъ, завѣдующій извѣстною частью дворцоваго хозяйства, или какъ прівзжій вольный наемникъ, котораго надобно было связать словомъ въ пользу извъстнаго предпріятія: здісь онъ быль важень для князя больше какъ хранитель мъстной политической пошлины, какъ старый и върный отцовскій слуга, радъвшій княжескому дому и его отчинъ, связанный съ ними одинаковыми постоянными интересами. Отсюда большое политическое вліяніе, съ какимъ является московское боярство при своемъ князѣ въ событіяхъ XIV п XV в. Князь того времени едва ли могь еще сказать своимъ боярамъ, что говоридъ потомъ отецъ Грознаго своимъ: «мы вамъ государи прирожденные, а вы наши извѣчные бояре». Но московскій князь XIV в. говориль имъ: «вы звались у меня не боярами, а князьями земли моей». Современникъ біографъ, вложившій эти слова въ уста умиравшаго великаго князя Димитрія Донскаго, заставляеть его сказать своимъ дітямъ: «бояръ своихъ любите, безъ воли ихъ ничего не дѣлайте»; а дядя Донскаго великій князь Семенъ въ своей духовной даеть завѣть братьямъ: «слушали бы есте отца нашего владыки Олексвя, такоже старыхъ бояръ, кто хотвлъ отцу нашему добра и намъ». Согласно съ завѣтомъ отца сынъ Донскаго давалъ своимъ боярамъ такое широкое и дъятельное участіе въ управленіп, что московская политика при вел. княз'в Василін Димитріевичь представлялась обществу прямо діломъ его бояръ.

Такъ, когда московская боярская дума начала выступать изъ тъсной сферы дворцоваго хозяйственнаго управленія, и московскій бояринъ изъ дворцоваго прикащика князя сталъ превращаться въ государственнаго совътника, приближавшагося по своему значенію къ тому, что потомъ разумъли при московскомъ дворъ подъ этимъ словомъ. Вмъстъ съ тъмъ сталъ измъняться и характеръ всего управленія, а за инмъ и характеръ самой правительственной среды. Удъльный князь правилъ

собственно посредствомъ лицъ, случайныхъ, слабо связанныхъ и съ нимъ, и между собою; московскій князь еще прежде, чѣмъ сталъ во главѣ объединенной сѣверовосточной Руси, правилъ уже посредствомъ довольно плотнаго класса.

Это быль факть новый, можеть быть, первый, которымъ обозначился выходъ верхневолжской Руси изъ состоянія удёльнаго дробленія. Потому онъ раньше и замѣтнѣе чѣмъ гдь-либо обнаружился въ княжествъ, которое положило конецъ этому состоянію. Онъ сообщиль московской думѣ характеръ, отличавшій ее отъ боярскаго совъта какъ въ старой кіевской Руси, такъ и въ съверныхъ удъльныхъ княжествахъ. Бояре были вольные слуги, служившіе тому или другому князю по вольному уговору. Князь долженъ былъ обдумывать дъла сообща съ ними, чтобы заручиться ихъ содъйствіемъ въ задуманномъ предпріятін. Такъ было въ удёльное время; такъ же было н въ старой кіевской Руси въ періодъ очереднаго княжескаго владенія. Но при сходстве политическихъ побужденій, вызывавшихъ такіе сов'єты въ то и другое время, была разница въ характеръ ихъ дъятельности и въ отношении совътниковъ къ обществу. Подвижные князья прежняго времени съ своими дружинами были связующимъ элементомъ для общества среди городовыхъ волостей, на которыя распадалась кіевская Русь: не привязываясь прочно къ почвъ, князья скользили по поверхности этихъ земскихъ міровъ, противодійствуя ихъ містпому обособленію, вытягивая изъ нихъ своихъ слугь и сотрудниковъ. Теперь въ верхневолжской Руси, напротивъ, князья съ своими дворами были силой, разъединявшей общество: они крѣпко ухватились каждый за свою вотчину, и мимо нихъ шло пародное движеніе, увлекавшее всѣ классы, которые не хотели знать политическихъ перегородокъ, какія ставиль удёльпый порядокъ княжескаго владёнія. Вся внутренняя политика князей теперь состояла въ томъ, чтобы остановить это народное движеніе, задержать текучія силы въ своемъ княжествъ административными и хозяйственными илотинами, усадить на мъсть. Служилые люди были также захвачены этимъ потокомъ, и правительственное искусство князя состояло теперь въ томъ,

чтобы поймать и удержать при себь служилаго человька, какъ прежде оно состояло въ умѣньи вырвать его изъ мѣстнаго общества и увлечь за собой. Лучшимъ средствомъ удержать при себѣ вольныхъ слугъ было для князя развитіе служилаго боярскаго землевладёнія: чрезъ него не только самъ слуга привязывался къ княжеству, но и становился орудіемъ привязи для низшаго населенія. Потому князь щедро надълялъ своего боярина поземельными льготами съ темъ, чтобъ онъ привлекалъ на свою землю и удерживалъ на ней вольныхъ поселенцевъ. Этимъ общимъ экономическимъ интересомъ объихъ сторонъ смінился прежній политическій. Совіть съ бояриномъ оставался и теперь необходимъ для князя; но онъ надобился теперь чаще по другимъ діламъ. Борьба за столы, за старшинство или очередь смѣнилась борьбою за земли, за рабочія тяглыя руки. Поэтому не было случайностью и свойство историческихъ намятниковъ удъльнаго времени, по которымъ мы узнаемъ дъятельность боярской думы не съ той стороны, съ какой изображаеть ее древняя лѣтопись. Думу XI—XII в. мы встръчаемъ преимущественно въ лътописномъ разсказъ о важныхъ, торжественныхъ минутахъ, когда для князя різнался вопросъ власти, чести, даже иногда жизни, а дізтельность удільной думы открывается преимущественно изъ медкихъ ежедневныхъ случаевъ управленія, по актамъ поземельнымъ, жалованнымъ, купчимъ, межевымъ и т. п.

Повидимому въ удѣльное время положеніе боярина, какъ и его значеніе, осталось прежнее. Прежде онъ вмѣстѣ съ княземъ бродилъ по землѣ среди населенія, разбивавшагося на замкнутые политически областные міры; теперь онъ бродилъ вмѣстѣ съ населеніемъ среди князей, стремившихся замкнуться въ удѣльныя гиѣзда. Прежде значеніе боярина выражалось въ словахъ къ князю: «ты это безъ насъ задумалъ, такъ не идемъ съ тобой». Теперь бояре могли сказать князю: «ты безъ пасъ думаешь, такъ не хотимъ сидътъ съ тобой въ твоемъ удѣлѣ». Но характеръ политической дѣятельности думы значительно измѣнился. Прежде она устрояла преимущественно внѣшнія дѣла князя, его отпошенія къ другимъ князьямъ, къ волост-

нымъ городамъ, къ внѣшнимъ врагамъ или союзникамъ. Теперь она преимущественно устрояда домашнія хозяйственныя дъла князя, управление вотчиной, отношение къ обывателямъ. Среди этой перехожей діятельности при неподвижныхъ князьяхъ выгоды службы потянули боярство къ одному изъ нихъ, и подъ рукой этого князя оно стало могущественнымъ орудіемъ политическаго объединенія Русской земли. Съ превращеніемъ московскаго уд'яла въ государство Русской земли и удъльная работа думы превратилась въ земское строеніе. Но теперь измѣнилось и положеніе боярина. Эту перемѣну онъ могъ обозначить словами: «теперь уйти стало некуда, такъ надобно подумать, какъ намъ сидпть съ своимъ государемъ». Благодаря такой перемѣнѣ московская боярская дума вынесла изъ удёльнаго времени двё задачи, важныя для дальнёйшей судьбы представляемаго ею класса: она должна была строить объединявшуюся землю вмѣстѣ съ государемъ и устроить отношенія своего класса къ этому государю.

## Глава VIII.

Вт Новгородь и Псковь XIII—XV в. боярская дума при князь превратилась вт исполнительный и распорядутельный совыт выборных городских старшинт при вычь.

Изучивъ устройство и дѣятельность боярской думы при князѣ удѣльныхъ вѣковъ, коснемся мимоходомъ учрежденія, которое соотвѣтствовало ей по своему правительственному значенію, но развивалось при другихъ обстоятельствахъ и изъ другихъ общественныхъ элементовъ. Это учрежденіе складывалось и дѣйствовало въ тѣ же удѣльные вѣка, но погибло прежде, чѣмъ въ московской Руси псчезли послѣдніе удѣлы. Мы говоримъ о боярскомъ совѣтѣ въ вольныхъ городахъ Новгородѣ и Псковѣ. Мы остановимся на этомъ мѣстномъ явленіи лишь для того, чтобы видѣть, какова была дальнѣйшая политическая судьба древнихъ «старцевъ градскихъ» тамъ, гдѣ они уцѣлѣли при установленіи новаго порядка князьями кіевъ

ской Руси и даже пережили этотъ порядокъ, сгубившій или принизившій ихъ собратьевъ въ другихъ волостныхъ городахъ.

И въ вольныхъ городахъ люди мъстнаго правительственнаго класса обозначались одинаковымъ соціальнымъ терминомъ съ совътниками князей удъльнаго времени, назывались боярами. Въ основъ различныхъ значеній, какія имѣло слово болринъ на древнерусскомъ языкъ, оставалась та мысль, что это «княжъ мужъ», служилый человѣкъ, ближайшій сотрудникъ и совѣтникъ князя, пользующійся за то изв'єстными преимуществами. Древнътшіе памятники нашей письменности, ни оригинальные, ни переводные, не указывають въ этомъ терминъ другого болъе ранняго или болве общаго значенія: не видно, напримвръ, чтобы этимъ званіемъ отличались всѣ вообще знатные люди независимо отъ того, пріобрѣталась ди эта знатность службой, правительственною дѣятельностію, или другимъ путемъ. Отсюда возникаетъ вопросъ, какъ образовалось боярство въ Новгородъ и Псковъ, гдъ политическое положение людей этого званія опредълялось не княжескою службой, гдъ князья были сторонней, пришлой и постоянно мёнявшеюся силой, приходили туда съ своими особыми боярами и не входили съ ними органически въ жизнь мѣстнаго общества, заботливо устраняемые отъ того самимъ мъстнымъ боярствомъ. Различныя ръшенія этого вопроса строятся на той мысли, что боярство родилось на Руси не съ княжескою властью, что и до князей, и долго при нихъ у насъ существовали въ старинныхъ волостныхъ городахъ мъстные бояре, не принадлежавшіе къ «княжимъ мужамъ», къ служилой дружинь; этихъ неслужилыхъ бояръ въ отличіе отъ княжихъ принято называть земскими. Это, по мнинію изслидователей, вліятельные и богатые граждане-землевладівльцы, члены знаменитыхъ фамилій, составлявшихъ коренное, старшее населеніе городовъ, высшіе представители земщины и т. п. Но кромъ Новгорода и Пскова древніе памятники нашей исторіи пигдѣ не знаютъ подобнаго боярства. Тамъ, гдѣ древнія лѣтописи говорять о мъстныхъ боярахъ, онъ ни одною чертой не намекають на такой земскій ихъ характеръ: это обыкновенные служилые бояре, плотнъе другихъ усъвщіеся въ извъстной волости или

княжествъ среди общаго кочеванья князей и ихъ слугъ, но остававшіеся тѣми же княжими боярами. Напротивъ, неслужилыхъ вліятельныхъ людей, имфвинхъ значеніе въ томъ или другомъ мѣстномъ обществѣ кромѣ Новгорода и Пскова, ни лѣтописи, ни другіе памятники нашей древней исторіи не называють ни земскими боярами, ни просто боярами. Самое выраженіе земскіе болре не было чуждо языку древней Руси; по оно становится извъстно довольно поздно и означаеть явленія, вовсе непохожія на то земское боярство, о которомъ идетъ рѣчь. Боярамъ, которые не были зачислены въ опричнину и остались во главѣ управленія земщиной, Московскимъ государствомъ, царь Иванъ Грозный, по словамъ лѣтописи, «велѣлъ быть въ земскихъ». Въ договорныхъ грамотахъ Новгорода и Пскова съ ливонскими Нъмцами XV в. земскими боярами называются посылавшіеся для переговоровъ рыцари, сановники Ордена, въ отличіе отъ бургомистровъ и ратмановъ, прівзжавшихъ уполномоченными отъ ливонскихъ городовъ. Но изъ этого термина, передававшаго понятіе о нѣмецкихъ Landesherren, нельзя заключать о существованін на Руси класса, спеціально имъ обозначавшагося, какъ изъ того, что тѣ же рыцари назывались у насъ «слугами Вожінми» и «Божінми дворянами», нельзя заключать о существованіи на Руси класса, носившаго такія названія. Земскій боярииз терминъ, искусственно составленный, а не взятый изъ живаго общественнаго словаря, и псковской лѣтописецъ XV в., хорошо знакомый съ неслужилымъ боярствомъ своего города, однако плохо понимаеть это выражение: одного изъ деритскихъ пословъ, названнаго земскимъ бояриномъ въ заключенномъ ими съ Исковомъ договоръ 1474 г., этотъ льтописецъ зоветь то «бояриномъ земнымъ», то просто «Иваномъ земскимъ» безъ титула боярина. Это потому, что и бояре вольныхъ городовъ, не принадлежавшіе къ княжимъ служилымъ людямъ, однако не назывались земскими боярами, а мелкіе новгородскіе и псковскіе землевладъльцы, извъстные подъ названіемъ земцевъ, ни въ одномъ памятникъ не причисляются къ мъстному боярству. Но если бояре вольныхъ городовъ, не входившіе въ составъ княжеской дружины, не являются съ названіемъ земскихъ, то

мъстное боярство другихъ областей Руси, въ которомъ находятъ признаки земскаго характера, оказывается обыкновенною княжеской дружиной. Какъ на образчикъ такого боярства, подобнаго новгородскому, обыкновенно указывають на боярь ростовскихъ, поднявшихъ извъстную шумную борьбу по смерти ки. Андрея Боголюбскаго противъ его младшихъ братьевъ. Но во-первыхъ, современный м'єстный літописець выводить двигателями этой борьбы не ростовскихъ городскихъ бояръ, а «ростовцевъ и бояръ», всюду въ своемъ разсказъ строго отличая послъднихъ отъ горожанъ Ростова и Суздаля и иногда противоподагая ихъ этимъ горожанамъ, какъ членовъ княжеской дружины. Вовторыхъ, одно случайно уцѣлѣвшее извѣстіе показываетъ, что такъ-называемые земскіе ростовскіе бояре не только были обыкновенными княжескими дружинниками, но не всі принадлежали къ мъстному земству и по происхождению, не всъ были изъ туземцевъ. Вмъсть съ этими боярами дъйствовалъ противъ братьевъ Андрея и воевода последняго, являющийся во время борьбы на службѣ у рязанскихъ князей, нѣкто Борисъ Жидиславичъ. Нашелся памятникъ, изъ котораго узнаемъ, что этотъ Борись быль внукъ Славяты, служившаго великому князю кіевскому Святополку и изв'єстнаго по літописи участіємъ въ избіенін Половцевъ въ Переяславлѣ по порученію Мономаха въ 1095 году. Тамъ, въ южномъ Переяславлъ, жила сестра Бориса, пгуменья основаннаго ихъ дедомъ монастыря; тамъ, вероятно, служиль Мономаху отець ихъ Жидиславъ Славятиничь и оттуда, можеть быть, пришель на суздальскій сіверь служить сыну или внуку Мономаха Борисъ Жидиславичъ \*).

<sup>\*)</sup> О земскихъ боярахъ см. напримѣръ у *Бъллева* въ Лекціяхъ по ист. русск. законол., стр. 51, 167 и др. *Пассек* въ соч. «Новгородъ самъ въ себѣ» характеризуетъ ихъ названіемъ «докияжескихъ бояръ». Акты Зап. Росс. I, №№ 69 и 75. Полн. Собр. Лѣт. IV, 246 и 248; ср. 201. Точно также шведско-ливонскаго ландрата московскія канцеляріи XVII в. называли «земскимъ думнымъ». Дворц. Разр. III, 915. О Борисѣ Жидиславичѣ см. въ «Сказ. о чудесахъ Владимірской иконы Божіей Матери XII в.», изданномъ пишущимъ эти строки для Общества любителей древней письменности.

Тотъ классъ общества, который назывался въ древней Руси боярами, былъ вездѣ служилымъ но происхожденію и значенію, созданъ былъ княжескою властью и дѣйствовалъ, какъ ея правительственное орудіе. Такое же служилое происхожденіе имѣло и боярство вольныхъ городовъ; только здѣсь оно складывалось иѣсколько иначе, чѣмъ въ другихъ областяхъ древней Руси, и со временемъ утратило служилый характеръ, переставъ быть правительственнымъ орудіемъ князя.

Мысль о земскихъ, докняжескихъ или некняжескихъ боярахъ есть предположение, не поддерживаемое историческими свидътельствами, въ которомъ притомъ нътъ никакой научной нужды. При кіевскихъ князьяхъ долго сохранялись слѣды общественнаго порядка, который задолго до нихъ началъ устанавливаться по большимъ городамъ Руси. По этимъ следамъ можно разглядьть тотъ классъ, который руководилъ этимъ порядкомъ. То было вооруженное купечество, составившееся изъ туземныхъ и пришлыхъ заморскихъ элементовъ. Изъ его среды выходила городовая старшина, правившая городовыми волостями, эти тысяцкіе, сотскіе, старосты и другія власти. Остатки этой военно-правительственной городовой старшины являются, какъ мы видѣли, еще вліятельною сплой при кіевскомъ князѣ X вѣка подъ именемъ «градскихъ старцевъ». Но эти старцы нигдѣ не называются боярами; напротивъ, древній льтописець, указывая на политическую близость ихъ къ боярамъ, ясно отмъчаетъ соціальное различіе между тъми и другими, какъ между классомъ земскимъ и классомъ служилымъ, между старъйшинами «людскими» и княжими мужами. Князья вытъснили изъ управленія эту старшину своими слугами, принявъ впрочемъ нѣкоторую часть ея въ составъ дружины. Остальные люди этого класса являются на городовыхъ въчахъ подъ именемъ «лучшихъ мужей» съ политическимъ вдіяніемъ, но безъ оффиціальнаго правительственнаго значенія.

Такъ было во всѣхъ областяхъ Русской земли. Только въ Новгородской волости старая городовая старшина уцѣлѣла. Разныя обстоятельства помогли этому. Во-первыхъ, здѣсь дольше чѣмъ гдѣ-либо продолжался процессъ, которымъ образовались

старинныя городовыя волости на Руси, вооруженное распространеніе и укръпленіе границъ промышленнаго округа, тянувшаго политически и экономически къ главному городу. Новгородцы и при князьяхъ впродолжение многихъ столътій раздвигали предёлы своей волости большею частью собственными средствами, безъ поддержки со стороны князей, своими «молодцами». Вооруженный торгъ оставался однимъ изъ самыхъ напряженныхъ нервовъ новгородской жизни, п далекіе военно-промышленные походы были обычными въ ней явленіями. Это поддерживало и питало сложившійся въ м'єстномъ обществъ еще до князей кругъ вліятельныхъ руководителей этого вооруженнаго промысла, тогда какъ въ другихъ областяхъ, съ переходомъ военнаго управленія и вооруженной охраны рынковъ и торговыхъ путей въ руки князей съ ихъ дружинами, эти руководители оставались безъ дёла и теряли главное средство вліянія на м'єстныя общества. Сверхъ того, вытьсненный изъ управленія старый правительственный классъ въ другихъ волостныхъ городахъ встрътилъ опасныхъ соперниковъ и въ экономической жизни, на внутреннихъ рынкахъ, которыми онъ руководилъ прежде. Въ XII в. становятся замътны успъхи частнаго землевладънія на Руси. Князья и ихъ слуги преимущественно старались овладъть этой экономической силой, особенно въ приднѣпровскихъ областяхъ. Такимъ образомъ село, откуда торговые дома большихъ городовъ снабжались для своихъ заграничныхъ оборотовъ, ускользало изъ ихъ рукъ: новые землевладъльцы ослабляли ихъ промышленное вліяніе на сельскій міръ. Служилые вотчинники начали плотными гниздами усаживаться по волостямь, служа готовой опорой князьямь въ ихъ столкновеніяхъ съ волостными городами, отбивая у высшаго городскаго класса власть и вліяніе, частью даже внутренніе рынки, въ то время какъ Половцы все успѣшнѣе отбивали у нихъ рынки заграничные. Новгородская волость не отставала отъ другихъ въ развитіи частнаго землевладенія. Но это было, такъ сказать, землевладеніе неземледъльческое, которое держалось не столько хлъбопашествомъ, сколько разработкой промысловыхъ угодій. Оно требовало осо-

быхъ хозяйственныхъ пріемовъ, непривычныхъ южнорусскому служилому человъку, прежде всего требовало непосредственнаго руководства знатока-промышленника. Потому на него обратились усилія городскихъ каппталистовъ; но оно не привлекало къ себъ князей и ихъ слугъ въ то время, когда Новгородъ еще не ставилъ препятствій пріобр'єтенію земель въ его волости князьями и ихъ служилыми людьми. Такъ въ Новгородской землъ не завелось гитзда служилыхъ земдевладёльцевъ, которые такъ стёсняли вліятельныхъ горожаць въ другихъ волостяхъ. Князь и его дружина всегда являлись тамъ пришдымъ элементомъ, лишь механически входившимъ въ составъ мѣстнаго общества. Это же было одною изъ причинъ, почему ни одна княжеская линія не основалась въ Новгородской волости. Но всего важные было то обстоятельство, что въ Новгородъ прежняя правительственная старшина не была вытёснепа изъ управленія. По разнымъ причинамъ, нечислять которыя здёсь не мёсто, князья, правившіе Новгородомъ, не могли или не хотвли удовлетворять потребностямъ мъстнаго управленія одними собственными административными средствами, зам'вщая всів должности своими служилыми людьми. Гораздо раньше, чемъ высшая новгородская администрація стала выборной, она становилась уже туземной по происхожденію своего личнаго состава: князья часто назначали на иныя правительственныя мѣста мѣстныхъ обывателей, а не людей нзъ своей дружины. Въ началѣ XII вѣка туземный элементъ повидимому если уже не преобладалъ, то былъ очень значителенъ въ составъ новгородскаго управленія. Впослъдствін новгородцы въ договорахъ съ князьями ставили имъ условіе волостей новгородскихъ «не держати своими мужи, но держати мужи новгородскими». Это условіе было лишь закрѣпленіемъ обычая, который завелся задолго до этихъ договоровъ. Можно даже замътить, что уже при дътяхъ и внукахъ Ярослава І въ Новгородъ успълъ обозначиться извъстный кругъ лицъ или фамилій, изъ котораго выходили новгородскіе сановники, еще не будучи или не ставъ окончательно выборными. Сопоставляя уцъльний списокъ новгородскихъ посадинковъ съ разсказомъ

древней мъстной лътописи, видимъ на должности посадника въ первой половинъ XII въка рядъ туземцевъ, отцы нли дъды которыхъ занимали эту должность по пазначенію князя въ XI и въ началѣ XII вѣка. Не будетъ слишкомъ смѣлою догадкой мысль, что эта новая правительственная знать была лишь преемницей городовой военной старшины, ніжогда правившей городомъ и его областью. Присутствіе тамъ этой старшины при первыхъ кіевскихъ князьяхъ ощутительно даже по краткимъ и отрывочнымъ известіямъ летописи о томъ, что дълалось на съверной окраинъ Русской земли. Въ X и XI в. эти князья не разъ обращались за помощью къ новгородскимъ ополченіямъ; сотскіе, старосты и другіе военачальники, которые водили эти полки на югъ, были, какъ можно думать, всѣ или въ большинствъ изъ мъстныхъ «нарочитыхъ мужей», «славныхъ воевъ», о которыхъ говорить летопись, описывая событін XI вѣка \*).

Этимъ важнымъ обстоятельствомъ объясняется и происхожденіе новгородскаго боярства. Впосл'ядствін занятіе должности посадника, тысяцкаго или сотскаго въ Новгородъ не сообщало лицу значенія служилаго княжаго человѣка, потому что эта должность была выборной, поручалась лицу согражданами, а не княземъ. Но въ XI и въ началѣ XII в., когда живъе чъмъ потомъ помнилась еще прежняя соціальная близость княжеской дружины къ верхнему слою городскаго населенія, назначеніе вліятельнаго новгородца княземъ на правительственную должность, какую въ другихъ волостяхъ обыкновенно занималь большой княжь мужь, сообщало назначенному служилый характерь, вводило его въ кругъ княжихъ мужей, бояръ. Два указанія, близкія другь къ другу по времени, поддерживають такое объяснение дъла. Въ 1118 г. Мономахъ вызвалъ къ себѣ въ Кіевъ всѣхъ нарочитыхъ мужей новгородскихъ. Они являются здёсь какими-то представителями своего города. Повидимому это были лица должностныя или

<sup>\*)</sup> Новгор. лът. но академ, списку въ Продолж. Др. Росс. Вивл. II, 317.

по крайней мъръ пользовавшіяся вліяніемъ на мъстное управленіе: великій князь для чего-то приводить ихъ къ присягь; на ніжоторыхъ онъ разсердился за произведенное ими въ Новгородъ самоуправство; въ числъ опальныхъ прямо названъ одинъ сотскій. Разсказывая объ этомъ случав, містная літопись впервые называеть нарочитыхъ мужей Новгорода новгородскими болрами. Внукъ Мономаха Всеволодъ въ данномъ Новгороду церковномъ уставъ, который по сличени съ лътописью всего въроятнъе можно отнести къ 1135 г., упоминаетъ и о сотскихъ въ числъ своихъ совътниковъ, призванныхъ въ думу по этому дёлу. Князь отличаеть ихъ отъ «своихъ бояръ», но въ концъ устава называетъ своими мужами: «та вся дъла приказахъ св. Софви и всему Новуграду, моимо мужемъ десяти социимъ». На югѣ повидимому уже раньше привыкли смотръть на новгородскую знать, какъ на княжихъ мужей, если древнему кіевскому л'ьтописцу принадлежить изв'єстіе начальной лътописи 1018 г., гдъ эта знать названа боярами \*).

Еслибы въ Новгородъ утвердилась какая-нибудь постоянная линія княжескаго рода, то смотря по направленію, какое приняла бы мъстная политическая жизнь, новгородское боярство, слившись съ княжескою дружиной и різче отділившись отъ мъстнаго земства, вышло бы или соперникомъ строптивыхъ горожанъ, готовымъ всегда поддерживать противъ нихъ своего князя, какъ въ большей части другихъ областей Руси, или соперникомъ и горожанъ, и князя подобно галицкому боярству, сдерживавшему власть последняго и не допускавшему до власти первыхъ. Но политическія отношенія въ Новгородъ сложились нъсколько иначе. Взаимные споры и частыя сміны князей въ Новгородів вызывали столкновенія его съ князьями, побуждая его дёйствовать противъ одного, чтобы пріобрѣсти или удержать у себя другого. При этихъ столкновеніяхъ во главѣ города естественно становились люди того вліятельнаго круга, изъ котораго выходили туземные сановники мъстной администраціи. Этотъ классъ сталъ привычнымъ

<sup>\*)</sup> Митроп. Макарія, Ист. Р. Церкви, II, 362. Лаврент. 140.

политическимъ руководителемъ мъстнаго общества еще прежде, чить должностные члены этого круга начали получать свои полномочія отъ м'єстнаго віча, сділались выборными. Новгородцы стали успѣшно добиваться и этой перемѣны, какъ только упала тяжелая рука, ихъ сдерживавшая: вслѣдъ за смертью Мономаха въ Новгородъ появляются выборные посадники, нікоторое время впрочемъ еще чередовавшіеся съ назначенными княземъ. Любопытно, что первый посадникъ, о вступленіи котораго въ должность містная літопись выражается такъ, какъ она потомъ обыкновенно говорить о выборныхъ посадникахъ, былъ сынъ новгородца, посадничавшаго по назначенію князя, принадлежаль къ містному боярскому кругу \*). Перенесеніе права зам'ящать высшія правительственныя должности въ Новгородъ на въче, къ «сонмищу людскому», на которомъ не разъ являлась ръшительницей политическихъ вопросовъ «простая чадь», нисколько не уронило политическаго значенія этого боярскаго круга, людей котораго городъ привыкъ видъть во главъ своего управленія; напротивъ, эта перемѣна еще болѣе обособила его и сдѣлала необходимымъ для согражданъ. Занятіе должности посадника или тысяцкаго требовало богатства, вліянія, политическаго навыка и преданія, условій, которыя соединялись только въ этомъ кругу; зато последній теперь избавился оть соперничества княжихъ бояръ на правительственномъ поприщѣ. Съ появленіемъ выборной администраціи правительственный классъ въ Новгородъ, не смотря на зависимость отъ демократическаго ввча по выборамъ, даже какъ будто становился болве прежняго замкнутымъ и олигархичнымъ. Народъ иногда жестоко расправлялся съ неугоднымъ или провинившимся сановникомъ, могъ разграбить его домъ, распродать его села и челядь, самого «казнить ранами близъ смерти» и даже сбросить съ моста

<sup>\*)</sup> Полн. Собр. Р. Лът. III, 5: «вдаша посадницьство: Мирославу Гюрятиницю» въ 1126 г. Гюрята, тотъ самый, который разсказывалъ кіевскому лътописцу о дальнемъ съверъ, посадничалъ въ началъ XII в., раньше смерти Мономаха, судя по его мъсту въ спискъ новгородскихъ посадниковъ.

въ Волховъ, «яко разбойника»; но онъ долженъ былъ на мъсто низложеннаго выбирать другого изъ того же круга: отнявъ посадничество у знатнаго и богатаго боярина Михалка Степанича, онъ передавалъ должность не менъе знатному и богатому боярину Мирошкъ Нездиничу. Произволъ капризнаго и недовърчиваго къ знати въча не помъщалъ ей даже завести извъстную очередь старшинства въ занятіи выборныхъ должностей, подобную той, какую князья XI и XII в. старались установить между собою въ занятіи столовъ, и віче сообразовалось съ этой очередью при выборахъ. Во второй половинъ XII в. въ Новгородѣ пользовались большимъ вліяніемъ два боярина, упомянутый выше Михалко и Якунъ Мирославичъ, сынъ того Миросдава, котораго можно считать первымъ выборнымъ новгородскимъ посадникомъ. Оба они неоднократно избираемы были въ посадники; Якунъ даже породнился съ князьями и былъ тестемъ одного изъ племянниковъ Андрея Боголюбскаго. Онъ былъ гораздо старше Михалка, былъ уже избранъ въ посадники въ 1137 г., тогда какъ Михалко въ первый разъ посадничалъ въ 1180 г. Въ 1209 г., когда сына Якунова не было въ Новгородъ, посадничество дали Михалкову сыну Твердиславу; но какъ скоро въ 1211 г. Якуничъ воротился въ городъ, Михадковичъ «по своей волѣ» уступилъ ему должность, какъ старшему, и въче уважило это новгородское боярское отечество, выбрало посадникомъ старшаго \*).

Такъ создавалось политическое положеніе новгородскаго боярства. Это боярство переродилось изъ древней городской знати, правившей городомъ еще до князей. Военныя дѣла Новгорода поддерживали мѣстное вліяніе этой знати при первыхъ князьяхъ; административная служба по назначенію князя дала ей званіе и значеніе боярства; боярскій авторитетъ и правительственное вліяніе помогли ей стать руководительницей мѣстнаго общества въ его столкновеніяхъ съ князьями и при содѣйствіи вѣча превратить высшую мѣстную администрацію въ выборную, а избирательность должностей обезпечила за

<sup>\*)</sup> Полн. Собр. Р. Лѣт. III, 31.

ней, такъ сказать, правительственную монополію и тесне прежняго сомкнула ее въ мъстный правительственный классъ. Экономическое положеніе боярства опредёлялось въ связи съ политическимъ. Этотъ классъ былъ руководителемъ промышденной жизни края еще прежде, чымъ сталъ называться боярствомъ; онъ остался такимъ руководителемъ и послѣ, получивъ это новое значеніе. Въ Новгород'я были очень крупные землевладъльцы \*). Но не въ землевладъніи заключалась главная экономическая сила здёшняго боярства. Представление о богатъйшемъ купцъ соединилось съ мыслью о бояринъ въ съверной невгородской былинъ, которая поетъ о добромъ молодцъ, задавшемся «къ кунцу, купцу богатому, ко боярину». Но чъмъ болже входило это боярство въ правительственныя джла края, тъмъ меньше могло оно принимать непосредственное участіе въ купеческихъ оборотахъ. Значительная часть его, если не большинство, со временемъ превратилась въ капиталистовъ, отдававшихъ свои капиталы купцамъ, по техническому выраженію древнерусской торговли, «на торговлю въ куны». Новгородская л'ьтопись и легенда согласно отм'ьчають такое значеніе правительственной знати города въ містной торговлів. Разграбивъ въ 1209 году домъ посадника Дмитра Мирошкинича, народъ нашелъ у него долговыя «доски», на которыхъ значилось отданнаго взаймы «безъ числа», и новгородская толна какъ будто даже относилась къ этимъ доскамъ съ больпимъ уваженіемъ, чёмъ къ остальному имуществу опальнаго посадника: расхитивъ его сокровища, распродавъ села и рабовъ, она не уничтожила досокъ, а передала ихъ князю. Извъстное сказаніе о богатомъ посадникь Щиль, который занимался тьмъ, что давалъ многимъ купцамъ деньги въ лихву, свидътельствуеть о необыкновенной дешевизнъ новгородскихъ боярскихъ капиталовъ. Если легенда хотя въ нѣкоторой степени отражаеть действительное состояние новгородскаго денежнаго

<sup>\*)</sup> Ланнуа пишеть о Новгородъ въ началь XV в.: «Y a dedans la dicte ville molt grans seigneurs qu'ilz appellent bayars; et y a tel bourgeois qui tient bien de terre deux cens lieues de long, riches et puissans à merveilles. Voyages et ambassades, p. 20.

рынка, по ней можно видѣть, въ какомъ изобиліи предлагались эти капиталы мѣстной торговлѣ. Посадникъ собралъ «многое множество» имѣнія, взимая роста по 1 деньгѣ въ годъ на новгородскій рубль, т. е. всего по  $1/2^0/0$ , тогда какъ даже древнерусскія церковныя поученія, горячо возстававшія противъ отдачи денегъ въ лихву, считали легкимъ и нравственно-простительнымъ ростомъ 7 рѣзанъ на гривну кунъ или  $14^0/0$ \*). Такое употребленіе торговаго капитала ставило въ зависимость отъ боярства массу горожанъ и надежнѣе обезпечивало общественное его значеніе, чѣмъ крупныя боярскія вотчины, паселенныя обыкновенно челядью и получавшія значеніе въ хозяйствѣ того края только при помощи того же капитала.

Такое своеобразное положеніе создало себ'є новгородское боярство. Въ другихъ областяхъ Руси боярство или стояло одниоко между княземъ и городомъ, или завистло отъ князя, соперничая съ городомъ. Въ Новгород'є оно д'єйствовало то противъ князя, опираясь на городъ, то противъ города, опираясь на князя. Оно и завистло отъ м'єстнаго общества, и господствовало надъ нимъ: завистло, какъ правительственный классъ, отъ него получавшій полномочія и передъ нимъ отв'єтственный, господствовало, какъ классъ, державшій въ свонхъ рукахъ главный рычагъ хозяйственной жизни края.

Теперь посмотримъ, въ какихъ формахъ выражалась политическая дѣятельность этого правительственнаго класса въ Новгородѣ и въ Псковѣ, который долго входилъ въ составъ волости перваго, какъ его пригородъ, и ставъ вольнымъ городомъ въ XIV вѣкѣ, устроился по образцу своего старшаго брата. Въ мѣстныхъ лѣтописяхъ и актахъ XIII—XV вѣковъ эти формы являются довольно разнообразными. Во-первыхъ,

<sup>\*)</sup> Извъстная редакція сказанія о Щиль сложилась уже въ то время, когда въ новгородскомъ рубль считали 14 гривенъ и 4 деньги или 200 денегъ, т. е. уже посль присоединенія вольнаго города къ Москвъ, въ конць XV или въ началь XVI в. Памятн. стар. русск. лит., г. Пыпина и Костомарова, I, 21. Поученіе изъ Златоуста у Срезневскаго въ Свъдън. и замътк. о малоизвъстн. памятн., ст. LVII.

бояре и выбранные изъ ихъ среды городскіе сановники или одни сановники дъйствують вмъсть со всъми горожанами, входя въ составъ городскаго собранія или даже становясь во главъ его. Посадники и «весь Псковъ» быотъ челомъ увзжавшему князю не покидать княженія; посадникъ и съ нимъ много «бояръ добрыхъ людей» ѣдутъ послами отъ Пскова звать другого князя на псковской столъ; князь псковской, «сдумавши съ посадники и съ бояры и со псковичи на въчъ», посылаеть гонца къ великому князю московскому просить помощи на Нѣмцевъ. Въ дѣлѣ церковномъ посадники являются на въчъ вмъсть съ представителемъ церковной власти и духовенствомъ города: въ 1442 г. князь псковской, посадникъ, псковской нам'єстникъ митрополита и попы всіхъ трехъ соборовъ, «погадавше съ псковичи», поставили новую церковь по случаю мора. Но дътописи хорошо отдичають участіе бояръ и городскихъ сановниковъ въ въчевыхъ совъщаніяхъ отъ правительственныхъ действій техъ же бояръ и сановниковъ, при которыхъ не присутствовало въче и на которыя оно иногда не давало даже особыхъ полномочій. При отъёздё изъ Пскова московскаго воеводы, котораго великій князь въ 1463 г. присылалъ на помощь городу противъ Нѣмцевъ, его провожали посадники и «всѣ бояре псковскіе». Передъ смертью новгородскаго архіепископа Далмата въ 1274 г. посадникъ съ «мужи старъйшими» спрашивали владыку, кого онъ благословить на свое м'ьсто, и когда Далматъ назвалъ кандидатовъ, изъ которыхъ городъ долженъ былъ выбрать ему преемника, посадникъ созвалъ въче и объявилъ народу волю владыки. Въ 1375 г. новгородцы съ въча послади великокняжескаго намъстника, посадника, тысяцкаго «и иныхъ многихъ бояръ и добрыхъ мужъ» просить владыку не оставлять епископіи. Когда архіепископъ новгородскій посіщаль свою псковскую паству, его въ случав добраго согласія между обвими сторонами выважали встрівчать, чествовали и дарили отъ всіхъ концовъ містный князь, посадники и бояре безъ особаго въчеваго приговора о томъ. Наконецъ въ иныхъ случаяхъ сановники города дъйствують один, безъ вѣча и безъ бояръ.

Таковы три формы, въ которыхъ проявлялась дъятельность высшей администраціи вольнаго города. Легко зам'єтить, что бояре не были постоянными правительственными сотрудниками м'єстнаго князя и посадниковъ. Такія же діла, при отправленін которыхъ бояре становились рядомъ съ городскими правителями, иногда дѣдались послѣдними и безъ нихъ. Бояре присоединялись къ высшимъ должностнымъ лицамъ, когда обстоятельства сообщали дёлу особенную важность или когда желали придать ему особенно торжественный характеръ. Такъ бывало чаще всего въ посольствахъ или при заключении договоровъ. Но тогда призывались къ дѣлу обыкновенно не всѣ или не безраздично какіе-нибудь бояре, а спеціально на тотъ случай уполномоченные представители отъ городскихъ концовъ. Каждый конецъ въ такихъ случаяхъ выставлялъ по одному, по два или по три боярина. Такъ въ 1499 г. Псковъ посладъ къ великому князю Ивану III трехъ посадниковъ и по три боярина отъ конца по поводу назначенія сына Иванова Василія княземъ Новгорода и Пскова. Такіе бояре иногда дёйствовали и одни безъ посадниковъ, исполняя порученія вѣча. Такъ въ 1476 г. Псковъ посыдалъ своихъ бояръ изъ всёхъ концовъ жаловаться великому князю на его «злосердаго» нам'єстника кн. Оболенскаго. Но подобныя порученія возлагались не на однихъ бояръ, а иногда вмъсть съ ними или даже безъ нихъ п на людей другихъ классовъ. Такъ въ 1386 г., послѣ неудачной повздки владыки къ шедшему на Новгородъ войной Димитрію Донскому, новгородцы послади къ нему съ поклономъ и челобитьемъ о мирѣ архимандрита, семь священниковъ и по человъку отъ конца эситьих людей, класса, стоявшаго ниже бояръ въ общественной іерархіп города. Значить, бояре отъ концовъ были не особыми и постоянными должностными лицами при посадникахъ, а только временными депутатами отъ частей города въ экстренныхъ случаяхъ. Поэтому въ текущихъ дълахъ управленія или когда обыватели обращались съ важнымъ дъломъ къ постоянному правительству города, при посадникахъ и другихъ властяхъ не встръчаемъ бояръ. Въ Псковъ князь и посадники распоряжаются закладкой повой городской ствиы,

посылають одного изъ посадниковъ возстановлять сгорѣвшій городъ Опочку, посылають въ Выборгъ судью выкупать у Шведовъ плѣнныхъ псковичей, собираютъ ратныхъ людей изъ пригородовъ и сельскихъ волостей, готовясь къ походу на Нѣмцевъ. Священники, которые не входили въ составъ существовавшихъ трехъ псковскихъ соборовъ, въ 1453 г. обращаются съ челобитьемъ о четвертомъ соборѣ къ князю, степенному посаднику и ко всѣмъ посадникамъ псковскимъ, и тогда эти власти идутъ къ навѣстившему Псковъ епархіальному новгородскому архіерею съ ходатайствомъ о позволеніи учредить новый соборъ \*).

Въ устройствъ высшаго управленія Новгорода и Пскова многія подробности остаются еще не разъясненными. Причина этого въ томъ, что администрація вольныхъ городовъ вовсе не отличалась простотой. Новгородское и исковское общество мозаически сложено было изъ множества медкихъ мъстныхъ міровъ, которые входили въ составъ болье крупныхъ, а изъ последнихъ составлялись еще более крупные союзы. Каждый изъ нихъ пользовался извъстною долей самоуправленія, имълъ свою администрацію, своего старосту. Такъ Новгородъ независимо отъ административно-топографическаго деления на концы, сотни, улицы, слободы и посады, дълился еще на соціальные слон, представлявшіе подобіе сословій, также съ признаками особаго управленія у каждаго изъ нихъ. Изъ всего этого сплеталась сложная и довольно запутанная съть властей мелкихъ, и крупныхъ, мѣстныхъ и общихъ, взаимныя отношенія и значеніе которыхъ очень трудно разобрать. Въ этой сложности общественнаго склада и административнаго устройства вольнаго города источникъ затрудненій, съ которыми сопряжено изученіе постояннаго правительственнаго мъста, стоявшаго во главъ его управленія.

Церковный уставъ кн. Всеволода Мстиславича описываетъ это учрежденіе, какимъ оно было въ Новгородѣ XII в., въ ту

<sup>\*)</sup> Полн. Собр. Р. Лѣт. IV, 216, 213, 274, 212, 226, 271, 251, 211, 224, 215; III, 63, 90; V, 241.

эпоху, когда высшая администрація города становилась выборной. Для обсужденія устава князь призваль на сов'єть кром'є містнаго епископа и своихь боярь еще десять новгородскихъ сотскихъ, бирича и двухъ старость \*). Это, очевидно, та же старинная боярская дума при князіє съ участіємъ містной городовой старшины, какая собиралась, по разсказу древней лістописи, при кіевскомъ князіє X в. Изъ этой боярской думы при князіє развился боярскій сов'єть, впослідствій руководившій ділами Новгорода подъ надзоромъ візча, а по повгородскому образцу устроплся такой сов'єть и въ Псков'є. Но при своемъ развитій впродолженіе удільныхъ візковъ боярскій сов'єть вольныхъ городовъ, присутствіе котораго въ старшемъ изъ нихъ подозр'єваль уже Рейцъ, потерп'єль существенныя перем'єны, коснувшіяся его состава и политическаго положенія \*\*).

Непремънными членами его и послъ видимъ высшихъ городскихъ сановниковъ, степенныхъ посадинка и тысяцкаго въ Новгородъ, одного или двухъ посадинковъ въ Псковъ, гдъ не было тысяцкаго. Сотскіе также принадлежали къ его составу: они всегда причислялись къ «добрымъ людямъ» или «лучшимъ мужамъ», къ высшему правительственному классу, и по мъстнымъ лътойнсямъ не разъ являются при князъ и посадинкахъ участниками важнъйшихъ правительственныхъ дълъ. Биричи, исполнительно-полицейскіе чиновники, объявлявшіе народу распоряженія правительства и руководившіе псиолиеніемъ нъкоторыхъ изъ нихъ, въроятно, и послъ присутствовали въ правительственномъ совътъ: по крайней мъръ эту должность занимали люди высшаго круга общества, и одинъ биричъ ХП в. Незда былъ родоначальникомъ знатной боярской фамиліи Нездини-

<sup>\*)</sup> Не упомянуты въ уставъ ни посадникъ, ни тысяцкій, первый въроятно потому, что занимавшій эту должность Мирославъ во время составленія устава (въ 1135 году) былъ на югѣ по одному политическому дѣлу, а второй, можетъ быть, по какой-нибудь подобной же причинъ или же потому, что его должность еще не сдѣлалась выборной и онъ разумѣлся въ числѣ княжихъ бояръ, призванныхъ на совѣтъ.

<sup>\*\*)</sup> Рейца, Опыть исторіи росс. законовь, въ перев. Морошкина, § 43, приміч. 2.

чей, игравшей видную роль въ исторіи Новгорода. Въ одномъ нѣмецкомъ донесеніи (1331 года) рижскому городскому совѣту о ссоръ новгородцевъ съ нъмецкими купцами упомянуты «позовники при совътъ господъ», то-есть биричи \*). Въ руспамятникахъ мы не знаемъ прямыхъ указаній на СКИХЪ кончанскихъ старостъ, какъ членовъ высшаго правительственнаго совъта въ Новгородъ и Псковъ. Но изъ другого нъмецкаго донесенія узнаємъ, что въ началь XV в. иноземный посолъ, имѣвшій дѣло до высшаго новгородскаго правительства, обращался къ архіепископу, посадникамъ, тысяцкимъ и «пяти старостамъ отъ пяти концовъ \*\*). Этимъ свидѣтельствомъ объясняются нікоторыя косвенныя указанія новгородскихъ памятниковъ. Сохранившаяся грамота Соловецкаго монастыря на владъние Соловецкими островами составлена около половины XV вѣка отъ имени всего Новгорода, который «на вѣцѣ на Ярославлѣ дворѣ» пожаловаль обитель тѣми островами. Но древній біографъ основателей монастыря разсказываеть, что грамота дана боярами, собравшимися для того по приглашенію владыки, то-есть правительственнымъ совътомъ, разумъется, по докладу о томъ на въчъ. Къ акту приложено восемь нечатей: то были печати новгородскаго владыки, посадника, тысяцкаго и еще «иять печатей, съ ияти концовъ града того по печати». Поэтому, читая разсказъ лѣтописца о томъ, что въ 1478 году къ присяжной записи новгородцевъ на подданство Ивану Ш по волъ великаго князя приложены были и печати отъ няти концовъ вмѣстѣ съ владычней, можно думать, что прикладывали эти печати не особо для того избранные «бояре изо всѣхъ концовъ», а кончанскіе старосты въ боярскомъ совѣть, куда

<sup>\*)</sup> Roperen bi der heren rade. Русско-Лив. Акты, стр. 61. Изъ дѣйствующихъ лицъ, поименованныхъ въ этомъ любопытномъ донесеніи, по крайней мѣрѣ троихъ можно признать такими Roperen или биричами. Они являются къ Нѣмцамъ для переговоровъ какъ отъ вѣча, такъ и отъ посадника и называются въ донесеніи еще посланцами (boden). Одинъ нзъ нихъ носилъ званіе старосты (olderman).

<sup>\*\*)</sup> To vif olderluden van vif enden. *Bunge*, Urkundenbuch, IV, 531. Это мѣсто донесенія приведено у *Никитскаго* въ Очеркахъ изъ жизни В. Новгорода (Жури. Мин. Нар. Просв. 1869 г., № 10, стр. 301).

эту запись принесъ подьячій великаго князя \*). По исковской дітописи въ составі высшаго городскаго правительства рядомъ съ княземъ, посадниками, боярами и сотскими иногда являются еще «судьи». По исковской Судной грамотъ извъстенъ составъ, въ какомъ собирадся судъ у князя на сѣняхъ въ XV в.: онъ состоялъ изъ князя, степенныхъ посадниковъ и сотскихъ; такимъ же является онъ п въ одномъ уцелевшемъ судебномъ дёлё 1483 г. Значитъ, псковской судъ при князё состояль изъ членовъ обычнаго боярскаго правительственнаго совъта \*\*). Ни въ лътописи, ни въ Судной грамотъ слово судья не пмѣло постояннаго точпаго значенія. Послѣдияя въ одной стать в называеть судьями всёхъ членовъ суда, и посадниковъ, и сотскихъ, въ другой отдёляетъ судей отъ князя и посадниковъ, какъ бы разумъя подъ ними однихъ сотскихъ, а лътопись отличаеть судей оть сотскихъ, слъдовательно разумъеть подъ ними посадниковъ, разсказывая, что въ 1461 г. перемиріе съ Нѣмцами скрѣпили крестоцѣлованіемъ «судьи и сотскіе», хотя въ другомъ мъсть она же отличаетъ судей отъ посадника, бояръ и сотскихъ, а въ третьемъ называетъ судьей одного нсковскаго сотскаго. Но въ Псковъ и кромъ посадниковъ съ сотекими были должностныя лица, которыя носили или могли носить общее звание судей. Въ исковской судебнъ присутствовали два «подверника» или придверника, одинъ отъ князя, другой отъ Пскова. По нѣкоторымъ признакамъ ихъ значеніе въ мѣстномъ судѣ и управленіи было важнѣе, чѣмъ можно думать, судя по ихъ званію: подобно посадникамъ и сотскимъ они при вступленін въ должность цёловали кресть на томъ, что имъ «праваго не погубити, а виноватаго не оправити»;

<sup>\*)</sup> Полн. Собр. Р. Лѣт. VI, 217 и сл. Соловецкая грамота у архим. Досивея въ Опис. Солов. монастыря, I, 48, и въ Акт. Арх. Эксп. I, № 62.

<sup>\*\*)</sup> Акты Юр. № 2. Въ Новгородъ тяжба сельскаго Княжъ-островскаго общества съ однимъ изъ его членовъ, не хотъвшимъ «давать разрубъ», платить съ другими, ръшена была двумя посадниками съ однимъ сотскимъ. См. снимокъ съ правой грамоты въ Нивъ 1881 г., № 28, стр. 618. Судя по имени одного посадника, актъ относится къ послъднимъ годамъ новгородской вольности.

подобно князю и другимъ судьямъ они брали свою пошлину со всякаго суднаго дела. Есть известіе объ одномъ сотскомъ, «старомъ придверникѣ», котораго въ 1491 г. вмѣстѣ съ бояриномъ послало въче описать одну слободу псковскаго Печерскаго монастыря. Это неясное указаніе значить, что подверникомъ отъ города бывалъ одинъ изъ городскихъ сотскихъ, какъ въ Новгородъ биричи при совътъ господъ иногда занимали и должность старосты. Нам'єстникъ новгородскаго владыки въ Псковъ кромъ своего церковнаго суда имълъ еще мъсто въ исковской судебив рядомъ съ княземъ и другими судьями. Это бывало въ случаяхъ смиснаго или общаго суда, когда сторонами являлись лица разныхъ подсудностей, княжеской и владычней. Намъстникъ дъйствовалъ вмъстъ съ владычнимъ печатникомъ; оба они съ половины XIV в. обыкновенно и даже обязательно назначались владыкой изъ містныхъ обывателей, принадлежали къ мъстному правительственному кругу, были для него своею братіей и наравнѣ съ другими сановниками города исполняли порученія м'єстнаго правительства вовсе не судебнаго свойства. Такъ въ 1445 г. псковской князь и посадники послали намъстника Прокофья выкупать плънныхъ у Шведовъ. Какъ лица судебнаго въдомства, всъ эти должностные люди носили общее званіе судей: судьей и называеть літопись упомянутаго сейчась владычняго нам'єстника Прокофія. Какъ людей м'єстнаго правительственнаго круга, ихъ призывали на совъть высшихъ властей города, когда того требовало дёло. Такъ можно понимать разсказъ исковской лѣтописи объ одномъ дѣйствіи мъстнаго правительства 1472 г., въ которомъ рядомъ съ посадникомъ, боярами и сотскими участвовали еще «судьи» \*).

Но это повидимому не были постоянные члены боярскаго совъта, какъ и бояре отъ концовъ. Появленіе такихъ вре-

<sup>\*)</sup> Полн. Собр. Р. Лёт. IV, 220, 222 и 226, 212 и 215, 243. Востокова, Опис. рукоп. Рум. Муз. 87 и сл. Наконецъ, можетъ быть, и въ Псковъ были при правительственномъ совътъ или при высшихъ сановникахъ судебные засъдатели, не входившіе въ обычный составъ боярскаго совъта, какіе являются въ новгородскихъ актахъ наканунъ паденія вольнаго города. См. приложеніе къ этой страницъ.

менныхъ совътниковъ было одной изъ тъхъ перемънъ, какія испытала старая боярская дума при князѣ въ вольныхъ городахъ. Двѣ изъ нихъ оказали здѣсь особенно сильное дѣйствіе на судьбу и характеръ этого учрежденія. Во-первыхъ, въ составѣ его съ XIII в. появляется элементъ, котораго прежде не было замѣтно: это старые, т. е. бывшіе посадники въ Псковѣ, старые посадники и тысяцкіе въ Новгородь. Степенные посадникъ и тысяцкій, слагая съ себя должности, «слізая съ степени», удерживали за собой свои должностныя званія и сохраняли правительственное значеніе, оставаясь сов'єтниками и товарищами своихъ преемниковъ, новыхъ степенныхъ посадниковъ и тысяцкихъ, раздѣляя съ ними правительственные труды; мъстныя лътописи, какъ и мъстныя канцеляріи, даже не всегда различають тёхь и другихь, рёдко отмёчають, кто степенный и кто старый. Трудно угадать побужденія, заставлявшія удерживать правительственный авторитеть за бывшими высшими сановниками. Въ псковской Судной грамотъ есть постановленіе, въ силу котораго посадникъ, сложивъ съ себя должность, обязанъ быль покончить самъ судебныя дёла, начатыя въ его управленіе: можеть быть, это заставляло удерживать званіе посадника за сложившимъ эту должность \*). Можетъ быть, источникъ явленія скрывается во всемъ стров управленія вольныхъ городовъ. По новгородскимъ актамъ XV в. видно, что дипломатическія порученія Новгорода иногда исполняли въ качествъ бояръ отъ концовъ старые посадники и тысяцкіе. Значить, уполномоченными отдёльныхъ городскихъ міровъ являлись люди, которые и безъ этихъ мъстныхъ кончанскихъ полномочій имъли мъсто въ общемъ городскомъ управленін, были членами высшаго правительственнаго совъта. Въ этомъ можно видъть указаніе на тоть путь, которымъ отставные сановники вошли въ составъ боярскаго совъта. Посадникъ, сложивъ съ себя должность, продолжаль пользоваться вліяніемь въ своемь концѣ по мѣсту жительства. Къ нему, какъ къ привычному руководителю, въроят-

<sup>\*)</sup> Замѣчаніе это принадлежить Костомарову. Сѣверно-русск. народопр., II, 50.

но, чаще всего обращалось общество, когда требовалась депутація отъ конца. Еще віроятніе, что его обыкновенно выбирали въ старосты конца, и вотъ почему, можетъ быть, туземные памятники не указывають кончанскихъ старость въ числъ членовъ совъта: они сидъли тамъ, но обозначались болъе почетнымъ званіемъ старыхъ посадниковъ и тысяцкихъ. Частое появление въ совъть въ качествъ ди кончанскихъ старостъ, или временныхъ уполномоченныхъ отъ концовъ, постепенно превратило обычное явленіе въ постоянный обычай. Какъ бы то ни было, вступленіе въ совъть старыхъ посадниковъ и тысяцкихъ значительно расширило его составъ. Судя по списку новгородскихъ посадниковъ, въ старое время, когда ихъ назначалъ еще князь, они подолгу занимали должность. Но съ установленіемъ избирательности высшихъ должностей и съ развитіемъ политическихъ партій посадники и тысяцкіе смінялись очень часто; французскій путешественникъ Ланнуа, посѣтившій Новгородъ въ началѣ XV в., говоритъ даже, что эта смѣна происходила ежегодно. Это содъйствовало накопленію старыхъ сановниковъ въ боярскомъ совътъ. Въ 1471 г. псковская сила пошла противъ Новгорода на помощь Ивану III подъ начальствомъ 14 псковскихъ посадниковъ, а въ 1510 году ихъ повхало къ великому князю въ Новгородъ 11 человѣкъ. Еще больше было ихъ въ Новгородь: по льтописному разсказу о прівздь великаго князя въ вольный городъ въ 1476 году можно насчитать более 20 старыхъ посадниковъ и 5 тысяцкихъ сверхъ степенныхъ \*).

Съ другой стороны, элементъ, господствовавшій въ боярской думѣ при князѣ, княжеское боярство, съ XIII в. падалъ постепенно и почти исчезъ изъ боярскаго совѣта вольныхъ городовъ. Это паденіе легко замѣтить, читая мѣстныя лѣтописи. Всюду дѣйствуютъ, всѣмъ руководятъ посадники и другія городскія власти съ мѣстнымъ княземъ или безъ него. Изрѣдка упоминается намѣстникъ князя; но княжихъ бояръ совсѣмъ не замѣтно. Иногда какъ будто обнаруживалось стремленіе

<sup>\*)</sup> Акт. А. Эксп. I, №№ 57, 58, 90, 91. Полн. Собр. Р. Лѣт. IV, 240, 273 и 284; VI, 200 и сл.

поддержать равновъсіе между объими сторонами: въ концъ XIII в., чтобы выслушать посольство, прівхавшее въ Новгородъ отъ ганзейскихъ городовъ, князь назначилъ съ своей стороны намѣстника и трехъ бояръ, а съ новгородской тысяцкаго и столько же мъстныхъ бояръ, и всъ эти уполномоченные заявили посольству, что они «очи, уши и уста» своего князя. Въ XV в. повгородскій князь посылаль къ дивонскимъ Нѣмцамъ послами для заключенія договоровъ по боярину отъ себя и отъ Новгорода, или своего намъстника и одного боярина съ двумя посадниками и тремя боярами отъ Новгорода. Но въ дошедшемъ до насъ нѣмецкомъ текстѣ одного такого договора даже не обозначено имя участвовавшаго въ его заключенін княжескаго боярина. Напротивъ нелюбье между обоими правительственными элементами иногда выражалось въ очень різкихъ формахъ. Въ 1384 г. прібхали въ Новгородъ за ордынскою данью бояре великаго князя московскаго. Новгородскіе бояре ѣздили на княжій дворъ «тягаться съ княжими боярами о обидахъ», и тяжба эта приняла такой характеръ, что многіе изъ москвичей поспѣшили бѣжать въ Москву. На ходъ управленія въ Новгородѣ и Псковѣ княжескіе бояре не оказывали замътнаго дъйствія и въ XV в. едва ли присутствовали въ обычныхъ собраніяхъ боярскаго сов'ята того и другого города. Вмъстъ съ княжескими боярами изъ состава этого совъта вышель и другой элементь, представлявшій уже не пришлую стороннюю силу, а часть мъстнаго общества. Въ XII в. князь Всеволодъ по дёлу о церковномъ уставѣ для Новгорода призвалъ на совътъ вмъстъ съ сотскими и своими боярами старосту образовавшагося тогда здёсь купеческаго союза. Въ XV в. существовало уже много купеческихъ старость въ обоихъ вольныхъ городахъ. Псковская лѣтопись разсказываетъ, что изъ Пскова въ 1510 г. повхали къ великому князю съ своими жалобами «купецкіе старосты всёхъ рядовъ». Эти ряды были, в роятно, похожи на ряды или сотни гостинную и суконную въ позднъйшей Москвъ: «суконники были и въ Исковъ, какъ видно изъ мъстной лътописи XV в. Потому въ псковскихъ рядскихъ старостахъ надобно видъть предста-

вителей мѣстныхъ купеческихъ гильдій. Слѣды торговыхъ гильдейскихъ сотенъ, подобныхъ московскимъ съ ихъ старостами, замѣтны и въ древнемъ Новгородѣ: уже въ XIII в. тамъ существовало «купецкое сто», не входившее въ число тъхъ десяти военно-административныхъ сотенъ, на которыя дълился городъ. По распорядку общественныхъ слоевъ здъсь, какъ и въ Псковъ, купцы принадлежали къ меньшимъ, молодшимъ людямъ, стояли ближе къ низшему черному населенію, чёмъ къ боярамъ, отдёляясь отъ послёднихъ промежуточнымъ слоемъ житьихъ людей. По мъстнымъ льтописямъ купеческіе старосты не являются въ составѣ высшаго правительства вольнаго города рядомъ съ посадниками и сотскими: повидимому въ XIV и XV вѣкахъ они не имѣли мѣста въ боярскомъ совътъ ни въ Новгородъ, ни въ Псковъ. Это предположение поддерживается однимъ нѣмецкимъ извѣстіемъ. Въ Новгородѣ произошло одно изъ обычныхъ столкновеній туземцевъ съ нъмецкими купцами. Совъть одного нъмецкаго города, имъвшаго торговыя дёла съ Новгородомъ, въ 1412 г. писалъ по поводу ихъ къ тамошнему правительству. Но живше въ томъ город' новгородскіе купцы заявили сов'ту, что новгородскій владыка, посадникъ, тысяцкій и бояре скрываютъ подобныя бумаги отъ своего купечества и народа. Поэтому Нѣмцы обратились съ новымъ посланіемъ уже не къ боярамъ, а прямо къ купеческимъ старостамъ Новгорода, которые, значитъ, не входили въ составъ боярскаго совъта \*).

Такъ этотъ совътъ сжался сверху и снизу, обособился и отъ кияжескаго боярства, и отъ представителей собственныхъ согражданъ, не принадлежавшихъ къ мъстному боярству; по мъръ удаленія отъ князя онъ становился болье замкнутымъ и однороднымъ по своему составу. Послъ указанныхъ перемьнъ этотъ совътъ состоялъ въ Новгородъ изъ князя, когда онъ жилъ тамъ, и его намъстника, изъ владыки архіепископа, степенныхъ посадника и тысяцкаго, старыхъ посадниковъ и

<sup>\*)</sup> Полн. Собр. Р. Лѣтоп. IV, 91, 284 и 225. Никитскаго, Очеркъ внутр. ист. Пекова, 146 и сл. Bunge, Urkundenbuch, I, 682. Русско-Лив. Акты, 167 и 175; ср. П. С. Лѣт. IV, 119.

тысяцкихъ, старостъ концовъ и сотекихъ; при совътъ состояло еще нъсколько биричей. Остается неяснымъ, принадлежалъ ли къ составу совъта дворецкій князя, который при содъйствіи посадниковъ спеціально зав'єдовалъ княжескими доходами въ Новгородской области, а также быль ли вѣчевой или «вѣчный» дьякъ въ Новгородъ и секретаремъ совъта, или у послъдняго была особая канцелярія. Въ Псковъ не было ни епископа, ни тысяцкихъ, но выбирались обыкновенио два степенныхъ посадиика. Трудно решить, быль ли здёсь нам'єстникь новгородскаго владыки постояннымъ членомъ боярскаго совъта, нли только приглашался въ особыхъ случаяхъ. Таковъ былъ правительственный боярскій сов'єть въ собственномъ смысл'є, въ постоянномъ своемъ составъ. Если предположить, что когданибудь на засъданія приходили всь члены совъта, то зная, какъ иногда много бывало старыхъ посадниковъ и тысяцкихъ, въ полномъ собраніи новгородскаго совѣта около половины XV в. можно было насчитать до 50 присутствующихъ. Въ пользу такого численнаго состава совъта повидимому говоритъ одна подробность, отміченная современнымъ літописцемъ въ разсказѣ о паденіи Новгорода. Въ 1478 г. новгородцы должны были выдать московскимъ боярамъ и ту грамоту, по которой они обязались всёмъ городомъ стоять противъ ведикаго князя. Грамота была скрвилена 58 печатями, а подобные акты обыкновенно скрѣплялись печатями высшихъ городскихъ сановниковъ, составлявшихъ правительственный совътъ. Это было полное собраніе совъта по особо важному дълу. Текущія дъла велись немногими лицами, обыкновенно степенными посадникомъ и тысяцкимъ съ пятиконецкими старостами подъ предсъдательствомъ владыки \*). Иногда этотъ совътъ расширялся призывомъ въ него бояръ отъ концовъ и другихъ сановниковъ, которыхъ исковской летописецъ обозначаетъ неопределеннымъ названіемъ «судей». Впрочемъ бояре отъ концовъ часто были тъ же старые посадники или тысяцкіе. Притомъ они обыкно-

<sup>\*)</sup> О численномъ составъ совъта см. еще разборъ нъмецкаго донесенія 1331 г. въ приложеніи къ этой страницъ.

венно присоединялись къ посадникамъ для содъйствія имъ въ исподненіи вічевых постановленій или для того, чтобы придать извъстному дъйствію правительства болье торжественный характеръ: ихъ посылали съ посадниками закладывать городскія укрѣпленія, построить которыя приговорило вѣче, встрѣчать и провожать владыку, князя или его воеводу; съ посадниками или безъ нихъ, но иногда съ представителями житьихъ людей также по концамъ, они ъздили вести дипломатическіе переговоры и заключать трактаты, жаловаться великому князю отъ имени согражданъ на его намъстника и т. п. Не встръчаемъ въ памятникахъ Новгорода и Пскова постояннаго спеціальнаго термина, которымъ назывался этотъ боярскій совѣтъ; мъстныя лътописи и акты обыкновенно обозначали его перечнемъ сановниковъ, входившихъ въ его составъ. Слово дума и тамъ значило совътъ въ смыслъ не правительственнаго учрежденія, а его отдільнаго акта, постановленія или совінцанія. Но правительственный совыть имыль тысную связь съ мыстнымъ судомъ: въ Псковъ высшій городской судъ былъ тотъ же правительственный совъть, только въ тъсномъ составъ, и псковская судебня у князя на сіняхъ служила містомъ собраній того и другого учрежденія. Точно такъ же и въ Новгородъ боярскій сов'єть зас'єдаль «у владыки въ полатів» или во «владычнѣ комнатѣ», гдѣ судили и посадникъ съ княжескимъ намъстникомъ. Судебная коллегія въ Псковъ называется въ псковской Судной грамоть господой. Это название не имъло спеціальнаго техническаго значенія, не принадлежало исключительно этому учрежденію: вольные города называли такъ князей, а отдільныя дица сограждань, собравшихся на вічів. Можно думать, что такъ называли и боярскій совѣть; по крайней мъръ названіе, какое давали ему Нъмцы въ XIV в. (heren rad или просто heren), является близкимъ нереводомъ этой посподы \*).

<sup>\*)</sup> Назывался ли совътъ бояръ малыма въчемъ, на это нътъ прямыхъ указаній. Новгородцы, грубя Ивану III передъ разрывомъ съ нимъ въ 1471 г., «на дворъ великаго киязя на Городище съ болшего въча присылали многихъ людей, а намъстникомъ его дами

Перемѣны въ составѣ боярскаго совѣта сопровождались измѣненіемъ его политическаго значенія и характера его правительственной діятельности. Изміненіе того и другого было связано съ ходомъ отношеній совъта къ князю и въчу. Новгородъ и Псковъ съ успъхомъ шли къ цъли, которой не успъли достигнуть другіе волостные города древней Руси, къ возстановленію того значенія, какое им'єли князья на Руси въ давнее время образованія первыхъ городовыхъ волостей. Пока московскій государь не взяль всей своей воли надъ вольными городами, князь былъ для нихъ наемный оберегатель ихъ владіній и промышленныхъ оборотовъ, служившій за «кормлю», «воевода и князь кормленый, о комъ было имъ стояти и боронитися», какъ выражается псковской лѣтописецъ о В. В. Шуйскомъ, последнемъ такомъ князе въ Новгороде. Пока эти города принимали князя «по своимъ старинамъ, кой намъ любъ», князь среди мъстнаго боярства не могъ быть тымъ, чъмъ онъ былъ среди своей боярской думы въ княжествахъ удёльной Руси: тамъ онъ превратился въ простого предсъдателя собра-

послу в. князя лаяли и безчествовали» (Полн. Собр. Р. Лет. VI, 3). Но это пишеть не новгородець, а москвичь, который могь посвоему называть новгородскія учрежденія. Притомъ онъ могъ считать малымъ въчемъ не боярскій совътъ, а эти шумные переговоры въчевыхъ уполномоченныхъ, «многихъ людей», съ намъстниками и посломъ великаго князя. Когда палъ Псковъ въ 1510 г., оттуда увезены были въ Москву оба политическіе колокола, «вѣчевой», которымъ созывали въче, и «Корсунскій вычника, что на стни въ него звонили, какъ въчье было», замъчаетъ мъстная лътопись 8 лътъ спустя послъ паденія Пскова. Это значить по нашему мнінію, что во время вічевой вольности въ Корсунскій колоколъ звонили, чтобы созвать бояръ на свни, т. е. на княжій дворъ, гдв обыкновенно засвдалъ правительственный совъть Пскова. Вел. князь Василій потомъ прислаль два другихъ колокола вмъсто увезенныхъ, «болшой и меншой». Но изъ того, что совътъ «на съняхъ» собирался по звону Корсунскаго въчника, нельзя заключать, что и этоть совъть назывался въчемо, и еще менъе можно заключать, что онъ назывался малым въчемъ: великій князь прислаль «меншой» колоколь вмъсто Корсунскаго; но псковская лътопись не называетъ Корсунскаго меньшим въчникомъ, а только говорить о немъ, какъ о «другомъ» колоколъ, увезенномъ въ Москву. Полн. Собр. Р. Лът. IV, 286, 288, 291 и 292.

нія городскихъ сановниковъ, не отъ него получавшихъ свои полномочія и не ему отдававшихъ отчеть въ своихъ дъйствіяхъ. Мѣстныя лѣтописи вообще мало занимаются отношеніями этихъ князей къ выборнымъ властямъ своихъ городовъ. По разсказу исковскаго лѣтописца, мѣстный князь, обыкновенно посаженный «изъ руки» великаго князя московскаго, въ своей правительственной діятельности мало выділялся изъ ряда высшихъ городскихъ сановниковъ, составлявшихъ боярскій совѣтъ: вмъстъ съ посадниками и боярами онъ исполнялъ порученія вѣча, ѣздилъ по дипломатическимъ дѣламъ, вмѣстѣ со всѣми посадниками ходилъ по просьбѣ духовенства бить челомъ архіепископу объ учрежденіи новаго собора. Удобно обходясь въ текущихъ дёлахъ управленія безъ князя, боярскій совёть иногда и при немъ дъйствовалъ противъ него. Донесение ганзейскаго посольства конца XIII в. живо рисуетъ отношенія князя съ его боярами къ новгородской господъ. Въ Новгородъ отняли что-то у Нъмцевъ, въроятно, товары, въ чемъ участвовали, кажется, и нікоторые новгородскіе сановники, члены совіта, раздёлившіе отнятое «съ своими смердами». Въ княжихъ хоромахъ двъ недъли шли шумныя совъщанія новгородскихъ сановниковъ съ княземъ и его боярами по поводу заявленныхъ послами жалобъ. Князь хотвлъ быть безъ грвха въ этомъ двлв, настанвалъ на удовлетворенін Нѣмцевъ; по его порученію бояре шесть разъ просили о томъ новгородцевъ, самъ князь лично умолялъ (supplicuisset) ихъ о томъ же и очень сокрушался объ ихъ упрямствъ. Послы обращались послъ того къ одному старостъ, также къ посаднику и тысяцкому, но ни отъ кого не получили удовлетворительнаго отвъта. Тысяцкій даже высказался прямо, безъ обиняковъ, съ досадой замътивъ посламъ: «что это вамъ не сидълось дома, да зачъмъ было и князю на этотъ годъ прівзжать въ Новгородъ?» По поводу этого отказа въ отвътъ на глазахъ пословъ произошла горячая сцена между новгородскимъ старостой и однимъ изъ бояръ князя. Но особенно характеренъ совъть, какой послаль князь уже вытахавшимъ изъ города Намцамъ вмаста съ продовольствіемъ и подарками. Умывъ руки во всемъ, что сдѣлали

новгородцы, князь велёль сказать посламь по секрету безъ переводчика: «если вы мужи, отплатите имъ хорошенько тою же монетою». Весь этотъ случай быль опровержениемъ отвёта, даннаго послами на это любезное приглашение князя, что возмездие за обиду его дёло п онъ вполнъ можетъ сдёлать его въ силу своей верховной власти \*).

Господа тяготела къ вечу, а не къ князю. Вече избирало ее; къ въчу обращалась она за разръшеніемъ политическихъ вопросовъ, ему отдавала отчетъ въ своихъ правительственныхъ дъйствіяхъ; въче ее судило и наказывало. Русскіе и німецкіе памятники сохранили німсколько черть, рисующихъ обычный порядокъ ея діятельности и ея отношенія къ вѣчу. Боярскій совѣть созывался княземъ или посадникомъ, ипогда владыкой; ни откуда не видно, чтобъ у него было урочное время для засъданій. Житіе преп. Зосимы разсказываеть, какъ состоялось засъдание новгородскаго боярскаго совъта по дъламъ Соловецкаго монастыря. Пришедни въ Новгородъ, Зосима жаловался владыкѣ и боярамъ на обиды, какія терпить братія на острову оть окрестныхь обывателей, холоповъ и крестьянъ, «насельниковъ» боярскихъ земель. Владыка объщаль «оповъдать» объ этомъ «боляромъ первымъ, содержащимъ градъ». Нѣсколько времени спустя архіепископъ созвалъ къ себъ бояръ и сказалъ имъ о насельникахъ, «пакости дыющихъ преподобному». Всь бояре «со мнозымъ обыцаніемъ изволища номогати монастырю его». Следствіемъ этого ходатайства была грамота монастырю на владение Соловецкими островами, скрѣпленная восемью оловянными печатями владыки, посадника, тысяцкаго и пятиконецкихъ старостъ. Въ XIV в. одно нъмецкое посольство обратилось съ своими жалобами прежде всего къ владыкъ, который посладъ его съ своимъ приставомъ къ посаднику, а последній сказаль посламь, что созоветь «господь» и съ ними поговорить о дёлё. Въ Искове, какъ замёчено выше, совътъ созывался особымъ для того назначеннымъ колоколомъ. Въ Новгородъ князь созывалъ совъть на Горо-

<sup>\*)</sup> Bunge, Urkund. I, 682-685.

дищъ, своемъ загородномъ дворъ. Безъ него бояре обыкновенно собирались «у владыки въ полатѣ», во дворцѣ архіепископа на Софійской сторон'в города. Въ отсутствіе князя владыка былъ первенствующимъ членомъ новгородскаго совъта, предсъдательствовалъ въ немъ, какія бы дъла тамъ ни обсуждались \*). Такъ иноземныя посольства правились всегда владыкѣ и Новгороду, т. е. прежде всего правительственному совъту съ владыкой во главъ. Иногда впрочемъ правительственный совъть, по крайней мъръ въ Псковъ, совершалъ свои акты на самомъ вѣчѣ, въ присутствіи собравшагося народа. Исковской лътописецъ разсказываетъ, что князь, посадники и сотскіе на вѣчѣ «передъ всѣмъ Псковомъ» скрѣпляли крестоцѣлованіемъ договоръ съ находившимися здёсь же нёмецкими уполномоченными. Народное собраніе въ этихъ случаяхъ оставалось простымъ зрителемъ или свидътелемъ дъйствій своего правительства. Точно такъ же псковское духовенство въ 1469 году, ръшивъ установить у себя церковное самоуправленіе помимо владыки, на въчъ предъ всъмъ Псковомъ составило грамоту или уставъ, ухитрившись какъ-то основать его на Номоканонъ, положило акть въ государственный архивъ, въ «ларь» при Троицкомъ соборѣ, и туть же выбрало въ блюстители новаго порядка двухъ священниковъ: въче только смотрело на эти действія и одобряло ихъ. По политическому складу вольнаго города правительственный совъть долженъ быль имъть самыя близкія отношенія къ вічу: по каждому вопросу, котораго не могли разрѣшить правители, они обращались къ вѣчу съ докладомъ. Во время переговоровъ съ Иваномъ III въ 1478 г. новгородскій владыка, посадники и другіе представители города на каждое новое предложеніе великаго князя давали одинъ отвъть: «скажемъ то, господине, Новугороду». Иностранный посолъ въ Новгородъ обращался съ своимъ дъломъ иногда прямо въ совъть къ владыкъ, посадникамъ, тысяцкимъ и пятиконецкимъ

<sup>\*)</sup> G. de Lannoy (Voyages et ambassades, р. 19) говогить о новгородскомъ владыкъ въ 1412 году: s'y ont ung évesque, qui est comme leur souverain.

старостамъ; собравшись на владычнемъ дворѣ и разсмотрѣвъ дѣло, они объявляли, что «поговорятъ съ Великимъ Новгородомъ» и сообщать послу его приговоръ. Въ началѣ XV в. німецкіе послы въ Новгородії съ просьбой дать имъ путь въ Псковъ обратились къ степеннымъ посаднику и тысяцкому; ть чрезъ ньсколько времени дали имъ отвътъ, что говорили о дълъ «съ своимъ отцомъ владыкой, съ господами и съ Новгородомъ». Послѣ драки Нѣмцевъ съ новгородцами въ 1331 г. первые принесли тысяцкому свой проекть мировой записи; тысяцкій доложиль его посадникамь и господамь (den borchgreuen unn den heren). Точно опредѣленнаго порядка веденія дълъ, очевидно, не существовало; но хорощо различались три правительственныя инстанціи: степенные посадникъ и тысяцкій, которые вели текущія діла, совить господь съ владыкой во главъ, предварительно обсуждавшій дъла по докладу этихъ исполнительныхъ сановниковъ, и наконецъ виче, которое обыкновенно созывали тъ же сановники для окончательнаго приговора. Иногда совътъ и въче какъ будто собирались одновременно по одному и тому же дълу, но въ разныхъ мъстахъ. Въ 1495 г. Псковъ, собирая ратныхъ людей для похода на Шведовъ по зову великаго князя, положиль сборъ и на церковныя земли. Духовенство возстало, ссыдаясь на правила св. отцовъ, на Номоканонъ. Стеценные посадники были съ въчемъ противъ освобожденія церковныхъ земель отъ ратной повинности; но въ совъть, засъдавшемъ у князя на съняхъ, повидимому были сторонники духовенства \*). Посадники много разъ ходили съ вѣча на сѣни и съ сѣней на вѣче, «лазили многажды на сѣни и въ вѣчье», хотѣли поповъ кнутомъ избезчествовать и двоихъ поставили на вѣчѣ въ однѣхъ рубашкахъ, изсоромотили всъхъ поновъ и дьяконовъ. Однако при поддержкѣ въ совѣтѣ духовенство отстояло свою привилегію.

<sup>\*)</sup> Говоримъ это въ томъ предположении, что мѣстная лѣтопись разумѣетъ здѣсь сѣни на дворѣ князя, а не при Троицкомъ соборѣ, гдѣ въ ларѣ вмѣстѣ съ государственными актами могъ храниться и списокъ Номоканона, понадобившійся теперь властямъ для справокъ.

Боярскій сов'ять быль страдательнымъ орудіемъ віча, исполнителемъ его постановленій: такимъ можетъ онъ показаться по оффиціальнымъ формамъ своей діятельности, по заведенному порядку своихъ отношеній къ вѣчу. Но по самому своему устройству въче не могло постоянно и послъдовательно руководить управленіемъ, не было способно къ правильной, посл'ядовательной законодательной работ'в. На д'ял'я сов'ять былъ часто руководителемъ вѣча, направлялъ его рѣшенія. Вопросы текущаго законодательства предварительно обсуждались въ совътъ. Онъ велъ дипломатическую переписку, и купцы въ началѣ XV вѣка жаловались, что совѣтъ не все доводить до свідінія народа; слідовательно совіть же рішаль, доложить ли обсуждаемое дёло вёчу, или покончить безъ него. Когда Иванъ III въ 1478 году предъявилъ владыкѣ и другимъ властямъ Новгорода запись, на которой всв новгородцы должны были цъловать ему крестъ, власти просили явить ее всему Новгороду. Иванъ послалъ запись съ подьячимъ, велѣлъ явить ее Новгороду у владыки въ палатъ, гдъ засъдала новгородская господа. Дьякъ владыки списалъ запись, владыка подписалъ ее и приложилъ къ ней свою печать; приложили также печати пяти концовъ: о въчъ всего Новгорода повъствователь и не упоминаеть. Въ исключительныхъ случаяхъ боярскій совътъ облекался чрезвычайной властью, какъ высшее правительственное учрежденіе. Въ 1230 г. былъ голодъ въ Новгородской земль; многіе изъ простонародья вли конину, исину, кошекъ, мертвечину, даже ръзали живыхъ людей и събдали. Виновныхъ разыскивали и казнили, однихъ сожигали, другимъ рубили головы, третьихъ вѣшали. Изъ одной лѣтописи узнаемъ, какая власть производила эти розыски и казни: то были бояре. Есть намекъ и на участіе боярскаго совъта въ законодательствъ. По псковской Судной грамоть господа, т. е. князь съ посадниками и сотскими, судить, но не законодательствуеть: посадники только докладывають Пскову на вѣчѣ о новыхъ законахъ, новыхъ «строкахъ». Но въ одной стать грамоты читаемъ, что если случится бой безъ грабежа и этотъ бой видѣли многіе люди, «а ставши передъ *нами* человѣки четыре или пять»,

подтвердять это, битому выдать того, кто биль его. Значить, одна и та же господа правила городомъ, въ тѣсномъ составъ своемъ судила и сверхъ того составляла проекты законовъ, даже не скрывая этого въ ихъ текстъ \*).

Распорядительное, руководящее значение совъта должно было еще съ большею силою сказываться въ его отношеніяхъ къ властямъ отдёльныхъ частей города. Эти отношенія напболъе темная сторона административнаго устройства обоихъ городовъ. Есть два акта XV в., бросающіе на нее нікоторый свъть, но сохранившіеся подобно многимъ другимъ въ неисправныхъ спискахъ. Преп. Савва обратился въ Новгородъ съ просьбой о земль, на которой онъ въ началь XV в. основаль монастырь недалеко отъ города (на р. Вишерѣ). Посадники и тысяцкіе, степенные и старые, пожаловали старцу эту землю, лежавшую въ округъ Славенскаго конца. По смерти Саввы понадобилось опредълить границы этой земли и уладить споръ монастыря съ двумя сосёдними землевладёльцами. То и другое сдълано управленіемъ конца въ двухъ уцълъвшихъ грамотахъ: первая дана посадниками «великаго конца Славенскаго», боярами, житьими людьми и всёмъ «господиномъ» великимъ концомъ Славенскимъ, а вторая одними посадниками конца, которыхъ поименовано восемь. Эти кончанскіе посадники были обыкновенные старые посадники Новгорода, составлявшіе по мъсту жительства управление конца; между ними, въроятно, скрыть подъ общимь званіемъ посадника и староста конца \*\*). Вторая грамота имфеть характеръ исполнительнаго листа по отношенію къ первой, «данной»: на основаніи ея отводилась монастырю земля, утвержденная за нимъ приговоромъ конца. Перечисленные въ ней старые посадники съ старостой конца составляли коллегію, которая вела текущія діла конца подъ надзоромъ кончанскаго схода. Значитъ, каждый новгородскій

<sup>\*)</sup> II. C. Лѣт. IV, 225 и 226, 232, 269, 292; VI, 216 и 218. Bunge, Urkund. IV, 531 и 755; III, 298. Полн. Собр. Р. Лѣт. III, 47 Арханг. лѣт. 56.

<sup>\*\*)</sup> Ист. Росс. Iep. III, 559. Некоторые изъ этихъ 8 посадниковъ известны и по летописямъ.

конецъ былъ тотъ же Новгородъ въ маломъ видѣ, имѣлъ свою исполнительную управу и свое распорядительное въче, гдъ присутствовали тъ же общественные элементы, какіе являлись въ высшихъ учрежденіяхъ. Черезъ эти кончанскія вѣча и управы дъйствоваль боярскій совъть, возлагая на нихъ практическую разработку и исполнение своихъ и въчевыхъ постановленій. Далеко не всѣ наличные бояре входили въ составъ боярскаго совъта; но остававшіеся внъ его не оставались внъ управленія, заняты были въ разнообразныхъ мѣстныхъ мірахъ, не теряя связи съ высшимъ правительствомъ. Бояре отъ концовъ призывались содъйствовать членамъ совъта; въ свою очередь члены совъта, старые посадники, дъйствовали въ копцахъ, сотняхъ и т. д. Руководящій голось на вѣчѣ, разумѣется, принадлежалъ твмъ же мъстнымъ и общимъ властямъ. Весь этотъ должностной персоналъ отъ старосты улицы до степеннаго посадника, захватывая не только боярство, но и часть примыкавшаго къ нему слоя житьихъ людей, пногда выступалъ противъ самаго вѣча сомкнутымъ правительственнымъ классомъ подъ руководствомъ посадниковъ. Такъ было въ Исковъ въ 1484—1486 гг. Посадники съ княземъ-намъстникомъ московскимъ, не спросясь у вѣча, составили и положили въ дарьважный акть, опредълявшій повинности смердовь, государственныхъ крестьянъ, съ ущербомъ для Пскова. Въче раздълилось: «черные молодые люди» возстали и начали расправу съ виновными; но посадники, бояре и житьи люди стали заодно противъ черныхъ и поддержанные великимъ княземъ восторжествовали. Отказывая своимъ властямъ въ довъріи, чернь однако должна была выбирать послами въ Москву тѣхъ же посадниковъ и бояръ \*). И въ Новгородъ правительственный классъ выдѣлялся на вѣчѣ изъ остальной массы, какъ ея руководитель: въ ссоръ съ Нъмцами въ 1331 году онъ является посредникомъ между враждующими сторонами, ведеть переговоры съ иноземцами чрезъ своихъ посланцовъ, сдерживаетъ вычевую толпу и удаживаеть стодиновение новымъ трактатомъ.

<sup>\*)</sup> Полн. Собр. Лът. IV, 266; V, 43.

Такъ боярство покрывало общество сѣтью учрежденій, въ которой переплетались мѣстныя правительственныя дѣла и власти съ общими и концы которой сосредоточивались въ боярскомъ совѣтѣ, завязывавшемъ ихъ въ одинъ общій узелъ. Послушное повидимому орудіе вѣча, совѣтъ былъ дѣятельнымъ рычагомъ, часто двигавшимъ самое вѣче.

Въ этомъ двойственномъ характерѣ учрежденія отражалась двойственность положенія класса, въ немъ и чрезъ него дѣйствовавшаго: завися оть массы по политическому устройству вольнаго города, этотъ классъ господствовалъ надъ ней въ экономической жизни.

## Глава IX.

Изг разспянных по удплам князей и их слуг с XV в., всльдствіе московскаго собиранія Руси, складывается въ Москвь правительственная аристократія.

Въ то время какъ вотчина московскихъ Даниловичей, расширяясь во всѣ стороны, превращалась въ государство Московское и всея Руси, въ составъ и положении господствующаго класса московскаго общества происходила очень важная перемѣна. Въ половинѣ XV в. дворъ московскаго великаго князя быль уже наиболье боярскимь изъ всьхъ великокняжескихъ дворовъ на Руси того времени. Но вопросъ о политическихъ отношеніяхъ къ князю, о власти независимо отъ службы еще не возбуждался. Московскіе бояре усердно поддерживали своего князя въ его стремленіяхъ; князь дёлился съ ними плодами своихъ успѣховъ, награждая ихъ за усердную службу почетомъ, вліяніемъ, доходами, льготами; отдѣльныя личныя столкновенія разръшались попрежнему разрывомъ отношеній, боярскимъ отъёздомъ. Самыя поземельныя льготы имъли еще характеръ личнаго пожалованія, не успъвъ обобщиться и стать сословными привилегіями. Обстоятельства, которыми сопровождались дальнъйшіе политическіе успъхи Москвы, вызвали и этотъ политическій вопросъ.

Съ половины XV в. измѣнился прежде всего генеалогическій составъ московскаго боярства. Если въ боярской родословной книгъ, составленной въ концъ XVI в., можно видъть полное собраніе генеалогическихъ деревьевъ, процвѣтавшихъ тогда въ Москвъ, то по пей нетрудно замътить, что старинное московское боярство, съ которымъ внукъ Калиты «мужествовалъ па многія страны», съ XV в. было если не подавлено, по крайней мъръ закрыто массой пришельцевъ. Въ этой родословной книгъ перечислено около 200 родословных, т. е. родовитыхъ фамилій, успівшихъ достаточно обособиться и упрочить свое положение въ высшемъ слов служилаго общества. Изъ нихъ едва ли наберется болье 40 такихъ, о которыхъ съ большей или меньшей увъренностью можно было бы сказать, что онѣ въ началѣ XV в. уже дѣйствовали въ Москвѣ; притомъ многія и изъ этихъ фамилій тогда были еще недавними отсадками отъ старыхъ генеалогическихъ стволовъ. Такой наплывъ прищельцевъ самъ по себъ не былъ новостью для московской служилой знати: посредствомъ такихъ же мелкихъ приливовъ складывалось московское боярство и въ XIV в. Но съ половины XV в. этотъ боярскій приливъ сталъ сопровождаться явленіями, которыхъ не было зам'ятно прежде.

Дворъ московскаго князя уже въ XIV в. былъ наполненъ плотнъе другихъ княжескихъ дворовъ. Выгоды московской службы привлекали къ ней сравнительно большее количество слугъ; но это не мѣшало сосѣдямъ по имѣнію, даже членамъ одной фамиліи служить при разныхъ дворахъ. Такъ устанавливалось служебное, т. е. политическое отчужденіе между людьми, связанными экономически или происхожденіемъ. Къ концу XVI в. всѣ наличныя служилыя силы, разсѣянныя дотолъ по отдѣльнымъ княжествамъ, стали рядомъ въ распоряженіи одной власти, подъ дѣйствіемъ одного государственнаго порядка; даже люди, разъединенные между собой экономическими отношеніями и фамильными счетами, теперь по крайней мѣрѣ политически пришли во взаимное соприкосновеніе, если и не силотились тотчасъ въ цѣльный и единодушный классъ. Въ пѣкоторыхъ сферахъ государственной жизни того времени

довольно ясно отражался процессъ этого политическаго сближенія. Въ первое время по присоединеніи уд'яльныхъ княжествъ къ Москвъ дворы ихъ еще не сливались съ московскимъ, оставаясь особыми мѣстными группами, военными и административными. По разряднымъ книгамъ, т. е. походнымъ росписямъ тогдашняго главнаго штаба въ Москвъ, видно, что при великомъ князѣ Иванѣ III, много лѣтъ спустя по присоединеніи къ Москв'в Воротынска, Б'єлева и Одоева, военныя силы этихъ удёловъ еще не вводились въ общій распорядокъ московскихъ полковъ большаго, передоваго и другихъ. Владъльцы этихъ удъловъ, теперь служилые московские князья, составляли съ своими дворами особые полки, и московскій Разрядъ предоставлялъ имъ въ походъ становиться подлъ того или другого московскаго полка, справа или слѣва, «гдѣ похотять». Впрочемъ уже въ последние годы княжения Ивана III они не присоединяются къ московскимъ корпусамъ съ своими удъльными вспомогательными отрядами, а сами становятся во главѣ того или другого московскаго полка, но только когда другими частями той же арміи командують служилые князья, которые сравнительно со старымъ боярствомъ Москвы еще недавно, какъ и они сами, признади себя слугами московскаго государя. Въ княжение Иванова сына исчезаетъ и этотъ остатокъ прежней удёльной особности служилыхъ князей. Тотъ же самый кн. Василій Семеновичь Швихъ-Одоевскій или кн. Иванъ Михайловичъ Воротынскій, которые или отцы которыхъ командовали своими удъльными полками въ московскихъ походахъ, теперь водили московскіе полки по росписи не только вмъсть съ кн. Даниломъ Васильевичемъ Щенятемъ, литовскіе предки котораго уже съ начала XV в. служили Москвъ, но и съ такими представителями стариннаго нетитулованнаго московскаго боярства, какъ Яковъ Захарьевичъ Кошкинъ, Андрей Васильевичъ Сабуровъ или Иванъ Андреевичъ Колычовъ. Это значить, что пришельцы нашли себъ наконець опредъленное и постоянное м'єсто въ рядахъ московской знати. Такой же процессъ совершался на всёхъ ступеняхъ тогдашней служилой іерархіи отъ верхняго слоя бывшихъ удільныхъ князей и до

низшей ступени увздныхъ двтей боярскихъ; только сохранившіеся памятники не позволяють намъ наблюдать его внизу такъ же легко, какъ онъ замътенъ наверху. Князь В. В. Ромодановскій, потомокъ утратившихъ удёльную самостоятельность князей Стародубскихъ, служилъ бояриноми у удъльнаго верейскаго князя Михаила Андреевича. Много лъть спустя по смерти своего государя, именно въ 1501 г., этотъ титулованный удъльный бояринъ является въ спискъ думныхъ людей Московскаго государства; но онъ стоить здёсь чиномъ пониже, т. е. въ званін окольничаю, въ которомъ и умеръ, не дослужившись до боярства. Можно отм'тить еще случай, показывающій, какъ шло сліяніе дворовъ другихъ княжествъ съ московскимъ. Ив. Никит. Жито-Бороздинъ, членъ знатнаго боярскаго рода Твери, перешедній на московскую службу л'єть за 9 до паденія Тверскаго княжества, является потомъ бояриномъ и въ московскомъ спискъ. Сынъ его Петръ Ивановичъ Житовъ едва ли успълъ получить боярство еще въ Твери, до эмиграцін отца въ Москву. Въ московской разрядной росписи 1509 года, спустя 33 года послъ этого переселенія и 24 года послѣ паденія Твери, Петръ Ивановичъ Житовъ прописанъ тверскими болриноми; между тымь вы Москвы онь служнив и умеръ въ званіи окольшичаю. Значить, тверской эмигранть служиль по двумь спискамь, бояриномь по тверскому, окольничимъ по московскому. Съ половины XVI в. такое чиновное двоеніе исчезаеть. Такимъ образомъ удёльные ручьи, вливавшіеся въ московскій служилый водоемъ, нікоторое время текли еще отдёльными струями, которыя замётно отличались отъ воспринимавшей ихъ массы, пока не исчезали въ общемъ водоворотъ \*).

И до XV в. московское боярство отличалось сброднымъ составомъ, слагалось изъ единицъ различнаго происхожденія, прибывавшихъ въ Москву при различныхъ обстоятельствахъ.

<sup>\*)</sup> См. боярскій списокъ въ Древн. Росс. Вивл., т. ХХ. И. В. Ощера, служившій до 1472 г. бояриномъ у удѣльнаго дмитровскаго князя Юрія, въ Москвѣ болѣе 10 лѣтъ числился окольничимъ и умеръ, не дослужившись до полнаго боярства. Собр. гос. гр. и дог. І, № 96.

Политическія бури, которыя неслись тогда на Русскую землю съ востока, юга и запада, да простять намъ это новое риторическое сравненіе, наглядно пзображающее историческій факть, — эти бури, сокрушая общественныя вершины по окраинамъ, чаще всего заносили сорванныя вътки въ центральное междуръчье Оки и верхней Волги, на берега ръки Москвы. Не разъ сюда попадалъ пришлецъ изъ какой-нибудь далекой нерусской страны, изъ Прусской земли, изъ «Волошскаго» или «Теврижскаго» государства, даже изъ Орды. Такимъ образомъ уже ко времени Василія Темнаго среди суздальскаго крестьянскаго чернолъсья въ Москвъ поднялось десятка дватри красныхъ генеалогическихъ деревьевъ. Во время безпорядковъ въ Литвъ въ 1378 г. князь трубчевскій Димитрій Ольгердовичь прівхаль въ Москву, какъ говорить літопись, «въ рядъ къ великому князю Димитрію Ивановичу и урядися у него въ рядъ и кръпость взя». Великій князь далъ ему кръпость и рядъ, принялъ съ честію великою и со многою любовію столь знатнаго слугу и пожаловаль ему городь Переяславль со всеми пошлинами \*). Подобнымъ образомъ опредълялось въ Москвъ положение и другихъ менъе знатныхъ прищельцевъ: они также рядились съ великимъ княземъ и брали крѣпости, образчики которыхъ можно видъть въ нъкоторыхъ сохранившихся жалованныхъ грамотахъ, которыя давали московскіе князья прівзжимь слугамь своимь «на прівздь» въ XIV и XV в. По этимъ грамотамъ можно видъть, что каждый гость принимался въ Москв охотно по личному уговору съ княземъ, получалъ мъсто по личнымъ качествамъ, они тогда цѣнились въ Москвѣ, держался на этомъ мъсть, надаль или поднимался по личнымъ заслугамъ или личной удачь, вообще вступаль въ личныя отношенія къ принявшему его хозянну. Прівхавшая служилая единица со временемъ становилась единицей фамильной, родословной; но къ последней переходила по наследству та случайность отношеній, которая господствовала въ положении ея родоначальника среди

<sup>\*)</sup> Никон. IV, 84.

московскаго служилаго люда. Въ XV и XVI в. новые слуги приливали въ Москву цѣлыми массами, а не единицами. Подъ рукой московскаго князя собиралось все наличное количество служилыхъ людей, разсѣянное дотолѣ по разнымъ княжествамъ, съ прибавкой людей, которые прежде не служили, а сами имѣли вольныхъ слугъ. Московскій государь не уговаривался съ каждымъ лицомъ, которое Разрядный приказъ запосилъ въ московскіе списки; на мѣсто личнаго ряда въ опредѣленіи положенія поваго слуги должно было явиться уложеніе, общая норма. Образчики такихъ уложеній находимъ въ тѣхъ опредѣленіяхъ княжескихъ договорныхъ и духовныхъ грамотъ того времени, которыя касаются служилыхъ князей и вольныхъ слугъ.

Одна важная перемъна успъла къ половинъ XVI в. обозначиться въ томъ положеніи, какое создано было для московскаго боярства событіями посл'єднихъ ста л'єтъ. Это былъ іерархическій порядокь, въ который стали складываться слуотношенія людей этого класса. Приливъ новыхъ жебныя слугь въ Москву цёлыми массами съ половины XV в. возбудилъ въ служилой средъ множество казуистическихъ вопросовъ, безъ которыхъ обходилось московское боярство прежде при своемъ болве простомъ составв. Всв эти вопросы касались того, какъ размъститься на московской іерархической лъстницъ, въ государственномъ управленіи и за великокняжескимъ столомъ, какъ размъститься здъсь людямъ, столь непохожимъ другъ на друга по характеру, пропсхожденію и по прежнему общественному положенію, которые до той поры не имѣли между собой ничего общаго и теперь встратились въ передней палать московскаго дворца. По мъстическимъ столкновеніямъ московскихъ бояръ съ конца XV в. можно следить за темъ, какъ устанавливалась эта новая боярская іерархія въ Москвъ. Кажется, прежде всего восторжествовало общее правило, что бывшій удільный князь становится и садится выше нетитудованнаго боярина, хотя бы первый былъ вчерашнимъ слугой Москвы, а последній могь указать въ своей родословной нісколько поколіній знатныхъ предковъ, ей служившихъ. Извъстенъ мъстническій случай, въ которомъ самъ Иванъ III

выразилъ мысль о служебномъ преимуществъ служилаго князя передъ простымъ, хотя бы и родовитымъ московскимъ болриномъ. Юр. Зах. Кошкинъ въ литовскомъ походъ на Ведрошу не хотьль командовать сторожевымь полкомь подъ воеводой большаго подка кн. Дан. В. Щенятемъ. Великій князь, объяснивъ ему неприличіе его жалобы съ политической точки зрінія, напомнилъ ему одинъ служебный случай изъ первыхъ лѣтъ своего княженія: бояринъ Ө. Дав. Хромой, одного корня съ старинными московскими фамиліями Бутурлиныхъ и Челядниныхъ, командовалъ сторожевымъ полкомъ, когда главнымъ воеводой быль последній великій князь ярославскій, только въ 1463 г. съ своими удъльными родичами бившій челомъ на московскую службу. Великій князь хотёль сказать Захарьичу этимъ служебнымъ напоминаніемъ, что прежде бояринъ изъ фамилін родовитой не менъе Кошкиныхъ не обижался, отступая на низшее мѣсто передъ княземъ ярославскимъ, гораздо менѣе давнимъ московскимъ слугой, чёмъ потомокъ Гедимина кн. Щеня-Патрикъевъ. Такъ генеалогической знатности стали жертвовать давностью службы. Этимъ объясняется явленіе, ръзко бросающееся въ глаза при чтеніи московскихъ разрядныхъ кингъ съ конца XV вѣка: вездѣ на первыхъ мѣстахъ государственнаго управленія стоять почти одни служилые князья, и только какой-нибудь Воронцовъ изъ старой первостепенной боярской фамиліи Москвы Вельяминовыхъ да столь же знатные Кошкины еще держатся кое-какъ на поверхности служилаго потока. Выражавшійся въ этомъ служебномъ явленіи взглядъ сдълался мъстническимъ преданіемъ, которое кръпко держалось въ московскихъ служилыхъ умахъ и тогда, когда уже съ усивхомъ стала пробиваться совсёмъ иная оцёнка сравнительнаго достоинства служилаго человъка. Вельяминовы-Зерновы, не Воронцовы, начали служить въ Москвъ гораздо раньше князей Вяземскихъ. Въ XVII в. одинъ изъ этихъ князей, доказывая свое служебное превосходство передъ Вельяминовымъ, говорилъ на мъстническомъ судѣ: «да и по степени мы выше Вельяминовыхъ, потому что пошли отъ старшаго Мономахова сына, а Вельяминовы изъ Орды пришли, а не отъ великихъ и не отъ удѣльныхъ князей:

такъ мы больше Вельяминовыхъ». Правило, которымъ опредълялось общее отношение по службъ между служилымъ княжьемъ и простымъ боярствомъ, легло въ основание распорядка служебныхъ отношеній и между самими князьями. Здёсь было признано, что последніе разстанавливаются въ рядахъ московской служебной іерархіи по качеству столовъ, на которыхъ сидъли ихъ владътельные предки: потомокъ княжеской вътви, занимавшей старшій изъ столовъ извістной линіи, ростовской, ярославской пли тверской, по этому самому становился выше своихъ родичей, предки которыхъ пришли въ Москву съ младшихъ удёльныхъ столовъ тёхъ же линій. По разряднымъ росписямъ съ конца XV в. можно зам'втить, что всякій разъ, когда кп. Дан. А. Пенку (правильнъе Пеньку) или его сыновьямъ приходилось пдти въ походъ воеводами вмѣстѣ съ ихъ ярославскими родичами, князьями Сицкими, Ушатыми, Курбскими, Дуловыми, Прозоровскими, они становились выше последнихъ иногда на много іерархическихъ степеней. Фамилія князей Пенковыхъ пошла отъ упомянутаго выше последняго великаго князя ярославскаго Александра Өедоровича, и объ ней родословная книга замъчаетъ: «и потому княжъ Даниловъ родъ Пенковъ въ своемъ роду (въ ярославской княжеской линіи) большой, что до отца его были они на Ярославлѣ на большомъ княженіи». Князья Сицкіе, Прозоровскіе, Ушатые, Дуловы напротивъ шли отъ родоначальника, сидъвшаго на одномъ изъ ярославскихъ удъловъ, на Мологъ \*). Послъдовательное примънение того же

<sup>\*)</sup> Замѣчательно, что это служебное преимущество Пенковыхъ вовсе не было основано на ихъ родовомъ старшинствѣ среди линіи ярославскихъ князей. Въ этомъ отношеніи князья Курбскіе, пришедшіе изъ другого ярославскаго удѣла, были выше Пенковыхъ, потому что шли по прямой линіи отъ князя, который былъ старшимъ братомъ родоначальника князей Пенковыхъ. Но этотъ старшій братъ не сидѣлъ на великомъ княженіи въ Ярославлѣ, а старшій, отецъ ки. Александра Өедоровича, сидѣлъ. Отсюда произошло любонытное явленіе въ московскомъ мѣстничествѣ, само по себѣ противорѣчившее первоначальному основанію мѣстничества, различіе между старшинствомъ родовымъ и служебнымъ, такъ что члены нѣкоторыхъ фамилій имѣли двоякое мѣстническое отечество, по «родословцу» и по «разрядамъ».

правила приводило и къ одному исключению изъ него. Когда служилый классь въ Москвъ началъ разстанавливаться по общему уложенію, а не по личному уговору новаго слуги съ великимъ княземъ, тогда на служебную карьеру фамилін стало оказывать рёшительное дёйствіе то общественное положеніе, какое занимала она или ея родоначальникъ въ мпнуту перехода на московскую службу. Съ этимъ въ связи стоитъ и то извъстное въ московскомъ мъстичествъ явленіе, что въ Москвъ считались отношеніями предковъ, им'ввшими м'єсто еще до перехода последнихъ на московскую службу въ исчезнувшихъ уже княжествахъ: Удёльный князь, дёлаясь слугой Москвы, нотому и становидся выше старшинаго московскаго боярина, что последній служиль, когда первый самь быль государемь, имѣвшимъ такихъ же своихъ слугъ. Но къ началу XVI в., когда йсчезали последнія самостоятельныя кияжества, въ сппскахъ московскаго штаба наконплось много такихъ удёльныхъ князей, которые перешли въ переднюю московскаго дворца не прямо съ удёльныхъ столовъ: раньше этого они успёли уже одълаться слугами другихъ такихъ же удъльныхъ князей, какими были прежде сами. Строгое примънение указаннаго выше правила къ такому случаю уничтожало іерархическія преимущества, вытекавшія изъ княжескаго происхожденія: нетитулованный бояринъ, служившій московскому великому князю, становился выше князя, служившаго до перехода въ Москву князю удпльному, какъ становился опъ выше и простаго удбльнаго боярина. Нащокины старинная боярская фамилія, усвышаяся въ Москвъ еще до половины XIV в. Она потомъ захудала, п только въ XVII в. знаменитый Ав. Лавр. Ординъ-Нащокинъ напомнилъ, что нѣкогда его предки служили боярами у потомковъ Калиты. Въ 1572 г. членъ этой фамиліи, думный дворянинъ Ром. Вас. Олферьевъ-Безнинъ былъ назначенъ товарищемъ казначея кн. В. В. Литвинова-Масальскаго, потомка черниговскихъ-карачевскихъ князей. Олферьевъ жаловался на униженіе и представилъ судившимъ его боярамъ родословную роспись своей фамилін вм'єсть съ росписью князей Масальскихъ. Въ числѣ доказательствъ служебнаго превосходства своего рода

передъ этими князьями, даже главнымъ доказательствомъ Олферьевъ приводилъ въ своей челобитной царю такое соображеніе: «мы, холопи твои, искони вѣчные ваши государскіе, ни у кого не служивали окромя васъ, своихъ государей, а Масальскіе князи служили Воротынскимъ княземъ, кн. Ив. Масальскій-Колода служилъ кн. И. Воротынскому, были ему приказаны собаки», т. е. онъ былъ у него ловчимъ пли, выражансь языкомъ удѣльнаго времени, путнымъ бояриномъ ловчаго пути. Кн. Масальскій призналъ силу этого доказательства, заявивъ на судѣ, что Романъ человѣкъ великій, а онъ человѣкъ молодой и счету съ Романомъ не держитъ никотораго.

Такъ вскрывается цълый слой общественныхъ понятій, принесенныхъ въ Москву вмъсть съ родовитыми именами, которыя съ половины XV в. въ такомъ множествѣ нахлынули въ служилые списки московскаго Разряда. Эти понятія зам'ятно подъйствовали на правительственный порядокъ, какой съ того. времени устанавливался въ Москвъ. Они главнымъ образомъ создали не самое мъстничество, слъды котораго становятся замѣтны гораздо прежде, а ту гособую эпохутвъ его исторіи, какой было стольтие съ княжения Ивана III до перемънъ, внесенныхъ въ мъстничество московской боярской думой при его внукъ, потому что надобно строго отличать старинныя общія основанія містничества отъ своеобразнаго строя містническихъ отношеній, сложившагося въ служиломъ обществъ Московскаго государства. Благодаря тёмъ же понятіямъ разнообразные элементы, изъ которыхъ составилось служилое московское общество, распредѣлились на нѣсколько іерархическихъ разрядовъ, которые довольно явственно обозначились въ XVI в. Нервый разрядъ, который тонкимъ слоемъ легъ на поверхности московскаго боярства, составили высшіе служилые князья, предки которыхъ прівхали въ Москву изъ Литвы пли съ ведикокняжескихъ русскихъ столовъ: таковы были потомки литовскаго князя Юрія Патриквевича, также князья Мстиславскіе, Бельскіе, Пенковы, старшіе Ростовскіе, Шуйскіе и другіе; изъ простаго московскаго боярства одни Кошкины съ нѣкоторымъ успѣхомъ держались среди этой высшей знати. Затъмъ слъдуютъ князья, предки которыхъ

до подчиненія Москв'в влад'вли значительными уд'влами въ бывшихъ княжествахъ Тверскомъ, Яросдавскомъ и другихъ, князья Микулинскіе, Воротынскіе, Курбскіе, старшіе Оболенскіе; къ нимъ присоединилось и все первостепенное нетитулованное боярство Москвы, Воронцовы, Давыдовы, Челяднины и другіе. Въ составъ третьяго разряда вмѣстѣ со второстепеннымъ московскимъ боярствомъ, съ Колычовыми, Сабуровыми, Салтыковыми, вошли потомки мелкихъ князей удёльныхъ или оставщихся безъ удѣловъ еще прежде, чѣмъ ихъ бывшія отчины были присоединены къ Москвъ, князья Ушатые, Палецкіе, Мезецкіе, Сицкіе, Прозоровскіе и многіе другіе. Этотъ іерархическій распорядокъ былъ основанъ на происхожденіи, мало поддавался дъйствію личныхъ заслугъ, какъ и дъйствію произвола московскихъ государей, и дълалъ большіе успъхи въ стремленіи стать наслъдственнымъ. На этомъ распорядкъ держалось и мъстническое боярское отечество, т. е. созданное предками и переходившее по наслъдству къ потомкамъ служебное отношеніе лица и фамилін къ другимъ служилымъ лицамъ и фамиліямъ. Іерархію должностпыхъ лицъ, выстраивавшуюся на такомъ основаніи, нельзя назвать иначе, какъ правительственной арпстократіей, какъ бы строго, т. е. узко ни понимали мы это слово. У насъ не любятъ называть имъ старое московское боярство, и въ приложеніи къ последнему оно звучить парадоксомъ. Но те, кому не жаль тратить слова, доказывая невозможность аристократіп при такой неограниченной власти, какую имъли московскіе самодержцы XVI и XVII в., забывають или не хотять припомнить, что само московское правительство прямо признавало боярское отвистью независимымъ ни отъ служебныхъ усибховъ, ни отъ води государя и ръдко нарушало эту независимостъ даже при такихъ государяхъ, которые совсѣмъ не были склонны высказывать такое признаніе. Въ 1616 году кн. Ө. Волконскій жаловался, что ему по своей службы обидно быть меньше боярина П. П. Головина. Кн. Волконскій быль человікь «неродословный» и могь сослаться только на свою личную службу, а не на предковъ. Бояре, разбиравшіе діло по приказу царя, послали князя въ тюрьму за то, что онъ своимъ бездѣльнымъ

челобитьемъ обезчестилъ и опозорилъ Головина и его «родителей». На допросъ бояре напомнили кн. Өедору, что по государеву указу неродословнымъ людямъ съ родословными суда и счету въ отечествъ не бывало, а что касается до его службы, то за службу жалуетъ государъ помъстъемъ и деньгами, а не отечествомъ \*). Феодальный баронъ едва ли сумълъ бы аристократичнъе формулировать одно изъ основныхъ воззръній политической аристократіи.

Итакъ, когда правительственныя силы, разсъянныя по удъламъ, собрались въ Москвъ и вошли въ составъ здъшняго боярства, въ немъ установился распорядокъ лицъ и фамилій, отличавшійся аристократическимъ характеромъ. Это была главная перемъна, происшедшая въ положеніи московскаго боярства при его новомъ составъ. Она даетъ возможность опредълить, что такое было московское боярство въ этомъ составъ, который, измѣняясь, сохраняетъ свои основы до конца XVII в., до отмѣны мѣстничества. Въ памятникахъ тѣхъ вѣковъ не находимъ такого опредъленія. Тогда различали людей родословных и неродословных; но бояре, какъ отдёльные сановники, не всъ были родословные люди, а родословные люди далеко не всѣ бывали боярами. Слово болрство тогда значило •чинъ боярина, а не классъ. Чтобы не слишкомъ расходиться съ тогдашнимъ соціальнымъ деленіемъ, можно дать боярству, какъ классу, условное значеніе круга московскихъ фамилій, считавшихся въ XVI в. родословными. Въ опредъленіи этой родословности надобно различать ея источники и ея признаки, показатели. Въ мъстническихъ дълахъ трудно найти точныя и полныя указанія на источники по ихъ разнообразію; напболъе обычными доказательствами родословности служили ея признаки, на которые ссыдались мъстники, спорившее о мъстахъ. Основнымъ и общимъ источникомъ можно признать происхождение отъ лица титулованнаго или простого, состоявшаго на московской службѣ въ званіи боярина или окольничаго приблизительно до XVI в. Съ начала этого въка, сколько из-

<sup>\*)</sup> Книги Разр. I, 206.

знатные князья, принятые на московскую только службу, каковы Мстиславскіе, Черкасскіе, Урусовы, Сулешовы, начинали собою родословныя московскія фамилін. Осязательнъе признаки родословности: они были убъдительнъе и чаще надобились. Въ сложныхъ мъстническихъ дълахъ эти признаки постепенно по мъръ движенія процесса выступають съ объихъ тяжущихся сторонъ, какъ исковые «доводы», доказательства, или какъ отвътныя «встръчи», возраженія. Затъвая искъ, родословный «мъстникъ» прежде всего искалъ въ разрядных книгах «случая», такого должностнаго назначенія изъ прежнихъ льтъ, которое дало бы ему возможность опредёлить родословную «мъру» своего «совмъстника», соперника, кого опъ больше или меньше и кому «въ версту», т. е. кому ровня. Въ этихъ книгахъ изъ году въ годъ записывались высшія военныя и другія служебныя назначенія, которыя преимущественно принимались къ мъстническому учету родовитости. Если тамъ не оказалось никого изъ предковъ и старшихъ родственниковъ учитываемаго лица, значить, это человѣкъ «неразрядный». Въ противномъ случав надобно было брать хранившійся въ Разрядномъ приказъ оффиціальный родословецъ съ поименными росписями покольній боярскихъ родовъ и по нимъ искать, въ какомъ генеалогическомъ отношеніи стоить это лицо къ его • предку, найденному въ разрядной кингъ \*). Если у этого лица въ родословит не имълось такой росписи его рода, значить, это человъкъ «неродословный»: родословные люди собственно потому такъ и назывались, что такія поименныя росписи ихъ родовъ помѣщались въ общемъ боярскомъ родословцѣ. Тогда можно было возразить въ споръ, что предки соперника въ родословцѣ поименно не описаны, служили гдѣ-то «съ городомъ», въ провинціальной глуши, и про нихъ почему знать, «сколько ихъ тамъ плодилось и кто у нихъ большой и меньшій брать и какъ съ ними считаться по роду»? Наконецъ, въ

<sup>\*)</sup> Объ этомъ «Государевъ родословиъ» XVI в. см. въ Извъстіяхъ Русск. Генеал. Общ., вып. І, отд. 1, стр. 49 статью г. Лихачева Государевъ родословенъ и Бархатная книга. Авторъ относить составленіе этого родословна къ 1555 г.

отвъть на возражение противника, оказавшагося и неразряднымъ и неродословнымъ, могла понадобиться справка о его чиновной «чести», въ какихъ государевыхъ чинахъ бывали его предки и сколь «стара» ихъ честь. Въ XVI в. было немало служилыхъ фамилій, отвѣтвившихся отъ родовитыхъ деревьевъ, но потомъ захудавшихъ, первыя поколенія которыхъ. перечислялись въ боярскомъ родословцѣ, а родоначальники бывали гдіз-нибудь даже боярами введенными и горододержавцами, что придавало фамиліи родословный видъ. Люди такихъ палыхъ фамилій любили, особенно послѣ Смуты, задирать родословныхъ людей мъстническими кляузами. Имъ надо было показать, что ихъ отцы и дъды ни въ какой чести не бывали, ни въ окольничихъ, ни въ стольникахъ, что сами они просто «молодые дътишки боярскіе», а потомъ ихъ смотря по степени генеалогической дерзости посылали въ тюрьму либо съкли кнутомъ и выдавали головою темъ, съ кемъ они такъ неосторожно вздумали мъряться отечествомъ. Таковы наиболье явственные признаки принадлежности къ тому кругу фамилій, который принято называть московскимъ боярствомъ. Примъняясь къ языку мъстничества, эти признаки можно обозначить словами: разрядиость, родословность и чиновность.

## Глава Х.

Bг составь московской боярской думы XVI в. отразились довольно точно перемьны в составь московскаго боярства с половины XV в.

Появленіе у московскаго правительственнаго механизма многочисленнаго класса съ такимъ аристократическимъ складомъ было естественнымъ послѣдствіемъ усиѣшнаго собиранія Руси московскими князьями. Однако явленіе это было довольно неожиданно: его едва ли предвидѣли и навѣрное не пожелали бы, еслибы предвидѣли, сами собиратели Руси, когда сосредоточивали въ своихъ рукахъ разбитую на части Русскую землю съ такимъ терпѣливымъ усердіемъ и съ такою изобрѣтательностію въ способахъ дѣйствія.

Посмотримъ, какъ отразился этотъ неожиданный фактъ на составъ изучаемаго правительственнаго учрежденія. Для этого мы разберемъ погодный списокъ думныхъ московскихъ сановниковъ, которые съ начала XVI и почти до конца XVII в. приходили одни за другими въ переднюю государевыхъ кремлевскихъ хоромъ, чтобы подъ предсъдательствомъ государя или безъ него «посидъть о дълахъ» \*). Разбирая этотъ списокъ, мы пересчитаемъ особо людей каждаго изъ трехъ чиновъ, составлявшихъ іерархію думы, т. е. бояръ, окольничихъ и думныхъ дворянъ, пока не касаясь служилаго значенія этихъ чиновъ. Беремъ хронологическое пространство въ 176 лътъ, съ 1505 года, когда сълъ на великокняжескій столъ Василій Ивановичъ, и до смерти царя Өеодора Алексъевича въ 1682 году, то-есть до эпохи, съ которой пошла усиленная ломка вѣковыхъ порядковъ и понятій въ Московскомъ государствѣ и обществъ. Дълимъ это пространство на двъ равныя половины, по 88 лътъ въ каждой, и фамиліи людей, присутствовавшихъ въ думѣ въ ту и другую половину, сортируемъ по ихъ происхожденію и отечеству.

Съ 1505 года до 1593 включительно насчитываемъ до 70 фамилій, члены которыхъ перебывали въ московской государевой дум'в въ званіи бояръ. Изъ нихъ слишкомъ 40 носили княжескій титулъ; остальныя были простыя боярскія фамиліи. Пересчитывая бояръ того и другого разряда поголовно, находимъ, что изъ двухъ сотенъ бояръ, посид'ввшихъ въ дум'в въ этотъ періодъ времени, было почти 130 князей и только 70 лицъ съ чёмъ-нибудь некняжескаго происхожденія. Пользуясь

<sup>\*)</sup> Др. Росс. Вивл. ч. ХХ. Списокъ этотъ не совсѣмъ исправенъ. Провѣривъ его, сколько было возможно, съ помощію лѣтописей, разрядных и боярских книгъ и списковъ, изданныхъ и рукописныхъ, мы могли замѣтить, что съ княженія Василія Ивановича неисправность списка состоитъ не столько въ неполнотѣ перечня, сколько въ невѣрности хронологическихъ показаній: многіе бояре и окольпичіе были пожалованы въ эти званія раньше, чѣмъ показано въ спискѣ. Ср. этотъ списокъ съ помѣщеннымъ въ Архивѣ ист.-юр. свѣд., кн. 2, половина 1, отд. 2, стр. 121. Разумѣется, въ выводахъ, излагаемыхъ далѣе, нельзя искать полной точности.

паиболье обычнымъ способомъ обозначенія количественныхъ отношеній, можно сказать, что княжескихъ фамилій, члены которыхъ сидѣли въ думѣ боярами, было около  $61,5^{\circ}/_{0}$ , а некняжескихъ около  $38,5^{\circ}/_{\circ}$ . Считая лица, а не фамилін, видимъ, что титулованная знать выслала въ думу въ званіи бояръ около  $65^{\circ}/_{\circ}$ , а нетитулованная около  $35^{\circ}/_{\circ}$ . Значить, княжье численно преобладало въ составъ думы великаго князя Васидія, его сына и внука. Это княжье почти все состоядо изъ лицъ, которыя или отцы которыхъ покинули свои княжескіе столы для московской службы недавно, при Иванъ III или его сынъ. Притомъ уже въ XVI въкъ замътно дъйствіе привилегіи, которая ділила боярскія фамиліи на два разряда, высшій и низшій: члены однѣхъ достигали боярства, проходя предварительно званіе окольничаго, а члены другихъ становились прямо боярами, минуя эту ступень. Къ привилегированному слою принадлежать все тв же недавніе московскіе слуги съ громкими удъльными титулами, князья Ростовскіе, Пенковы-Ярославскіе, Пронскіе, Микулинскіе, Шуйскіе, Воротынскіе, Мстиславскіе, Глинскіе, Щенятевы и ихъ родичи Булгаковы съ своими вътвями, Голицыными и Куракиными, Оболенскіе-Репнины и Оболенскіе-Серебряные. Изъ фамилій стараго московскаго нетитулованнаго боярства этимъ служебнымъ преимуществомъ пользуются лишь некоторые изъ Воропцовыхъ, Бутурлиныхъ и Челядниныхъ, Яковлей и Юрьевыхъ, двухъ вътвей фамилін Кошкиныхъ, если только здъсь не обманываетъ насъ неполнота списка, не обозначившаго, когда бояре этихъ фамилій были окольничими. Съ 1594 года до смерти царя Өедора Алексвевича въ 1682 году слишкомъ 60 фамилій попали въ списокъ бояръ думы; изъ нихъ княжескихъ было до 40, около  $62^{\circ}/_{\circ}$ . Но мы ошиблись бы, подумавъ на основаніи этого процента, что боярская дума и въ XVII в. сохраняла свой прежній родовитый составъ, даже стала немного аристократичные сравнительно съ думой предшествующаго стодътія. Напротивъ, съ точки зрѣнія родословной знати XVI в. можно сказать, что по прекращении старой династии московская боярская дума «захудала», стала наполняться «молодыми людь-

ми», дворянскою демократіей. Хотя проценть княжескихъ фамилій въ высшемъ думномъ чинъ теперь нъсколько поднялся, зато численное отношение бояръ-князей ко всему количеству бояръ думы значительно упало: теперь титулованныя фамиліи выставили въ думу около 110 человъкъ почти на 200 бояръ, отмѣченныхъ въ спискѣ членовъ думы, т. е. около  $56^{\circ}/_{\circ}$  вмѣсто 65%, какъ приблизительно было впродолжение 88 лѣтъ до 1594 года. Следовательно нетитулованное боярство въ думе выиграло у князей въ XVII в. до 9°/о. Притомъ княжескія фамиліи, представители которыхъ сидёли боярами въ дум' съ 1594 года, въ значительномъ большинствъ были уже далеко не тѣ, какія то-п-дѣло мелькаютъ въ спискѣ бояръ прежде. До 20 княжескихъ фамилій XVI в. исчезли для думы XVII въка: ни одного члена ихъ не встръчаемъ въ числъ московскихъ государевыхъ совътниковъ, которымъ сказано боярство послѣ 1593 года. На мѣсто этихъ выбывшихъ фамилій лоявляется до 17 новыхъ, изъ которыхъ никто не бывалъ бояриномъ до 1594 года. Справившись по родословнымъ о происхожденіи этихъ новыхъ думныхъ фамилій, находимъ, что большею частью это были младшіе отпрыски генеалогическихъ стволовъ, старшія вътви которыхъ наполняли своими именами списки думныхъ людей XVI в. Не появляются более въ думе боярами ни князья Пенковы, ни князья Курбскіе, ни князья Шастуновы, ни Кубенскіе, большіе роды ярославской княжеской линін; на см'єну имъ приходять люди младшихъ родовъ той же линіи, князья Прозоровскіе, изъ которыхъ было 6 бояръ съ 1613 года, князья Шаховскіе, князья Львовы. То же явленіе можно замітить и въ другихъ боярскихъ фамиліяхъ, не только княжескихъ, но и простыхъ. Въ спискахъ бояръ нѣтъ болье Поплевиныхъ, старшей липіи Морозовыхъ; но вторая линія Салтыковыхъ, появляющаяся въ дум'в довольно поздно, уже во второй половинѣ XVI вѣка, въ XVII в. проводитъ туда болье 10 бояръ. Не встръчаемъ въ думъ XVII в. и людей четвертой линіп того же стараго боярскаго рода Москвы Тучковыхъ, строптивыхъ пѣкогда свойственниковъ князей Курбскихъ; но пятая линія Шенныхъ, появившаяся въ думъ гораздо раньше Салтыковыхъ, держится въ ней и въ XVII в. Точно такъ же исчезають старшія линіи фамиліи, шедшей отъ боярина XIV в. Акиноа Великаго, Чоботовы и Давыдовы-Челяднины; но младшіе Бутурлины остаются въ думѣ, а совсѣмъ невидные до XVII в. родичи Акиноовичей Пушкины, которые прежде не бывали боярами, теперь проводятъ въ думу троихъ изъ своей фамиліи въ званіи бояръ. Вообще до 15 простыхъ боярскихъ фамилій XVI вѣка, большею частію старинныхъ, выбыло изъ списка бояръ въ XVII вѣкѣ; на ихъ мѣсто явилось до дюжины такихъ неродословныхъ сравнительно съ Челядниными или Яковлями фамилій, какъ Стрѣшневы, Милославскіе, Нарышкины и др.

Особый служебный міръ открывается передъ нами, когда разсматриваемъ списокъ окольничихъ. Окольничество для однихъ служилыхъ дицъ и цёлыхъ фамилій было переходною ступенью къ боярству, для другихъ составляло вершину почестей, высшій предъль чиновной карьеры. Если списокъ бояръ наполнялся именами знатнаго княжья, которое здёсь своей численностью давило нетитулованную знать, то окольничество служило пріютомъ для этой послідней. Съ 1505 по 1594 годъ насчитываемъ въ составѣ боярской думы до 140 окольничихъ; изъ нихъ князей было всего съ небольшимъ 30, менъе 23% слъдовательно нетитулованной знати въ этомъ чинѣ было гораздо больше, приблизительно на  $12^{\circ}/_{\circ}$ , чѣмъ знати титулованной въ чинъ бояръ. Притомъ князья, появлявшіеся въ званіи окольничихъ, большею частью далеко не принадлежали къ первостепенной знати: то были князья Ушатые, Сицкіе, Ноздроватые-Звенигородскіе, Великого-Гагины (вътвы Шастуновыхъ-Ярославскихъ), Хворостинины и т. п. Значительное большинство этихъ князей даже п не дослуживалось до боярства, оканчивая свое служебное поприще въ чинъ окольничихъ, тогда какъ настоящіе титулованные бояре возводились въ высшій чинъ прямо, не бывавъ окольничими. Припоминая родословную нетитулованныхъ окольничихъ XVI в., видимъ, что это почти все люди изъ фамилій стариннаго московскаго боярства: изъ нихъ вышло въ этотъ періодъ времени не ме-

нѣе 85 окольничихъ, т. е. около  $62^{\circ}/_{\circ}$ ; такъ что на остальные некняжескіе роды досталось только 14—15% всего количества окольничихъ. Всего чаще появляются въ спискъ людей этого чина немногія коренныя фамиліи стараго московскаго боярства съ ихъ вътвями, Морозовы съ Тучковыми, Салтыковыми и Шеиными, Захарынны-Кошкины съ Беззубцевыми, Яковлями и Шереметевыми, Акинеовичи-Давыдовы съ Жулебиными, Бутурлиными и Чоботовыми, Сабуровы съ Годуновыми, Колычовы, Плещеевы, Головины. Такъ въ спискъ окольничихъ XVI в. вскрывается само собою коренное гнъздо стараго московскаго боярства, свившееся еще въ XIV в., при первыхъ московскихъ князьяхъ. Оно уцълъло среди потока нахлынувшаго въ Москву знатнаго княжья; придавленное имъ на верху, вытёсняемое съ высшей служебной ступени, это боярство отстояло вторую ступень и господствовало на ней въ XVI в., стараясь въ свою очередь придавить и пришлое боярство изъ удёловъ, и второй слой бывшаго удъльнаго княжья, пробивавшійся на верхъ къ своимъ старшимъ родичамъ. Но и это удавалось ему только до конца XVI в. Съ начала XVII в. въ спискъ окольничихъ обнаруживаются явленія параллельныя тімь, какія мы замітили при разборѣ списка бояръ. Нѣкоторое время съ 1594 г. окольничіе въ значительномъ количествѣ выходятъ все изъ тъхъ же коренныхъ московскихъ фамилій Бутурлиныхъ, Годуновыхъ, Головиныхъ и др. При новой династіп изъ этихъ фамилій въ спискъ остаются только четыре: Салтыковы, Бутурдины, Головины и Колычовы, да и тв дають всего 11 на 114 окольничихъ, занесенныхъ въ списокъ съ начала царствованія Михаила Өедоровича. Зато списокъ окольничихъ съ этого времени поражаеть множествомъ и разнообразіемъ фамилій, которыхъ на пространствъ 70 лътъ съ 1613 года обозначено больше, чёмъ впродолжение 88 лётъ съ 1505 года. Очень многихъ изъ этихъ фамилій нельзя даже найти въ боярскихъ родословныхъ XVI в., и большинство ихъ, всѣ эти Чоглоковы, Соковнины, Нарбековы, Матюшкины, Чириковы, Чаадаевы, Хлоповы, теперь впервые появляются среди думныхъ фамилій, чтобы занести въ ихъ списокъ по одному, много по два окольничихъ. Видно, что прежияго окольническаго класса уже не существуетъ; илотный кругъ фамилій, представители которыхъ прежде чаще другихъ являлись въ званіи окольничихъ, разбился, и служебный или придворный случай вырывалъ теперь снизу одну за другой неизвъстныя фамиліи, которыя скоро исчезали онять, оставивъ по себъ слъдъ въ спискахъ думныхъ людей однимъ или двумя именами.

Такъ на объихъ высшихъ ступеняхъ чиновной лъствицы замъчаемъ слъды одной важной перемьны, испытанной московскимъ боярствомъ. Въ XVII в. генеалогическій составъ этого боярства далеко не тоть, какой быль въ XVI в.: «прежніе большіе роды многіе, по выраженію Котошпхина, безъ остатку миновались». Трудно уловить вев причины, которыя произвели этотъ генеалогическій переворотъ. Одив большія фамилін XV—XVI в., какъ напримъръ князья Щенятевы, Дорогобужскіе, Микулинскіе, Холмскіе, Пенковы, вымерли естественною смертью; другіе извелись отъ казней и побъговъ въ Литву во время страшной развязки, какою разрѣшилась во второй половинь XVI в. размолька московскихъ государей съ своимъ притязательнымъ боярствомъ. Но можно замѣтить и сліды причинъ менже понятнаго свойства. Нікоторыя боярскія фамилін исчезають изъ думы, не дають ей ни бояръ, ни окольничихъ. Но онъ остаются живы: ихъ членовъ иногда въ значительномъ числѣ встрѣчаемъ въ чинахъ, слѣдующихъ за думными, въ стольникахъ и дворянахъ московскихъ. Можетъ быть, и ихъ думные предки XVI в. начинали служебную карьеру въ этихъ же чинахъ; но теперь прямые ихъ потомки почему-то не поднимаются выше на думпыя мѣста отцовъ или поднимаются очень ръдко. Въ неисчислимомъ родъ князей Оболенскихъ уже въ XVI в. можно насчитать до 20 обособившихся фамилій. Къ концу этого стольтія старшія линіи одна за другой вымирають съ быстротой, какая могла только радовать царя Ивана Грознаго. Въ два-три покольнія исчезають Курлятевы, Нагіе, Телепневы, Ноготковы, Горенскіе. Уже при Грозномъ выбываетъ изъ думы только-что поднявшаяся при отцъ его младшая линія кн. Димитрія Щепы,

киязья Серебряные; старшіе Золотые какъ-то не пошли въ ходъ уже въ XVI в. На мѣсто ихъ изъ глубины титулованной служилой массы съ XVI в. пробираются въ думу младшіе птенцы этого плодовитаго родословнаго гнизда, князья Лыковы, Долгорукіе, Щербатые. Одинъ изъ Долгорукихъ былъ окольничимъ во второй половинѣ XVI вѣка; но въ числѣ бояръ они появляются вмѣстѣ съ Лыковыми только съ начала XVII в. Щербатые и ихъ дальніе родичи Барятинскіе попадають въ думу еще позднѣе, уже во второй половинѣ XVII в. Причиной этого вовсе не было то, что они не успъли отдълиться отъ родословнаго ствола, когда уже процвѣтали въ думныхъ чинахъ старшія его вѣтви, князья Стригины, Нагіе или Репнины. Напротивъ, въ поколънной росписи эти фамиліи Барятинскихъ, Долгорукихъ и Щербатыхъ появляются даже раньше Курлятевыхъ, Стригиныхъ и Репниныхъ на одно или на два покольнія: посльднія фамилін старше первыхъ по происхожденію, но позже ихъ принимають свои фамильныя прозванія; нъкоторые изъ Барятинскихъ и Долгорукихъ встръчаются уже въ актахъ XV в. Стоить заглянуть въ боярскую книгу 1627 года: тамъ въ чинахъ, непосредственно слъдовавшихъ за думными, въ стольникахъ и дворянахъ московскихъ, встрѣчаемъ 9 князей Щербатыхъ, 11 Барятинскихъ и 12 Долгорукихъ. Они стоять у самыхъ дверей думы, ожидая своей очереди, пока еще не им'ьють возможности протесниться въ думу сквозь густые ряды болве родовитаго княжья и проходять туда по мъръ того, какъ эти ряды ръдъютъ. Между тъмъ живуть еще остатки нѣкоторыхъ старшихъ вѣтвей: князья Черные-Оболенскіе, князья Тюфякины, прямые предки которыхъ въ XVI в. бывали боярами и которымъ какъ по родословцу, такъ и по службъ отцовъ не слъдовало бы, кажется, стоять ниже своихъ родичей Лыковыхъ или Долгорукихъ, неръдко мелькають въ спискахъ тъхъ же стольниковъ и дворянъ московскихъ XVII в., но не дослуживаются ни до боярства, ни даже до окольничества. Точно такъ же до 1613 года въ думѣ не находимъ никого изъ Прозоровскихъ, принадлежавшихъ къ числу младшихъ вътвей огромнаго рода князей Ярославскихъ,

который успёшиве другихъ сопершичалъ съ Оболенскими обиліемъ лицъ и фамилій. Между тімъ уже Грозный писаль ки. Курбскому, что у него п у его батюшки Прозоровскихъ было «не одно сто»; слъдовательно они долго ждали, и когда не стало въ думѣ старшихъ фамилій линіи, ин Пенковыхъ, ни Курбскихъ, ни Кубенскихъ, они вмѣстѣ съ своими родичами киязьями Львовыми пришли запять опустёлыя м'єста. Иныя знатныя фамилін XVI віка не выбывають изъ думы и въ следующемъ столетін; однако и по ихъ судьбе можно заметить, что служебное счастье не везеть попрежнему старымъ большимъ боярскимъ родамъ. При царѣ Иванѣ Грозномъ въ московской служилой іерархін немного можно было найти фамилій выше князей Воротынскихъ. Кн. И. М. Воротынскому, сыну одного изъ самыхъ заслуженныхъ и доблестныхъ воеводъ временъ Грознаго, сказано было боярство по списку въ 1592 году. До смерти своей въ 1627 г. онъ оставался единственнымъ представителемъ своей фамиліи въ думѣ. Послѣ него здёсь не было никого изъ Воротынскихъ до 1664 года, когда пожаловали въ бояре его внука: ни братъ, ни сынъ, ни правнукъ этого Ивана Михайловича не попали въ бояре, тогда какъ отецъ его и двое дядей были ими и ивсколько лътъ сидъли вмъстъ въ думъ царя Ивана. Сабуровы не принадлежали къ первостепенной московской знати XVI в. Однако, слъдя за ними по разряднымъ росписямъ до XVII в., дегко зам'єтить, что это были люди очень «великіе»: немногіе изъ стариннаго нетитулованнаго боярства Москвы становились выше ихъ, и члены не всякой княжеской фамилін могли безнаказанно держать съ ними счеть. Въ XV и XVI в. этотъ старый боярскій родъ выслаль въ думу длинный рядъ представителей въ званіи бояръ. Последнимъ изъ нихъ былъ Михаилъ Богдановичъ, которому по списку сказано боярство въ 1606 г. Съ тъхъ поръ никто болъе изъ Сабуровыхъ не былъ пожалованъ въ бояре до смерти царя Өедора. Между тымъ родословная, составленная въ концы XVII в., выписываеть вереницу дальныйшихъ поколыній этой фамилін, а въ боярскихъ и разрядныхъ книгахъ при царяхъ Михаилъ п

Алексъъ находимъ много Сабуровыхъ между стольшиками, дворянами московскими и даже ниже \*).

Итакъ рядомъ съ боярскими фамиліями, вымиравшими естественною смертью, встричаемъ рядъ другихъ, которыя подвергались, такъ сказать, политическому вымиранію. Одив, не усп'євь разв'єтвиться, исчезали безь остатка; въ другихъ выбывали изъ служилыхъ рядовъ старшія вітви, уступая свои мъста поднимавшимся младшимъ отросткамъ однихъ съ ними родословныхъ корней; наконецъ въ третьихъ старшія линіи мѣнялись положеніемъ съ младшими, падая сами, пускали ихъ на верхъ, начинали «худать» прежде, чъмъ изводились, передавая другимъ свое прежнее политическое дородство. Причины этой политической худобы остаются неясны, какъ неясенъ во многомъ весь этотъ процессъ генеалогическаго обновленія московскаго боярства. Полнаго разъясненія этого процесса едва ли не слідуеть искать преимущественно въ томъ соціально-экономпческомъ переворотъ, который тихо совершился подъ шумъ политическихъ событій XVI и XVII в., захвативъ весь служилый классъ, а не однъ его боярскія вершины, подготовивъ тотъ складъ нашего дворянства, въ какомъ видимъ его въ XVIII в. Въ дальнъйшемъ изложении мы коснемся мимоходомъ нъкоторыхъ явленій этого переворота.

Пересчитавъ фамилін московскаго боярства, члены которыхъ съ начала княженія Ивана III до конца царствованія Ивана IV сидѣли въ думѣ боярами или окольпичими, найдемъ, что такихъ фамилій было около ста. Но въ боярской родословной, составленной во второй половинѣ XVI в., обозначено около 200 боярскихъ фамилій, т. е. такихъ, члены которыхъ служили нѣкогда боярами въ разныхъ великихъ и удѣльныхъ княжествахъ или сами сидѣли на великихъ и удѣльныхъ княжескихъ столахъ. Слѣдовательно къ концу XVI вѣка должно было оказаться, что цѣлая половина московскаго боярства при его новомъ составѣ впродолженіе ряда поколѣній не имѣла

<sup>\*)</sup> Боярская книга № 1, 1627 г., въ Моск. Архивѣ мин. юстицін. Бархатная кн. І, 241 и сл.

доступа въ думу и была лишена политическаго признака, который преимущественно сообщаль служилому роду характерь боярской фамиліи. Въ число такихъ родовъ, оставшихся за думнымъ штатомъ, попадали и некоторыя старыя московскія боярскія фамиліи; но чаще всего такая участь постигала нетитулованные боярскіе роды, пришедшіе изъ другихъ княжествъ, и нікоторыя вътви кияжескихъ родовъ. Такъ пачалъ складываться особый слой въ составѣ московскаго служилаго класса, непосредственно следовавшій за боярствомъ: онъ былъ боярскимъ по происхожденію, по родословному отечеству, не переставаль быть имъ по службь, по разрядамъ, и долго обозначался названіемъ дитей боярских \*). Причиной появленія этого слоя было то же обиліе знатныхъ титулованныхъ фамилій, нахлыпувшихъ въ Москву и затеснившихъ пе только пришлое удельное, по и старое московское боярство. Московская судьба тверскаго боярскаго рода Бороздиныхъ наглядно показываетъ ходъ этого служебнаго приниженія простаго боярства. При Иван'в III, вскоръ по переходъ на службу въ Москву, когда служилое княжье не успъло затопить простое боярство, Бороздины держатся еще въ званіи бояръ. Въ княженіе Иванова сына н впука они уже не поднимаются выше окольничества, а въ первой половинь XVII в. объихъ вътвей этого рода, ни Борисовыхъ, ни Житовыхъ, нѣтъ въ думѣ, а надобно ихъ искать въ самомъ концъ длиннаго списка дворянъ московскихъ. Но и этотъ захудалый слой не совсёмъ пропаль для боярской думы. Не говоря теперь о происхожденін возникшаго въ XVI

<sup>\*)</sup> Говоря это, мы хотимъ обозначить не происхожденіе всего сложнаго класса, носившаго это названіе въ XVII в., а только одинъ изъмногихъ его элементовъ, самый видный въ XVI в. и по происхожденію своему тѣсно связанный съ исторіей московскаго боярства того времени. Такихъ захудалыхъ «княжатъ», ппогда упоминаемыхъ въ памятникахъ рядомъ съ дътъми боярскими, къ концу XVI в. накопилось такъ много, что Флетчеръ въ своемъ перечнѣ общественныхъ состояній въ Россіи сдѣлалъ изъ нихъ особую, низшую степень знати, прибавивъ преувеличенно, что ихъ считаютъ за ничто и что нерѣдко можно встрѣтить князей, готовыхъ служить простолюдину за 5 или за 6 рублей въ годъ (гл. 9).

въкъ третьяго разряда въ чиновномъ составъ думы, чина думиаго дворянства, укажемъ пока на ту черту его, что первыя попавшія въ думскій списокъ имена думныхъ дворянъ принадлежать именно такимъ упавшимъ фамиліямъ, московскимъ и пришлымъ. Олферьевъ и Безнинъ были представители двухъ вътвей стариннаго московскаго служилаго рода Нащокиныхъ, Зюзинъ и Нагой члены двухъ фамилій прежняго тверскаго боярства. Это думные дворяне времени Ивана Грознаго, а въ царствованіе его сына въ этомъ чинъ являются два члена успъвшей захудать титулованной фамиліи князей Буйносовыхъ-Ростовскихъ.

Такъ въ спискъ трехъ чиновъ московской боярской думы XVI в. открываются сліды трехъ различныхъ слоевъ московскаго боярства. Эти слои не отдъляются одинъ отъ другого глубокой политической межой. Званія бояръ, окольшичихъ п думныхъ дворянъ не были замкнутыми, неподвижными политическими состояніями: члены одной и той же фамиліи и въ одно время служили въ разныхъ думныхъ чинахъ; думный дворянинъ повыщался въ окольничіе, окольничій дослуживался до боярства. Но думные чины еще не превратились въ простые служебные ранги: между ними замѣтно въ XVI в. пѣкоторое соціальное различіе, уже начавшее исчезать въ слѣдующемъ стольтін. За каждымъ изъ нихъ стоялъ особый генеалогическій кругъ. Бояре выходили преимущественно изъ знативншихъ княжескихъ родовъ, къ которымъ примыкали немногія нетитулованныя фамиліи стариннаго московскаго боярства. Окольничество принадлежало преимущественно твмъ фамиліямь этого боярства, которыя усп'єди спасти свое положеніе при наплывъ новыхъ титулованныхъ бояръ; къ нимъ примкнуло второстепенное княжье съ немногими фамиліями удёльнаго боярства. Наконецъ думное дворянство было убъжищемъ выслужившихся лицъ смѣшаннаго класса, который составлялся упадавшихъ старыхъ московскихъ фамилій, изъ массы пришлаго удъльнаго боярства, даже частію титулованнаго, п никоторыхъ другихъ элементовъ. Легко замитить, что эта чиновная іерархія думныхъ людей была тісно связана съ тою генеалогической іерархіей, въ какую, какъ мы видѣли, сложилось новое московское боярство въ XV и XVI в., и чиновный составъ боярской думы былъ лишь отраженіемъ этого аристократическаго склада боярства.

## Глава ХІ.

Вмпсть ст тьм московская боярская дума стала оплотом политических притязаній, возникших вт московском боярствь при его новом составь.

Самый важный факть, открывающійся при разборѣ списка членовъ боярской думы, тотъ, что до конца XVI в. въ московскомъ государственномъ совътъ преобладали старшія по пропсхожденію боярскія фамиліи, а въ XVII в. количественный перевёсъ рёшительно склонился на сторону младиихъ. Представивъ себъ количество старшихъ боярскихъ родовъ, уступившихъ въ XVII в. свои мѣста въ думѣ младшимъ, и количество новыхъ неизвъстныхъ дотолъ фамилій, пришедшихъ съ служилаго низа занять мѣста выбывшихъ знатныхъ, мы поймемъ, что разница въ составъ боярской думы того и другого вѣка была слишкомъ значительна, чтобъ ея послѣдствія не шли далье родословной московскаго боярства. Смынились не только покольнія одного и того же класса, смынились самые классы, и еслибы гордому своимъ происхожденіемъ кн. А. М. Курбскому показать списокъ членовъ боярской думы XVII в., онъ навърное покачаль бы головой и сказаль: да, правду писалъ мнѣ въ Литву князь великій московскій Ивапъ Васильевичь, по своей привычкъ злоупотребляя словами Св. Писанія, что «можетъ Богъ и изъ камней воздвигнуть чадъ Аврааму». Выходя за предълы генеалогіи боярства, этоть факть долженъ былъ отразиться на политическомъ его настроеніи. Старшія знатныя фамиліи были преимущественными хранительницами тъхъ правительственныхъ понятій и обычаевъ, подъ вліяніемъ которыхъ складывались политическія отношенія въ Москвъ съ половины XV в. Изучая значение этого факта,

надобно помнить одно свойство московскихъ умовъ того времени. Отношенія и стремленія людей, правившихъ тогдашнимъ обществомъ, управлялись гораздо болѣе привычками, преданіемъ, нежели идеями. Преданіе хранится въ памяти и нравахъ, поддерживаемое напоминающею его житейскою обстановкой, которая вмѣстѣ съ пимъ сложилась. Иныя явленія московской государственной старины кажутся намъ непонятными лишь потому, что мы предполагаемъ обдуманныя цѣли, политическія задачи тамъ, гдѣ дѣйствовали только передаваемыя по наслѣдству политическія привычки. О времени царя Ивана Грознаго препмущественно можно сказать, что люди тогда дѣйствовали такъ, а не иначе, не потому, что извѣстнымъ образомъ предначертали себѣ будущее, а потому, что не умѣли достаточно отвыкнуть отъ прошедшаго.

Помня, съ къмъ имъемъ дъло, отъ поколънныхъ боярскихъ росписей и разрядныхъ книгъ обратимся къ документамъ, изображающимъ экономическую обстановку московскаго боярства въ XVI в. Еслибы сохранились въ достаточной полноть писцовыя книги московской Руси оть конца XV и первой половины XVI в., по нимъ безъ труда можно было бы видъть одну черту этой обстановки, которую безъ нихъ падобно возстановлять по отрывочнымъ медкимъ указаніямъ. Легко было бы зам'єтить, что въ начал'є XVI в., когда было уже снесено столько перегородокъ, дълившихъ съверную и центральную Русь на удільныя большія и малыя клітки, всюду еще видны были слады недавняго удальнаго дробленія. Масса князей и бояръ, переставъ быть удѣльными, оставалась еще простыми земельными владёльцами въ своихъ бывшихъ удълахъ. Это понятно само по себъ и едва ли пуждается въ пространныхъ доказательствахъ: порядокъ, дѣйствовавшій трп въка, не могъ исчезнуть безъ слъда въ одно или два поколънія. Мы ограничимся немногими указаніями, напболве выразительно рисующими хозяйственную обстановку поваго боярства, заимствуя ихъ преимущественно изъ неизданныхъ актовъ. Князь Курбскій въ своей исторін Ивана Грознаго, разсказывая о гибели двухъ бояръ его, князей М. И. Воротынскаго и

Н. Р. Одоевскаго, замѣчаетъ, что эти княжата въ то время, т.-е. въ 1570-хъ годахъ, еще сидъли на своихъ удълахъ и огромныя отчины подъ собою имѣли. По духовной царя Ивапа, написанной въ 1570-хъ годахъ, князь М. И. Воротынскій еще владълъ третью г. Воротынска. Выше было указано, что по разряднымъ росписямъ конца XV в. князья Воротынскіе п Одоевскіе ходили въ московскіе походы съ своими особыми удъльными полками. Въ одной разъъзжей (межевой) грамотъ. конца XV в. по увзду Малаго Ярославца является свидетелемъ намѣстникъ княгини Тарусской: эта кпягиня не только оставалась землевладілицей въ прежнемъ Тарусскомъ уділі, но и продолжала пользоваться и вкоторыми удыльными правительственными правами. Изъ тяжебнаго дёла о землё между Троицкимъ Сергіевымъ монастыремъ и однимъ изъ князей Воротынскихъ того же времени видно, что въ тогданнемъ Малоярославецкомъ увздв рвчка Ичея служила межой, отдвлявшей почапскія и другія земли монастыря отъ владіній еспхъ князей Оболенскихъ кромъ кн. Д. С. Щены. Очевидно, владінія этой фамилін составляли здісь сплошное пространство, цілый округь, средоточіемь котораго быль фамильный городъ, потому что на вопросъ суды, отчего монастырь не напоминалъ отвътчику кн. Оболенскому о захватъ, старецъ, представлявшій интересы истца, отвічаль, что напоминали объ этомъ ежегодно, но что «приставъ государя великаго князя къ нимъ въ Ободенескъ не въвзжадъ». Значитъ, бывшіе удёльные князья сохраняли еще долю своей удёльной независимости въ видъ землевладъльческихъ привилегій. Еще въ началъ второй половины XVI в. нѣкоторые изъ киязей Оболенскихъ отказывають въ тоть же монастырь по душѣ свон вотчинныя села съ деревнями въ увздв города Оболенска. Между твмъ Татищевъ по поводу одного дополнительнаго указа къ Судебнику 1550 года о княжескихъ вотчинахъ въ бывшихъ удълахъ замѣчаеть, хотя недостаточно яспо, что онъ видѣлъ у князя Д. М. Голицына, извъстнаго верховника, договорную грамоту, по которой князья Оболенскіе продали великому князю Ивану III за 2 села и 5.000 руб. свое право собственности на Оболен-

ское княжество въ случав пресвченія мужской нисходящей динін въ ихъ родь. Такимъ образомъ и другимъ вътвямъ обширнаго черниговскаго племени, родственнымъ кн. М. И. Воротынскому и кн. Н. Р. Одоевскому, вотчинные прикащики до самой половины XVI в. еще живо напоминали своими хозяйственными отчетами минувшія удёльныя времена, не смотря на то, что напримъръ князья Оболенскіе задолго до Ивана III стали записываться на московскую службу. То же видимъ въ двухъ другихъ многочисленныхъ княжескихъ линіяхъ, ярославской и бълозерской. Актъ 1564 года указываетъ вотчины множества князей Сицкихъ п Прозоровскихъ по объ стороны р. Мологи. Очевидно, древній Моложскій удёль и теперь оставадся въ рукахъ потомковъ его основателя, которые сплошными гивздами сидвли еще здвсь па своихъ вотчинахъ сто лъть спустя по присоединении ярославскихъ удъловъ къ Москвъ. Князья Кемскіе, Согорскіе, Ухтомскіе, Шелешпанскіе, уже въ XIV в. утратившіе удільную самостоятельность, въ первой половинѣ XVI в. все еще сидять на своихъ бывшихъ миніатюрныхъ удёлахъ по Кемѣ, Ухтомѣ и другимъ рѣкамъ, иногда по ибскольку на одномъ, правятъ и хозяйничаютъ попрежнему, иные въ качествъ намъстниковъ великаго князя московскаго, межуются землями другь съ другомъ или съ Кирилловымъ монастыремъ и хоронятся въ этомъ монастыръ или у своихъ вотчинныхъ церквей, какъ видно изъ ряда похоронныхъ записей на одной рукописи мъстнаго происхожденія \*). Въ той же духовной царь Иванъ отдаетъ старшему сыпу бывшій тверской удъльный городъ Микулинъ съ вотчиною кн. Семена Микулинскаго, «которая не отдана». Князь Семепъ Ивановичъ Микулинскій быль изв'єстный бояринь 1550—60-хъ годовъ. Находимъ двѣ вкладныя грамоты, по которымъ вдова этого боярина и вдова его брата кн. Д. И. Микулинскаго, погибшаго при осадъ Казани, первая въ 1567 г., вторая въ 1557 г.,

<sup>\*)</sup> Духовн. Ивана IV въ Доп. къ Акт. Ист. I, № 222. Сказ. кн. *Курбскаго*, изд. 2, стр. 99. Судебникъ, изд. *Татищевыме*, изд. 2, стр. 166. Акт. Арх. Эксп. I, № 269. Акт. Юр. №№ 140, 146, 147 и 152. Церк. уставъ XVI в., рукоп. *Е. В. Барсова*.

отдали въ Сергіевъ монастырь по приказу мужей нѣсколько ихъ вотчинныхъ селъ съ десятками деревень въ Тверскомъ и *Микулинскомъ* уѣздахъ, а первая присоедпинла къ этому цѣлую дюжину дворовъ въ самомъ г. Микулинѣ, можетъ быть, еще уцѣлѣвшихъ отъ того времени, когда предки ея мужа сидѣли на удѣлѣ въ этомъ городѣ.

Обратимся еще разъ къ той же любопытной, но не вездъ ясной духовной царя Ивана, чтобы зам'ятные въ ней сл'іды изучаемаго факта пояснить указаніями другихъ документовъ того въка. Завъщатель пишетъ, что онъ далъ упомянутому выше боярину ки. М. И. Воротынскому взамыть взятой у него старой вотчины Стародубъ Ряполовскій па Клязьм'в, бывшій удълъ князей этого имени. Въ другомъ мѣстѣ царь отдаетъ старшему своему сыну бывшія вотчины князей Стародубскихъ въ Стародубѣ Ряполовскомъ, замѣчая, что онѣ остались за нимъ, царемъ, у кн. М. Воротынскаго. Здъсь онъ пересчитываетъ до 30 князей и княгинь стародубской линіи и до 40 принадлежавшихъ имъ селъ съ деревнями въ бывшемъ Стародубскомъ удълъ. Перебирая фамильные акты многочисленныхъ князей этой линіи, уцѣлѣвшіе среди грамотъ Тропцкаго Сергіева монастыря, встръчаемъ длинный рядъ межевыхъ, вкладныхъ и духовныхъ, въ которыхъ разные князья Стародубскіе, Нагаевы-Ромодановскіе, Тулуповы, Осиповскіе являются еще повидимому полными владёльцами своихъ измельчавшихъ вотчинъ въ бывшемъ удѣлѣ Стародуба Ряполовскаго, распоряжаются ими свободно. Эти акты относятся къ 1554—1574 годамъ, и въ нихъ названы нѣкоторыя изъ тѣхъ самыхъ лицъ п сель съ деревнями, которыя пересчитываются въ духовной царя Ивана. Потомки удѣльныхъ бояръ и въ XVI в. едва ли еще не въ большей цілости, чімъ діти и виуки ихъ бывшихъ удёльныхъ государей, сохраняли за собою старыя вотчины своихъ отцовъ и дѣдовъ. Бороздины, Кондыревы и Нагіе, старые боярскіе роды Тверскаго княжества, во второй половинъ XVI в., ето и больше лъть спустя по присоединеніи Тверскаго княжества къ Москвѣ, еще продаютъ и отказываютъ въ монастыри по душѣ свои вотчины «старинныя», «благословеніе отцовъ и прародителей», въ увздахъ Тверскомъ и Старицкомъ \*).

Обиліе такихъ указапій въ актахъ, случайно подвернувшихся подъ руки, освобождаеть отъ обязанности увеличивать ихъ перечень. Если съ ихъ помощью представимъ себѣ московское боярство конца XV в., когда въ средъ его многіе хорошо помнили, какъ они сидъли на своихъ удълахъ, а многіе еще не успъли забыть, какъ хозяйничали тамъ ихъ отцы, намъ станеть ясно, какъ много удёльнаго должно было тогда оставаться въ ежедневныхъ дёлахъ и помыслахъ большей части бояръ. Прівзжая во дворецъ, опи входили въ кругъ отношеній, къ которымъ не могла пріучить ихъ прежняя жизнь на удъль; но въ своихъ вотчинахъ и на московскихъ подворьяхъ они видѣли себя въ обстановкѣ, чувствовали въ своихъ рукахъ нити отношеній, которыя возвращали ихъ къ мыслямъ и привычкамъ прежняго времени. Эти привычки и мысли отразились въ литературныхъ памятникахъ XVI в., чужихъ и своихъ. Читая въ запискахъ барона Герберштейна разсказы, слышанные имъ въ Москвъ, чувствуещь, въ какой водовороть политическихъ силетенъ и толковъ попадалъ пиоземный посолъ, прівзжавшій въ Москву въ первыя десятильтія того ввка. Эти толки и сплетни касались преимущественно удёловъ исчезавшихъ, исчезнувшихъ или ждавшихъ своей очереди псчезнуть. Читая разсказъ кн. Курбскаго объ Иванѣ IV и переписку между ними, видишь, что головы обоихъ корреспондентовъ, отдаленныхъ потомковъ удёльныхъ князей, еще полны свёжими удъльными воспоминаніями, отъ которыхъ они не умъють отрышиться даже тогда, когда замічають, что установившаяся дійствительность даетъ мало опоры этому запоздалому археологическому грузу памяти.

Еще важнѣе то, что само московское правительство Ивана III и его сына не только отлично помнило удѣльный порядокъ, но повидимому охотно признавало въ своей практикѣ

<sup>\*)</sup> Сб. гр. С. мон. № 530, л. 326, 1093—1128; сб. № 532, грам: по г. Твери №№ 2, 12, 13, 28 и др.

нъкоторые его остатки или послъдствія, прямо изъ него вытекавшія. Не видно съ его стороны желанія мішать тому участію, какое получили удільныя генеалогическія преданія въ установленіи боярскаго служебнаго старшинства, п власти, разбиравшія въ 1576 г. м'єстническій споръ двухъ потомковъ тверскихъ бояръ, Зюзина съ Нагимъ, не возражали одному изъ тяжущихся, когда онъ въ отвътъ сопериику, указывавшему на «случаи» своей московской службы, заявиль, что ему нъть дъла до московскихъ разрядовъ, что опъ знаетъ только отношенія, бывшія между ихъ предками въ Твери, и лишь ими желаетъ считаться съ соперникомъ. Служилый князь Одоевскій или Воротынскій шелъ въ походъ съ своимъ особымъ удёльнымъ полкомъ, какъ будто эти князья были удёльными союзниками московскаго государя, а не такими же слугами-воеводами, какъ ки. Щеня или бояринъ Яковъ Захарьичъ. Политическое объединение не сопровождалось немедленно административнымъ. Центральная администрація Московскаго государства долго носила на себѣ отнечатокъ нестроты частей, вошедшихъ въ составъ его территоріи. Присоединенныя къ нему княжества и вольные города по многимъ дёламъ долго управдялись особо; мъстныя ихъ учрежденія только переносились въ Москву, становплись мѣстными приказами, не сливаясь съ центральными учрежденіями прежняго Московскаго княжества. Такъ въ XVI в. въ Москвъ дъйствуютъ особые дворцы или дворцовые приказы Новгородскій, Тверской, Дмитровскій, Ростовскій, Нижегородскій и Мещерскій, Рязанскій, всѣ съ своими дворецкими; остались также следы местныхъ разрядовъ или военно-административныхъ учрежденій, действовавшихъ изъ Москвы. Въ областномъ управленіи Московскаго государства при Иванѣ III и его сынѣ также найдемъ слѣды этой политической осторожности, старавшейся смягчить боль удёльныхъ обществъ отъ операціи гссударственнаго объединенія. Какъ скоро московскому великому князю удавалось оружіемъ или сдёлкой водворить свою власть въ извёстномъ княжестве, изъ Москвы не поднимали нетериъливаго гопенія ни противъ обычаевъ, ни противъ персонала прежняго управленія и даже

готовы были оставить за прежинмъ княземъ часть его правительственной власти, если онъ умѣлъ мириться съ своей зависимостью. Выше быль уже указань акть, изъ котораго видно, что въ исходѣ XV в. у княгини Тарусской все еще оставался нам'встникъ въ крав, который пересталъ уже быть Тарусскимъ удъломъ. Въ 1463 г. князья ярославскіе отдались московскому государю со всёми своими вотчинами. Въ повёсти объ открытін мощей предка ихъ кн. Өеодора Чернаго въ томъ же году есть указанія на то, что тогдашній глава ярославской княжеской линін Александръ Өедоровичь, переставъ быть великимъ княземъ въ Ярославдъ, остался здъсь намъстникомъ московскаго государя, «старъйшиной града», какъ называеть его повъствователь. Лътопись косвенно подтверждаетъ это указаніе нзвістіємь, что бывшій великій князь ярославскій умерь въ Ярославлѣ и погребенъ въ монастырѣ, гдѣ лежали новоявленныя мощи его предка. Сынъ этого Александра князь Данилъ Пенко выросъ уже московскимъ слугой; однако въ 1497 г., 26 лътъ спустя по смерти отца, онъ подтверждаетъ жалованною грамотой Спасо-Каменному монастырю вклады діда и отца, жалуеть обитель землями въ своей ярославской вотчинъ, даже съ посаженными на нихъ крестьянами, «по старинѣ, какъ жаловаль дёдь мой и отець мой», и по выраженіямь грамоты трудно догадаться, что ее писаль не владътельный князь, а московскій бояринъ. Казалось, особенно непримиримо относилась Москва къ быту вольнаго Новгорода, стараясь разбить не только его политическій строй, но и самое паселеніе, особенно боярскій правительственный классь; однако и посл'в паденія города договоръ съ ливонскимъ магистромъ въ 1481 г. скринляють крестоцівлованіемь «новгородскіе бояре», какь бывало въ вольную старину. Лѣть 60 спустя послѣ паденія Тверскаго княжества потомки тверскихъ удёльныхъ князей и бояръ все еще являются при московскомъ дворѣ особымъ разрядомъ служилыхъ людей, который въ приказныхъ бумагахъ зовется «дворомъ тверскимъ» или «боярами съ Тверской земли», а въ упомянутомъ мѣстническомъ спорѣ потомковъ тверскихъ бояръ Нагого и Зюзина последній показываль, что, взявь Тверь,

великій князь Иванъ отдалъ ее сыну своему Ивану, который «бояръ прежняго государя Михаила Борисовича и у себя пожаловаль, въ боярехъ учиниль и грамоты свои на вотчины ихъ тверскія имъ даваль и велёль ихъ писать въ грамотахъ своими боярами». Одна половина Ростовскаго княжества, какъ извъстно, еще до княженія Ивана III была присоединена къ Москвѣ, а другая находилась подъ сильнымъ ея давленіемъ еще прежде, чёмъ была куплена Иваномъ. Великій князь Василій Темный, отказывая Ростовъ своей княгинъ, пишеть въ духовной 1462 года: «а князи ростовскіе что вѣдали при мнѣ, ино потому держать и при моей княгинь, а княгиня моя у нихъ въ то не вступается». Сынъ Темнаго Юрій, къ которому имълъ перейти Ростовъ по смерти княгини, долженъ былъ по этой духовной точно такъ же поступать съ мъстными князьями: «что они въдали свое, ино потому же держатъ» \*). Благодаря такой политикъ осторожности создавалось переходное среднее состояніе между удёльнымъ княземъ и простымъ служилымъ бояриномъ, которое можно назвать состояніемъ служилаю киязя на удыль. Если владътельный князь добровольно подчинялся Москвъ, его обыкновенно оставляли владъльцемъ всей его прежней вотчины, и тамъ новый московскій слуга пользовался значительною долей своихъ прежнихъ владътельныхъ правъ, оставался въ кругу старыхъ политическихъ обычаевъ и отношеній, заведенныхъ самостоятельными отцами. Въ 1493 г., когда московскіе воеводы взяли у Литвы Вязьму и князей Вяземскихъ привели въ Москву, великій князь ихъ «пожаловалъ ихъ же вотчиною Вязьмою и повельль имъ себь служити». Такъ же поступиль онъ съ прівхавшимъ тогда служить ему кн. М. Мезецкимъ; но братья последняго, насильно при-

<sup>\*)</sup> Этимъ объясняется сообщеніе Татищева, который видѣлъ въ архивѣ кн. Д. М. Голицына акты, свидѣтельствовавшіе о томъ, что великій князь Василій Темный «велѣлъ ростовскимъ боярамъ судить по ихъ старымъ законамъ», что Иваномъ III, при которомъ Рязань не была еще окончательно подчинена Москвѣ, подобное дозволеніе дано было и рязанскимъ боярамъ по ихъ ходатайству. Продолж. Др. Росс. Вивліов. І, 6.

везенные имъ въ Москву, были посланы въ заточеніе. Иноземный наблюдатель отм'єтилъ довольно точно самое время, когда сталъ исчезать уд'єльный порядокъ. Англійскому послу Флетчеру, прівхавшему въ Москву въ 1588 г., разсказывали, что еще педавно были въ Москв'я лица изъ древняго дворянства, «которыя влад'єли по насл'єдству различными областями съ неограниченной властью и съ правомъ судить и рядить вс'є д'єла въ своихъ влад'єніяхъ безъ аппелляціи и даже не отдавая отчета царю». При Грозномъ еще можно было застать такихъ влад'єльцевъ; но при сын'є его, посл'є опричинны, они были уже только предметомъ восноминаній \*).

Въ перечисленныхъ мелкихъ явленіяхъ вскрываются политическія понятія, которыми руководились люди, правившіе Московскимъ государствомъ въ XV и XVI в. Ходъ политическаго объединенія Руси Москвой становится ясенъ. Это не былъ крутой и быстрый переломъ, какимъ онъ иногда кажется. Покоривъ новую область, Москва пе спѣшила разрушить дѣйствовавшій тамъ старый привычный порядокъ, чтобы замѣинть его своимъ московскимъ «обычаемъ». Напротивъ, не только этому порядку, но и старымъ привычнымъ охранителямъ его, прежнимъ властямъ, она предоставляла нѣкоторое время дъйствовать попрежнему, пользуясь ими для своихъ цвлей. Власть московскаго государя становилась не на ихъ мѣсто, а падъ ними, и новый государственный порядокъ являлся тамъ, такъ сказать, новымъ слоемъ отношеній и учрежденій, который ложился поверхъ дійствовавшаго прежде, не разрушая его, а только возлагая на него новыя обязанности, указывая ему новыя задачи. Можно думать, что большая

<sup>\*)</sup> Русск. Ист. Сб. V, 2 и 3. Дѣла Польскія въ Моск. Архивѣ мин. ин. дѣлъ, № 3. Тамъ же Разр. ки. № 99/131. Доп. къ Акт. Ист. I, № 21. П. С. Р. Л. VI, 185; IV, 162. Акты З. Р. I, № 75. Собр. гос. гр. и дог. I, стр. 204; ср. №№ 80 и 81. Флетиеръ, гл. 7. Въ указанной Разрядной подъ 1500 г. замѣчено, что когда князья С. И. Можайскій и В.И. Шемячичь прі-ѣхали къ великому князю служить съ вотчинами, великій князь ихъ пожаловалъ, «подавалъ имъ удѣлы». Эти и подобные имъ князья и по вступленіи на московскую службу въ отличіе отъ другихъ служилыхъ князей продолжали оффиціально называться «удѣльными».

часть удільных князей и бояръ перепесла безъ особенной боли перем'вну въ своемъ положении, перевздъ изъ удвла въ Москву. Это перемѣщепіе не было для нихъ разгромомъ; съ нимъ они далеко не теряли всего, что имѣли въ удѣлахъ. Они вѣдь и здѣсь имѣли не особенно много и не подчинились бы Москвъ такъ легко и охотно, еслибъ имъли много. Большая часть ихъ уже до этого утратила нѣкоторую долю правъ и привычекъ власти, а остатокъ этихъ правъ вмѣстѣ съ удёльными понятіями и воспоминаніями сначала щадили и въ Москвъ, не чувствуя ни надобности, ни охоты добивать ихъ, пока они ничему не мѣшали. Главнымъ политическимъ достояніемъ, которымъ они дорожили больше всего, были ихъ удбльныя землевладбльческія хозяйства и ихъ генеалогическіе счеты и споры о старшинствъ. За бывшими удъльными державцами въ Москвъ оставляли вотчины въ ихъ прежнихъ удълахъ съ обширными привилегіями; ихъ иногда даже назначали намъстниками въ города, гдъ недавно были ихъ кияжескіе столы; наконецъ нисколько не стъсняли ихъ неумъренной привязанности къ генеалогической археологіи, предоставляя имъ изучать въ волю свои удъльныя родословныя и на основанін ихъ высчитывать другь другу служебное старшинство въ Москвъ. Пока хранились остатки удъльной житейской обстановки, не могли погаснуть и удъльныя понятія и преданія, которыя были съ нею связаны, ею воспитаны.

Но самый тоть факть, что удёльные владёльцы или ихъ ближайше потомки теперь принуждены были ежедневно впдаться другь съ другомъ въ московскомъ Кремлё, сообщалъ запасу удёльныхъ преданій и отношеній, уцёлівшихъ отъ крушенія при перевозкі въ Москву, иное направленіе, какого они не могли получить при прежнемъ удёльномъ уединеніи князей. Прежде каждый изъ нихъ сознавалъ себя безспорнымъ, наслідственнымъ и пожалуй даже полновластнымъ владётелемъ части Русской земли, и это сознаніе господствовало въ умахъ, подавляя мысль о совокупности такихъ владёльцевъ и такихъ частей, о генеалогической или народной связи между ними. Теперь чувство этой связи было ежедневнымъ впеча-

тявніемь, какое привозилось изъ Кремля, выносилось изъ каждаго служебнаго столкновенія. Съ минуты своего подчиненія Москвѣ бывшій удѣльный князь привыкаль сознавать себя если не самостоятельнымь владѣльцемь извѣстной части Русской земли, какимь онъ уже пересталь быть на дѣлѣ, то частью многочисленнаго класса, который подъ руководствомъ московскаго государя правиль всей Русской землей, ему повиновавшейся. Преданіе власти не прервалось, а преобразилось: власть эта стала теперь собирательной, сословной и общеземской, переставъ быть одиночной, личной и мѣстной.

Верхи этого класса, составившагося изъ удёльныхъ элементовъ, сидъли въ боярской думъ и двигали правительственною машиною государства. Непрерывность правительственнаго преданія, шедшаго изъ уділовъ, должна была чувствоваться здісь еще живве, чвмъ въ другихъ слояхъ того же класса, если припомнить, каково было по происхожденію большинство бояръ въ думѣ XVI в. То были потомки удѣльныхъ державцевъ; рядомъ съ ними появлялись иногда потомки удъльныхъ бояръ, гораздо чаще люди большихъ и старинныхъ боярскихъ фамилій Московскаго княжества. Глядя на такой составъ боярской думы въ первой половинѣ XVI вѣка, приказный московскій публицисть, умівшій «воротить» літописцами и родословными, могъ основательно сказать: то все старинныя, привычныя власти Русской земли, тъ же власти, какія правили землей прежде по удъламъ; только прежде онъ правили ею по частямъ и поодиночкъ, а теперь, собравшись въ Москвъ, онъ правять всею землей и всв вмъстъ, въ извъстномъ порядкъ старшинства разстанавливаясь у главныхъ колесъ правительственной машины. Но если московское боярство своимъ новымъ составомъ могло производить такое впечативніе на общество, то его правительственное положение давало и ему право сказать: мы, совътники государя московскаго и всея Руси, потому и призываемся къ власти, въ думу, что мы сами по себѣ власти всей Русской земли; теперь государь править Русской землей съ нами именно потому, что мы, то-есть наши отцы, правили ею и безъ него. Нѣчто подобное такимъ умозаключеніямъ стало

проникать въ среду тіхь пришлыхъ фамилій, главы которыхъ сидъли въ московской боярской думъ, въ умы удъльнаго княжья и боярства, когда оно увидёло себя въ сборѣ вокругъ московскаго Кремля. Окруженные остатками удёльныхъ отношеній, не видя со стороны московскаго государя решительнаго отрицанія удільных преданій, встрічая папротивь прямое признаніе ихъ во многомъ, эти люди взглянули на свое общество, какъ на собраніе подчиненныхъ государю властей Русской земли, а на боярскую думу, какъ на сборное мъсто, откуда они будуть продолжать править Русскою землей, какъ отцы ихъ правили ею, сидя или служа по удъламъ. Слъды этого взгляда встрвчаемъ въ памятникахъ, гдв находили себв выраженіе боярскія политическія сужденія XVI в.; на него указываеть аристократическій характеръ, какимъ отличался составъ думы въ этотъ въкъ; наконецъ этотъ взглядъ съ вытекавшей изъ него мыслыю, что такъ составленная дума есть необходимая и естественная посредница между государемъ и землей, былъ прямо признаиъ царемъ Иваномъ IV въ самый разгаръ его борьбы съ боярствомъ.

Такъ боярская дума въ Москвѣ съ половины XV в. является или стремится стать оплотомъ политическихъ притязаній, какія сами собою возникали въ служилой и землевладѣльческой московской аристократіи подъ вліяніемъ обстоятельствъ, при которыхъ она складывалась изъ удѣльныхъ элементовъ. Собравшись въ Москвѣ, люди этого класса стали смотрѣть на себя, какъ на властныхъ представителей Русской земли при князѣ, который нѣкогда былъ однимъ изъ нихъ, такимъ же княземъ, какъ ихъ предки, но потомъ благодаря счастью собралъ землю и потомковъ бывшихъ ея правителей призвалъ управлять ею.

## Глава XII.

Политическія привычки и стремленія московских государей не противоричили этимг притязаніямг по крайней мири до половины XVI в.

Сущность этихъ притязаній состояла въ требованіи, чтобы центральнымъ и областнымъ управленіемъ руководили вмѣстѣ съ государемъ люди извѣстнаго класса, разстанавливаясь согласно съ мѣстническимъ отечествомъ, въ порядкѣ родословнаго старшинства лицъ и фамилій:

Въ запасѣ правительственныхъ привычекъ и понятій, доставшемся Ивану III и его преемникамъ по наслѣдству отъ предковъ, не было ничего непримиримаго съ такими притязаніями. Московскіе князья XIV и XV в. даже болѣе другихъ великихъ князей привыкли дѣйствовать дружно съ своими болрами. Изъ всѣхъ великокняжескихъ городовъ тогдашней Руси ни одинъ не былъ въ такой степени боярскимъ, какъ Москва, по числу и знатности дѣйствовавшихъ здѣсь боярскихъ фамилій, и нигдѣ великокняжеская власть не была больше обязана своими успѣхами людямъ этого класса.

Правда, съ половины XV в. сталъ обнаруживаться одинъ новый фактъ, который стоитъ лишь назвать, чтобы понять его политическую важность. Московское княжество становится великорусскимъ государствомъ: предѣлы его, доселѣ опредѣлявшіеся случайными успѣхами князей-собирателей, которые раздвигали ихъ въ ту или другую сторону, уже въ первой половинѣ XVI в. встрѣтились наконецъ съ границами народности, пезамѣтно образовавшейся сложнымъ и медленнымъ движеніемъ колонизаціи на сѣверъ и югъ отъ верхней Волги. Эта народность, среди удѣльнаго дробленія остававшаяся явленіемъ этнографическимъ, теперь впервые получила политическое значеніе. Московское княжество, удѣльное по происхожденію, въ XIV в. ставшее великимъ по своимъ успѣхамъ, сдѣлалось національнымъ великорусскимъ государствомъ по своимъ территоріальнымъ границамъ при Иванѣ III и его ближайшихъ преемни-

кахъ: таковъ коренной и даже единственный фактъ, оправдывающій привычку нашей исторіографіи класть грань новаго историческаго періода въ началѣ княженія Ивана III. Всѣ новыя политическія явленія нашей исторіи, внѣшнія и внутреннія, обнаруживающіяся съ той поры, суть прямыя или отдаленныя послѣдствія этого факта.

Съ распространеніемъ удёльной политической формы на цівдую народность въ кругъ хозяйственныхъ правъ п отношеній московскаго государя, изъ которыхъ собственно и состояло государство удбльнаго времени, сталъ входить рядъ новыхъ политическихъ соображеній, которыя должны были измінить прежнія понятія о государствѣ и государѣ. Но во-первыхъ, люди, съ появленіемъ которыхъ въ московской боярской дум'в обнаруживаются новыя политическія притязанія со стороны боярства, съ конца XV в. много, если не болѣе всего, содѣйствовали усивху указаннаго факта. Всв эти князья Одоевскіе, Воротынскіе, Мстиславскіе, Микулянскіе, Ярославскіе и другіе, которые занимали первыя м'єста и въ дум'є, и за государевымъ столомъ, и въ полкахъ, добровольно, по крайней мѣрѣ безъ прямаго принужденія съ московской стороны стали слугами московскаго государя и этимъ помогли ему какъ овладъть сосъдними великими княжествами по верхней Волгъ, такъ и раздвинуть свои владѣнія на югозападъ до верховьевъ Оки и до Днѣпра. Ихъ появленіе при московскомъ дворѣ всего болѣе и сообщило здъшнему хозяину значеніе національнаго государя всея Руси и блескъ князя всёхъ русскихъ князей. Они явились сюда не побъжденными врагами и не случайными наемниками, а добровольными и усердными поборниками идеи, бывшей преданіемъ, зав'єтнымъ помысломъ московскаго княжескаго дома. Допущенные къ власти, они не могли внести въ правительство стремленій враждебныхъ тому, во имя чего они пришли въ Москву съ своими вотчинами, пожертвовавъ удбльною самостоятельностью или привольной литовской зависимостью. Они следовательно продолжали образъ действій московскихъ бояръ XIV в. Примѣняя къ обстоятельствамъ своего времени слова духовной великаго князя Семена, завъщавшаго

братьямъ слушаться старыхъ бояръ, которые хотвли добра ихъ отцу и имъ, Иванъ III не погръщилъ бы противъ истины, еслибы написаль въ своемъ завъщаніи сыну: и новых бояръ слушайся, потому что они не меньше старыхъ хотѣли добра отцу моему и мив. Притомъ новое національное значеніе московскаго государя въ первое время внушало больше неясныхъ чувствъ, чемъ определенныхъ политическихъ понятій, выражалось не столько въ повыхъ правительственныхъ учрежденіяхъ, въ перестройкъ государственнаго права, сколько въ стремленін создать новую обстановку придворной жизни, завести новый церемоніаль, построить новый дворець и соборь при немъ лучше и просторнъе прежнихъ, достать жену знатнаго, настоящаго царскаго кория, прибавить къ своему имени новый пыніный титуль, скрыпить назначение преемпика торжественнымъ церковнымъ вѣнчапіемъ. Новое положеніе указало одну новую цѣль, удивительно ясно сознанную и твердо поставленную въ московской политической программь. Но и эта цыль касалась внѣшней, а не впутренней политики: обладая Великою Русью, московскій великій князь съ чисто московскимъ, великорусскимъ постоянствомъ сталъ добиваться обладанія и всею Русью, какая еще оставалась въ чужихъ рукахъ. Но обрусввине и пріъхавшіе въ Москву служить Гедиминовичи, князья Бъльскіе, Мстиславскіе, Патрикъевы, все большіе люди въ новомъ московскомъ боярствъ, могли только оправдывать и поощрять эту національную политику московского государя.

Значить, ни московское правительственное преданіе, ни политическія задачи, стоявшія у московскаго государя на очереди, ни отношеніе къ нимъ новаго боярства не давали повода къ рѣшительному противодѣйствію боярскимъ политическимъ притязаніямъ. Мысль о неосуществимости этихъ притязаній чаще всего подсказывается однимъ терминомъ въ титулѣ московскаго государя. Чтобы выразить особое почтеніе, пашихъ киязей и прежде пногда величали «самодержцами». Съ Ивана III это слово было оффиціально введено въ постоянный титулъ московскаго государя и освящено церковнымъ обрядомъ, благословеніемъ духовной власти. При вѣнчаніи Иванова внука Дп-

митрія на великое княженіе въ 1498 г. митрополить называль великаго князя-діда «преславнымъ царемъ самодержцемъ». Разжаловавъ потомъ внука, Иванъ перенесъ этотъ тптулъ на новаго насл'вдника, благословилъ и посадилъ сына своего Василія на великое княженіе «самодержцемъ» по благословенію митрополита, и великій князь Василій писался самодержцемъ по смерти отца даже въ жалованныхъ грамотахъ частнымъ лицамъ, гдъ обыкновенно употреблялся не полный торжественный, а малый будничный титулъ государя. Но не следуеть думать, что въ этомъ терминъ уже тогда сказалась ясно сознанная мысль, отрицавшая всякій раздёль правительственной власти московскаго государя съ какою-либо другой внутренней политической силой. Политическіе термины им'єють свою исторію, и мы неизбіжно впадемъ въ анахронизмъ, если, встрівчая ихъ въ памятникахъ отдаленнаго времени, будемъ понимать ихъ въ современномъ намъ смыслѣ. Болѣе ста лѣтъ спустя послѣ вѣнчанія на царство Иванова внука вступилъ на московскій престоль царь Василій изь фамиліи князей Шуйскихъ съ формально ограниченною властью; но въ грамотъ объ его вступленін на престолъ, разосланной по областямъ государства, боярская дума и всь чины называють новаго царя самодержцемъ. Не одно свидътельство XVII въка говоритъ также о томъ, что первый царь новой династіи не пользовался неограниченною властью; однако онъ не только писался въ актахъ самодержцемъ подобно предшественникамъ, но и на своей печати прибавиль это слово къ царскому титулу, чего не дълали его предшественники, власть которыхъ не подвергалась формальному ограниченію. Съ другой стороны, трудно подумать, чтобы для людей тыхь выковь этоть терминь быль простымь титулярнымъ украшеніемъ, чтобъ они не соединяли съ нимъ никакого политическаго понятія или соединяли понятіе прямо противоположное дійствительности. Это слово, переводъ извістнаго греческаго термина, сдѣланный очевидно старинными книжниками, судя по его искусственности, стало входить въ московскій оффиціальный языкъ, когда съ прибытіемъ «царевны царегородской» Софын къ московскому двору здъсь робко нача-

ла пробиваться мысль, что московскій государь и по жень, и по православному христіанству есть единственный насл'єдникъ павшаго цереградскаго императора, который считался на Русп высшимъ образцомъ государственной власти вполнѣ самостоятельной, независимой ни отъ какой сторонией силы. Эта мысль высказывалась въ подробностяхъ придворнаго церемоніала, въ новомъ государственномъ гербъ, даже въ попыткъ создать повую родословную московскихъ государей, давъ Рюрику прямаго предка въ лицъ Августа, кесаря римскаго. Самодержецъ входить въ московскій титуль одновременно съ царема, а этоть последній терминь быль знакомь того, что московскій государь уже не признаваль себя данникомъ татарскаго хана, которому доселѣ Русь преимущественно усвояла названіе царя. Значить, словомь самодержець характеризовали не внутреннія политическія отношенія, а внішнее положеніе московскаго государя: подъ нимъ разумъли правителя, не зависящаго отъ носторонней, чуждой власти, самостоятельнаго; самодержцу противополагали то, что мы назвали бы вассаломъ, а не то, что на современномъ политическомъ языкѣ носить название конституціоннаго государя. Такъ и смотрѣли на московскаго государя современники Ивана III: они видъли въ немъ «русскихъ земль государя», независимаго главу православнаго русскаго христіанства. Какой пророкъ пророчествовалъ, спрашивалъ архіепископъ ростовскій Вассіанъ въ посланіи къ Ивану III на Угру, какой апостоль училь, чтобы ты, «великій русскихь странь хрпстіанскій царь», повиновался басурманскому царю? Съ понятіемъ о самодержавін общество соединяло мысль о вижшней независимости страны; вопросъ о внутреннихъ политическихъ отношеніяхъ еще не возбуждался. Во второй половинѣ XVI в., уже въ эпоху горячаго столкновенія государя съ своимъ боярствомъ, въ Москвъ стали задумываться надъ этимъ терминомъ, разбирать его и со стороны внутреннихъ политическихъ отношеній. Царь Иванъ старадся понять его возможно проще, въ прямомъ этимологическомъ смыслѣ. «Како же и самодержецъ наречется, аще не самъ строитъ?» возражалъ онъ Курбскому, отстанвая власть царя отъ притязаній боярства. Но если царь этимъ словомъ кололъ глаза боярству за его политическія притязанія, то боярская сторона въ свою очередь этимъ же словомъ колола глаза самому царю за ту власть, какую онъ давалъ монашеству, надъляя его землями и землевладъльческими привилегіями. Еесьда валаамскимъ чудотворцевъ, изв'єстный политическій памфлеть XVI вѣка, тѣсно связана по своему происхожденію съ дагеремъ оппозиціоннаго боярства и направлена противъ монастырскаго землевладѣнія, которое опустошало боярскія вотчины. «А селами и волостями съ крестьянами, читаемъ въ этомъ памятникъ, царямъ не подобаетъ жаловать иноковъ, и непохвально дѣлаютъ такъ царп. Пишутся они въ своихъ титулахъ самодержцами: такимъ царямъ никакъ не слѣдуеть писаться самодержцами, потому что не сами собою держать они Богомъ данное имъ царство и міръ и не съ пріятелями своими, князьями и боярами, а владеють имъ и советуются съ непогребенными мертвецами. Лучше сложить съ себя санъ и вънецъ царскій, отставить царскій жезль и не сидъть на царскомъ престолъ, чъмъ отвращать иноковъ отъ душевнаго спасенія мірскими суетами». Но это были усилія мысли отдъльныхъ публицистовъ, къ числу которыхъ принадлежалъ и Иванъ Грозный. Оффиціальный языкъ московскаго правительства и послѣ того сохранялъ первоначальное историческое значеніе этого термина, которое не мішало прилагать его къ царямъ, вовсе не пользовавшимся самодержавною властію въ современномъ намъ смыслъ этого слова.

Неть никакой нужды предварять историческій ходь явленій, приписывая московскимъ государямъ XV и XVI в. политическое самосознаніе, которое съ великимъ трудомъ выработалось лишь поздиве. Иностранцы, наблюдавшіе политическій быть Москвы при отцѣ Грознаго, замѣчали, что московскій государь властію своею надъ подданными превосходилъ всѣхъ монарховъ въ свѣтѣ. Не нужно было особенной наблюдательности, чтобы замѣтить это. Такая власть была здѣсь не вчерашнимъ явленіемъ: она прямо развилась изъ значенія удѣльнаго князя-хозяина, окруженнаго дворовыми слугами, холонами. Но именно потому, что она имѣла такой

псточникъ, въ ней былъ одинъ существенный пробълъ. Московскій государь им'єль обширную власть надъ лицами, но не надъ порядкомъ, не потому, что у него не было матеріальныхъ средствъ владъть и порядкомъ, а потому, что въ кругу его политическихъ понятій не было самой идеи о возможности и надобности распоряжаться порядкомъ, какъ лицами. Великій князь Василій Ивановичь браниль своихь сов'ятниковь смердами и прогоняль ихъ изъ думы съ глазъ долой, но въ полковыхъ росписяхъ какого-нибудь неблагонадежнаго политически кн. Горбатаго-Шуйскаго назначаль на много мѣсть выше върнопреданнаго потомка старинныхъ московскихъ бояръ Хабара-Симскаго или Лошакова-Колычова. Еслибы тому же великому князю какой-нибудь политикъ сталъ доказывать, что несогласно съ его державнымъ достоинствомъ ввърять управденіе строптивымъ боярамъ, жадовать въ боярское званіе знатныхъ людей только потому, что ихъ отцы носили его, ставить ихъ выше усердныхъ неродовитыхъ слугъ только потому, что такъ слѣдуетъ по боярскому мѣстническому отечеству: великій князь едва ли поняль бы подобныя разсужденія или поняль бы только, что это такая же безлициа, какъ спать передъ объдомъ, объдать до объдни, играя «въ шахи», ходить съ черной клѣтки на желтую и т. п. Все это можно и легко сдълать, да такъ не повелось, и сдълать такъ значило бы показать не самодержавную власть свою, а только свое неумѣнье жить съ людьми и играть въ шахи. Московскіе государи всего менње поддавались соблазну такого самодержавія. Они предоставляли дѣламъ идти своимъ чередомъ, только высматривая въ заведенномъ порядкѣ обстоятельства, которыми можно было бы воспользоваться съ выгодой, и именно потому, что этотъ порядокъ часто давалъ имъ въ руки такія выгодныя обстоятельства, они не любили ломать его или круто повертывать въ свою сторону. Это быль ихъ фамильный упорный консерватизмъ преданія; въ немъ было много наблюдательности и практической споровки, но очень мало творческихъ идей, или, что то же на изнанку, торопливой наклонности все рвать и кроить посвоему. До Ивана Грознаго они все копили,

собпрали, были, по изысканному выражению этого царя, «въ закоснівнных прародительствіях вемли обрітатели», одолівали соперниковъ и готовили средства для освобожденія себя и своей Руси отъ татарской власти, и когда наконецъ выбились изъ неволи, охотно приняли подсказанный духовенствомъ титулъ царей и самодержцевъ, какъ знакъ внишней независимости, а не какъ девизъ внутренней политики, подобно тому какъ церковнымъ вѣнчаніемъ на царство они замѣнили прежнес посаженіе на великокняжескій столь татарскимъ посланцомъ. Среди внѣшнихъ хлопотъ они еще не успѣли хорошенько обдумать ин значенія этого титула, ни внутренняго политическаго содержанія своей власти, созданной новымъ положеніемъ, и еще менъе усиъли подумать возвести этотъ титулъ въ политическую теорію и согласно съ этой новой властью перестроить свои внутреннія политическія отношенія и весь правительственный порядокъ. Между тъмъ политические успъхп собрали вокругъ московскаго государя цёлый сонмъ новыхъ слугъ. Передпіе ряды его состояли все изъ владѣтельныхъ князей или ихъ сыновей, которые или отцы которыхъ такъ же самостоятельно владели своими отчинами, какъ московскіе князья своей. Въ большинствъ они добровольно пришли въ Москву, много помогли ея успѣхамъ и считали себя въ правѣ надъяться, что за ними оставять если не всъ, то часть ихъ прежнихъ вотчинъ и вотчинныхъ правъ съ долей прежней правительственной власти. Все это и признали за ними московскіе государи, не торопясь точно опредѣлить новое положеніе сторонъ, не заботясь о противорьчіяхъ, какія это признаніе вносило въ ихъ отношенія. До сихъ поръ они все старались овладьть возможно большимъ количествомъ князей и кияжествъ и не задумываясь много надъ повою системой управленія пріобр'єтенными княжествами, стали править ими посредствомъ пріобрѣтенныхъ князей. Это открывало обширный просторъ обоюднымъ недоразумвніямъ, которыя вызывали столкновенія между объими сторонами; но это было совершенно согласно съ фамильными политическими преданіями московскихъ государей, привыкщихъ дъйствовать по старииъ, по указаніямъ опыта и текущей минуты, пользуясь ближайшими наличными средствами.

Въ этомъ отношении московское общество, кажется, опередило своихъ государей и вынесло изъ пережитаго болбе цѣльное впечатлѣніе. Оно раньше ихъ вывело политическіе итоги изъ совершившихся перем'внъ и составидо совершенно отчетливое понятіе о верховной власти, отождествляя волю государя съ волею Божіей, а «свою волю» повгородцевъ отсутствіемъ правды и всякаго порядка, считая себя и все свое полною собственностью государя, не признавая кром'ь его никакой другой власти въ государствъ, называя его намъстникомъ Бога на землъ, постельникомъ Божінмъ и т. п. Выраженіе такихъ возэръній встрьчаемъ въ своихъ и чужихъ памятникахъ ... уже при дъдъ и отцъ Грознаго, а самъ Грозный, какъ увидимъ, даже несмотря на свои опыты въ непривычной для его предковъ философіи власти, не только не могъ отрѣшиться отъ удбльныхъ преданій, но и призналь важибйшія изъ притязаній своего боярства, съ которымъ такъ долго воевалъ и перомъ, и палачомъ.

## Глава XIII.

Однако перемпны въ устройствъ боярской думы XVI в. вышли не изъ этихъ боярскихъ притязаній.

Можно было бы ожидать, что на правительственномъ устройствъ боярской думы въ такой же степени отразятся политическія притязанія новаго московскаго боярства, въ какой на ея составъ отразился измѣнившійся составъ этого класса.

Нѣкоторыя явленія заставляли предполагать, что переміны въ устройствъ учрежденія примуть именно направленіе, согласное съ этими притязаніями. Уже къ началу XVI в. боярство новаго состава образовало изъ себя классъ, замѣтно стремившійся обособиться отъ низшихъ служилыхъ слоевъ. Въ XVI вѣкѣ новое боярство всюду является въ управленіи на

первомъ планъ. Люди родовитыхъ фамилій, начавшихъ служить въ Москвѣ не раньше XV вѣка, давятъ старинное боярство московское и своей численностію, и важностью занимаемыхъ ими должностей. Огромное большинство этихъ людей составляють киязья. И въ думъ, и въ высшей военно-походной администраціи вотрѣчаемъ сходныя явленія. Какъ тамъ первый думный чинъ, такъ здъсь мъста первыхъ полковыхъ воеводъ принадлежать преимущественно знатному княжью; даже количественныя отношенія разныхъ генеалогическихъ слоевъ служилаго класса тамъ и здъсь довольно близки другъ къ другу \*). Между фамиліями, которыя составляли московское боярство, и даже между отдёльными членами этихъ фамилій установился довольно точно опредёленный іерархическій распорядокъ. Въ разрядныхъ росписяхъ походовъ иногда по имени перваго воеводы большого полка можно приблизительно разсчитать, какія имена могли слъдовать за нимъ на мъстахъ его товарищей и воеводъ остальныхъ полковъ. Боярскія служебныя понятія, вскрывающіяся въ містнических тяжбахъ, обличають въ знатнъйшихъ фамиліяхъ боярства даже стремленіе замкнуться въ тьсную недоступную касту. Впродолжение XVI в. кругъ первостепенной московской знати гораздо меньше приняль въ свой составъ поднявшихся подсадковъ со стороны, чемъ отбросилъ собственныхъ засохшихъ, захудалыхъ сучьевъ. Съ тъхъ поръ какъ прекратился усиленный приливъ въ Москву знатныхъ выходцевъ изъ удбловъ и изъ-за границы, живо чувствуется эта наклонность боярства подчищаться. Съ половины XVI в.

<sup>\*)</sup> Беремъ на удачу два года изъ двухъ смежныхъ царствованій, 7021 (съ сен. 1512 по сен. 1513 г.) и 7056, и сосчитываемъ по разрядной книгъ всъхъ воеводъ, посланныхъ съ полками на разныя границы государства. Находимъ, что князей было въ первый годъ 32 изъ 57 воеводъ, во второй 55 изъ 92; членовъ фамилій, простыхъ или титулованныхъ, начавшихъ служить въ Москвъ съ XV въка, въ первый годъ было 39, т.-е. около 68%, во второй 68 или почти 73%, а членовъ фамилій, вступившихъ на московскую службу съ княженія Ивана III, въ тотъ и другой годъ было по половинъ всего числа воеводъ. Ср. выше стр. 229 и сл.

въ спискахъ увздныхъ дворянъ и двтей боярскихъ съ каждымъ покольніемъ является все больше громкихъ родовитыхъ именъ, посители которыхъ канули на дно служилаго общества, не выходять изъ низшихъ служилыхъ чиновъ, и болве счастливые родичи ихъ, уцѣлѣвшіе на родословномъ деревѣ, смотрять на нихъ свысока, какъ на людей «обышныхъ, неродословныхъ, городовыхъ», запрещають имъ считаться своимъ родствомъ, чтобы не «худить» старшихъ или более сановныхъ однофамильцевъ. До половины XVII вѣка перодовитому человѣку было все еще трудно пробиться къ высшимъ служилымъ чинамъ, не смотря на сильно пор'яд'ввшіе ряды старой знати. Происхожденіе, родословное преданіе брало верхъ надъ дарованіемъ, личною заслугой, даже личною выслугой. Важиве всего было то, что этотъ родовитый кругъ чрезъ своихъ думныхъ представителей вель текущее законодательство государства въ то самое время, когда оно устроялось въ своихъ новыхъ границахъ и въз новомъз общественномъз составъ.

Казалось бы, при такомъ настроеніи и въ такомъ благопріятномъ положеніи думное боярство прежде всего будетъ добиваться двухъ перемѣнъ въ устройствѣ думы: во-первыхъ, подчистившись и замкнувшись возможно болѣе, попытается оставить двери думы открытыми лишь для немногихъ избранныхъ фамилій, преимущественно титулованныхъ; во-вторыхъ, поспѣшить взять въ свои руки направленіе, пниціативу законодательства. Посмотримъ, насколько перемѣны, совершившіяся въ устройствѣ боярской думы Московскаго государства, соотвѣтствовали этимъ предположеніямъ.

Съ образованіемъ Московскаго государства произошли важныя перемѣны въ центральномъ московскомъ управленіи. Эти перемѣны были дѣломъ административнаго процесса, начавшагося еще въ удѣльное время. Онъ состоялъ, какъ мы видѣли, въ томъ, что дѣла новыя, возникавшія въ центральномъ управленіи, сперва разрѣшались дворцовой думой, какъ экстренныя, а потомъ, теряя такой характеръ отъ частаго повторенія, отходили въ особыя постоянныя центральныя вѣдомства, для нихъ создававшіяся. Накопленіе правительствен-

ныхъ дёль, выходившихъ изъ круга дворцоваго хозяйства, вызвало съ теченіемъ времени сложную систему приказовъ, въдавшихъ государственныя недворцовыя дъла. Въ удъльное время центральное управление состояло собственно изъ высшихъ дворцовыхъ учрежденій. Теперь эти послѣднія все болѣе тонули въ увеличивавшейся постепенно массѣ этихъ новыхъ недворцовыхъ вѣдомствъ. Въ удѣльное время центральное управленіе было по преимуществу боярскимъ, велось боярами введенными. Оно остается боярскимъ и теперь. Судебникъ Ивана III представляеть думныхъ людей, бояръ и окольничихъ, начальниками отдъльныхъ центральныхъ приказовъ по преимуществу: говоря о высшемъ центральномъ судѣ, онъ постановляеть, что судять бояре и окольничіе, изъ коихъ каждый обязанъ давать управу всемъ истцамъ, «которымъ пригоже», т. е. діла которыхъ ему подсудны и не превышають его компетенцін, а кого ему будеть «непригоже управити», о томъ онъ докладываетъ великому князю или посылаетъ истца къ тому, «которому которые люди приказаны въдати», т. е. направляеть къ боярину другого приказа по подсудности. Но оставшись боярскимъ, центральное управление перестало быть управленіемъ бояръ введенныхъ, т. е. дворцовымъ. Когда рядомъ съ старыми дворцовыми вѣдомствами явилось много новыхъ недворцовыхъ, дворцовое управление стало отличаться отъ боярскаго и не входило въ кругъ последняго, какъ его органическая часть, а составляло особую параллельную ему администрацію. По одной неизданной грамоть Тропцкаго Сергіева монастыря царь въ 1551 г. пожаловаль двухъ своихъ ивнихъ дьяковъ «даннымъ приставствомъ» этого монастыря, давъ имъ право въ случай тяжбы назначать срокъ стать передъ царемъ, передъ боярами и дворецкими «твхъ городовъ людямъ, которые городы у которыхъ боярг и у дворецких г въ приказъ будутъ». Вмъсть съ раздъленіемъ центральной администраціи на два порядка учрежденій и въ высшемъ правительственномъ классъ обозначаются двъ іерархін, придворная и дворцовая. Въ составъ общирнаго придворнаго круга образуется особый штать, имъвшій ближайшее отношеніе къ дворцу:

это комната, которую составляли ближие или комнатные люди. Ближними они назывались въ дипломатическихъ актахъ, въ сношеніяхъ съ пноземцами, а въ домашнемъ, дворцовомъ обиходъ обыкновенно носили званіе компатныхъ. Такъ объясияетъ значеніе этихъ терминовъ Котошихинъ, и его объясненіе, говоря вообще, оправдывается терминологіей старыхъ московскихъ дипломатическихъ и дворцовыхъ книгъ и актовъ. Но Котошихинъ недостаточно ясно и точно опредъляеть составъ комнаты, когда говорпть, что людей, въ молодости служившихъ спальниками у государя, жившихъ въ его комнатъ, потомъ жаловали въ комнатные бояре или окольничіе, смотря по родовитости каждаго. Званіе ближнихъ или комнатныхъ носили не одни бояре и окольничіе, но и люди менже чиновные, стольники и дворяне. Даже такіе родовитые вельможи, какъ князья Голицыны, возводились въ бояре уже изъ комнатныхъ стольниковъ, а не прямо изъ спальниковъ. Наконецъ «въ комнату» жаловали людей, и не бывавшихъ спальпиками у государя. Котошихинъ говорить, что бывшіе спальники назывались ближними боярами или окольничими, «потому что оть близости пожалованы». Пародируя его слова, можно сказать, что ближнимъ человъкомъ становился не только тотъ, кого оть близости жаловали въ службу, но и тотъ, кого за службу жаловали въ близость. Комната давала не прибавочное только званіе къ служебному чину, напоминавшее, что человікь вырось на глазахь у государя: она была «честью», отличіемъ, возвышавшимъ служебный чинъ и открывавшимъ доступъ къ государю, дававшимъ право «видъть государевы очи» въ такое время, когда другіе его не имѣли. Комнатный бояринъ или стольникъ былъ выше простаго, «рядоваго»; потому простыхъ бояръ и стольниковъ жаловали иногда въ комнатные. До подовины XVII в. въ приказныхъ бумагахъ не находимъ достаточныхъ указаній на численный и генеалогическій составъ комнаты. Въ спальники брали, разумъется, преимущественно молодежь изъ знатныхъ фамилій, «дѣтей большихъ бояръ», говоря словами Котошихина. Но въ XVII в. и комната вмѣстѣ со всѣмъ правительственнымъ классомъ пови-

димому теряла свой аристократическій составъ; ділаясь меніве родовитой, она становилась все многочислениве. По синску 1670 г. числилось 18 однихъ комнатныхъ стольниковъ, и большинство ихъ состояло изъ людей второстепенной знати или совсёмъ незнатныхъ. Къ 1708 г. комнатныхъ стольшиковъ накопилось уже 125, и между ними являются люди всякихъ фамилій. Ближніе люди занимали особое положеніе въ чиновной московской іерархін: они и входили въ ея составъ, образуя одну изъ ступеней чиновной лѣствицы, и какъ будто выдѣлялись изъ нея, составляя особую іерархію. Въ перечняхъ придворныхъ чиновъ они следують за думными людьми и предшествують стольникамъ; но ближинми людьми бывали и члены думы, бояре съ окольничими, и стольшики, и дворяне московскіе. Такая двойственность положенія ближнихъ людей происходила отъ того, что они преимущественно занимали должности по дворцовому в'ядомству, а эти должности теперь обособившись отъ центральной государственной или болрской администраціи, образовали особую іерархію, параллельную посл'ядней. Это обособление всего явственные обнаруживалось въ отношенін высшихъ дворцовыхъ должностей къ думпымъ чинамъ. Въ XVII в. по Котошихину казначей сидълъ въ думъ выше думныхъ дворянъ; но въ XV и XVI в. казначеями бывали и дьяки, и бояре, люди, стоявшіе и ниже, и выше думныхъ дворянъ, а въ XVII в. казначеевъ иногда возводили въ окольничіе. Точно такъ же ясельничій, управлявшій Конюшеннымъ приказомъ со времени упраздненія должности конюшаго, быль по Котошихину честію выше думныхъ дворянъ «п въ думѣ сидъть съ царемъ и съ боярами вмъстъ». Однако это не было постояннымъ правиломъ: въ XVII в. иные ясельничіе иолучали эту должность, еще не имъя думнаго дворянства, а другіе на этой должности изъ думныхъ дворянъ дослуживались до боярства. Дворцовый саповникъ, занимая одну и ту же должность, повышался изъ чина въ чинъ подобно управителямъ другихъ въдомствъ. Но пногда дворцовая должность не соединялась ни съ какимъ чиномъ боярской іерархіп и сама получала значеніе чина. Въ XVII в. ппогда жаловали въ кравчіе изъ компатныхъ

стольниковъ и въ боярскихъ спискахъ ставили кравчаго выше окольничихъ, но при этомъ не давали ему ни окольничества, ни думнаго дворянства. Въ этомъ значеніи дворцовыя должности составляли особую іерархію, параллельную боярской, хотя отдъльныя степени ея не соотвътствовали точно степенямъ послѣдней. По словамъ Котошихина, постельничій и стрянчій съ ключомъ, въдавшіе царскій гардеробъ, оба считались честію «противъ окольничихъ», следовательно по своему положению на общей чиновной ліствиці были равны одинь другому. Но въ дворцовой іерархіи стрянчій съ ключомъ стоялъ ниже постельничаго, быль его товарищемь по управленію царской Мастерской палатой и за службу обыкновенно возводился въ санъ постельничаго. Притомъ въ XVII в. встрвчаемъ стряпчихъ съ ключомъ, которые и по достижении сана постельничаго не имѣли чина не только окольничаго, но и думпаго дворянина, хотя писались выше думныхъ дворянъ.

Таковы перемѣны, происшедшія въ центральномъ управленіи: дворцовая администрація обособилась отъ боярской; въ составъ высшаго правительственнаго класса образовались два штата, рядовой боярскій и комнатный дворцовый; въ посліднемъ стала складываться особая іерархія, параллельная боярской. Вследствіе этихъ перемень прежнее введенное боярство, составлявшее центральное управление въ удъльные въка, разложилось на свои составные элементы. Введенный штать теперь преобразился въ комнату и остался во главъ дворцоваго управленія; но не всѣ комнатные люди теперь были боярами. Бояре остались руководителями новой центральной педворцовой администраціи; но далеко не всв они входили въ составъ комнаты. Благодаря этому разложенію удёльнаго учрежденія бояръ введенныхъ существенно изм'внился и правительственный составъ боярской думы. Въ удъльные въка она была совътомъ бояръ введенныхъ, главныхъ сановниковъ по дворцовому управленію. Теперь эти бояре введенные составляють малозамѣтный элементь въ составъ думы. Однъ изъ прежнихъ дворцовыхъ должностей превратились въ простые чины, не дававшіе міста въ думъ: таковы были должности стольника и чашника. Околь-

ничій остался въ думі, но такъ же утратилъ значеніе дворцоваго управителя, сталъ чиномъ. Остальные дворцовые сановники являются пепостоянными, случайными членами думы, потому что ихъ должности не были связаны непременно съ думными чинами. Сокольничій и ловчій изр'єдка являются думными дворянами, а обыкновенно носили недумные чины и не сидъли въ думъ. Конюшими также бывали въ XV в. люди, не имъвшіе думнаго чина. Даже дворецкій не всегда былъ думнымъ человъкомъ и иногда много лътъ исправлялъ свою должность, прежде чёмъ вступалъ въ думу въ званіп окольничаго или боярина. Въ удъльное время всъ эти должности были соединены съ званіемъ боярина введеннаго, члена думы. Другіе дворцовые сановники, которыхъ въ удбльное время не замътно среди бояръ введенныхъ, ясельничій, кравчій, постельничій, еще рѣже появлялись въ думѣ. Именамъ этихъ сановниковъ давали въ спискахъ почетныя мъста среди думныхъ людей; въ помъстныхъ окладахъ ихъ уравнивали съ думными дворянами. Но постедьничій вступаль въ думу путемъ особаго пожалованія въ санъ «постельничаго думнаго»; точно такъ же особымъ указомъ иногда велѣли кравчему «ходить въ палату и сидъть съ бояры». Обыкновенио тотъ и другой были «не въ думъ»; стрянчій съ ключомъ, по словамъ Котошихина, инкогда не сидълъ въ думъ, даже когда бывалъ честію равенъ окольничему. Однако и теперь не утратило своего дёйствія начало, которымъ опредёлялся составъ думы въ удёльное время: она состояла преимущественно изъ управителей центральныхъ въдомствъ. Но такъ какъ на старомъ дворцовомъ управленіи теперь наросла сложная администрація недворцовыхъ приказовъ, то думу теперь и наполнили начальники этихъ новыхъ государственныхъ учрежденій, явившіеся на сміну прежнихь дворцовыхь прикащиковь, боярь введенныхь. Съ тъхъ поръ какъ управители этихъ приказовъ образовали главный элементь въ правительственномъ составѣ думы, можно сказать, что она изъ государевой дворцовой думы при киязъ удъльнаго времени превратилась въ государственный совъть при государѣ московскомъ и всея Руси. По нѣкоторымъ признакамъ можно замѣтить, что такое превращеніе совершилось еще до XVI вѣка \*).

Вмѣстѣ съ этою перемѣной въ правительственномъ стров московской думы замвчаемъ и другую. Въ удвльное время вев совътники князя, управлявшие разпыми отраслями дворцоваго хозяйства, носили одно общее званіе бояръ, различаясь только должностями. Теперь члены думы раздёляются еще по чинамъ на боярт и окольничихт. Можно съ нъкоторою точностію обозначить время, когда началось это разділеніе. Въ удъльные въка окольничій принадлежаль къ числу бояръ введенныхъ; но педостаточно извъстно, въ чемъ состояда его дворцовая должность. Изъ поздивйшихъ указаній видно только, что окольничій быль ближайшій къ князю человіть его свиты, согласно съ своимъ званіемъ находился постоянно около него, въ новздкахъ государя вхалъ внереди его, приготовляя все нужное для пути по станамъ, во дворцъ распоряжался пріемомъ пословъ п т. п. Съ XVI въка постоянной должности окольничаго не замѣтно, а его обязанности исполняли, когда это надобилось, люди разныхъ званій, какъ и въ XVII вікі, когда царь ъздиль къ Троицъ, «въ окольничихъ передъ государемъ» бывали даже дворяне московскіе, которые по своему чину стояди насколькими ступенями ниже думныхъ окольничихъ. Подобно этому при торжественныхъ объдахъ во дворцъ иногда «чашничали стольники». Съ другой стороны, въ началѣ XVI в. нъкоторые совътники государя называются просто боярами, другіе боярами-окольничими \*\*). Этимъ колебаніемъ въ значеніп

<sup>\*)</sup> Дв. Разр. IV, 345, 456, 298, 196, 174. А. З. Росс. IV, 328. Калачева, Арх. ист.-юр. свёд. кн. II, 2, стр. 140. Др. Росс. Впвл. ХХ, 55, 61, 93, 94, 99 и 108. Ср. Книги Разр. I, 1368; II, 303. Боярск. ки. въ Моск. Архивѣ мин. юст. №№ 1 и 55. Боярск. спис. № 6 тамъ же. Пам. дипл. снош. съ Лит.-Польск. госуд., изд. Карповымъ въ ХХХУ т. Сборн. Русск. Ист. Общ., стр. 163 и сл. Пам. дипл. снош. съ ими. Римск. I, 413, Котош. 59, 67, 23, 88. Сб. грам. Тр. Серг. мон. № 530, л. 660. П. С. Зак. №№ 856 и 865.

<sup>\*\*)</sup> Герберштейн въ переводѣ Анонимова, стр. 85. Дворц. Разр. I, 491 и 615. II. С. Р. Лѣт. VIII, 248 и 250. Въ 1502 г. грамота московской думы къ литовской радѣ писана «отъ всѣхъ князей и отъ

званія повидимому и обозначился переходь прежней постоянной должности окольничаго во второй думный чинъ, который въ началь XVI въка еще очень мало отличался отъ перваго, отъ званія боярина, можеть быть меньше, чімь теперь отличается тайный совътникъ отъ дъйствительнаго тайнаго. Разбирая списокъ бояръ и окольничихъ XVI вѣка, мы замѣтили, что эти званія им'єли тогда значеніе не только простыхъ служебныхъ чиновъ, но и генеалогическихъ слоевъ боярства. Подагаемъ, что въ этомъ заключалась главная причина раздёленія личнаго состава думы на чиновные разряды. Въ удёльное время отдёльныя лица въ кругу совътниковъ князя различались между собою . положеніемъ при дворь, мъстами въ думь и за княжимъ столомъ; но они всъ носили одинаковое званіе бояръ. Теперь въ новомъ составъ московскаго боярства обозначилось различіе не только между отдъльными лицами класса по ихъ положенію, по н между цвлыми слоями боярскихъ фамилій по ихъ происхожденію. Если люди первостепенныхъ родовъ вступали въ думу прямо боярами, то для членовъ второстепенной знати понадобилось создать второй думный рангь, которымъ и стало званіе окольничаго, служившее для однихъ лишь переходною ступенью къ боярству, а для другихъ предъломъ служебнаго движенія, къ какому они были способны по своему «отечеству».

Мысль о такомъ происхожденій думныхъ чиновъ поддерживается исторіей третьяго чина, появившагося въ составѣ думы велѣдъ за окольничествомъ, думнаго деорлиства. Въ спискѣ членовъ боярской думы думные дворяне появляются уже во второй половинѣ XVI вѣка, съ 1572 года. Но учрежденіе это возникло гораздо раньше. Еще въ малолѣтство Ивана IV, въ 1536 и 1537 годахъ, когда польскіе послы представлялись великому князю, при немъ вмѣстѣ съ боярами, окольничими и дворецкими находились «дѣти боярскія, которыя живутъ въ думѣ, и дѣти боярскія прибыльныя, которыя въ думѣ не живутъ». Точно такъ же въ 1542 году, во время пріема

бояръ и отъ *окольничих*, рады Іоанна, государя всея Руси». Сбори. Русек. Ист. Общ. XXXV, 336.

литовскаго посольства, въ избъ при великомъ князъ кромъ бояръ были еще, какъ замъчено въ приказной записи, князья н дътн боярскія, которые въ думъ живуть и которые въ думъ не живуть. Жить въ думъ значило присутствовать тамъ или быть туда приглашаему \*). Этимъ можно объяснить одно извъстіе въ разсказъ льтописи о томъ бурномъ засъданіи думы при больномъ царъ въ 1553 году, на которомъ шла рвчь о присягв бояръ маленькому наследнику царя Дпмитрію. Сказавъ, что къ вечеру поцъловали крестъ нъкоторые бояре, лѣтопись продолжаетъ: «да которые дворяне не были у государя въ думъ, Ал. Өед. сынъ Адашевъ да Игн. Веншяковъ, и тъхъ государь привелъ къ цълованию въ вечеру же». Въ спискъ членовъ боярской думы Алексъй Адашевъ является прямо окольничимъ въ 1555 году. Бывъ прежде спальникомъ у молодаго царя, онъ потомъ сталъ, какъ видно по разрядной книгъ, постельничимъ, которымъ оставался и въ 1553 году, по словамъ князя Курбскаго. Но еще въ 1550 году царь поручилъ ему «челобитныя прінмати отъ б'єдныхъ и обидимыхъ», т.-е. назначилъ Алексъя управителемъ новоучрежденнаго Челобитнаго приказа. Такъ какъ прошенія, подаваемыя самому царю, последній разбираль съ боярами, то пачальникъ этого приказа становился въ очень близкія отношенія къ думі. Надобно полагать, что съ того времени А. Адашевъ сталъ экить въ думп, сдінался думнымъ дворяниномъ. Эта догадка поддерживается разрядною росписью царскаго похода въ Коломну въ 1553 году: тогда А. Адашева, еще не бывшаго окольничимъ, назначили въ «стрянчіе у царя съ бояры» вмѣстѣ съ тъмъ самымъ Вешняковымъ, который является въ лътописи дворяниномъ, подобно Адашеву не случившимся у государя въ думѣ при обсужденіи дѣла о присягѣ. Всѣмъ этпмъ объясняется, какимъ образомъ человѣкъ такой совсѣмъ неродо-

<sup>\*)</sup> Такъ о намъстникахъ и другихъ гражданскихъ судьяхъ, присутствовавшихъ па судъ епархіальнаго архіерея новгородскаго въ извъстныхъ смисных дълахъ, грамота 1598 года говоритъ, что судитъ эти дъла митрополитъ новгородскій, а государевы судьи «у митрополита сами въ судъ живутъ». Доп. къ Акт. Ист. I, № 148.

словной фамиліи, какъ Адашевы, которому царь при назначеніи на должность въ 1550 году говориль, что взяль его «отъ нищихъ и отъ самыхъ молодыхъ людей», по списку является въ думъ прямо окольничимъ подобно членамъ знатныхъ родовъ стараго московскаго боярства: предварительно онъ много лѣтъ состояль дворяниномъ въ думѣ, и на это думное званіе его намекаетъ царь въ письмѣ къ Курбскому, говоря, что взялъ Алексвя «отъ гнонща и учинплъ съ вельможами, чая отъ него прямой службы». Слады заводившагося обычая призывать въ думу людей, не носившихъ еще званія ни боярина, ни окольничаго, зам'єтны уже при отціє Грознаго. Изв'єстный И. Н. Берсень-Беклемишевъ бывалъ въ совъть великаго князя Василія, разъ что-то возражаль ему по ділу о Смоленсків и за то подвергся опаль. Но онъ нигдь не является ни бояриномъ, ни окольничимъ, и самая фамилія его не принадлежала къ такимъ, изъ которыхъ выходили люди этихъ званій въ первой половинѣ XVI вѣка: это «добрый» родъ, но стоявшій и всколько ниже «среднихъ» при тогдашнемъ состав в московской знати. Берсень стояль уже на виду при дворѣ Ивана III и быль, кажется, особенно близокъ къ его сыну Василію, дворъ котораго при жизни отца не отличался родословнымъ блескомъ своего состава: бъглый сынъ удъльнаго верейскаго князя Михаила около 1493 года именно къ Берсеню обратился изъ Литвы съ просьбой бить чедомъ Василію, чтобы тоть похлоноталь за него передь великимъ княземъ. Но при этомъ, какъ и въ другихъ извѣстныхъ случаяхъ, Берсень является въ званіи сына боярскаго. Отецъ, кажется, еще усп'яль добраться до чина боярина или окольничаго; но сынъ, какъ видно, посилъ въ думъ только званіе сына боярскаго, въ думъ живущаго, а опала помѣшала его дальнѣйшему возвышенію \*). Сто́итъ лишь просмотрѣть списокъ думныхъ дворянъ XVI и

<sup>\*)</sup> Акт. Зап. Росс. II, 252 и 268. Дѣла Польск. въ Моск. Арх. мин. ин. дѣлъ, № 3, л. 7—10 (въ сокращеніи у Соловьева VI, 73); къ сожалѣнію, въ записи здѣсь не поименованы князья и дѣти боярскія, въ думѣ живущіе. Царств. кн., стр. 342. Карамз. VIII, прим. 184. Сказ. кн. Курбскаго, 42 и 187. Разр. книга, указанная выше, л. 262. Сб. Русск.

XVII въковъ, чтобы замътить двоякое происхождение этого званія, соціально-административное. Съ одной стороны, благодаря появленію повой титулованной знати въ Москв' наконилось, говоря словами Котошихина, много добрыхъ и высокихъ родовъ, которые не могли придти въ честь «за причиною и за недослуженіемъ». Съ другой стороны, благодаря усложпенію правительственныхъ задачь въ Москв' возникъ рядъ такихъ новыхъ приказовъ, или прежніе такъ изм'єнились, что для управленія ими не годилась военно-придворная знать, или они не годились для административнаго испом'вщенія этой знати: они требовали постоянцаго личнаго присутствія управителя и той дёловой опытности, которой обладали дьяки и лишены были большіе люди, ежегодно увзжавшіе изъ Москвы то намфетпичать по городамъ, то воеводствовать надъ полками. Такъ уже въ XVI в. образуется въ Москвѣ особый кругъ сановитыхъ дѣльцовъ, имена которыхъ рѣдко появляются въ разрядахъ между полковыми и городовыми воеводами, но которые замётно становились самыми діятельными двигателями центральнаго приказнаго управленія. Затираемое на военнопридворномъ поприщѣ, старое упавшее боярство, московское п удъльное, теперь пригодилось правительству на новыхъ дъловыхъ постахъ. Къ нему примкнули разные новые люди, пробиравшіеся наверхъ, въ особенности мастера приказнаго діла, дьяки. Рядомъ съ зчленами старыхъ московскихъ служилыхъ

Ист. Общ. т. XXXV, стр. 82. Крымск. дѣла въ Моск. Арх. мин. ин. дѣлъ, № 1: здѣсь подъ 1474 г. отецъ Берсеня названъ бояриномъ, даже ближнимъ, а въ лѣтописномъ разсказѣ оффиціальнаго пропехожденія подъ 1476 г. онъ же является въ числѣ дѣтей боярскихъ. П. С. Лѣт. VI, 203. Ср. тамъ же стр. 271: вел. кн. Василій передъ смертью, призвавъ къ себѣ всѣхъ своихъ бояръ, во время совѣщанія обращается съ рѣчью не къ однимъ боярамъ, но и къ дѣтямъ боярскимъ и кияжатамъ. Можетъ быть, это дѣти боярскія, въ думѣ живущія, однимъ изъ конхъ былъ прежде и Берсень. Кажется, указаніе на тотъ же чинъ въ составѣ удѣльной думы даетъ лѣтопись въ разсказѣ о возстаніи кн. Андрея старицкаго въ 1537 году: вмѣстѣ съ 4 боярами этого удѣльнаго князя тогда пострадали и князья и дѣти боярскія, числомъ трое, «которые у него въ избѣ были и его думу вѣдали». П. С. Лѣт. VIII, 294.

родовъ Олферьевымъ, Безиннымъ, Воейковымъ, съ потерявшими титуль потомками смоленскихъ князей Ржевскими и Татищевыми, съ потомками старыхъ тверскихъ бояръ Нагими и Зюзиными являются Адашевы, Сукины, Черемисиновы, Щелкаловы и другіе люди все съ темною родословной и видною дъятельностію. Въ пъкоторой степени къ нимъ идетъ преувеличенный отзывъ оппозиціонныхъ остряковъ XVI вѣка о дьякахъ, новыхъ довъренныхъ людяхъ государя, отцы которыхъ отцамъ бояръ и въ холопи не годились и которые теперь не только землею владёли, но и боярскими головами торговали. Но совеймъ несправедливо было бы вмѣстѣ съ Курбскимъ думать, что только вражда государей къ боярству выдвигала тогда впередъ этихъ людей. Они бывали у государя «людьми великими», какъ отзывались иностранцы объ А. Щелкаловъ, пользовались большимъ вліяніемъ, но пріобрѣтали его путемъ, который и безъ этой вражды остался бы для нихъ открытымъ. Ихъ вызывали къ дъламъ новыя потребности управленія. Начиная службу снизу, иные подьячими, они были хорошо знакомы съ подробностями усложнявшагося все болже государственнаго механизма и дълали всю черную работу администраціи, занимали самыя трудныя и хлопотливыя должности, служили казначеями, печатниками, стрянчими съ ключомъ, думными дьяками и начальниками наиболже рабочихъ приказовъ, которыми пренебрегала или не могла править родословная военная знать. Изъ этого новаго дёловаго класса и выходили обыкновенно думные дворяне, въ спискъ которыхъ за весьма немногими исключеніями не видно людей настоящаго родословнаго боярства \*). Такъ думное дворянство не было произве-

<sup>\*)</sup> Болтина близко подходить къ такому значенію этого чина, сообщая при этомъ подробности, можеть быть, пдущія по преданію наъ XVII в. «Думные дворяне были избранные дворяне, коихъ достопнетва и способности государю были изв'єстны: пріуготовляя ихъ къ д'єламъ, допущали въ царскую думу, гд'є они стоя слушали бояръ, разсуждающихъ о д'єлахъ, насматривалися у думныхъ дьяковъ пнсьменному производству д'єлъ и пріобр'єтали въ нихъ исподоволь знаніе и привычку». Критич. прим'єч. на Лекл. II, 441.

деніемъ только политическаго антагонизма между верховною властью и боярствомъ: въ его созданіи участвовали перемѣны въ составъ служилаго класса и въ устройствъ управленія. Боярская дума и теперь не утратила одной черты своего удбльнаго устройства, оставалась совътомъ управителей главныхъ отраслей администрацін; но теперь такими отраслями были не одни дворцовыя въдомства, даже преимущественно не они, а новые государственные приказы. Въ нѣкоторые изъ этихъ приказовъ по ихъ положенію въ іерархіп учрежденій или по роду дълъ не назначали людей военно-придворной знати; по по своему административному значенію они имѣли ближайшее отношеніе къ думь, и ихъ управители должны были имьть тамъ мъсто. Знатнаго боярина или окольничаго непригоже было поставить во главъ какого-нибудь Челобитнаго или Нечатнаго приказа. Туда назначали людей помоложе родословной честью пли совсѣмъ худыхъ, не помнившихъ и даже не имѣвшихъ родословнаго родства, зато знавшихъ приказное дъло; но такихъ людей непригоже было вводить въ думу прямо даже окольничими, нотому что они изъ «такой статьи родовъ, которые въ боярехъ не бывають». Если это были дворяне, какъ Адашевъ или печатникъ Олферьевъ, ихъ вводили въ думу думными дворянами и за долгую и дъльную службу возвышали въ окольничіе. Если это были дьяки, они вступали въ думу думными дьяками и потомъ подпимались въ думные дворяне, даже въ окольничіе, какъ было съ дьякомъ Посольскаго приказа и печатникомъ В. Щелкаловымъ. Легко видъть, какую перемъну вносили эти люди въ составъ боярской думы: рядомъ съ аристократіей породы, родословной книги, становилась знать приказной службы и государевой милости. Не будучи произведеніемъ только политической борьбы, вызванной притязаніями боярства, думное дворянство осталось не безъ участія въ его политическомъ разрушеніп, подкапывая самыя основы боярской аристократіи, разрушая господствовавшія въ XVI вікі понятія объ отношеніи породы къ службі.

Думное дьячество по своему происхожденію иміло довольно тісную связь съ думнымъ дворянствомъ: то п другое вызвано было новыми потребностями администраціи. Уцілівв-

шіе акты не объясняють достаточно того, какъ была устроена капцелярская часть при дум'в удбльнаго времени, когда она была чисто дворцовымъ совътомъ. Цисьмоводство при начальникахъ разныхъ дворцовыхъ въдомствъ было въ рукахъ дьяковъ. Главные изъ нихъ подобно этимъ начальникамъ назывались большими или введенными. Эти дьяки, разумбется, докладывали и дъла, которыя ръшалъ самъ князь съ совътомъ бояръ, и номъчали ихъ приговоры. Но это были собственно дворцовые дьяки, а не спеціальные думные: они состояли при боярахъ введенныхъ, а не при думъ, какъ послъ думные. Послъдніе появились тогда, когда сформировались новыя недворцовыя въдомства, которыя дума приняла подъ свое ближайшее руководство, дъйствуя въ нихъ чрезъ особыхъ собственныхъ секретарей. Быди уже издожены нами соображенія о томъ, какъ возникали въ Москвъ новые приказы недворцоваго характера. Первоначально они были отдівленіями думской канцеляріи подъ управленіемъ дьяковъ н лишь со временемъ, когда ихъ въдомства устанавливались, дъла входили въ колею текущей администраціи, эти приказы отділялись отъ думы, какъ особыя учрежденія, во главѣ которыхъ становились бояре, окольничіе пли думные дворяне. Слёды такого процесса можно замътить въ исторіи приказовъ Посольскаго, Разряднаго, Пом'єстнаго, Печатнаго, Казанскаго Дворца, Новгородской и Новой Четверти и другихъ: въ XVII вѣкѣ эти приказы, управлявшіеся прежде дьяками, поступають, одни раньше, другіе позже, подъ руководство бояръ и другихъ высшихъ чиновъ людей. Ямскимъ приказомъ, напримъръ, въ XVII въкъ управляли бояре или окольниче съ думпыми дворянами. Но онъ существоваль уже въ первой половинѣ XVI вѣка и находился тогда подъ управленіемъ дьяковъ: акть 1536 года говорить о дьякахъ въ Москвѣ, «которые ямы вѣдаютъ». Первые дьяки важнъйщихъ изъ такихъ приказовъ и возводились въ званіе думныхъ дьяковъ или государственныхъ секретарей, какъ ихъ называли иностранцы. Они, въроятно, носили сперва старыя удъльныя званія большихъ или введенныхъ дьяковъ \*). Можно

<sup>\*)</sup> На предсмертныхъ совъщаніяхъ великаго князя Василія о дълахъ дворцовыхъ и общегосударственныхъ появляются пять дьяковъ.

думать, что къ началу XVI в. тв изъ новыхъ приказовъ, во главъ которыхъ потомъ видимъ думныхъ дьяковъ, уже успъли выдёлиться изъ дворцоваго управленія, прежде соединявшаго въ себъ всъ дъла центральной администраціи. Намекъ на это выдѣленіе можно видѣть въ Судебникѣ 1550 г., который различаеть дыяковь *дворцовых* и *полатных*, т. е. всего въроятнѣе думныхъ. Съ половины XVI вѣка думныхъ дьяковъ обыкновенно было четверо: посольскій, разрядный, пом'єстный и изъ Казанскаго Дворца. Въдометва этихъ приказовъ отличались особенной канцелярскою сложностью, и ділами ихъ пепосредственно руководила дума. Впрочемъ думныхъ дьяковъ бывало ипогда меньие, иногда больше, по крайней мъръ въ XVII въкъ: первое происходило обыкновенно отъ того, что ппой думный дьякъ, продолжая править своимъ приказомъ, возводился въ высшій думный чинь, а вм'єсто пего не назначали другого въ званіе думнаго дьяка; второе чаще всего бывало, когда въ иномъ изъ названныхъ четырехъ приказовъ два дъяка одновременно носили званіе думныхъ. Въ Посольскомъ приказ'в было въ одно время два думныхъ дъяка даже въ 1668 году, когда имъ управляль уже бояринъ А. Л. Ординъ-Нащокинъ, такъ что это учреждение имьло въ думъ трехъ представителей: это объясняется, можетъ быть, тымь, что имъ сверхъ Посольскаго поручены были еще четыре важные приказа. Впрочемъ обыкновенно встрѣчаемъ въ названныхъ приказахъ по одному думному дьяку и тогда, когда начальниками ихъ были думные дворяне или окольничіе, возведенные въ эти званія изъ думныхъ же дьяковъ. Такъ было и при Котошихинъ. Послъдній изображаетъ думныхъ дьяковъ нассивными протоколистами или секретарями, которые, стоя въ думь, только помьчали и запи-

Не всё они были дворцовые; нёкоторые дёйствовали, вёроятно, по упомянутымъ новымъ вёдомствамъ. Изъ нихъ двое, Цыплятевъ и Путятинъ, вели переговоры съ иноземными послами, составляли дипломатическіе акты, ёздили послами за границу. Эти именно два дьяка являются въ дипломатическихъ бумагахъ Василієва княженія въ званін «дьяковъ великихъ», какъ послё думный дьякъ В. Щелкаловъ носилъ званіе дьяка «введеннаго». Сб. Р. Ист. Общ. т. ХХХУ, стр. 858.

сывали ея приговоры или по поручению царя заготовляли проекты разныхъ грамотъ и росписей. Однако можно зам'втить, что ихъ участіе въ занятіяхъ думы было болье дъятельнымъ. Въ дум'в д'вла обсуждались, даже подвергались иногда очень горячимъ преніямъ; по при рѣщенін ихъ не видно регулярнаго голосованія. Думные дьяки являлись сюда докладчиками по д'вламъ своихъ приказовъ, давали справки и мивнія, какія при этомъ отъ нихъ требовадись. Имъя только совъщательный голосъ, они однако должны были оказывать большое вліяніе на ходъ и послъдствія совъщанія и не разъ подсказывали думъ ея приговоры. Притомъ они же и формулировани эти приговоры, следовательно могли посвоему оттенять ихъ смыслъ и, какъ увидимъ, пользовались этой возможностью. Такое значеніе дьяковъ отражалось и на форм'є думскихъ приговоровъ. Хотя дьяки не причислялись, если можно такъ сказать, къ рѣшающимъ членамъ совѣта, однако въ резолюціяхъ думы или ен коммиссіп иногда помічалось, что діло рішено по приговору бояръ да дьяковъ думныхъ такихъ-то \*).

Учрежденіемъ думнаго дворянства и думнаго дьячества завершилось образованіе чиновнаго состава боярской думы: она составилась изъ четырехъ чиновъ. Думное дьячество не было званіемъ, совершенно обособленнымъ отъ трехъ остальныхъ: это лишь крайнее звено въ цёпи думныхъ чиновъ. Бояре, большинство окольничихъ и думныхъ дворянъ не вступали въ совётъ въ званіи думныхъ дьяковъ; но думные дьяки нерёдко возводились въ званіе думныхъ дворянъ и потомъ даже окольничихъ, какъ думные дворяне дослуживались до окольничества и иногда до боярства Въ составѣ этихъ четырехъ чиновъ число постоянныхъ членовъ думы, не считая

<sup>\*)</sup> Др. Росс. Вивл. XX, 417. Котошихинг, 91. Ки Разр. II, 302 и др. Акт. Зап. Росс. II, 252. Флетчерг, гл. 11. Дворц. Разр. III, 87 и 838: здѣсь въ Казанскомъ Дворцѣ нѣтъ думнаго дьяка; зато думный дьякъ правилъ тогда Стрѣлецкимъ приказомъ. Ср. Котошихина, 75, 72 и 78, и Др. Р. Вивл. XX, 392 и 359. Десятня Ряжская въ Моск. Арх. мин. юст. № 94. (издана въ Опис. док. и бум. Моск. Арх. [мин. юст. кн. VIII, № 7).

братьевъ и сыновей великаго князя, также духовныхъ властей, присутствовавшихъ въ думѣ въ особо важныхъ случаяхъ, стало въ XVI въкъ довольно значительно, хотя еще не достигало цифръ XVII вѣка, когда въ думѣ бывало болѣе 90 членовъ. Великій князь Василій наслідоваль оть отца 13 боярь, 6 окольничихъ, одного дворецкаго и одного казначея, а сыну оставиль не менъе 23 совътниковъ, не считая не обозначенныхъ въ спискъ думныхъ дъяковъ и дворянъ, если только последніе тогда уже присутствовали въ думе. Царь Борисъ началъ царствовать съ 45 сов'єтниками, боярами, окольничими и думными дворянами, считая въ этомъ числъ и тъхъ, кого онъ самъ назначилъ по вступленіи на престолъ. Всѣ эти совътники обозначались общимъ названіемъ думных людей, а самый совъть назывался думой: съ XVI въка этотъ терминъ неръдко встръчается въ нашихъ памятникахъ съ значеніемъ постояннаго правительственнаго учрежденія, а пе отдільнаго совъщанія или приговора \*). Теперь наконецъ, когда чиновный

<sup>\*)</sup> Въ такомъ же смыслѣ московскія канцеляріи обозначали этимъ словомъ и иностранныя учрежденія. Московскій переводчикъ німецкаго письма, присланцаго изъ Лондона толмачомъ Векманомъ въ 1589 году, выражаль иностранныя понятія, конечно, примѣняясь къ политическому языку своего времени: министры королевы Елизаветы называются здёсь «думцами» или «думчими», а министерство «думой» королевинной, какъ въ XVII вѣкѣ наши послы называли англійскій парламенть «земскимъ собраніемъ». Въ сношеніяхъ съ польско-литовскими послами наши дипломаты называли московскую думу «радою государя» и своею «господою»; «избранною радой» и кн. Курбскій называетъ думу, составившуюся при царъ Иванъ подъ вліяніемъ Сильвестра и Адашева. Въ документахъ XVI в. совътника имълъ спеціальное значение перваго думнаго чина, былъ синонимомъ боярина въ отличіе отъ окольничаго: иностраннымъ посламъ говорили въ Москвъ оть имени думы, что если они прівхали съ тайными «рвчами» или предложеніями, то должны сказать такія річи совитниками и окольничим государскимъ. Впрочемъ въ переводъ одной грамоты англійской королевы Елизаветы и думный дьякъ А. Щелкаловъ названъ «честнымъ совътникомъ». Въ актахъ чаще всего дума обозначалась общимъ выраженіемъ «бояре», рѣже болѣе точнымъ «думные люди». На нескромные вопросы иноземнаго посла о политикъ московскому приставу приказывали отвёчать: «то вёдають государевы думные

составъ думы окончательно сформировался, она составила цѣльный и постоянный правительственный корпусъ, строго отличавшійся отъ разныхъ частныхъ коммиссій, какія составлялись по порученіямъ государя изъ думныхъ же людей. Въ удёльное время такого различія не зам'ятно: пзв'ястный правительственный акть считался приговоромъ князя съ боярами, все равно, присутствовали ли при этомъ всѣ наличные совѣтники князя, или только два-три боярина, которыхъ по занимаемымъ ими дворцовымъ должностямъ спеціально касалось діло. Теперь приговоромъ бояръ признавалось только постановленіе, состоявшееся въ обычномъ общемъ собраніи постоянной боярской думы. Отсюда въ намятникахъ XVI в. появляется выраженіе, получающее значение обычной правительственной формулы: «со всѣхъ бояръ приговору». Это выражение не надобно, разумъется, понимать въ буквальномъ смыслъ: и тогда умъли отличать общее собрание оть поднаго. Извъстный дипломать В. Щелкаловъ жаловался, что думный дьякъ Казанскаго Дворца Дружина Петелинъ по педружбѣ къ нему стакнулся съ дьякомъ Большаго Прихода, и они принисали въ его помѣстьѣ пустую землю къ жилой, велѣвъ брать съ нея ямскія и всякія подати, какъ съ населенной. Щелкаловъ билъ челомъ, какъ гласить оть имени царя уцѣлѣвшій указъ 1598 года, «намъ бы велѣть брать въ Большой Приходъ подати съ села попрежнему, а что сверхъ того прибавили на его помъстье мимо нашъ указъ и безо вспхъ нашихъ бояръ приговору, имать того не велѣть, потому что въ запискѣ въ Большомъ Приходѣ того имянно не написано, что вспхг болрг приговоръ, опричь Дружинины сказки». Указъ ръшилъ дъло согласно съ просьбой ном'вщика, признавъ распоряжение двухъ дьяковъ незаконнымъ \*). Въ то же время измѣнилось и правительственное значеніе думнаго человіка. Для боярина удільнаго времени

люди, а мы люди *служилые*, намъ того нельзя вѣдати». Пам. дипл. снош. I, 544, 361, 968. Стат. списокъ посольства Флетчера во Времен. Общ. Ист. и Др. Росс., кн 8, стр. 49 и 75. Сборн. Ист. Общ. т. ХХХУ, стр. 121. Акты Зап. Росс. I, стр. 239. Сказ. кн. *Курбскаго*, 11.

<sup>. \*)</sup> Сборн. грам. Тр. Серг. мон. № 530, л. 371.

присутствіе въ дум'в было не постоянной спеціальной должностью, а скорбе случайной функціей, временнымъ порученіемъ. Исполняя разныя порученія князя, онъ между прочимъ иногда призывался и въ думу, когда его было можно и пужно призвать, больше въ качествъ свидътеля, чъмъ совътника. И тенерь иногда бояринъ являлся при государъ съ такимъ же значеніемъ. Въ 1488 г. цесарскій посолъ потребовалъ, чтобы великій киязь выслушаль его предложенія наединь, безь боярь. Иванъ III не согласился на это, и посолъ говорилъ рачь великому князю «передъ бояры». Но это не была дума «всвхъ бояръ»: свидътелями аудіещін были только три первостененные боярина, двое князей Патриквевыхъ да Захарьинъ \*). Это быль запоздалый остатокъ удільныхъ обычаевъ. Съ превращеніемъ боярскаго совьта въ думу вспхг бояръ и думный человъкъ становился постояннымъ государственнымъ совътникомъ, которому временно поручали и другія правительственныя двла.

Перечисливъ важивищія перемвны въ устройствв думы, какія произошли или обнаружились въ XVI в., не видимъ ни въ одной изъ нихъ прямого выраженія аристократическихъ притязаній новаго московскаго боярства. Вей оні выходять пзъ другихъ источниковъ, вызываются или пзменениемъ состава высшаго служилаго класса, или дальнъйшимъ развитіемъ, осложненіемъ центральной московской администраціи. Эти перем'вны, в'вроятно, произошли бы, еслибы на верху боярства и не стало знатное княжье изъ удбловъ, бывшее главнымъ питомникомъ и разсадникомъ этихъ притязаній. Правда, съ тіхъ поръ какъ оно появилось въ Москвъ, здъсь ръзче прежияго обозначилась іерархія родословнаго старшинства въ служебныхъ отношеніяхъ членовъ думы между собою, въ самомъ размѣщеніи ихъ на засъданіяхъ. Переводя свои взаимныя отношенія на языкъ родства, эти люди, наб'яжавшіе въ Москву изо вс'яхъ угловъ Руси и даже изъ чужихъ земель, составили какъ будто тёсную и дружную семью, заботливо высчитывая по родословнымъ и раз-

<sup>\*)</sup> Пам. диплом. снош. съ имп. Римск. І, 1.

рядпымъ росписямъ, кто кому доводился братомъ и кто дядей, и настойчиво требовали, чтобы согласно съ этой іерархіей мъстическаго старшинства ихъ и разсаживали въ думѣ, и перечисляли въ думскихъ спискахъ. Въ 1502 г. паны литовскіе въ письмѣ къ московскимъ боярамъ, извиняясь, писали: «а потому вашихъ милостей мы не нисали по именамъ, что не вѣдасмъ на тотъ часъ мѣстецъ вашихъ, гдѣ кто сидитъ подлѣ кого въ радѣ государя вашего» \*). Но эта илотная семья думныхъ дядей и племянниковъ не помѣшала вторженію въ ея среду худородныхъ чужеродцевъ уже въ XVI в. Виѣшнія ли обстоятельства не позволили боярству облечь свои притязанія въ способныя ихъ обезпечить политическія формы, или оно само не знало и не думало, въ какія формы облечь ихъ, чтобъ ихъ обезпечить?

## Глава XIV.

Само боярство не проводило въ XVI в. никакого плана государственнаго устройства, достаточно обезпеченна-го, въ смыслъ своихъ притязаній.

Боярскія покольнія, современныя Ивану III и его двумъ ближайшимъ преемникамъ, не прошли молча мимо явленій, которыя ихъ такъ сильно волновали. Напротивъ, остались слъды, дающіе понять, какъ они много и горячо толковали объ этихъ явленіяхъ, и кое-что изъ этихъ толковъ сохранилось въ намятинкахъ письменности того времени даже не безъ участія боярскаго пера. Русская литература въ числъ своихъ видныхъ представителей XVI в. считаетъ двухъ очень родословныхъ инсателей, князей Василія Косаго Патрикъва, въ иночествъ Вассіана, и Андрея Курбскаго. Оба были въ совътъ московскаго государя боярами, не разъ водили съ усиъхомъ его полки въ походы и оба въ своихъ твореніяхъ очень настойчиво проводили задушевныя думы московскаго боярства своего времени.

<sup>\*)</sup> Акты Зап. Росс. I, стр. 239 и 246.

Какъ и следовало ожидать, новое боярство не было расположено представлять въ свътлыхъ чертахъ московское прошеднее: не его предки дълали это прошеднее, «мужествовали на многія страны» съ внукомъ и правнукомъ Калиты, и если гдъ эти предки являлись въ московской исторіи, то обыкновенно ея жертвами, а не героями. Въ преданіяхъ московскаго княжескаго дома это боярство не находило ничего славнаго и высокаго и въ его вѣковомъ историческомъ дѣлѣ объединенія Руси виділо только рядъ насилій «издавна кровопійственнаго рода», дъйствіе его хищипческихъ инстинктовъ, фамильной привычки «желать крови своихъ братій и губить ихъ ради ихъ убогихъ вотчинъ». При всей своей лояльности даже тѣ изъ титулованныхъ бояръ XVI в., предки которыхъ по доброй волѣ пришли служить въ Москву, могли смотръть на своихъ государей, какъ смотрять разорившеся капиталисты на сыновей счастливаго богача, къ которому перешли ихъ отцовскіе капиталы и къ которымъ сами они должны были пойти въ прикащики.

И въ настоящемъ московскомъ порядкѣ вещей многое не нравилось боярамъ. Прежде всего не правились всѣ эти новыя церемонін и титулы, о которыхъ такъ хлопотали при московскомъ дворѣ со времени Ивана III. Курбскій въ исторіи Ивана Грознаго неохотно даетъ ему званіе, которое усвоямъ себъ въ торжественныхъ случаяхъ уже дѣдъ этого царя, неохотно зоветь его царемъ и въ перепискъ съ нимъ не можетъ удержаться, чтобы не кольнуть ему глазъ его «прегордымъ царскимъ величествомъ». Негодованіе переносилось п на тѣ стороннія вліянія, которыя иногда преувеличенно винили въ этихъ церемоніальныхъ нововведеніяхъ, особенно на великихъ княгинь иноземокъ. Софья греческая и Елена литовская, бабушка и мать Грознаго, одна «чародъйка», другая «жена клятвопреступпая», стали въ боярскихъ преданіяхъ одицетвореніемъ всего дурнаго, и неистощима была боярская фантазія въ изобрѣтеніи самыхъ невфроятныхъ слуховъ и сплетенъ, которыя ходили про этихъ княгинь въ Москвѣ чуть не до конца XVI вѣка. Ихъ считали главнымъ орудіемъ, которымъ діаволъ испортилъ

«предобрый россійскихъ князей родъ», поселилъ въ нихъ злые нравы. Софья цареградская и отравила своего пасынка Ивапа, и удавила его сыпа, «боговънчаннаго царя» Димитрія, отставнаго насл'єдника Ивана III, и испортила политическій образъ мыслей своего мужа коварными византійскими внушеніями, и съ привезенными ею греками замутила Русскую землю, жившую дотоль въ тишпнъ и покоъ. Но наиболье полной, аскренней и постоянною ненавистью ненавидыми бояре-писатеми современное иночествующее духовенство, собственно то огромное большинство его, которое дъйствовало въ духъ преп. Іосифа Санина и его учениковъ. Это духовенство было въ глазахъ бояръ чернымъ пятномъ на русской жизни. Благодаря усердію пера бояръ и писателей одинаковаго съ ними образа мыслей монахъ вышелъ самымъ яркимъ типомъ, съ наибольшею тщательностію обработаннымъ въ нашей литературѣ XVI вѣка. Въ изображенін его мрачныя краски своимъ обиліемъ и густотой угнетають воображение. Это рабол'в пый даскатель и потаковникъ властей, исполненный презорства и гордыни съ низшими, расхититель и наставникъ расхитителей, тунеядецъ, питающійся мірскими крестьянскими слезами, шатающійся по городамъ, чтобы безстыдно выманить у вельможи село или деревнишку, жестокосердый притеснитель своей братіи крестьянь, бросающійся на нихъ дикимъ звъремъ, сребролюбецъ ценасытный, жидовинъ-ростовщикъ, дихоимецъ и прасодъ, цьяница и чревоугодникъ, помышляющій только о пирахъ и селахъ съ крестьянами, возлюбившій «вся неподобная міра cero», не десятый чинъ ангельскій, не світь мірянамъ, а «соблазнъ и смѣхъ всему міру». «И въ царяхъ рѣдко встрѣтишь такую свирьность, какая бываеть въ пнокахъ, замъчаеть авторъ Беспды валаамскихъ чудотворцевъ: мнять себя разумнъе всъхъ людей въ міръ, ничего не знають лучше своего разума и не допускають, чтобы у бёльцовь быль такой умь, какь у нихь, а того не разсудять, что врагь въ нихъ дѣйствуетъ и весь нхъ разумъ хуже несмысленныхъ п плохихъ умовъ». Не одно негодованіе на комфортный аскетизмъ, которымъ окружали себя старцы богатыхъ обителей, не одна скорбь о легкихъ монастырскихъ правахъ, воспитанныхъ спокойнымъ и привольнымъ житіемъ, поднимали столько боярской желчи. Отшельники выступили соперниками боярства на поприщѣ, гдѣ оно надѣялось властвовать безраздёльно, въ приведигированиомъ землевладёнін, и усп'єшно оспаривали у него самый насущный его интересъ, землю съ рабочими крестьянскими руками. Поземельные акты большихъ монастырей XVI в. открывають намъ, какія шпрокія землевладівльческія операцін совершали иноки посредствомъ вкладовъ, закладовъ, покупокъ, льготъ, своза крестьянъ у другихъ землевладъльцевъ и т. п. Они завели или дъятельно поддерживали на тогдашнемъ земельномъ рынкъ настоящую нгру въ крестьянъ и въ землю, благодаря которой населенныя имънія переходили изъ рукъ въ руки чуть не съ быстротой цінных бумагь на пынішней биржі. Способные наблюдать п размышлять изъ бояръ съ прискорбіемъ виділи, какъ въ этой нгръ одна за другой сокрушались боярскія и княженецкія вотчины, уцёлёвшія отъ московскаго погрома пли выслуженныя на московской службь, какъ крестьяне, посаженные на боярскую землю и обстроенные на боярское серебро, перебъгали на болье льготную землю богатаго монастыря. Потому монастырское землевладъние подвергается наиболье страстнымъ нападкамъ. Обличители не задумывались надъ причинами непомърнаго скопленія земельныхъ богатствъ за монастырями, падъ тымь, что землевладыльческая знать сама же много была виновата въ этомъ зят, на которое она такъ горько жаловалась, содыйствуя ему своими земельными вкладами, неоплатными займами подъ залогъ вотчинъ, своей хозяйственной неумѣлостью. Имъ нужно было не объяснить явленіе, а бросить тінь на него. Оть лукаваго врага діавола, пишеть Беспда, пошла эта новая ересь-инокамъ волостями съ крестьянами владъть, мірянъ судить, съ мірянъ всякія подати собирать, міръ слезить и изобижать, а въ обителяхъ «пьянство и сладость» заводить. Притомъ землевладъльческія заботы создавали тысную политическую связь монашества съ правительствомъ, заставляли монастыри, по выраженію того же памятника, «властей великородныхъ отъ царскаго сипклита» закупать дорогими подарка-

ми, обкрадывать царей лживыми челобитьями. За мірскія милости приходилось, конечно, поддерживать мірскую власть всімъ нравственнымъ авторитетомъ иночества. Поддерживая «нестяжателей» среди самого иночества, обличители съ радостію готовы были привътствовать секуляризацію церковныхъ земель въ чаяніп, что она разорвала бы эту опасную для боярства связь, дававшую московскому государю такого могучаго поборника. Потому же оппозиціонное боярство было и горячимъ противникомъ автокефальности Русской церкви: ея независимость отъ цареградскаго патріарха открывала туземной свѣтской власти свободный путь ко вмінательству въ церковныя діла. Это боярство было противъ подчиненія церкви государству, т. е. государю, продолжало и въ XVI в. считать русскаго митрополита канонически подсуднымъ только цареградскому патріарху п готово было предпочитать положение Греческой церкви при басурманскихъ царяхъ положенію Русской подъ покровомъ православныхъ государей, находя, что въ первой еще есть Богъ, если тамъ и злочестивая власть не вмѣшивается въ святительскія діла, намекая, что во второй уже ність Бога. Въ этомъ порабощеній церкви оно видёло мерзость запустёнія на мість свять, разрушение священныхъ законовъ, поругание уставовъ апостольскихъ, и винило въ томъ преимущественно современное духовенство. Зато и доставалось отъ титулованныхъ ревнителей этимъ «сквернымъ соборищамъ іереевъ Вельзевудиныхъ» и этимъ «вселукавымъ минхамъ, глаголемымъ осифдянскимъ», которые «простерты дежать», обнявшись съ своимъ богатствомъ, и потворствуютъ властямъ, чтобы сохранить и пріумножить его. Въ ихъ глазахъ заботливо высматривали каждую спицу, для чего впрочемъ п не нужно было особенно остраго зрвиія при тогдашнемъ нравственномъ состояніи духовенства: они и ереси вызвали своимъ поведеніемъ, и опустошили благодатныя сокровища церкви своимъ любостяжаніемъ. Когда монахи, съ грустью замѣчаетъ кн. Курбскій, стали любить стяжанія, особенно села съ деревнями, «тогда угасоша божественныя чудеса». Обличители не любили и новыхъ чудотворцевъ, прославленныхъ Русскою церковью, именно за то,

что они были «мужики сельскіе» и основали монастыри, быстро богатьвшіе вотчинами.

Весь этоть энтузіазмъ ожесточенія и брани любопытенъ только потому, что характеризуеть политическое настроеніе боярства. Онъ показываетъ, что классъ этотъ въ XVI вѣкѣ пе оставался равнодушнымъ зрителемъ того, что происходило вокругъ него и въ немъ самомъ. Напротивъ, онъ-слъдилъ за явленіями общественной жизни повидимому съ самымъ возбужденнымъ вниманіемъ и воспринималъ впечатлінія съ нервною раздражительностію. Государственный порядокь касался его ближе и больнье, чьмъ церковный; да и самый церковный порядокъ волновалъ его преимущественно по своей связи съ государственнымъ. Литературные органы боярства недовольны ходомъ дёлъ и въ государстве, какъ въ церкви; только ихъ сужденія объ этомъ выражались съ большею сдержанностью языка. Любопытна въ этомъ отношенін нѣкоторая разница между Вассіаномъ и кн. Курбскимъ. Они были представителями одного слоя, но разныхъ покольній боярства. Первый выросъ н началь дёйствовать еще при Иванё III, а къ этому Ивану оппозиціонное боярство и послів относилось мягче, чімь къ его преемникамъ, считало его добрымъ и до людей ласковымъ, дюбившимъ выслушивать возраженія и жаловавшимъ тёхъ, кто противъ него говаривалъ. Правда, князь Василій, въ иночествъ Вассіанъ, и люди его духа «высокоумничали» уже при Иванѣ, на что жаловался послъдній, «износили ему многія поносныя и укорпзиенныя словеса», что припоминаль послѣ его внукъ. Однако можно замътить, что политическій вопросъ еще не былъ возбужденъ тогда во всей своей силь, взаимное недовольство объихъ сторонъ не пропиталось еще всею горечью послъдующаго времени. Вассіанъ неохотно и осторожно касается подитическихъ явленій и все свое жесткое краснорьчіе обращаетъ на свою братію по иночеству, на «мужиковъ сельскихъ, утучнявшихъ себя христіанскими кровьми», вселукавыхъ мниховъ осифлянскихъ съ самимъ ихъ духовнымъ родоначальникомъ. Курбскій принадлежаль къ покольнію, которое выросло вмысть съ Грознымъ и начало дъйствовать около половины XVI въка.

Его вниманіе поглощено политическими явленіями и лишь мимоходомъ, кстати задіваетъ порой священническій чинъ, прежде всего, разумъется, тъхъ же «мниховъ многостяжательныхъ». При неодинаковомъ настроенін не слідуетъ забывать и разницу положенія, въ какомъ находились оба писателя. Курбскій п публицисты его времени и лагеря прежде всего были недовольны ходомъ управленія, отсутствіемъ правды въ судахъ, жестокостью правителей, ихъ пренебрежениемъ къ управляемымъ п къ общему благу. Въ этомъ они винили болѣе всего самихъ «державныхъ», которые «гръхъ ради нашихъ вмъсто кротости свиръпъе звърей кровоядцевъ обрътаются». Никакими риторскими языками не надъялись они изобразить всю настоящую бъду отъ «нерадънія державы» и другихъ пороковъ правительства, яркими чертами рисовали бъдственное состояніе всъхъ классовъ общества кромъ духовенства. Воннскій чипъ, дворянство, хуже пищихъ, лишенъ не только ратныхъ коней и надлежащаго вооруженія, но и дневной пищи; убожество его превосходить всякое описаніе. Купцы и крестьяне—кто не видить, какъ они страдають отъ непомърныхъ налоговъ и немилостивыхъ приставовъ: вотъ одну дань съ нихъ уже взяли, другую беруть, за третьей посылають, о четвертой уже помышляють. Люди отъ всёхъ этихъ мукъ бёгуть изъ отечества и пропадають безъ въсти, собственныхъ дътей отдають въ въчное холопство, сами на себя накладывають руки, давятся, топятся: горе заглушаеть въ нихъ лучшіе инстинкты человіческой природы, «естественное ихъ бытство». Недовольные наблюдатели указывали на зло еще болъе глубокое, происходившее отъ того же государственнаго нестроенія, на соціальную рознь, взаимную вражду общественныхъ классовъ: древній лукавый змій, строя козни нашей земль, высшихъ поставилъ внизу, «чины чиномъ обидники сотвори», заставиль единовърныхъ братій съвдать одинъ другого вмѣсто хлѣба. Обличителямъ чуялось, что все это не кончится добромъ, и они съ сомнъніемъ взиради на будущее своего отечества. Ни съ къмъ у насъ мира пътъ, съ грустью говориль въ 1524 году опальный Берсень, высказывая въ беседе съ Максимомъ Грекомъ свои опасенія за прочность,

за долгое стояпіе родной земли: всв намъ недруги, отовсюду брани, а все за наше нестроеніе. На Бога только и осталась надежда, заключалъ опъ, не чая никакого добра отъ правительства. Курбскому вся Русская земля кажется объятой словно страшнымъ пожаромъ, и онъ грозить властямъ близкою катастрофою: «горе грабящимъ и кровь проливающимъ и милести п суда не имущимъ во властехъ своихъ, занеже день отмщенія близъ есть!» Онъ даже предвъщаетъ царю близкій конецъ его династіп \*). Апокрифическая Бесида валаамскихъ чудотворцевъ вмъстъ съ появившимся до нея такимъ же апокрифическимъ Пророчествомъ Исаін также предвидить междоусобную брань и великія смятенія въ царстві, запустініе сель и городовъ: «земля станеть просторнье, а людей будеть меньше, и этимъ немногимъ людямъ на той просторной землъ жить будетъ негдъ; цари не удержатся на своихъ престолахъ и будутъ часто смъняться за свою царскую простоту, иноческіе гръхи и мірское невоздержаніе»; тогда праздники превратятся въ плачъ и прища въ слезное рыданіе; тогда запустіють церкви и при дверяхъ ихъ не сядеть убогій, потому что не будеть молящихся; тогда заплачеть земля о людской погибели, точно дівица красная, и на ея плачъ отзовутся слезами и море, и рѣки, и бездна преисподняя, и сами ангелы. Трудно решить, въ какой мфрф говорило здфсь разгоряченное тревогами времени воображение писателей и въ какой предчувствовали они дъйствительно скоро наступившія бідствія, очень похожія на ті, какія рисовались въ ихъ живомъ воображеніи, гибель династін, частую смѣну новыхъ царей, востаніе одного класса общества на другой, разруху государства. Во всякомъ случав у этихъ публицистовъ много земской скорби, патріотическаго сокрушенія о б'єдствіяхъ родной земли, которую они повидимому такъ горячо любили. Но изъ-подъ этой скорби иногда какъ будто

<sup>\*)</sup> Скорбя о бѣдствіяхъ, обрушившихся на Россію по винѣ царя, кн. Курбскій въ посланін 1579 г. напоминаєть ему гибель Саула съ его царскимь домомь и продолжаєть: «Не губи себя и дому твоего!... кровьми христіанскими оплывающій исчезнуть вскорѣ со всѣмъ домомъ». Сказ. кн. Курбскаго, 249.

певзначай прорвется фраза горькой досады на эту землю, которая давала такъ мало мъста ихъ завътнымъ идеаламъ. Подобно поздивишимъ стареобрядцамъ опи готовы были умиляться, какъ это ділаеть князь Курбскій въ одномъ изъ своихъ посланій, превосходно написанномъ, картиной благочестія, цвѣтущаго во «всей землѣ нашей Русской отъ края и до края», обиліемъ и благольніемъ Божінхъ храмовъ и монастырей, возможностью читать на родномъ языкѣ слово Божіе, ветхое и новое. Но они тотчасъ же старались оттынить эту картину изображеніемъ того, какъ неблагодарные современники, правители и управляемые, искажали это благочестіе. Набожные патріоты не забывали зам'єтить при этомъ кстати, что такое обиліе благодатныхъ даровъ писнослано странь совершенно незаслуженно, что «мы убогіе, мало изв'єстные древнимъ народамъ, заброшенные въ уголъ вселенной, благодатію Христовою не отъ дълъ призваны, не отъ добродътелей познаны», а такъ, даромъ, ни за что попали въ царство благодати. Можетъ быть, они и любили ее, эту землю убогихъ людей, но только развѣ какъ географическое пространство и много-много въ ея историческомъ прошломъ: современная дъйствительность только огорчала ихъ, а эти убогіе заброшенные люди возбуждали въ нихъ плохо скрываемое препебреженіе. Курбскій называеть свое покинутое имъ отечество «Святорусской землей», говоря о царѣ, ея губитель. Но когда пришлось ему разсказывать о своей братіи, о молодыхъ Лыковыхъ, которые попали къ польскому королю, по его повельнію, «яко сущаго святаго христіанскаго», обучены были шляхетскимъ наукамъ и языку римскому и потомъ по просьбѣ московскихъ пословъ возвращены были въ отечество, то эта Святорусская земля тотчасъ превратилась у него въ отечество «воистину неблагодарное и недостойное ученыхъ мужей, въ землю лютыхъ варваровъ». По его же разсказу, и цесарскій посоль Герберштейнъ, прівзжавшій въ Москву для заключенія союза противъ поганыхъ Турокъ, не успълъ въ своемъ дълъ «въ варварскихъ языщёхъ глубокихъ ради ихъ и жестокихъ обычаевъ».

Но если эти даровитые и много думавшіе люди были плохіе патріоты, то положеніе и обстоятельства обязывали ихъ

быть заботливыми и предусмотрительными политиками. Въ объединенной московской Русп тогда устанавливались государственный порядокъ и общественныя отношенія. Боярство должно было подумать о надежномъ обезпеченін своего положенія п своихъ интересовъ: оно могдо ихъ обезпечить теперь иди никогда. Въ его литературныхъ представителяхъ, такъ внимательно следившихъ за явленіями времени, накопилось такое количество пессимизма, они такъ много отрицали въ существовавшемъ порядкъ и съ такою силой, что у нихъ можно предполагать ясный, продуманный политическій пдеаль, который они желали бы поставить на мѣсто огорчавшей ихъ дѣйствительности. По ихъ литературнымъ трудамъ видно, что они много думали и говорили о томъ, какъ «государю устропти землю свою». Они дъйствительно высказывали свой планъ земскаго устройства, свою подитическую программу. Правда, это все лишь общія мысли, главныя основанія, что объясняется свойствомъ намятниковъ, въ которыхъ встрфчаемъ разсфянныя черты этого плана. Прежде всего люди боярской оппозиціи большіе консерваторы, неохотники до нововведеній, особенно такихъ, въ которыхъ винили великихъ княгинь пноземокъ: «лучие старыхъ обычаевъ держаться, говорилъ Берсень Максиму Греку, людей жаловать и старыхъ почитать». Они потому н сомнъвались, простоить ли долго Русская земля, что видъли въ ея государяхъ наклонность «перемънять старые обычан». Потомъ само собою предполагалось, что государи должны править землей, «всякія діла милосердно ділати со своими пріятели, князи и боляры и съ прочими великородными и праведными людьми мірскими». Это до такой степени предполагалось само собою, что публицисты не считали нужнымъ доказывать это, какъ порядокъ естественный и неизбѣжный. Точно такъ же предполагалось, что во главъ такого управленія, какъ руководитель его великородныхъ и праведныхъ орудій, долженъ стоять царь съ своимъ совътомъ: «царю, замъчаетъ валаамская Becnda, достоитъ не простовати, со сов $\pm$ тиками сов $\pm$ ть совъщавати о всякомъ дълъ, съ бояры о всемъ совътовати, кръпконакрѣнко думати». Одинъ авторитетъ выше думы государевыхъ

совътниковъ-слово Божіе: «а святымъ божественнымъ киитамъ, продолжаетъ *Беспда*, достоитъ царю всъхъ свыше совътовъ винмати и почасту ихъ прочитати». Но политическій порядокъ, согласный съ словомъ Божінмъ, у Курбскаго таковъ: «самому царю достоить быти, яко главь, и любити мудрыхъ совътниковъ своихъ, яко свои уды». Люди антимонашескаго, вассіановскаго направленія были противниками воинственнаго задора во вившней политикв, какъ Берсень скорбълъ о томъ, что ни съ къмъ у насъ мира нътъ, ни съ Литвой, ни съ Крымомъ, ни съ Казанью. Пусть укрѣпляются города избранными воеводами и могучими воинами, пусть царство соединяется «во благоденство» и распространяется отъ Москвы «сѣмо и овамо, всюду и всюду». Но цари должны держать свою область «не своею царскою храбростью, а царскою премудрою мудростью», не думая пріобрѣсти суетную славу «бранью и мужествомъ храбрости своея»: только невърные «тщатся на ратехъ на убійство и на всякую злобу своими храбростьми и тімъ хвалятся». Можетъ быть, даже мысль о земскихъ тяглыхъ людяхъ, такъ страдавшихъ отъ войнъ, была не безъ участія въ этихъ мирныхъ наклонностяхъ. Публицисты въ своихъ планахъ земскаго строенія не забывали положенія этихъ людей. Они возставали противъ жестокости правительства съ управляемыми, противъ его равнодущія къ ихъ благосостоянію: «а царемъ и княземъ, поучаетъ валаамская Беспда, достоитъ изъ міру всякіе доходы съ пощадою сбирати и всякія діла милосердно ділати». Въ ихъ политическихъ воззрініяхъ не замітно узкаго сословнаго эгонзма. Совсѣмъ напротивъ: они не только задумывались надъ положеніемъ и нуждами простого земскаго люда, но готовы были дёлиться съ нимъ даже правительственною властью. Доказывая Св. Писаніемъ, какими бъдствіями караеть Богь царей за «непослушаніе сигилитскаго сов'єта», Курбскій вслідь за тімь выражаеть такое возвышенное политическое положеніе: «Царь, аще и почтень царствомъ, а дарованій которыхъ отъ Бога не получиль, долженъ искати добраго и полезнаго совъта не токмо у совътниковъ, но и у всеиародных иеловик, попеже даръ духа дается не по богатству

вивинему и по силъ царства, но по правости душевной». Итакъ надменный родословный бояринъ призналъ и одобрилъ политическое явленіе XVI віка, которое своимъ демократизмомъ, казалось бы, должно было претить боярству, земскій совъть или сборъ «всъхъ чиновъ государства». Публицистъ боярскаго направленія, съ такимъ одушевленіемъ составившій валаамскую Беспду, по всей въроятности, писалъ послъ 1550 года, когда созванъ былъ первый такой соборъ. Кто-то, сочувствуя его воззрѣніямъ, сдѣлалъ къ его сочиненію приписку, прикрывъ ее именами техъ же чудотворцевъ. Здёсь, наставляя русскихъ царей и великихъ князей, какъ крѣнить своихъ воеводъ и войско и соединить во благоденство царство свое, авторъ предлагаетъ болве опредвленный планъ всесословнаго земскаго собора. Видно, какъ вопросъ о земскомъ представительствъ запималъ людей одинаковаго съ Вассіаномъ и Курбскимъ образа мыслей, и становится понятно, какъ въ правительствъ царя Ивана могла возникнуть мысль о такомъ соборъ. Во всякомъ случав люди этого круга не желали, чтобы боярству принадлежала монополія власти, и ихъ планъ земскаго совъта шелъ даже дальше дъйствительности: они хотъли, чтобъ этоть совыть быль постояннымь собраніемь, ежегодно обновляемымъ новыми выборами, а не созывался только въ особыхъ экстренныхъ случаяхъ. Публицистъ совътуетъ духовнымъ властямъ благословить царей и великихъ князей «на таковое діло благое, на единомысленный вселенскій совіть, и съ радостію царю воздвигнути и отъ вейхъ градовъ своихъ и отъ увздовъ градовъ твхъ, безъ величества и безъ высокоумной гордости, съ христоподобною смиренною мудростію, безпрестанно всегда держати погодно при себѣ ото всякихъ мъръ (чиновъ) всякихъ людей и на всякъ день ихъ добрѣ и добрѣ распросити царю самому про всякое дёло міра». Пользуясь указаніями этихъ совътныхъ людей и постоянно имъя при себъ «разумныхъ мужей и добрыхъ, надежныхъ приближенныхъ воеводъ (думу)», царь самъ узнаеть все, касающееся правленія, и будеть въ состояніи удержать подчиненныя власти, воеводъ и приказныхъ дюдей, отъ взятокъ и всякой неправды, «и объявлено

будеть тёми людьми всякое дёло предъ царемъ, да правдою тою держится во благоденстве царство его» \*).

Можно признать возвышенными всё эти политическія возэрвнія; но въ нихъ одно неожиданно. Бояре, эти «разумные мужи и добрые, надежные воеводы», постоянно находились при царѣ и правили вмѣстѣ съ нимъ. Своимъ участіемъ въ управленін они готовы были дёлиться съ другими классами общества. Для ихъ литературныхъ представителей правительственное значеніе боярства было не столько политическою мечтой, сколько естественнымъ историческимъ фактомъ; но они не могли не знать, что это факть не безспорный и далеко не обезпеченный достаточно. Они ненавидёли «русскихъ писарей», дьяковъ, людей изъ поповичей или простаго всенародства, по выраженію Курбскаго, за то, что они не безъ успѣха оспаривали у боярства его правительственное вліяніе. Эти публицисты жестоко нападали на осифлянское монашество, которое еще усившиве оспаривало у бояръ монополію крупнаго привилегированнаго землевладенія и которому они приписывали всякія абсолютистскія «шептанія» царямъ, совѣты править не такъ, какъ они правили досежь. Между боярами ходиль разсказь о совыть, какой даль царю въ 1553 г. бывшій епископъ Вассіанъ въ отв'ять на вопросъ, какъ ему царствовать: «если хочешь быть самодержцемъ, не держи совътниковъ умнъе себя, потому что ты всъхъ лучше, и тогда будень твердъ на царствъ». Пусть это была политическая легенда и пусть Курбскій называль сов'єть Вас-

<sup>\*)</sup> Сказанія кн. Курбскаго, въ разныхъ мѣстахъ. Его же три посланія въ Правосл. Собесѣдн. 1863 г., ч. 2. Полемич. сочиненія Васс. Натриклева тамъ же, ч. 3. Преніе митр. Даніила съ старцемъ Васьяномі въ Чтен. Общ. Ист. и Др. Р. 1847 г. № 9. Отрывокъ слѣдств. яѣла объ Ив. Берсент въ Акт. Арх. Эксп. І, № 172. Выдержки изъ Беспды валаамскихъ чудотворцевъ приведены по списку въ рукоп. Соловецк. библ. № 609 (позднѣйшая передѣлка ея по неисправному списку напечатана въ Чтен. Общ. Ист. и Др. Р. 1859 г. кн. 3). Мѣсто о земскомъ соборѣ приведено по другому списку той же библ. въ статьѣ А. С. Павлова въ Правосл. Собес. 1863 г., ч. 1, стр. 304 Беспда весьма тщательно издана по многимъ спискамъ гг. Дружсининымі и Дъяконовымі.

сіана силлогизмомъ сатанинскимъ: однако, значить, уже существовала мысль о возможности обойтись безъ бояръ въ управленін; по крайней мірь сами бояре такъ толковали это сказаніе. Но въ изложенныхъ взглядахъ писателей боярскаго паправленія заключалась повидимому вся политическая программа боярства. Она шла немного дальше дъйствительности, немного новаго прибавляла къ тому, чѣмъ уже владѣло боярство, и не предлагала никакихъ средствъ обезпеченія того, чъмъ оно обладало, отъ произвола сверху или притязанія снизу. Помысла объ этомъ не замътно у публицистовъ XVI въка. Ихъ мысль не попадала даже въ кругъ тѣхъ политическихъ отношеній, которыя такъ просто и ясно понимали исковичи. «У насъ, говорили они московскому нослу на вѣчѣ въ 1510 году, съ великими князьями крестное цълование положено: намъ не отойти отъ своего государя ни въ Литву, ни къ Нъмцамъ, а ему насъ держать по старинѣ въ добровольи; нарушимъ мы крестное цѣлованіе—на насъ гнѣвъ Божій, гладъ и огнь и потопъ и намествіе поганыхъ, а нарушить его государь нашъ-на него тоть же обыть, что и на насъ». Московскіе публицисты ограничивались простымъ указаніемъ нормальнаго порядка политическихъ отношеній, какъ будто этотъ ихъ порядокъ ни съ какой стороны не подвергался спору, какъ будто никому не приходили въ голову ни сатанинскіе сплдогизмы, ни помыслы о томъ, пельзя ли изъ камней создать чадъ Аврааму.

То же самое встрѣчаемъ, переходя отъ политическихъ идей боярства къ его политической практикѣ въ XVI вѣкѣ. Дума, гдѣ сидѣли вожди его, давала властные отвѣты на текущіе вопросы законодательства. Наблюдатель, знакомый съ тактикой господствующихъ классовъ въ другихъ странахъ и въ другія времена, поразится недостаткомъ политической предусмотрительности или излишкомъ политической безпечности въ московскомъ боярствѣ XVI в. Впродолженіе большей части этого вѣка оно занимало выгодное положеніе въ государствѣ; но не видно, чтобъ оно чувствовало потребность оградить выгоды этого положенія рядомъ законовъ и учрежденій отъ слу-

чайностей, которыя предвидѣли его же литературные представители. Оно не пытается сдёлать это даже тамъ, гдё повидимому стопло лишь ступить одинъ шагъ впередъ, чтобы закръпить выгодные факты обычными предосторожностями права. Въ этомъ отношенін, разсматривая діятельность боярства издали, гдв становятся неуловимы мелкія условія, ежедневно на нее вліявшія, наблюдатель найдеть въ ней много важныхъ недосмотровъ, устранить которые повидимому такъ легко было боярамъ XVI в. при ихъ политическихъ средствахъ. Съ особенною любовію бояре разработывали свое м'єстничество. Это понятно: оно имъло для боярства большую политическую цъну, какъ средство охраны его служебныхъ и правительственныхъ преимуществъ, и можно сказать, что во весь XVI вѣкъ это было единственное падежное и признанное средство. Но казалось бы, что бояре должны были дорожить имъ лишь настолько, пасколько оно ограждало выгоды ихъ положенія, и что они будуть развивать ту его сторону, которая ділала его такимъ охранительнымъ средствомъ. Случилось напротивъ: съ этой именно стороны въ немъ оставались существенные пробѣлы, хотя въ XVI вѣкѣ оно уже успѣло сложиться въ стройную, законченную систему отношеній служилыхъ лицъ и фамилій. Сословное оборонительное значение этой системы держалось на ея связи съ управленіемъ, гдѣ лица согласно съ ней размѣщались по должностямъ. Въ XVI в. еще очень много значилъ въ управленіи чинъ: отъ него зависьли прежде всего должность, занимаемая лицомъ, потомъ размъръ номъстнаго и денежняго оклада жалованья. Мъстипчество не установило постояннаго и точнаго отношенія породы къ службѣ, іерархін родословной къ іерархіи чина и должности. Длинная л'єствица служебныхъ чиновъ городовыхъ, столичныхъ и думныхъ образовалась въ связи съ соціальнымъ происхожденіемъ разныхъ слоевъ служилаго класса, въ составъ котораго внесли свои вклады вев части русскаго общества отъ крестьянъ и холоповъ до потомковъ владътельныхъ князей. У каждаго слоя была на этой лъствиць «своя степень», свой какъ бы наслъдственный рядъ чиновъ, выслуженныхъ предками и опредълявшихъ раз-

мвръ доступной людямъ этого слоя служебной чести: провинціальный дворянинь р'єдко дослуживался до стольничества, съ котораго начиналъ службу сынъ родовитаго боярина. Но чинъ не вводился, какъ пеобходимый коэффиціенть, въ вычисленіе мъстинческихъ величинъ: опъ былъ только показателемъ, а не производителемъ знатности. Въ этомъ смыслѣ родовитые люди говорили, что ихъ отцы и діды знатны были и во всіхъ государевыхъ чинахъ бывали. Это и помогало разрыву первоначальной связи генеалогіи съ чиноначаліемъ. Родовитому человѣку «сказывали» высокій чинъ, когда онъ достигалъ приличныхъ для того лътъ; но высокій чинъ, сказанный неродовитому человъку, не дълалъ его родовитымъ, потому что мъстническое отвечество переходило отъ отцовъ къ дътямъ, а не наоборотъ: отцы не становились выше отъ чиновнаго возвышенія потомковъ. Вотъ почему родные неродовитой царицы, пожалованные въ бояре, не ходили въ думу, по свидътельству Котошихина: имъ петдѣ было сѣсть тамъ; ниже другихъ бояръ «сидѣть стыдно, а выше не умѣть, потому что породою не высоки». Родословная знать не раздвигалась, когда къ ней приходили новые люди. Съ инми поступали такъ же, какъ поступаютъ въ плотно застроенной деревнъ съ новымъ поселенцемъ: ставь избу на концѣ порядка, а въ серединѣ негдѣ. Противъ такихъ вторженій со стороны, противъ «заїздовъ» и была направлена своеобразная московская форма мъстничества: оно выработалось среди продолжительнаго прилива знатныхъ слугъ въ Москву, которые то-и-дѣло разрывали ряды боярства, становясь въ нихъ по личному уговору съ княземъ. Но бывали случан и обратнаго порядка: въ иной знатной семь меньшой брать попадаль въ бояре, а большой оставался ниже; потомки послъдняго почему-либо также не поднимались и даже опускались изъ столичныхъ чиновъ въ провинціальные, «служили съ городомъ». Про такихъ неудачниковъ говорили, что они «пришли въ закосивніе, отечество свое истеряли» за бъдностью или «недослуженіемъ». Тогда младшіе, но «добрые» родичи били челомъ на свою захудалую братію, чтобы въ отечеств'я ею не считаться и тымъ себя не «худить». Такъ іерархія породы съ

обоихъ концовъ расходилась съ іерархіей чиновъ: чиновное возвышеніе неродовитаго не ділало его родовитымъ, но чиновное понижение знатнаго могло выкинуть его изъ знати. Точно такъ же не существовало точнаго и постояннаго отношенія породы къ правительственной должности. По смыслу мъстичества, какъ понимало его само правительство, считаться мъстами можно было только тогда, когда «кого съ къмъ пошлютъ вмъстъ на государеву службу за однимъ дъломъ». Это значило, что мѣстническій моменть наступаль только при встрѣчѣ лицъ на службъ по одному въдомству, когда между ними возпикали отношенія должностнаго подчиненія и соподчиненія. Потому должность имъла значение въ мъстническомъ счетъ не сама по себъ, а только какъ одно изъ средствъ для опредъленія этихъ отношеній, какъ ихъ знаменатель подобно чину. При царъ Михаилъ назначили Шереметева вторымъ рындой вмъстъ со знатнымъ выходцемъ изъ Крыма кн. Сулешовымъ. На этотъ церемоніальный пость назначали и знатныхь, и незнатныхь людей. Но Шереметева занималь не пость, а только отношеніе къ лицу, рядомъ съ которымъ его поставили. У Сулешова, какъ иноземца, въ Москвѣ не было отечества, наслѣдственнаго служебнаго положенія. Для Шереметева возникаль случай, мъстническій прецеденть, и онъ биль челомъ государю: «въ томъ твоя государева воля, какимъ ты его Сулешова ни учинишь, намъ все равно, только бы нашему отечеству впредь порухи отъ того не было». Къ самой должности родословный человъкъ былъ равнодущенъ: онъ ревниво слъдилъ только за своими отношеніями къ другимъ по должности. Разум'єстся, должностныя назначенія различались по своей важности: большихъ людей не назначали городничими или сотенными головами, т. е. ротными командирами, какъ теперь не назначатъ на подобный пость тайнаго совътника или генерала. Но эта разница была практическая, не принципіальная: такое назначеніе сравняло бы родовитаго человіка съ людьми «обышными» или «худыми», обыкновенно занимавшими такія неродословныя мѣста. Но съ мѣстнической точки зрѣнія нельзя было ничего возразить противъ назначенія худороднаго человѣка на самую

высокую государственную должность, лишь бы родовитые люди не былину него въ должностномъ подчинении.

Воярство какъ будто не чувствовало опасности, какою грозиль ему этоть недостатокь связи містническаго порядка съ тогдашнею табелью должностей и ранговъ. Пока хранились еще свъжія преданія удъльной старины, а кругъ неродовитыхъ дъльцовъ не успълъ сложиться, высшіе чины и должности принадлежали родословной знати. Но когда эти преданія стали выдыхаться, а этоть кругь «въ службу поспъль», тогда очистился путь къ высокимъ чинамъ и для неродовитаго новика: царь, жалуя его въ окольничіе или даже въ бояре, не оскорблялъ генеалогической гордости знати, не спутывалъ ея затверженныхъ мѣстническихъ вычисленій, потому что чинъ не вводилъ пожалованнаго въ родословную знать. Между тъмъ по чину новикъ получалъ и высокій пом'єстный и денежный окладъ, п высокую должность, никого не задъвая, не сталкиваясь съ родословнымъ человѣкомъ. Для этого старались увеличивать количество такихъ должностей, которымъ другъ до друга «дѣла не было» или которымъ приказывали «быть безъ мъстъ», не считаться старшинствомъ. Царь прикажетъ и приказъ проведеть черезъ думу, чтобы воеводы сторожеваго и ліваго полковъ были всегда безъ мъсть. Согласно съ тъмъ въ сторожевой цолкъ вторымъ назначатъ дъльца Д. О. Карпова, а въ низшій лівый вторымъ же болье родовитаго князя А. П. Охлябинина. Последній по старой привычке забьеть челомъ объ отечествъ, что «ему въ лъвой рукъ въ другихъ для Карпова быти не мочно». На это изъ Москвы ему шлють выговоръ оть царя: «не дуруй! въдаемъ мы своихъ холопей, на свою службу посылаемъ, гдъ кому пригоже быти; а тъ полки давно приговорены посылати безъ мѣстъ». Благодаря этому, пока родовитые бояре учитывали другъ друга предками, занимались своей ариеметикой прошедшаго, изъ ихъ рукъ незамътно стала ускользать власть надъ настоящимъ. Родословная знать получала свои обычные чины, полковыя и другія назначенія, а для дёлъ новыхъ, ей непривычныхъ, вызываемыхъ новыми потребностями государства, выдвигались съ высокими чинами

«люди обышные», неродословные. Въ XVII в. іерархія породы расходится все дальше съ іерархіей заслуги и выслуги; послъдняя становится все болье дыйствительной административною силой, а первая, какъ минологическій символъ, потерявшій житейское значеніе, превращается въ парадъ, въ археологичеобремененіе придворнаго церемоніала. Подлѣ боярской аристократіи выступала дьячья и дворянская бюрократія. Въ 1579 г. бояре и воеводы московской арміи, перессорившись изъ-за мъстъ, замялись и не пошли на непріятельскій городъ по наказу. Царь, «кручинясь», присладъ дьяка и дворянина, приказавъ имъ промышлять своимъ дѣдомъ мимо воеводъ, а воеводамъ быть съ ними. Этотъ случай-предзнаменованіе, наглядное изображеніе посл'єдующей судьбы боярства: пока бояре, не дълая дъла, спорили о мъстахъ, царь прислалъ дыяка да простаго дворянина съ приказомъ дёлать дёло мимо ахин и при нихъ.

Ту же безпечность или непредусмотрительность можно замътить и въ дъятельности боярской думы, точнъе, въ порядкъ ея дълопроизводства. Отъ удъльнаго времени дума наслъдовала порядокъ законодательства по докладу снизу. Тогда управитель отдъльнаго въдомства докладывалъ князю дъло, котораго самому почему-либо «вершить было не мочно», и тотъ рѣшалъ его съ боярами. Такимъ путемъ, разрѣшеніемъ частныхъ случаевъ, административныхъ затрудненій, перенесенныхъ къ князю снизу, преимущественно и создавался правительственный и общественный порядокъ въ княжествъ удъльнаго времени. Этотъ путь оставался обычнымъ п теперь и быль даже утвержденъ Судебникомъ 1550 года, по которому новые вопросы, не предусмотрѣнные закономъ, разрѣшались «съ государева докладу и со всёхъ бояръ приговору», то-есть возбуждались докладомъ на государево имя изъ того или другого въдомства. Иногда въ особо важныхъ дёлахъ починъ шелъ сверху, отъ самого царя. Любопытное положение создавалось для думнаго боярства такимъ порядкомъ законодательства. Впродолжение XVI в. дума стоить среди потока дёль самаго важнаго, учредительнаго свойства: кладутся или закрѣпляются основы государ-

ственнаго порядка; возникаютъ или устрояются раньше возникшія учрежденія, которыя становятся самыми діятельными колесами правительственной машины; на цёлые вёка опредёляются положение и взаимныя отношения классовъ общества. Всв эти важныя дёла проходять черезь думу, ею разсматриваются и ръшаются. Но не она возбуждаетъ и ставитъ вопросы обо всемъ этомъ; боярскаго почина въ этой устроительной работъ не замѣтно. Все это идетъ откуда-то сверху или снизу; бояре только слушають да приговаривають и приговаривають большею частію обдуманно, въ интересъ земскаго блага, какъ его тогда понимали. Привычки или желанія самимъ возбуждать законодательные вопросы, не дожидаясь, пока ихъ доложить начальникъ какого-нибудь приказа или самъ царь прикажетъ сидъть объ нихъ, этого не обнаруживаетъ дума бояръ. Между тьмъ у боярства, въ ней сидъвшаго, было много интересовъ, не обезпеченныхъ закономъ, много вопросовъ еще не разрѣшенныхъ, до которыхъ было мало дёла отдёльнымъ приказнымъ докладчикамъ \*).

Итакъ напряженіе политической мысли, замѣтное въ боярской средѣ по ея литературнымъ представителямъ, не привело въ XVI в. къ подробно разработанному плану государственнаго устройства, въ которомъ были бы полно и послѣдовательно выражены и надежно обезпечены политическія притязанія класса. Боярство какъ будто не понимало ни возможности, ни надобности этого. Въ его рукахъ была власть; но и въ его правительственной практикѣ не замѣтно сословнаго направленія, стремленія законодательнымъ путемъ провести и упрочить свои политическія права. Бояре какъ будто вполнѣ полагались на свое будущее въ увѣренности, что оно и безъ ихъ усилій послушно охранитъ всѣ удобства ихъ настоящаго, сбережеть ихъ навсегда «великими и сильными во Израили», по выраженію ки. Курбскаго. Московскій государственный порядокъ, казалось, строился боярскими руками, по не во имя боярскихъ интере-

<sup>\*)</sup> Царств. книга, стр. 337. Чтен. въ Общ. Ист. и Др. Росс. годъ III, № 7 (дѣла о мѣстничествѣ). Соловъева, Ист. Росс. IX, 365 и сл. (по 2-му изд.). Разр. кн. въ Моск. Арх. мин. ин. д. № 99/434, л. 321.

совъ. Боярство XVI в. является какой-то аристократіей безъ вкуса къ власти, безъ умѣнія или охоты вліять на общество, знатью, которую больше занимали взаимные счеты и ссоры ея членовъ, чѣмъ отношенія къ государю и народу, какъ ея литературнымъ представителямъ лучше удавались политическія пророчества, чѣмъ политическіе планы.

## Глава XV.

На ряду съ особенностями политическаго положенія боярства въ XVI в. состояніе народнаго хозяйства было одною изъ главных причинъ его равнодушія къ расширенію и обезпеченію своихъ политическихъ правъ.

Это равнодушіе тѣсно связано съ общимъ вопросомъ о политической судьбѣ московской боярской аристократіи. Иноземные наблюдатели уже вскорѣ послѣ смерти Грознаго признавали положеніе дѣлъ въ Московскомъ государствѣ безнадежнымъ въ смыслѣ боярскихъ притязаній, считали боярство безсильнымъ умѣрить власть московскаго государя, и XVII вѣкъ
оправдалъ эти предположенія.

Почему же политическое значение этого боярства было такъ скоротечно и отчего Московское государство не вышло аристократическимъ? Казалось бы, весь аппарать аристократическаго порядка быль уже готовъ, когда это государство устроялось: родовитыхъ фамилій съ титуломъ и безъ титула накопилось въ Москвѣ даже больше, чѣмъ сколько было нужно; между ними уже установился извѣстный іерархическій распорядокъ, признанный самимъ государемъ; въ средѣ ихъ не было недостатка ни въ правительственныхъ преданіяхъ, ни въ привычкѣ къ власти; наконецъ, имъ была открыта обширная практика власти, потому что московскій государь преимущественно изъ нихъ набиралъ личный составъ высшаго управленія, военнаго и гражданскаго.

Нѣкоторыя особенности московскаго боярства, пе рѣшая этого вопроса, указываютъ путь къ его рѣшенію. Легко, во-пер-

выхъ, замътить, что многочисленное и блестящее боярство Москвы явилось довольно случайно, составилось довольно искусственно и частію даже насильственно: вѣдь Москва не имѣда бы такого боярства, еслибъ не совершила такого успѣшнаго и повальнаго упраздненія самостоятельныхъ містныхъ правительствъ, существовавшихъ на Руси. Такимъ образомъ политическая сила, стёснявшая власть московскаго государя, создана была успъхами самой этой власти. Но башмачникъ изъ Пуату, понавшій въ армію Вильгельма Завоевателя и уцёлёвшій при Гастингев, еще случайные водворился въ Англіи; это однако не пом'вшало его потомку съ большою настойчивостью пользоваться политическими правами англійскаго джентльмена. Почему Рюриковичъ, въ нѣкоторомъ смыслѣ принцъ крови, изъ великаго или удъльнаго князя превратившись въ московскаго боярина, не имълъ политической судьбы англійскаго барона? Развивая ту же самую мысль, можно отмътить и другую особенность московскаго боярства. Въ западной Европъ аристократіи обыкновенно создавались изъ верхняго слоя общества завоевателей, а въ Московскомъ государствъ цвътъ боярства составился изъ людей, которые или предки которыхъ подверглись завоеванію, вооруженному или дипломатическому, изъ князей, сведенныхъ съ своихъ престоловъ или поспъшившихъ сойти съ нихъ, не дожидаясь, пока ихъ сведутъ. Въ Москвъ именно отъ того и явилось слишкомъ много знатныхъ, что тамъ собрадось черезчуръ много павшихъ и побъжденныхъ. Но эта черта можеть дать больше матеріала для назидательныхъ размышленій объ проніп исторіи, чѣмъ для научнаго объясненія историческаго факта. Не больше даетъ въ этомъ отношении и то обстоятельство, что боярская знать не жила по своимъ вотчиннымъ усадьбамъ, какъ бароны жили по своимъ замкамъ, а тъснилась въ столицъ, нодъ рукою у государя, которому такъ легко было достать, кого ему нужно было для расправы. Иностранцы, наблюдавшіе политическую жизнь Москвы въ XVI и XVII в., высказывали мысль, едва ли внущенную имъ туземными политиками, бывшую скорве плодомъ ихъ собственныхъ соображеній, будто московскіе государи заставляли своихъ бояръ жить въ Москвъ съ цълью лишить ихъ возможности составлять политическіе заговоры, которые они будто бы легко могли устроять въ своихъ деревняхъ, имъя подъ рукой подвластныхъ и преданныхъ имъ людей \*). Извѣстно, что было много другихъ менъе макіавелевскихъ причинъ этого землевладъльческаго абсентеизма московскихъ бояръ. Но отъ чего бы онъ ни происходиль, указывая на него, не слъдуеть забывать, что прежняя изолированная жизнь князей по удёламъ не спасла же ихъ отъ руки московскаго государя, не смотря на ихъ удёльные полки. Гораздо важнъе то, что московскому боярству, не смотря на его скученность въ Москвѣ, на жизнь вмѣстѣ, какъто не удавалось сомкнуться въ плотную и единодушную корпорацію, проникнуться сознаніемъ сословныхъ интересовъ и пріобръсти привычку дъйствовать дружно во имя этихъ интересовъ. Бояре гораздо больше, кажется, думали о своихъ личныхъ и фамильныхъ счетахъ, чемъ о средствахъ упрочить свое политическое положение. Но этимъ соображениемъ вопросъ только развивается, а не разрѣшается: когда спрашивають, почему политическое положение боярства было такъ непрочно, почему этому классу не удалось расширить и обезпечить свое значеніе въ государствъ, то прежде всего и желають знать, почему онъ не успълъ сомкнуться въ такую корпорацію, проникнуться такимъ сознаніемъ и т. д.

Все это приводить къ мысли, что въ политической судьбъ московскаго боярства встрътились нъкоторыя важныя затрудненія или противорьчія, связанныя съ ходомъ и складомъ всей народной жизни.

Выясненію этихъ затрудненій и противорічій можетъ помочь сопоставленіе московской боярской думы съ государственнымъ совітомъ великаго княжества Литовскаго. Этотъ совіть, паны-рада, какъ онъ тамъ назывался, получилъ окончательный складъ почти въ одно время съ московской боярской думой, приблизительно въ столітіе съ половины XV в.

<sup>\*)</sup> Oneapiü, km. III, rn. 18: "damit sie nicht, wenn sie auff ihren Gütern bey ihren Unterthanen wohneten, etwa eine Conspiration wider ihr Zaar vornehmen möchten".

до половины XVI в., при великихъ князьяхъ Казимиръ и его сыновьяхъ Александръ и Сигизмундъ І. Литовская рада, какъ и московская дума, имѣла аристократическій составъ; только ея члены выходили изъ болбе теснаго круга какихъ-нибудь 50 знатныхъ фамилій. Литовскій панъ радный и внъ рады имѣлъ прочное общественное и политическое положеніе: онъ обыкновенно принадлежалъ къ числу крупнѣйшихъ землевладъльцевъ въ государствъ; притомъ наиболъе вліятельный слой въ составѣ рады, «переднюю» пли «напвысшую» раду, образовали главные областные управители, воеводы, каштеляны и старосты, къ которымъ примыкали гетманы, маршалки земскій и дворный, канцлеръ и другіе сановники центральнаго управленія; въ силу того и другого значенія, землевладільческаго и административнаго, они и получали мъсто въ радъ. Такимъ образомъ экономпческія и административныя нити містной жизни были въ ихъ рукахъ, и рада служила для нихъ только проводникомъ, а не источникомъ ихъ политическато вліянія. Ея члены были не простые государственные совътники, а дъйствительные правители. Они собственно и составляли правительство, вели все центральное управленіе и такъ какъ преобладающее значение между ними имѣли воеводы, каштеляны и старосты, то рада была въ значительной мъръ совътомъ областныхъ правителей, правившихъ изъ центра. Дъленія на чины, подобные московскимъ боярамъ, окольничимъ и думнымъ дворянамъ, въ радъ не замътно: ея члены различались по значенію занимаемыхъ ими должностей и носимыхъ ими званій. М'єсто въ рад'є связано было съ изв'єстной правительственной должностью, «урядомъ», или съ придворнымъ званіемъ. Государь жаловалъ должности и званія, сообразуясь не только съ знатностью жалуемаго дица, т. е. съ значеніемъ его предковъ, но и съ его личными заслугами и качествами, «годностью». При отсутствіи чинопропзводства существовало служебное движение съ одной должности на другую, высшую, хотя должности и званія обнаруживали уже наклонность стать пожизненными, давались иногда «до живота». Неравенство должностей и званій выражалось въ порядкі разміщенія членовъ

рады на засъданіяхъ. Но это размъщеніе не было похоже на московское мъстничество: личной заслуженности жертвовали обычнымъ порядкомъ радныхъ мѣстъ и самыхъ должностей, какъ и служившей ему основаніемъ генеалогической знатностью. Кн. К. И. Острожскій, какъ староста луцкій, долженъ былъ занимать въ радъ седьмое свътское мъсто, но за свои заслуги сидъть на четвертомъ и съ него по новой должности перемъстился на второе. Потомъ для пользы службы понадобилось назначить его на должность третьяго мѣста; но въ радѣ онъ заняль первое, потёснивъ нёсколько пановъ, более или не менње его родовитыхъ и богатыхъ. Очевидно, родовитость не была единственнымъ и даже главнымъ знаменателемъ политическаго значенія пана раднаго \*). Уже въ половинь XV в. привилеемъ 1447 г. крестьяне служилыхъ землевладъльцевъ Литовскаго государства освобождены были отъ податей и повинностей великому князю, а самимъ владъльцамъ дано право суда надъ ихъ крестьянами. При Сигизмундъ I фамиліи, изъ которыхъ выходили паны радные, ставили значительно большую половину всего количества ратниковъ, какое ставили вев остальные землевладыщы государства. Въ то же время панырада руководила великими вальными сеймами, брада на себя законодательный починъ, дружно отстаивала свои вольности и интересы своего государства противъ Поляковъ и даже собственныхъ господарей, а по привилеямъ 1492 и 1506 г. пріобрѣла политическія права, обезпечившія ей широкое и обязательное для государя участіе въ законодательствъ и управленін. Такъ политическое значеніе пановъ-рады составилось посредствомъ сложнаго сочетанія разнообразныхъ элементовъ генеалогическихъ, экономическихъ, политическихъ и нравственныхъ. Главная сила ея заключалась въ томъ, что она состояла изъ крупивишихъ и автономно-привидегированныхъ землевладъльцевъ, руководителей центральнаго и областнаго управленія, и принимала закономъ укрѣпленное шпрокое участіе въ законодательствъ.

<sup>\*)</sup> Г. Любавскаго, Литовско-русскій сеймь, стр. 342 и сл.

Московскіе бояре хорошо знали литовскую раду и въ перепискъ съ ней даже сами себя звали «радой» своего государя. Но московская боярская дума мало похожа была на эту раду по своему политическому значенію, какъ и по должностному составу.

В. кн. Василій III не дов'ряль боярамь; его сынь считалъ ихъ опасными врагами своей династіи. Оправдывало ли боярство XVI в. это недовъріе одного государя и эту бояробоязнь другого? Въ чемъ заключалась политическая сила этого класса и была ли у него дъйствительная политическая сила? Судебникъ 1550 г. устанавливалъ участіе боярскаго совъта въ законодательствъ, только какъ одинъ изъ моментовъ законодательнаго процесса; но никакой даже столь же осторожный законъ не формулировалъ и не обезпечивалъ политическаго положенія всего класса, изъ котораго набирался боярскій совътъ. Нъкогда бояре имъли кой-какія юридическія обезпеченія. Въ XIV и XV в. владътельные князья въ своихъ договорныхъ грамотахъ признавали служебную свободу и вотчинную неприкосновенность своихъ бояръ и вольныхъ слугъ. Отдёльныя лица изъ княжья и боярства и даже цёлыя фамильныя гнёзда, поступая на службу къ московскимъ государямъ, заключали съ ними письменные договоры, какъ это сделали, напримеръ, всѣ князья ярославскіе въ 1463 г. Въ силу этихъ соглашеній служилые князья сохраняли за собою свои вотчины или ихъ значительныя части, продолжали тамъ судить и править по старымъ отеческимъ законамъ, имъли свои дворы, свое войско. Но время, измѣняя положеніе дѣлъ, измѣняло и людскія отношенія. Служебная свобода пала сама собой съ исчезновеніемъ независимыхъ княжествъ, когда московскому государю стадо не съ къмъ договариваться на правахъ равноправныхъ родичей и служилому человѣку стало некуда отъѣхать съ московской службы за отсутствіемъ другихъ независимыхъ русскихъ дворовъ. Постепенное включение удбльныхъ служилыхъ людей съ ихъ землями въ общій военный строй объединеннаго государства и особенно уравнительная разверстка службы по землевладенію после собора 1550 г. и отмены кормленій лишили

бывшихъ удъльныхъ князей и войска, и значительной, если не большей части земель, на которыя они еще сохраняли удъльныя вотчиныя права, потому что ихъ вольные слуги, владівшіе землями въ ихъ вотчинахъ, введены были съ этими землями въ общій составъ государевыхъ служилыхъ людей, причемъ и сами они вошли въ этотъ же составъ, превратившись изъ военныхъ союзниковъ московскаго сюзерена въ простыхъ служилыхъ его подданныхъ. Начатая Иваномъ III п завершенная его внукомъ мъстная перетасовка княженецкихъ иміній, заміна родовыхъ вотчинъ жалованными поставила множество князей и бояръ въ положение пришельцевъ на чужбинь, въ непривычную обстановку, безъ фамильныхъ связей съ мъстнымъ населеніемъ. Всь служебныя обезпеченія, уцьлівшія отъ владітельной удільной старины и московскихъ договорныхъ правъ, сложились въ мъстничество, въ систему московскихъ служебныхъ отношеній, унаслідованныхъ боярскими фамиліями, титулованными и простыми, отъ предковъ, при которыхъ впервые устанавливались эти отношенія. Мъстничество представляло не политическую опасность, но дъйствительное правительственное затруднение для московскаго самодержца, ежеминутно стъсняя его въ самой важной и чувствительной его прерогативъ, въ подборъ исполнителей, въ составленій персонала гражданскаго и особенно военнаго управленія. М'єстничество было созданіемъ обычнаго права, бытовымъ установленіемъ, а не законодательнымъ институтомъ: законодательство не устанавливало его основъ, а только регулировало его последствія и способы практическаго примененія, причемъ только стъсняло его. Но это не ослабляло силы п значенія обычая. Это была сословная стачка родовыхъ понятій и фамильныхъ преданій, тімъ боліве дружная и упрямая, что она поддерживалась интересомъ, одинаково всёмъ близкимъ и всьми живо понимаемымъ, родовой честью, т. е. взаимной завистью дицъ и фамилій. И надобно отдать справедливость московскому боярству: въ мъстническихъ счетахъ оно проявило энергію и стойкость, какихъ у него никогда не хватало на защиту интересовъ болбе высокаго качества. «За мъста наши отцы помирали», говорили бояре XVII в. Петръ Великій не даромъ называль мѣстничество «зѣло вредительнымъ и жестокимъ обычаемъ, который какъ законъ почитали».

Коренная сила мъстничества заключалась въ косности политическаго мышленія самого боярства, не ум'євшаго отр'єшиться отъ отеческихъ преданій при измѣнившихся обстоятельствахъ. Другую опору давала боярству косность мышленія всего общества, во главѣ котораго оно стояло, какъ правящій классъ. Многіе вѣка бояре, «мужи думающіе», помогали русскимъ государямъ править Русской землей и въ Кіевѣ, и въ Черпиговъ, и во Владиміръ, и въ Твери, и въ Москвъ. Въ Москвъ въ ряды этихъ исконныхъ правительственныхъ сотрудниковъ вошли и уцълъвние потомки самихъ государей, дълившихъ съ ними труды управленія Русской землей. Хорошо ли, худо ли они правили, были ли довольны или педовольны ихъ управленіемъ, но люди изъ покольнія въ покольніе привыкали видъть ихъ во главъ управленія и повиноваться имъ, замъчали въ нихъ привычку къ власти и предполагали наслъдственное, природное умѣнье властвовать, предполагали даже извѣстную обязательную для правителей заботливость объ управляемыхъ. Изъ этихъ въковыхъ народныхъ привычекъ, наблюденій п предположеній складывался политическій авторитеть боярства, такъ энергично выраженный захудалымъ кн. Д. М. Пожарскимъ, назвавшимъ первостепенныхъ бояръ въ лицѣ кн. В. В. Голицына «столиами», за которые вся земля держится. Даже посл'в Смуты, такъ пошатнувшей этотъ авторитеть, на одномъ земскомъ соборѣ земскіе выборные называли бояръ «искони вѣчными своими господами промышленниками», властными попечителями общества. Такой взглядь имбль свое народно-психологическое оправданіе. Для всякаго общества нелегкое діло создать классь, пригодный къ управленію. Русскіе люди въ тв въка были еще очень далеки отъ того уровня общественнаго развитія, на которомъ любой гражданннъ, удостоенный мірскаго дов'рія, способенъ стать хорошимъ управителемъ. Тогда всв занятія были наслёдственными и наслёдственность обезпечивала ихъ успѣшность, служила лучшей школой мастерового ум'внья. Личныя наклонности не принимались во вниманіе, личные таланты считались маловажной случайностью. Та же мърка придагалась и къ правительственному ремеслу. Далекій потомокъ властныхъ предковъ самымъ происхожденіемъ своимъ предназначался и предназначалъ самъ себя къ роли властителя, смолоду усвояя ея требованія, пріемы и манеры. Политическій новичекъ терядся на непривычной высоть, подъ тяжестью недовърчивыхъ или завистливыхъ взглядовъ окружающихъ, и терялъ половину своихъ силъ и своего такта. Когда личность цінилась невысоко и высокой оцінки мало заслуживала, генеалогическій цензъ всего надежнье поддерживалъ политическое значеніе дица. Такъ привычка правящаго класса къ власти и привычка общества къ правящему классу при невозможности скоро замѣнить его другимъ была второй и двойной опорой положенія боярства въ государствъ. Силу этой опоры тяжело испыталъ царь Иванъ, пытавшійся заміпить боярство опричнымъ дворянствомъ; еще тяжелъе испытало ее Московское государство послъ этого царя.

Но бытовая сида объихъ опоръ боярства не устраняла слабыхъ сторонъ его политическаго положенія, юридическихъ и нравственныхъ. Мъстничество причиняло больше непріятностей государю, чёмъ приносило пользы самому боярству. Это было явленіе частнаго права, запоздалый отзвукъ віковъ, когда общежите держалось еще на родовыхъ основахъ: при установленіп государственнаго порядка оно неминуемо должно было столкнуться съ его требованіями и пасть рано или поздно. Притомъ, дълая изъ каждой боярской фамиліи не абсолютную, а только относительную политическую величину, устанавливая строгій генеалогическій строй и взаимный служебный надзоръ среди боярства, оно вовсе не содъйствовало его сословной сплоченности, не воспитытало въ немъ привычки къ дружному дъйствію и пониманія общихъ интересовъ. Совстмъ напротивъ: внося въ боярскую среду соперничество и рознь, питая мелочные споры и узкій фамильный эгоизмъ, оно притупляло чутье общественнаго, даже сословнаго интереса, было въ полномъ смысль «враждотворнымъ и братоненавистнымъ» обычаемъ,

жакъ оно характеризовано въ отменявшемъ его приговоре 12 января 1682 г. Съ этой стороны оно было даже выгодно династін, и Флетчеръ имѣлъ основаніе написать, что злобу и взаимныя распри бояръ царь обращалъ въ свою пользу. Наконецъ, оно не давало никакого мъста заслугъ: кн. Пожарскій и послъ своего освободительнаго подвига продолжалъ считаться человъкомъ неразряднымъ и разъ былъ даже выданъ головой какому-то Салтыкову. Не такъ воспитываются здоровыя и сильныя аристократіи, способныя создать прочный государственный порядокъ. Ненадежна была и другая опора. Она заключалась въ соціальномъ стров и народной исихологіи. Московское боярство могло присвоять себъ правительственную монополію, не видя въ составѣ общества другого класса, привычнаго къ управленію и достаточно авторитетнаго въ глазахъ народа. «Безъ насъ не обойдешься, какъ ни тиранствуй»: такъ могли утъщать себя гонимые бояре временъ опричнины. Мысль объ этомъ просвѣчиваетъ у Курбскаго. Думать такъ значило сложа руки ждать своего упраздненія. На глазахъ этихъ бояръ складывался классъ, въ которомъ уже царь Иванъ видѣлъ возможнаго замъстителя боярства. Силу этого замъстителя чувствовали уже при сынк-преемникк Грознаго. Изъ виденнаго и слышаннаго въ Москвъ Флетчеръ вывелъ заключение, что никакая перемёна въ здёшнемъ образё правденія не возможна, пока войско будетъ единодушно и безпрекословно предано существующему порядку вещей. А войско-это дворянство, преимущественно столичное, объ устройствѣ котораго немало заботилось правительство царя Ивана и представители котораго въ такомъ числѣ и съ такимъ значеніемъ являются на земскихъ соборахъ 1566 и 1598 г. Притомъ и самое управленіе давало боярству довольно слабую опору. Правда, многіе родовитые члены думы были судьями, начальниками центральныхъ приказовъ, гдъ впрочемъ значение ихъ ослаблялось дъяками и думными дворянами. Но главный нервъ политическаго вліянія, участіе въ м'єстномъ управленіи скорее вредило боярству: намъстничьи «кормленія» навздомъ, на годъ, много на два, по замѣчанію того же Флетчера, пріобрѣтали боярству не лю-

бовь, а ненависть народа, да и тѣ были упразднены при Грозномъ въ центральныхъ и сѣверныхъ областяхъ. Поэтому нельзя было преувеличивать и значенія боярства въ обществъ. Въ отношеніи общества къ нему было больше равподушнаго почета, чемъ настоящей привязанности и уваженія. Трудно было сомниваться въ народномъ выбори между царемъ и боярствомъ въ случав столкновенія между ними. Общество чтило бояръ, какъ ближайшихъ исполнителей государевой воли, а не какъ возможныхъ ея противниковъ. Но едва ли не самой слабой стороной боярскаго положенія было служебное отношеніе класса къ государю. Съ политическимъ объединениемъ съверовосточной Руси вольная служба бояръ и всёхъ вольныхъ слугъ сама собою превратилась въ обязательную. Въ удёльные вёка ихъ служебная воля поддерживалась правомъ и возможностью отъвхать оть одного русскаго владетельнаго князя къ другому. Теперь, когда отъёхать изъ Москвы стало некуда, вмёстё съ возможностью пало и самое право отъёзда. Эта перемёна имёла ръшительное значение въ судьбъ боярской аристократии. Право отъвзда было напболве двиствительнымъ обезпечениемъ всвхъ другихъ боярскихъ правъ, которыя съ утратой его теряли большую долю своей силы. Тогда московское боярство очутилось прикрѣпленнымъ къ московскому двору вѣчно-обязательной службой, изъ которой оставался только одинъ законный выходъ-въ монастырь, ибо состоянія неслужащаго боярина не существовало въ составъ тогдашняго русскаго общества. По древнерусскому праву частная дворовая служба безъ договора, ограждающаго личную свободу слуги, дёлала его холопомъ хозяина. Эта норма частнаго права, унаследованная отъ временъ Русской Правды, была наложена и на служебныя отношенія бояръ, какъ и всёхъ служилыхъ людей, къ московскому государю: въ оффиціальныхъ своихъ обращеніяхъ къ послъднему они, какъ дворовые слуги, стали зваться его государевыми холопами. Едва ли это званіе было установлено закономъ; скоръе ввела его практика отношеній, руководившаяся привычкой подводить новыя явленія московской государственной жизни подъ привычныя вотчинныя нормы удёль-

ной старины: служишь при дворѣ безотъѣздно-безвыходно, стало быть холопъ. Разумвется, бояре звались такъ условно, не въ точномъ юридическомъ смыслѣ, потому что они не давали на себя крипостныхъ записей, ни полныхъ, ни докладиых грамоть. Этимь опи напоминали «добровольных холопей», какъ назывались въ московскомъ законодательствъ XVI в. люди, жившіе въ холопств' безъ крупостей. Но такая добровольная неволя не прошла даромъ ни для политическаго положенія, ни для нравственнаго настроенія боярства. Званіе тогда значило больше, чёмъ значить теперь, оказывало еще болье сильное вліяніе на образь мыслей и двиствій людей, на ихъ настроеніе и общественную постановку. Терминъ придаваль неопредёленнымъ отношеніямъ ярко выраженный, всёмъ понятный юридическій и нравственный типъ, не вполнѣ соотвѣтствовавшій дійствительности, но устанавливавшій опреділенный, отчетливый взглядъ на значеніе боярской службы. Холопы въ условномъ смыслѣ, люди боярскихъ фамилій однако несли на себѣ нѣкоторыя нравственныя слѣдствія настоящаго холопства. Мысль, что они холопы, хотя и государевы, не простые, принижала ихъ въ глазахъ общества, какъ и въ ихъ собственныхъ, сближая ихъ съ такимъ низменнымъ классомъ. Это званіе питало въ нихъ недовольство и малодушіе, напоминая имъ ихъ безправіе и безсиліе, мішало ихъ политическому кругозору расшириться до пониманія земскаго, народнаго питереса, ограничивая его узкими дворцовыми отношеніями, интересами государевой Передней палаты, куда они стремились каждое утро, чтобы видеть ясныя очи государевы.

Оба порядка условій, составлявшихъ элементы и силы и слабости боярскаго положенія, оказывали одинаково неблаго-пріятное дѣйствіе на политическое настроеніе боярства: одни питали въ немъ увѣренность въ будущемъ, другія неохоту вникать въ настоящее; тѣ и другія вмѣстѣ поселяли въ немъ безпечность, какая овладѣваетъ людьми, не умѣющими разобраться въ противорѣчіяхъ своего положенія. Подъ дѣйствіемъ такихъ условій и политическія притязанія боярства получили своеобразное паправленіе и проявленіе. Бояре чувствовали себя

не пастолько слабыми, чтобы совсёмъ отказаться отъ этихъ притязаній, по и не настолько сильными, чтобы проводить ихъ прямо и открыто. Притомъ эти притязанія и сами по себъ мало располагали къ такому прямому и открытому образу дъйствій. Не привыкнувъ подниматься до помысловъ объ общемъ положеній государства и народа, бояре сосредоточивали свои политическія заботы на интересахъ и затрудненіяхъ своего теснаго родословнаго круга, притомъ лишь насколько те н другія сознавались и чувствовались отдёльными лицами и фамиліями. Даже у лучшихъ представителей этого круга, Вассіапа Косого, Берсеня-Беклемишева, кн. Курбскаго, у автора валаамской Беспоы, успевшихъ обдумать дома или повидать на чужбинъ много такого, чего не думала и не видала ихъ рядовая братія, едва брежжеть повременамъ невыясненная и неустановившаяся мысль объ общемъ народномъ благѣ и государственномъ порядкъ. Къ этому надобно еще прибавить мъстническую рознь боярства, дълавшую его неспособнымъ ни къ какому общему дёлу, къ дружной дёлтельности въ какомълибо направленіи. Въ такомъ положеніи оставался одинъ путь дворцовая интрига при удобномъ случав, пользуясь какимълибо недоразумѣніемъ или затрудненіемъ, чьей-нибудь недогадливостью, втихомолку, тайкомъ отъ общества, пегласными средствами. Такъ и дъйствовало московское боярство цълыхъ два стольтія, при Ивань III въ дыль о наслыдникь, при Иванѣ IV въ дѣлѣ о присягѣ новорожденному царевичу, при Өедөрт Ивановичт въ дель о разводт царя, потомъ при избраніи на царство Бориса Годунова, Василія Шуйскаго и Михаила Өедөрөвича, затымъ при Өедөры Алексыевичы въ дылы объ учрежденін несміняемыхъ намістниковъ. Посліднимь запоздалымъ проявленіемъ той же закулисной боярской тактики было дъло объ избраніи на престолъ императрицы Анны. Мыслящіе люди XVII в. хорошо понимали эту дворовую тактику родословнаго холопства: дьякъ Ив. Тимооеевъ въ запискахъ о пережитомъ имъ Смутномъ времени представляеть Московское государство по пресвченін старой династін въ образ'ь беззащитной вдовы, осирот'влый домъ которой расхищается забывшей холопій страхъ дворней покойнаго хозяина:\*).

Притязательное московское боярство явилось въ тяжелую пору нашей исторіи. Московское государство только-что образовалось, объединивъ главную вътвь русскаго народа. Оно принуждено было отстаивать себя упорной борьбой на югъ и западъ, ускоренно извлекать изъ народной массы и привлекать со стороны силы, пригодныя для борьбы, и изыскивать средства для ихъ содержанія, а для того донельзя обременять народный трудъ. Но именно въ то время, когда государство во внъшней борьбъ успъшно переходило отъ обороны въ наступленіе, приблизительно съ половины XVI в. и народное хозяйство вступило въ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ передомовъ, какіе оно переживало. Этотъ переломъ и легь на правительство тяжелымъ камнемъ; передъ нимъ отступали политическіе вопросы о прерогативахъ, компетенціяхъ, гарантіяхъ; всѣ внутреннія отношенія прямо или косвенно съднимъ связывались и отъ него зависѣли.

Въ состояніи народнаго хозяйства надобно искать другой, не менње, скорње еще болње важной причины видимаго равнодушія боярства къ мысли объ упроченіи своего положенія, о расширеніи и обезпеченіи своихъ политическихъ правъ. Политическое право общественнаго класса само по себъ конституціонная метафизика, доступная лишь досужему размышленію. Житейская практика понимаеть и цінить его соразмърно съ житейскими выгодами, имъ обезпечиваемыми. Съ этой стороны оно чаще всего является не болье какъ оборонительнымъ оружіемъ, которое беруть взамінь наступательной силы, чтобы упрочить ся завоеванія. Бояре не были равнодушны къ своему положенію; но до опричнины они думали, что ихъ положенію ничто не угрожаеть сверху, что правительства съ нихъ не снимутъ и худородными людьми ихъ обезчестятъ, съ такими людьми не поровняють. Они чуяли опасность, но не политическую, а хозяйственную, шед-

<sup>\*)</sup> Русск. Ист. Библ. XIII, 454 и сл.

шую снизу, и въ эту сторону обращали свои тревожные помыслы.

Въ старой кіевской Руси аристократическій складъ общества выразился между прочимъ въ безправномъ, близкомъ къ рабству положеніи крестьянина, взявшаго ссуду у землевладъльца при поселеніи на его земль, и особенно въ суровомъ постановленіи, по которому такой должникъ въ случав побъга отъ хозяпна безъ расплаты превращался въ полнаго его холопа. Въ подобномъ близкомъ къ холопству положеніи является крестьянинъ на землѣ частнаго владѣльца и въ аристократическомъ Новгородѣ Великомъ по актамъ удѣльнаго времени. Но въ удъльной суздальской Руси движение колопизаціи повидимому вывело крестьянина изъ такого приниженнаго состоянія. По актамъ XV в. видно, что здёсь крестьянинъдолжникъ не только не превращался въ холопа за уходъ съ земли частнаго владъльца безъ расплаты, но и послъ ухода уплачиваль свой долгь сь разсрочкой и безь процентовь. Нужда въ рабочихъ рукахъ вмѣстѣ съ невозможностью удержать ихъ насильственными средствами при общемъ броженіи, несомнино, всего болые содыйствовала такой льготной перемънъ въ юридическомъ положении крестьянъ. На этой зыбкой почвъ вольнаго и подвижнаго крестьянскаго труда должно было созидаться частное землевладьние въ верхневолжской удъльной Руси. Соединенными усиліями множества князейхозяевъ, дъйствовавшихъ по своимъ удъламъ въ одинаковомъ направленін, хотя и безъ соглашенія, удалось установить по крайней мъръ сносный порядокъ поземельныхъ отношеній, сділавшій возможнымъ развитіе частнаго землевладінія. Средствами гражданскаго права, ссудами, льготами, частными ограниченіями крестьянскихъ переходовъ успѣли къ концу XV в. нъсколько усадить крестьянъ по мъстамъ. Въ то же время судебныя и податныя привилегіи, какими жаловали князья землевладёльцевъ въ удёльное время, давали вотчиникамъ важныя политическія средства устроить свое землевладільческое хозяйство. Этимъ успѣхамъ въ завоеваніи крестьянскаго труда много, если не болье всего, помогало то обстоятельство, что

движеніе колонизаціп на ніжоторое время было задержано въ тьсномъ междурьчы Оки и верхней Волги. Пока продолжалось насильственное скученіе населенія въ этомъ краю, тяглый людъ поневоль дълался болье усидчивымъ, облегчая устроительную работу мъстныхъ правительствъ и землевладъльцевъ. Сохранились и нікоторые сліды этихъ успіховъ. Такъ съ половины XV в. замъчается усиленное стремленіе землевладъльцевъ путемъ законодательства установить прочный порядокъ въ своихъ поземедьныхъ отношеніяхъ, становятся слышны съ ихъ стороны жалобы на безпорядочный переходъ и перевозъ крестьянъ, высказывается желаніе, чтобъ установлены были закономъ постоянные обязательные сроки для переходовъ и разсчетовъ крестьянъ съ землевладъльцами. Отвъчая на этп стремленія землевладёльцевъ, жалованныя грамоты князей и потомъ Судебникъ 1497 г. устанавливають одпообразный срокъ, Юрьевъ день осенній. Изв'єстіе Герберштейна о шестидневной крестьянской барщинь, какь общемь явленіи, и о жалкомъ положеніп крестьянъ не вполн'є точно; по самымъ преувеличеніемъ тягости ихъ положенія оно свидітельствуєть, какую самоувъренность пріобръталь съверный русскій землевладілець и до какихь значительныхь разміровь достигла къ началу XVI в. его вотчинная власть надъ крестьянами благодаря привилегіямъ. Это подтверждается и русскими свидътельствами того же времени. Вассіанъ Косой въ своей полемикъ противъ монастырскаго землевладънія горько жаловался на злоупотребление со стороны вотчинной монастырской администраціи правомъ или обычаемъ подвергать крестьянъ твлесному наказанію, пренмущественно за недоимки. Противникъ его преп. Іосифъ, по разсказу его жизнеописателя, также уговаривалъ землевладъльцевъ, сосъдей своей обители, во имя ихъ собственныхъ интересовъ не обременять своихъ «тяжарей земодъльниковъ» излишними работами и не разорять ихъ непосильными поборами.

Въ XVI в. въ положении сельскаго населенія обнаружился издавна подготовлявшійся переломъ, который грозиль разрушить всѣ эти выгоды вотчинниковъ. Казалось, готова была

разорваться съ такими усиліями сотканная вокругь крестьянина паутина, привязывавшая его къ землевладъльцу юридическими и экономическими нитями. Съ конца XIV в. началась важная по своимъ послъдствіямъ перемъна въ размъщеніи массы великорусскаго населенія. Насильственное сгущеніе его въ междуръчьн Оки и верхней Волги стало прекращаться. Съ одной стороны, открылись или облегчились для пего пути на свверъ и съверовостокъ благодаря ослабленію препятствій, которыя до тъхъ поръ затрудняли его движение за Волгу. Съ другой стороны, стало слабить дийствіе обстоятельствь, которыя столь же насильственно сгоняли населеніе въ это междурѣчье. Въ XVI в. не только прекращается шедшій сюда цілые віка приливъ населенія съ юга и югозапада, но и становится замътенъ отливъ въ обратномъ направлении. Заокская степь, которую ніжогда засорили потоки кочевниковъ, теперь стайа прочищаться: возстановлялись смытыя ніжогда этими потоками старинныя русскія поселенія по восточнымъ окраинамъ древнихъ княжествъ Переяславскаго и Черниговскаго. Ки. Курбскій, говоря въ своей исторін царя Ивана о славныхъ годахъ его царствованія, слёдовательно до опричнины, замізчаеть, что тогда предёлы христіанскіе расширялись «и на дикихъ поляхъ древле илѣненные грады отъ Батыя безбожнаго паки воздвизахуся». Изъ центральнаго междурѣчья населеніе не только начало спускаться внизъ по Волгѣ къ юговостоку, особенно по завоеваніи Казани и Астрахани, но и пошло прямо на югъ внизъ по Дону, перебиралось съ верховьевъ Оки на верховья Семи, а отсюда на верховья Донца и Оскола. На появленіе русскаго землед'яльческаго населенія краяхъ, много въковъ остававшихся заброшенными, явственно указывають возникшіе для его защиты въ концѣ XVI в. города Кромы, Ливны, Воронежъ, Курскъ, Осколъ, Бѣлгородъ, Валуйки.

Этотъ разбродъ населенія подвергалъ тяжелому кризису частное землевладѣніе въ срединныхъ областяхъ, гдѣ оно препмущественно развивалось. Рабочее паселеніе уплывало изъ
этихъ областей на открывавшіяся для колонизаціи окраины

государства, гдъ боярское землевладъние еще не имъло насиженныхъ мъстъ. Съ половины XVI в. вопросъ о бытлыхъ. становится больнымъ мъстомъ русскаго землевладьнія. Кн. Курбскій въ одномъ изъ посланій, описывая положеніе тяглыхъ людей въ Московскомъ государствъ, скорбить о томъ, что многіе изъ нихъ стали «безъ вѣсти бѣгунами изъ отечества». И царь Иванъ въ предложеніяхъ, которыя онъ готовиль Стоглавому собору, писаль о заставахь крыцкихь по рубежамъ литовскимъ, нѣмецкимъ и татарскимъ между прочимъ для наблюденія за б'єглыми людьми. Въ то же время замъчается усиленная забота землевладъльцевъ о томъ, какъ бы добыть пашенныхъ людей, сманить ихъ у сосъдняго землевладъльца или изъ общества государственныхъ крестьянъ. Въ этой операціи настойчивое и успѣшное участіе принимали богатые монастыри. Но любопытно, что Вассіанъ Косой, черпая свои обвиненія противъ землевладёльческаго монашества изъ его вотчинной практики начала XVI вѣка, не упрекаетъ его въ этой операціи; а онъ навѣрное не пропустиль бы случая кольнуть ею глаза ненавистной братіи, еслибы было за что. Напротивъ, онъ горько жалуется на монаховъ за то, что они, обобравъ неисправныхъ крестьянъ за недоимки, самихъ выгоняли изъ своихъ селъ съ женами и дътьми, провожая побоями. Это значить, что усиденный наплывъ крестьянъ на монастырскія земли ділаль возможнымь разборчивый пріємъ пришельцевъ: было много охотниковъ селиться на этихъ земляхъ, но мало покидать ихъ. Съ малолътства Грознаго, приблизительно съ 1540-хъ годовъ, становится замътенъ отливъ населенія изъ центральныхъ областей государства. Здісь во второй половинь XVI в. путешественникъ на общирныхъ пространствахъ, даже по бойкимъ торговымъ дорогамъ, встръчалъ уже только свѣжіе слѣды прежней населенности края, обширныя, по безлюдныя села и деревни, жители которыхъ ушли куда-то. Вездъ народъ разбътался и пустъли не только деревни, но и города. Разныя случайныя обстоятельства, татарскіе набъги, многолътние неурожан въ 1550-хъ годахъ, усиливали этотъ отливъ. Кн. Курбскій въ разсказ о малольтствь Ивана

замъчаетъ, что пустыня начиналась въ 18 миляхъ отъ столицы благодаря татарскимъ вторженіямъ, что вся Рязанская земля была опустошена ими по самую Оку. Въ нѣкоторыхъ извъстіяхъ иностранцевъ XVII в. о Московіи можно видъть отдаленные слъды этого переворота въ размъщении сельскаго населенія. Переселенцы прежде всего кинулись на ближайшія и безопаснъйшія изъ открывшихся имъ плодородныхъ мъсть и въ два-три поколвнія успвли истощить ихъ, какъ умвлъ истощать почву только древнерусскій хлібопашець. Служившій придворнымъ врачомъ при царъ Алексъъ англичанинъ Коллинсъ писалъ, что въ его время лучнія земли въ Россіи приносили весьма мало дохода, потому что имъ не давали отдыхать, а другія отъ недостатка въ рабочихъ рукахъ лежали необработанными. Съ другой стороны, чехъ Таннеръ, прівзжавшій въ Россію съ польскимъ посольствомъ въ 1678 году, видълъ въ подмосковныхъ мѣстностяхъ много барскихъ усадебъ и лѣса, но мало полей, объясняя это впрочемъ свойствомъ почвы\*). Но уже во второй половинѣ XVI в. остатки поземельныхъ описей поражають обиліемь пашни переложной и лісомь поросшей, количествомъ пустошей, «что были деревни», въ ближайшихъ къ столиць увздахъ. Почти въ каждомъ имъніи, даже при каждомъ крестьянскомъ поселеніи, сверхъ трехъ полей «пашни паханой» существовалъ перелогъ обыкновенно гораздо болье обширный, часто втрое или вчетверо. Независимо отъ этого являдись большія сплошныя пространства «порозжихъ земель», которыя отмінались въ писцовыхъ книгахъ словами: «лежатъ впуств и не владветь ими никто». Лишь по м'єстамъ на этихъ брошенныхъ залежахъ поддерживались отхожія цашни, вспаханныя «навздомъ». Наконецъ теперь стали покидать на неопредъленное время и существовавшія трехпольныя цашии, превращая ихъ въ безсрочный передогъ; самыя поседенія со всёмъ ихъ хозяйствомъ перено-

<sup>\*)</sup> Legatio Polono-Lithuanica, по изданію 1689 года, стр. 108: Conspiciebantur prope Moscuam villae atque arces ligneae paucis cum agris; plures terrae mollities non patitur, unde arbusta silvaeque maximae progenerantur.

сились изъ старыхъ срединныхъ областей въ другія, иногда очень отдаленныя мѣста, на болѣе плодородныя нови. Такъ ходъ сельскаго хозяйства въ московской Руси XVI в. представляль, можно сказать, геометрическую прогрессію запустьнія. Повторяя хозяйственную формацію своего мельчайшаго составнаго элемента, двороваго крестьянскаго участка, вся русская территорія на востокъ отъ древняго днѣпровскаго пути «изъ Варягъ въ Греки» явственно распадалась на три поля. На заволжскомъ съверъ и съверовостокъ только-что поднятыя нови благодаря искусственному и скоротечному плодородію, какое получали он'в отъ выжженнаго на нихъ л'вса, способны были накоторое время-выдерживать тяжелые посывы: въ концъ XVI в. еще съяди пшеницу въ Бълозерскомъ и даже Каргопольскомъ увздв. Въ срединныхъ областяхъ почва, истощенная болье давней и усиленной эксплуатаціей, могла удовлетворять только легкимъ требованіямъ земледівльца, обработывалась кое-какъ, и начинавшіяся выселенія готовили ее къ скорому переложному отдыху. На заокскомъ югѣ общирныя пространства тогдашней степи, плодороднейшія земли русской равнины, представляли многовѣковую вынужденную паренину, которую покинулъ плугъ не вследствие ея истощения, а отъ наплыва кочевыхъ массъ, уничтожавшихъ работу плуга. Въ XVI в. поселенцы, возвращаясь на покинутыя нѣкогда предками мъста, начинали съ разныхъ краевъ медленно и робко трогать это слишкомъ отдохнувшее поде и вводить его въ народно-хозяйственный оборотъ. Кажется, еще бы по одной сильной волнѣ колонизаціи изъ центра къ окраинамъ на югъ и на съверъ, ш Москвъ предстада бы оцасность, уже иснытапная ея предшественникомъ Кіевомъ, опасность превратиться въ столицу пустыни, окруженную, по техническому выраженію вотчинныхъ книгъ XVII вѣка, «пометной (брошенной) землей тяглыхъ жеребьевъ впуств» \*).

<sup>\*)</sup> Изложенные факты подтверждаются новыми наблюденіями. См. г. Платонова Очерки по исторіи Смуты, стр. 56, 97, 169 и сл. и г. Рожкова Сельское хозяйство Моск. Руси, стр. 300—313.

Такое тревожное для правительственнаго класса направленіе принималь земледівльческій трудь. Въ то самое время, когда боярство складывалось въ правительственную аристократію, его вотчинное благосостояніе становилось вопросомъ. Только-что оно устроилось было по перевздв въ Москву, спасши большую часть своихъ вотчинныхъ усадебъ въ исчезнувшихъ удълахъ, какъ стала грозить необходимость перенесенія самыхъ усадебъ въ другіе края. Всѣ добытыя землевладъльческія привилегін стали терять свою ціну, потому что плохо обезпечивали привилегированному землевладъльцу главную сиду, на которой могло основаться прочное вотчинное хозяйство, надежныя рабочія руки. Такъ задачей высшаго землевладъльческаго класса, стоявшаго у власти, было спасти отъ крушенія свое поземельное хозяйство; въ эту сторону отъ вопросовъ объ устройствъ высшаго управленія должно было обратиться политическое внимание этого класса. Не слъдуеть думать, чтобъ это вниманіе было исключительно поглощено мелочами вотчиннаго хозяйства. Совсёмъ напротивъ: бояринъ XVI в. быль редкимъ гостемъ въ своихъ подмосковныхъ и едва ли когда заглядывалъ въ свои дальнія вотчины и помъстья; служебныя обязанности и придворныя отношенія не давали ему досуга и не внушали охоты дъятельно и непосредственно входить въ подробности сельскаго хозяйства. Но положеніе діль въ селі давало тонь политическому настроенію боярства, направленіе его правительственной діятельности, роняло ціну однихъ его интересовъ въ пользу другихъ, ставило, напримъръ, мысль объ отношеніяхъ къ селу впередп мысли объ отношеніяхъ къ дворцу, заставляло въ этихъ последнихъ отношеніяхъ искать опоры для обезпеченія первыхъ, а не наобороть: словомъ, землевладъльческія тревоги и опасности, не дълая боярина опытнымъ и предусмотрительнымъ сельскимъ хозяиномъ, дълали его робкимъ или равнодушнымъ политикомъ. Какъ землевладѣльческій классъ боролся съ разбъгавшимся крестьянствомъ, то дъйствуя противъ него объ руку съ правительствомъ и закономъ, то изъ-за него противодъйствуя и правительству, и закону, и какъ онъ наконецъ восторжествоваль надъ темъ и другимъ, — это одинъ изъ любопытнъйшихъ эпизодовъ нашей исторіи. Не останавливаясь на немъ, замътимъ только, что внимание боярства не даромъ было отвлечено отъ высшей политики къ сельскимъ отношеніямъ. На этомъ поприщѣ классъ совершилъ важныя завоеванія. Во-первыхъ, онъ отстояль вредное для государства право принимать вольныхъ людей «въ закладъ», въ личную зависимость, освобождая ихъ темъ отъ «государской подати и земской тягли», какъ выразился царь Иванъ въ упомянутыхъ предложеніяхъ. Въ аристократическомъ Польско-Литовскомъ государствъ короли уже въ половинъ XV в. запрещали духовнымъ и свътскимъ землевладъльцамъ держать закладней, а въ самодержавномъ Московскомъ государствъ не могли провести такого запрещенія въ законодательство до половины XVII в. Царь Иванъ, послѣ коловшій Баторію глаза его ограниченной избирательной властью, напрасно пытался поднять на Стоглавомъ соборѣ вопросъ о закладничествѣ. Вовторыхъ, пользуясь скудостью крестьянского земледельческого инвентаря, крупные московскіе землевладёльцы въ XVI в. посредствомъ ссудъ привязали къ своимъ им'вніямъ множество крестьянъ и даже проведи въ Судебникъ 1550 г. важное постановленіе, которое дозволяло крестьянину, не стісняясь законнымъ срокомъ для перехода, Юрьевымъ днемъ, во всякое время покидать свой участокъ, продаваясь съ пашни «въ полную въ холопи». Въ XVII в. правительство напрасно старалось замінить эту личную зависимость крестьянь по договору поземедьнымъ ихъ прикрѣпленіемъ по закону \*).

Явленія, происходившія въ сель, открывають другую причину политическаго настроенія боярства XVI в. Подптическимь образомь дыйствій оно производить впечатльніе властвующей аристократіи безь вкуса къ власти, потому что власть, какую оно имьло, лишена была того, что только и могло сооб-

<sup>\*)</sup> Акты Зап. Рос. I, № 60. Царскія предложенія, не вошедшія въ Стоглавь, напечатаны *с. Ждановым* въ Журн. Мин. Нар. Просв. 1876 г. № 7, стр. 54—64.

щить ей привлекательный подитическій вкусь: ей недоставало обладанія народнымъ трудомъ. Потому интересъ политическихъ гарантій отступалъ передъ интересомъ экономическаго обезпеченія, забота о частныхъ имущественныхъ привилегіяхъ брала перевѣсъ надъ вопросомъ о сословныхъ политическихъ правахъ. Село XVI в. и надобно признать одною изъ главныхъ причинъ того, что Московское государство не сдѣлалось аристократическимъ по своему устройству. Послѣ дѣлались попытки въ этомъ направленіи, но уже не при такихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ: въ XVI в. боярство было въ полномъ сборѣ, пока еще въ цѣльномъ составѣ; политическія отношенія только еще формировались, не успѣли отвердѣть; ихъ можно было гнуть, не ломая, какъ приходилось внослѣдствіи. Въ борьбѣ съ селомъ боярство достигло большихъ успѣховъ; но достигнутыми выгодами воспользовались и другіе помимо его и даже во вредъ ему.

## Глава XVI.

Ближняя или комнатная дума государя была косвеннымг признаніемг ст его стороны политическаго значенія боярской думы.

Увъренность боярства въ прочности своего политическаго положенія поддерживалась и отношеніемъ самихъ московскихъ государей къ учрежденію, служившему оплотомъ этому положенію.

Довольно трудно опредёлить отношенія, дѣйствовавшія между людьми, которые сами никогда не выражали ихъ прямо и точно и даже повидимому не чувствовали надобности ихъ формулировать. Остается слёдить за отдѣльными фактами, въ которыхъ эти отношенія обнаруживались.

Прежде всего тоть самый государь, на суровость и самовластіе котораго такъ жаловалось боярство, признаваль его классомъ, на которомъ преимущественно лежить дѣло земскаго строенія, которымъ держатся внѣшняя безопасность и внутренній порядокъ въ государствѣ. Взглянувъ на своихъ бояръ,

умирающій великій князь, отець Грознаго, какъ разсказываеть лѣтописецъ, сказалъ имъ: «съ вами держалъ я Русскую землю, вы мнъ клятву дали служить мнъ и монмъ дътямъ; приказываю вамъ княгиню и детей своихъ, послужите княгии и сыну моему, поберегите подъ нимъ его государства, Русской земли, н всего христіанства отъ всёхъ недруговъ, отъ бесерменства и оть латынства и оть своихъ сильныхъ людей, оть обидъ и отъ продажъ, вев заединъ, сколько вамъ Богъ поможеть». Ту же мысль, только другими словами, выражаеть боярамъ умирающій Василій и по разсказу современнаго пов'єствователя о его смерти, очень близкаго къ двору, имѣвшаго возможность слышать или узнать подлинныя выраженія великаго князя. Съ боярами Василій говорить «о устроеніи земскомъ», имъ приказываетъ передъ смертью, какъ «безъ него царству строитися». Такому политическому положенію класса соотвѣтствовали составъ и правительственное значеніе боярской думы. Званіе думнаго человъка не было наслъдственнымъ по закопу: въ думпые чины жаловали, «думу сказывали» по назначенію государя. Теперь это назначение стало само по себѣ необходимо при множествъ боярскихъ фамилій, при обилін наличныхъ служилыхъ лицъ въ отдъльныхъ фамиліяхъ. Но по родословному составу думы XVI в. можно видѣть, въ какой степени государево назначение согласовалось съ аристократическимъ распорядкомъ дицъ и фамилій, установившимся въ боярской средь. Члены думы, особенно двухъ высшихъ чиновъ, обыкновенно выходили изъ извъстнаго родовитаго круга, который въ лицъ своихъ очередныхъ представителей «думу въдалъ»; какъ полковыхъ воеводъ, такъ и совътниковъ своихъ государь «прибираль, разсуждая ихъ отечество, кто того дородился». И правительственное значеніе думы на діль далеко не было пассивнымъ: она является болъе чъмъ совъщательнымъ собраніемъ при своемъ государъ, пользуется извъстнымъ просторомъ въ своей дъятельности. Въ 1510 г. тотъ же суровый великій князь Василій, властію своею надъ подданными превосходившій всёхъ монарховъ въ свътъ, ръшая въ Новгородъ политическую судьбу Пскова, «вельль своимь боярамь по своей думь творити, какъ

себѣ сдумали», и арестъ псковскихъ властей и гражданъ, пріъхавшихъ тогда къ государю съ челобитьями, является дъломъ московскихъ бояръ, слъдствіемъ ихъ думнаго приговора. Стереотипный языкъ оффиціальныхъ актовъ затіняль значеніе бояръ передъ авторитетомъ царя. Но когда царь говорилъ простымъ неусловнымъ языкомъ, объ стороны являются въ другомъ освъщения. Въ ръчи, заготовленной для произнесения на соборѣ 1551 года, Иванъ, вспоминая свой приговоръ о мѣстничествъ въ думъ 1549 года, съ удовольствіемъ замъчаетъ, что «всёмъ боярамъ тотъ былъ приговоръ любъ». Собору, на которомъ присутствовали вмѣстѣ съ духовенствомъ князья и бояре, Иванъ указываетъ задачу все устропть по св. правиламъ и праотеческимъ законамъ, «на чемъ мы, святители, царь и вев, приговоримъ и уложимъ». Дума сама располагала порядкомъ обсужденія вопросовъ, стоявшихъ на очереди. Въ концъ 1552 г. царь, убзжая изъ Москвы къ Троицъ крестить новорожденнаго сына, ведёлъ боярамъ промыслить объ устройствъ только-что завоеванной Казани и потомъ сидъть о кормленіяхъ, т. е. о замѣнѣ ихъ денежнымъ жалованьемъ; но они пустили впередъ ближе касавшійся ихъ вопросъ о кормленіяхъ, а «казанское строеніе поотложили», за что на нихъ жалуется літописецъ. Въ XVI в. было формально утверждено политическое значеніе думы: боярскій приговорь быль признань необходимымъ моментомъ законодательства, черезъ который долженъ быль проходить каждый новый законь, прибавлявшійся кь Судебнику \*). Наконецъ, это значеніе думы косвенно подтверждалось однимъ учрежденіемъ, существованіе котораго едва замѣтно въ правительственныхъ актахъ XVI и XVII вѣковъ, но которое было довольно дъятельною пружиною тогдашняго управленія. Это быль особый сов'єть, отличный оть боярской думы, который созывался государемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ.

Первое дошедшее до насъ извѣстіе объ этомъ совѣтѣ пущено въ ходъ строптивымъ совѣтникомъ великаго князя

<sup>\*)</sup> Полн. Собр. Лѣт. VIII, 285; IV, 270 и сл. *Татищева*, Судебникъ, стр. 130. Ср. Никон. VII, 285. Полн. Собр. Лѣт. IV, 284. Журн. Мин. Нар. Пр. 1876 г. № 7, стр. 54. Царств. книга, стр. 337.

Василія И. Н. Берсенемъ-Беклемишевымъ, подвергнимся опал'ь за какое-то возражение государю въ думъ. Терпя эту невзгоду, онъ въ потаенной беседе съ Максимомъ Грекомъ жаловался на то, что государь разрушаеть политическую старину, вводить новые государственные порядки, стариковъ не почитаетъ. На возраженіе Максима, что политическіе обычаи міняются сообразно съ государственными интересами и удобствами, Иванъ Никитичъ замътилъ: «а все дучше старыхъ обычаевъ держаться, дюдей жаловать и стариковъ почитать; а нынёшній государь, запершись самъ-третей у постели, всѣ дѣла дѣлаетъ». Было бы большой неосторожностью принять эти слова въ буквальномъ смыслѣ и подумать, что отецъ Грознаго лишилъ боярскую думу усвоеннаго ей давнимъ обычаемъ участія въ управленін и рѣшалъ всѣ государственные вопросы помимо ея съ какими-то двумя-тремя приближенными, къ тому же дьяками. Читая бесёды Берсеня съ Максимомъ, какъ онв воспроизведены въ следственномъ деле объ опальномъ советнике, легко замътить, что послъдній съ горя или досады изображаль каррикатурно непріятныя ему лица и явленія того времени. Современникъ его митрополитъ Даніилъ былъ однимъ изъ самыхъ начитанныхъ и учительныхъ пастырей Русской церкви, сколько можно судить объ немъ по его твореніямъ. Но онъ былъ осифлянинъ, политическій сторонникъ великаго князя: вотъ почему опальный представитель боярской оппозиціп, съ большой проніей отзываясь объ этомъ владыкі, въ той же бесіді съ Максимомъ между прочимъ сказалъ объ немъ, что отъ него учительнаго слова не услышишь. Такую же каррикатуру можно подозрѣвать и въ Берсеневомъ извѣстіи о привычкѣ великаго князя Василія р'єшать всі государственныя діла втроемъ въ спадынь.

Изъ источника болѣе спокойнаго мы узнаемъ составъ и значеніе этой спальни или этого кабинста государева. Какой-то близкій ко двору современникъ очень живо и подробно описалъ послѣдніе дни жизни великаго кпязя Василія. Заболѣвъ тяжело въ одну изъ своихъ охотничьихъ поѣздокъ, великій князь спѣшитъ сдѣдать обычныя предсмертныя распо-

ряженія, прежде всего составить духовную. Духовная для московскаго государя XVI в. была на половину государственнымъ и на половину домашнимъ, семейнымъ актомъ, во всякомъ случав двломъ совсвмъ не текущимъ. Изъ того, какъ это двло двлалось, именно не слёдуеть заключать, что такъ дёлались всякія діла высшаго управленія. Слідя за порядкомъ веденія этого экстреннаго діла, всего прежде встрінчаемъ интимный совътъ, особую думу умирающаго государя, притомъ въ различныхъ видахъ, узнаемъ, какъ и изъ кого она составлялась и даже частію какъ она относилась къ большой государственной думѣ бояръ. Въ Волоколамскѣ больной Василій совѣтуется съ Шигоной и дьякомъ Путятинымъ о томъ, кого бы изъ сопровождавшихъ его бояръ пустить въ думу о духовной. Значитъ, великій князь обсуждаеть діло самь-третей въ своей спальні. Шигона и Путятинъ были люди немалые въ управленіи и не потому только явились первыми совътниками у постели великаго князя, что были его любимцами. Путятинъ носилъ званіе «дьяка великаго», т. е. думнаго, а И. Ю. Шпгона-Поджогинъ быль бояринь, члень стариннаго и очень хорошаго московскаго боярскаго рода, другія вътви котораго, Бълеутовы, Сорокоумовы-Гльбовы, Хабаровы-Симскіе, стояли далеко не въ послъднихъ рядахъ московской знати; притомъ Шигона занималъ должность тверскаго, ростовскаго и волоцкаго дворецкаго, т. е. управляль тремя мъстными дворцовыми приказами. Слъдовательно оба сановника въдали дъла высшаго дворцоваго и государственнаго управленія, которыхъ касадась духовная. Притомъ на этомъ тайномъ совъть втроемъ только то и было ръшено, что такого экстреннаго діла, какъ духовное завіщаніе, нельзя сдёлать безъ бояръ. Воротившись въ Москву, великій князь собираетъ чрезвычайное засъданіе думы, на которомъ приказываетъ писать духовную и говоритъ боярамъ о мололътнемъ своемъ наследнике и о томъ, какъ строиться царству после него, великаго князя. Обсуждались, очевидно, дёла великой важности для государя и государства; но въ этомъ обсужденіи изъ всёхъ бояръ, которыхъ значилось по списку того года более 20, сначала участвовали только пятеро. Послѣ уже великій князь

призваль, «прибавиль къ себъ въ думу къ духовной грамоть» еще троихъ. Эти восемь бояръ были послухами при составленін духовной. Бояре, очевидно, приглашались на засѣданіе не по степени ихъ знатности, а по степени ихъ близости къ государю или надобности ихъ въ данномъ случав: князь И. В. Шуйскій приглашенъ посл'в дворецкаго Шигоны и казначея Головина, которые стояли на много ступеней ниже его по разрядамъ, по по должностямъ своимъ были нужнѣе его при обсужденіи правительственныхъ и особенно хозяйственныхъ подробностей завъщанія. Князь М. Л. Глинскій стояль по разрядамъ очень высоко, но былъ человѣкъ пріѣзжій, еще не освоившійся въ московской боярской средъ. Великій князь призвалъ его послѣ всѣхъ, напередъ поговоривъ объ этомъ съ другими боярами, и призвалъ только потому, что онъ былъ родня великой княгинь, человькь близкій кь семейству, судьба котораго устроялась въ духовной. Но этимъ засъданіемъ не все кончилось. Чрезъ нъсколько дней собрадись къ больному всл бояре. Многіе изъ нихъ, кого не было въ Москвѣ, поспѣшили возвратиться изъ своихъ вотчинъ, услыхавъ о бользни государя. Приглашены были также митрополить и братья великаго князя. Такимъ образомъ у постели умирающаго Василія составплось собраніе боярской думы, какого по полнот' в в роятно не бывало прежде во все его княженіе. Здісь государь опять говорилъ о сынъ наслъдникъ, о земскомъ строеніп, т. е. повторилъ передъ всеми боярами сущность того, о чемъ шла речь на тайномъ совъщанін, передалъ собственно политическую часть составленной на немъ духовной. Бесъду свою онъ закончилъ признаніемъ, что видить въ боярахъ главныхъ дёльцовъ земскаго діла, самую надежную опору государственнаго порядка и своего малолетняго сына. Отпустивъ митрополита и братьевъ и оставивъ при себъ «бояръ своихъ всъхъ», больной говорилъ: «мы вамъ государи прирожденные, а вы наши извѣчные бояре; такъ постойте, братья, кринко, чтобы сынъ мой учинидся на государствъ государемъ и была въ землъ правда; будьте всъ сообща, діло земское и сына моего діло берегите и ділайте заодинъ». Такъ говорилъ передъ смертью московскій государь,

о которомъ при его жизни и послѣ разсказывали, что онъ лишиль боярь голоса въ высшемъ государственномъ управленін, всь дъла рышалъ у себя въ спальнъ съ двумя-тремя любимцами. Черезъ два дня Василій опять призываеть къ себѣ тѣхъ же самыхъ восемь бояръ и двухъ дьяковъ, съ которыми онъ прежде думалъ о духовной, и 4 часа совътуется съ ними о сынъ наслъдникъ и объ устроеніи земскомъ; но для совъщанія о своей княгинь, какъ ей безъ него быть и какъ къ ней боярамъ ходить по дъламъ управленія, онъ оставляеть изъ этихъ бояръ только троихъ самыхъ близкихъ. Умирающій государь сившить сделать все предсмертныя распоряженія по общимъ государственнымъ и по своимъ дѣдамъ. Сообразно съ тѣмъ опъ призываеть къ себѣ большее или меньшее количество совѣтпиковъ, думу о духовной начинаетъ съ семью боярами и дьяками, а оканчиваеть съ десятью, думаеть съ дворецкимъ и дьякомъ, кого изъ бояръ «пустить» въ ту думу, а съ боярами говорить, что надобно «прибавить» въ думу кн. М. Глинскаго. Но отъ этихъ собраній, составлявшихся по особому подбору лицъ, какъ составлялась дума въ удѣльные вѣка, явственно отличается сов'ящаніе со встми наличными боярами и только съ боярами, безъ митроподита и безъ братьевъ великаго князя. Это постоянный государственный совъть, болрская дума новой формацін, а ті измінчивыя по составу собранія—частный совіть государя \*). Такимъ является тёсный кабинетъ при великомъ князь Василін. Это не дума втроемъ: самъ-третей великій князь обсуждаеть только выборь боярь для тайнаго совъщанія. Подумать объ этомъ надобно было прежде всего: тогда этотъ кабинеть не имъль опредъленнаго постояннаго состава. Члены его пазначались особо для каждаго совъщанія и должны были мізняться по свойству подлежавшихъ обсуждению вопросовъ и по другимъ причинамъ. Еслибы были постоянные члены кабинета, больной Василій Ивановичъ не сталъ бы спращивать у Шигоны и Путятина, кого изъ бояръ позвать на совъщание о духовной.

<sup>\*)</sup> Полн. Собр. Р. Лѣт. VI, 268—272. Сборн. Имп. Ист. Общ. XXXV, 858.

При сходныхъ обстоятельствахъ и съ такимъ же значеніемъ является тёсный совёть въ царствованіе Васильева сына. Въ 1553 году, опасно занемогши, царь Иванъ поспѣшилъ составить духовную и привести бояръ къ присягѣ на имя новорожденнаго царевича Димитрія. Для этого сначала призваны были въ думу н'вкоторые бояре. Посл'в зас'вданія, полнаго шумныхъ пререканій, большинство приглашенныхъ присягнуло. Эту думу льтописецъ ясно отличаетъ отъ думы всъхъ бояръ, разсказывая, что на другой день послѣ того, какъ царь привелъ къ присягъ ближених бояръ, онъ призвалъ всих своихъ бояръ и пригласилъ ихъ къ присягъ. Къ началу тогдашняго 1553 года по списку значилось 47 бояръ и окольничихъ, не считая думныхъ дворянъ и другихъ членовъ думы, а на совъть ближнихъ людей, сколько можно судить о томъ по неясному разсказу лѣтописи, приглашены были до 10 бояръ, 1 окольничій, 1 думный дьякъ и 2 думныхъ дворянина изъ бывшихъ спальниковъ, которые явились къ присягѣ уже послѣ засѣданія предварительной думы. Этотъ сов'єть въ дипломатическихъ актахъ времени Грознаго и называется ближенею думой. Такъ въ грамотъ цесаревымъ посламъ 1575 г. царь пишеть о Н. Р. Юрьевъ, кн. В. А. Сицкомъ и дьякъ ближнемъ А. Щелкаловъ, что посылалъ къ нимъ, посламъ, для переговоровъ «бояръ, ближнюю свою думу»; думные дворяне Зюзинъ и Черемисиновъ, бывшіе въ числъ уполномоченныхъ при заключеній перемирія съ Баторіемъ въ 1578 г., названы «ближніе думы дворянами» \*).

Съ царствованія Грознаго ближняя дума не разъ мелькаеть въ своихъ и иностранныхъ извѣстіяхъ о высшемъ московскомъ управленіи. Она носила еще названіе *тайной думы*: въ московскомъ переводѣ письма эрцгерцога австрійскаго Максимиліана къ Б. Ө. Годунову 1587 г. этотъ ближній бояринъ названъ «начальнымъ тайные думы думцемъ». Флетчеръ, разсказывая о боярской думѣ царя Өедора Ивановича, говоритъ очень неясно и сбивчиво; но самая эта сбивчивость не лишена нѣ-

<sup>\*)</sup> Акты А. Экеп. т. I, стр. 142. П. С. Р. Лът. VI, 168 и сл. Царств. кн. 339—343. Пам. дипл. енош. I, 501. Котошихинг, стр. 20.

котораго интереса. Онъ раздичаетъ бояръ думныхъ и простыхъ недумныхъ; послъднимъ титулъ бояръ дается больше для почета, потому что на общій совіть ихъ приглашають рідко или никогда не приглашають. Думные бояре-это тв, которые на самомъ деле принадлежать къ особому тайному совету царя, собирающемуся ежедневно для обсужденія государственныхъ дълъ \*). Перечисливъ поименно думныхъ людей, которыхъ было 31, Флетчеръ прибавляеть, что всв они принадлежать къ особому совъту царя, хотя немногіе изъ нихъ приглашаются на совъщанія, потому что всь дъла обсуждаются и рышаются Б. О. Годуновымъ, братомъ царицы, съ пятью или шестью другими лицами, которыхъ онъ заблагоразсудитъ призвать. Выходитъ, что кром' общаго быль еще особый частный сов'ть у государя, что члены только этого особаго совъта, собиравшагося правильно каждый день, носили званіе думныхъ бояръ, и одпако большинство ихъ, какъ и бояръ недумныхъ, не приглашали на засъданія, что наконецъ собирался еще совъть, состоявшій изъ Годунова съ нѣсколькими по его усмотрѣнію назначаемыми лицами, который собственно и решаль все дела. Флетчеръ, очевидно, перепуталъ сдѣланныя ему сообщенія. Ипостранцы въ своихъ запискахъ о Московіи обыкновенно называють боярами и тёхъ недумныхъ придворныхъ сановниковъ, стольниковъ, стряпчихъ, дворянъ московскихъ, которыхъ они встръчали въ нарядномъ платъъ, пля представляться государю: такъ, можетъ быть, они и ведичались въ просторвчи, на неоффиціальномъ языкъ. Флетчеру говорили въ Москвъ, что эти сановники не думные люди, хотя и зовутся боярами, что настоящіе бояре тѣ, которые каждый день съѣзжаются въ бояр-

<sup>\*)</sup> Of the Russe Common Wealth, chapt. 11: They which are of his speciall and privie counsell indeed (whom hee useth daily and ordinarly for all publique matters perteining to the state) have the addition of dumnoy and are named dumnoy boiaren or lords of the counsell. Учрежденіе или засѣданіе этихъ «лордовъ совѣта» (their office or sitting) Флетчеръ называетъ boarstva dumna. Если подъ этими звуками скрывается болрская дума, то, значить, этотъ терминъ, не встрѣчающійся въ нащихъ памятникахъ, употреблядся на языкѣ московскаго общества XVI в.

скую думу, что есть еще ближияя дума, созываемая по временамъ изъ немногихъ лицъ, которыя принадлежатъ къ числу тъхъ же думныхъ людей, и этою думой заправляетъ теперь Годуновъ, первый у государя человѣкъ, который у него всякія діла ділаеть. Не разобравь всіхь этихь тонкостей, Флетчерь не могъ хорошенько отличить общаго боярскаго совъта отъ частной ближней думы. Несмотря на то, его разсказъ, изображая Годунова дёйствительнымъ предсёдателемъ и руководителемъ особаго тъснаго совъта, лучше всего объясняетъ выраженіе Максимиліанова письма, въ которомъ Борисъ названъ начальнымъ думцемъ тайной думы. Объ этой думъ, какой была она въ 1600-1606 годахъ, Маржеретъ, жившій тогда въ Москвъ, пишетъ, что въ случаъ дълъ важныхъ собирался тайный совъть, состоявшій обыкновенно изъ близкихъ царскихъ родственниковъ. Присутствіе царской или царицыной родни было особенностью ближней думы, объясняющеюся самымъ характеромъ этого полудомашняго совъта царя, а въ началъ царствованія Бориса Годунова встрічаемъ восемь членовъ его фамиліп въ званіи бояръ и окольничихъ. Описаніе ближней думы царя Алексыя у Котошихина совершенно согласно съ извъстіями иностранцевъ о тайномъ совъть прежнихъ царей. Эта дума созывалась, когда царю нужно было о чемъ-нибудь «мыслить тайно»; она состояда изъ однихъ ближнихъ бояръ и окольничихъ; изъ прочихъ думныхъ людей имълъ доступъ «въ тое палату въ думу» лишь тотъ, кто получалъ особое приглашеніе. Рейтенфельсъ, бывшій въ Москв'я въ конц'я царствованія Алексія, отличаль еще комнатныхь боярь, какь особенно довіренныхъ совътниковъ, отъ простыхъ, хотя подобно Флетчеру и другимъ дълилъ боярство на думное и недумное. Но въ концъ въка, когда старое московское управленіе уже разрушалось, Корбъ называетъ тайнымъ совътомъ то, что оставалось тогда отъ прежней боярской думы. Въ началъ XVIII в. названія, заимствованныя частію отъ тайной ближней думы, носять учрежденія, очень мало на нее похожія \*).

<sup>\*)</sup> *Елижняя канцелярія* въ русскихъ актахъ и *тайный совъте* у Плейера въ запискъ 1710 г.—Пам. диплом. снош. т. І, стр. 973.

При недостаткъ извъстій трудно сказать, измънялись ли устройство и значеніе ближней думы впродолженіе XVI и XVII в. Но можно съ нѣкоторой точностью обозначить ея происхождение и свойство занятій, составъ и отношение въ думѣ всѣхъ бояръ. Она созывалась, когда государю пужно было о чемъ-нибудь помыслить тайно съ ближайшими довфренными совътниками. Потребность въ такихъ тайныхъ совъщаніяхъ вызывалась перемънами, происшедшими въ высшемъ московскомъ управленіи съ конца XV вѣка \*). Московскіе государи теперь видёли себя въ совершенно новой правительственной обстановкъ, къ какой не привыкли ихъ предки удъльнаго времени. Рядомъ съ прежними дворцовыми учрежденіями воздвиглось новое зданіе государственнаго управленія съ новыми органами и задачами. Прежніе привычные сов'ятники, дворцовые бояре введенные, не всв и не всегда имъли мъсто въ боярской думъ, а новые думные люди въдали недворцовыя дъла. Центральное управление раздълилось на двъ сферы, на собственно государеву и государственную, «земскую», на дворцовую и боярскую, изъ которыхъ одной государь руководилъ пепосредственно, а другой посредствомъ боярской думы. Такъ при дворъ явились дъла и люди, выдълявшіеся изъ общаго государственнаго управленія и правительственнаго штата, стоявшіе въ ближайшемъ отношеніи къ государю. По немногимъ уцьльвшимъ извъстіямъ о ближней думь можно различить три рода дёлъ, для обсужденія которыхъ она созывалась. Прежде всего это были вопросы, касавшіеся не общаго государственнаго управленія, а болье тьсной придворной сферы. Они обыкновенно не шли въ думу всъхъ бояръ, а разръшались непосредственно самимъ государемъ. Не боярской думѣ было обсуждать, какъ обрядить какое-нибудь необычное торжество при дворъ или богомольную поъздку государя, какъ на всякій случай устроить изъ дворцовыхъ доходовъ хозяйственное положение

Устрялова, Сказ. современ. о Димитріи Самозванцѣ, т. III, стр. 35. Котошихинг, стр. 20. Рейтенфельст въ Журн. Мин. Нар. Просв. 1839 г. іюль, стр. 26. Дневникъ Корба, стр. 277 п 316.

<sup>\*)</sup> См. выше гл. XIII.

великой княгини или засидъвшейся великой княжны; но поговорить объ этомъ было необходимо съ тъми или другими совътниками. Вносить такіе вопросы въ совъть всъхъ бояръ ужъ потому было неудобно, что дворцовые сановники, которые прежде другихъ могли «къ тому дѣлу дать способъ», нужныя справки, кравчій, ясельничій, самъ дворецкій часто не были думными людьми, не ходили «въ налату» и не сидъли «съ бояры». Съ другой стороны, порядокъ думскаго делопроизводства, установившійся при новомъ устройств'я высшаго управленія, побуждаль государя созывать особый тайный совыть и для обсужденія діль государственныхь. Боярская дума слушала доклады по разнымъ частямъ государственнаго управленія и давала на нихъ резолюціи. Предварительная разработка вопроса, подготовка основаній для резолюціи лежала на докладчикъ пли поручалась тому приказу, который могъ дать нужныя справки. Но возникали вопросы экстреннаго, такъ сказать, учредительнаго свойства, которые не устанавливались въ колею обычнаго делопроизводства и доложить о которыхъ въ думе не пришлось бы никому изъ управляющихъ отдёльными вёдомствами. Иниціатива законодательной постановки такого вопроса, какъ бы онъ ни возбуждался, принадлежала верховному предсъдателю думы, государю. Но самая важность или сложность такихъ вопросовъ дѣлала необходимымъ предварительное ихъ обсужденіе. Оно вызывалось двоякой потребностью: государю надобно было самому приготовиться къ дёлу и подготовить къ нему бояръ. Предварительное совъщание съ ближними людьми было нужно государю, чтобы предлагая вопросъ думъ всъхъ бояръ, можно было не только «мысль свою объявить», какъ выразился Котошихинъ, но и мотивировать ее, какъ говорять въ наше время, дать дёлу извёстную постановку и направленіе. Вмёстё съ тѣмъ предварительное совѣщаніе было средствомъ для государя подготовить бояръ къ своему предложенію. Это было особенно нужно въ вопросахъ спорныхъ и щекотливыхъ, способныхъ вызвать «крикъ и шумъ великъ и рѣчи многія во всѣхъ боярехъ», а подобные вопросы бывали и у московскихъ государей. Такое именно значение имѣло предварительное за-

съдание ближнихъ бояръ при больномъ царъ Иванъ въ 1553 г. по дълу о присягъ его сыну наслъднику, сколько можно судить о томъ по разсказу л'втописца. Ближніе бояре были наиболве родовитые и вліятельные люди, вожди боярства, къ голосу которыхъ вев прислушивались въ думв. Склонить ихъ въ желаемую сторону значило обезпечить мирный успѣхъ дѣла, провести вопросъ въ думѣ безъ шума. Наконецъ, возникали дъла государственныя, которыя подобно дворцовымъ неудобно было и вносить въ думу всёхъ бояръ. Думское дёлопроизводство соединено было съ нѣкоторыми формальностями, сообщало делу известную гласность, воздагало на правительство извъстную отвътственность. Поэтому дъла, которыя не терпѣли такихъ формальностей или въ которыхъ надобно было избъгнуть гласности и отвътственности, проводились черезъ тайный совъть и не доходили до боярской думы. Всего чаще внъшняя политика возбуждала такіе секретные вопросы. Извъстно одно любопытное засъдание ближней думы при царъ Алексът по такому дълу. Въ 1659 г. нослано было въ Малороссію войско подъ начальствомъ кн. А. Н. Трубецкаго на гетмана Выговскаго и измѣнившихъ Москвѣ черкасъ. Кн. Трубецкому данъ былъ наказъ уговаривать казаковъ къ повиновенію, въ случав успвха привести ихъ къ присягв на вврность, а гетмана смінить и выбрать другого, въ противномъ случав идти войной на изменниковъ. Все эти статьи наказа были обдуманы и приняты царемъ, разумъется, вмъстъ со всѣми боярами. Но царю не хотѣлось рисковать, предоставляя оружію рѣшеніе дѣла: онъ искалъ болье надежнаго и мирнаго пути къ цёли. Черезъ нёсколько времени по выступленіи Трубецкаго изъ Москвы въ дополнение къ данному ему открытому наказу послана была особая секретная инструкція, которой онъ долженъ былъ воспользоваться, если представится случай: здёсь предписывалось воевод' войти въ сношенія съ Выговскимъ и покончить борьбу безъ крови, полюбовной сдёлкой. Эта инструкція доложена была только царю и пяти комнатными боярамъ: царь слушаль статьи новаго наказа во время церковной службы, въ трапезъ дворцовой церкви, а комнатные бояре въ комнатахъ.

Легко понять, что по самому своему характеру ближняя дума не могла имъть опредълениаго въдомства: у нея не было текущихъ дѣлъ; вѣдомство ея состояло изъ особо важныхъ случайностей. Ординъ-Нащокинъ въ одномъ письмѣ къ царю Алексвю писаль, что «въ Московскомъ государствв искони, какъ и во всъхъ государствахъ», посольскія, т. е. дипломатическія діла віздають люди «тайной ближней думы». Но знаменитый московскій дипломать говориль здёсь о томъ, что важныя дипломатическія порученія, какъ и управленіе Посольскимъ приказомъ, всегда возлагались на ближнихъ думныхъ людей, а не о томъ, что дѣла внѣшней политики были исключительнымъ достояніемъ ближней думы. Въ XVII в., какъ п прежде, эти дъла въдалъ государь съ думой всъхъ бояръ, а не съ одними ближними, обсуждая съ последними только дела особенно секретныя. По характеру своей діятельности ближняя дума не могла также имъть ни правильныхъ срочныхъ засъданій, ни постояннаго состава. Царь обыкновенно призывалъ въ эту думу ближнихъ думныхъ людей; но они становились тайными совътниками государя не въ силу своего оффиціальнаго званія думныхъ людей, государственныхъ сов'ятниковъ, а по личному усмотрѣнію или довѣрію къ нимъ государя. Потому въ этотъ совъть могли быть призваны вмъсть съ думными ближними людьми и думные люди, не входившіе въ штать ближнихъ, на что прямо указываетъ Котошихинъ, и ближніе люди, не принадлежавшіе къ штату думныхъ, на что есть косвенныя указанія. Ни въ XVI вікі, ни поздніве не замѣтно духовныхъ дицъ въ числѣ постоянныхъ членовъ боярской думы; но есть некоторое основание предполагать, что знаменитый священникъ Сильвестръ имѣлъ мѣсто на засѣданіяхъ ближняго совъта при царъ Иванъ. Изображая значеніе, какое имѣлъ Сильвестръ при дворѣ и въ управленіи, лѣтопись замѣчаеть, что онь быль у государя «въ великомъ жалованьи и совътъ духовномъ и въ думномъ». Что еще любопытнъе, есть слёды присутствія въ тайномъ сов'єт высшихъ дворцовыхъ сановниковъ, которые, не принадлежа къ членамъ боярской думы, входили въ составъ комнаты, были ближними людьми.

Извъстенъ рядъ относящихся къ 1653 г. формулъ, по которымъ должны были присягать царю, царицъ и ихъ дътямъ люди разныхъ чиновъ. Бояре, окольничие и всѣ думные люди обязывались между прочимъ «государскія думы и боярскаго приговору до государева указу никому не проносить и не сказывать»; дворцовые сановники, кравчій, постельничій и всі люди, которые «у государя живуть въ комнать», клялись никому не проносить и не сказывать только «государскія тайныя думы» или просто «государскія думы», не распространяя этого обязательства на боярскіе приговоры, т. е. на постановленія боярской думы, въ которой они не им'єли м'єста. Значить, составь ближней думы вполнѣ зависѣлъ отъ воли государя, тогда какъ въ выборѣ членовъ боярскаго совѣта онъ соображался съ боярскимъ отечествомъ, съ родословной очередью, жаловалъ многихъ въ бояре не по личной оцѣпкѣ, а по аристократическому старшинству, «не по разуму ихъ, а по великой породѣ», какъ выразился Котошихинъ \*).

Созывая совѣтъ ближнихъ людей, государь этимъ самымъ косвенно выражалъ свое признаніе думы всёхъ бояръ, какъ постояннаго и въ извъстной степени самостоятельнаго государственнаго совъта. Это признаніе выражалось и въ свойствъ дълъ, какія въдала ближняя дума, и въ самомъ ся составъ. Она была личнымъ совътомъ государя по дъламъ особаго рода. Одни изъ этихъ дълъ обсуждались въ ближнемъ совътъ прежде поступленія въ боярскую думу; другія обсуждались и ръшались въ томъ совъть, потому что не могли быть внесены въ эту думу. Значить, по однимь дёламъ ближній совёть быль для боярской думы учрежденіемъ подготовительнымъ, по другимъ учрежденіемъ вспомогательнымъ, восполнявшимъ дѣятельность этой думы, разръшавшимъ вопросы, которые не укладывались въ установившійся порядокъ думскаго ділопроизводства. Въ томъ и другомъ значеніи ближній совѣтъ не устранялъ обычпой правительственной діятельности боярской думы, а только

<sup>\*)</sup> Доп. къ III т. Дв. Разр. 165. Соловъевт, XI, 62; XII, 65. Царств. кн. 342. П. С. Зак. № 114.

точнъе опредъляль сферу этой дъятельности и подтверждалъ необходимость и неприкосновенность усвоеннаго ею порядка и политическаго значенія. Ближній сов'єть въ его первоначальномъ и простъйшемъ видъ даже нельзя назвать учрежденіемъ въ строгомъ смыслѣ слова: это была частная предварительная справка государя о дёлё у близкихъ или свёдущихъ людей, имъвшая болъе правственное, чъмъ политическое значеніе, оставлявшая слёдъ во взглядь, въ настроеніи государя, а не въ протоколъ. Вотъ почему въ правительственныхъ актахъ этоть совъть почти не замътенъ. Съ другой стороны, по составу ближней думы легко замътить черты сходства этого интимнаго совъта съ прежней думой бояръ введенныхъ. Тотъ и другая обыкновенно состояли изъ очень ограниченнаго круга лицъ; въ томъ и въ другой выборъ этихъ лицъ зависѣлъ исключительно отъ усмотрвнія государя, руководившагося при этомъ прежде всего довъріемъ къ призываемому совътнику; наиболье постояннымъ элементомъ въ составь ближней думы, какъ и въ думѣ удѣльнаго времени, были дворцовые сановники; большинство тайныхъ совътниковъ московскаго государя состояло изъ людей думныхъ и вмёстё ближнихъ, а люди, соединявшіе въ себѣ оба эти званія, и въ XVI в. еще назывались иногда постарому «введенными». Но если чувствовали потребность имъть особый совъть съ такимъ характеромъ и составомъ рядомъ съ думой всёхъ бояръ, то за последней, очевидно, признавали не то значеніе, не тѣ задачи и свойства, какін им'єдь первый: значить, признавади, что составь ея не вполнъ зависить отъ усмотрънія государя, а долженъ согласоваться съ боярской іерархіей, что эта дума есть постоянно дъйствующее учрежденіе, которое направляеть текущія дъла, что и нікоторыя особо важныя діла должны проходить чрезъ нее же, хотя бы они уже обсуждались въ ближней думѣ,--словомъ, признавали, что это не государевъ только, но и государственный совътъ. Такой іерархическій подборъ членовъ и такое значеніе постояннаго совъта, обсуждающаго всь дъла законодательнаго характера, боярская дума получила благодаря новому составу московскаго боярства и новымъ правительственпымъ потребностямъ объединеннаго государства. Потому слѣды ближней думы и появляются со второй половины XV вѣка: уже въ актахъ княженія Ивана III нѣкоторые московскіе бояре называются ближними. Легко понять однако, что ближній совѣть, оставаясь полуоффиціальнымъ и предварительнымъ, долженъ былъ имѣть большое вліяніе на общую думу: когда государь приносилъ въ послѣднюю мнѣніе, внушенное тайными совѣтниками, его политическій авторитетъ и служилое приличіе обыкповенно заставляли бояръ соглашаться съ нимъ. Только на это вліяніе имѣлъ основаніе жаловаться Берсень въ бесѣдѣ съ Максимомъ Грекомъ, а не на устраненіе боярской думы отъ дѣлъ ближнею думой государя втроемъ въ спальнѣ.

## Глава XVII.

Опричнина Грознаго была дальныйшим развитіем комнаты и завершеніем этого признанія.

Эта знаменитая опричнина по происхожденію своему была тѣсно связана съ ближней думой, даже можетъ быть названа эпизодомъ изъ ея исторіи.

Учрежденіе это всегда казалось очень страннымъ какъ тѣмъ, кто страдаль отъ него, такъ и тѣмъ, кто его изслѣдовалъ. Разсорившись съ своимъ боярствомъ, царь Иванъ покинулъ въ 1564 г. Кремль, Москву, всѣ свои «государства» и самый титулъ царя, учредилъ себѣ новый дворъ, для котораго отобралъ нѣсколько улицъ въ Москвѣ и нѣсколько областей въ государствѣ, оставивъ другія улицы и области подъ властью боярской думы и подчиненныхъ ей приказовъ, началъ скромно зваться Иванцомъ Васильевымъ, княземъ московскимъ, ходитъ и ѣздитъ въ «смирномъ» черномъ платъѣ и немилостиво казнитъ тѣхъ, кого считалъ измѣнниками. Государь, потратившій столько усилій мысли, чтобъ усвоить себѣ понятіе о единствѣ верховной власти, ввелъ «раздѣленіе земли и градовъ»; объявивъ предъ лицомъ земли, что всѣ бояре измѣнники и что на простыхъ людей царской опалы и гнѣва иѣтъ, онъ оставилъ

этихъ върныхъ ему простыхъ людей земли подъ властью боярской думы, наполненной измънниками. Если все это не простое сумасбродство, то очень похоже на политическій маскарадъ, гдъ всъмъ государственнымъ силамъ нарочно даны несвойственныя имъ роли и поддъльныя физіономіи.

Скудныя извъстія объ опричнинъ далеко пе все въ ней выясняють, оставдяя много м'єста для догадокъ. Впрочемъ н'єкоторые характерные моменты и обстоятельства діла обозначены въ памятникахъ довольно явственно, и ихъ надобно прежде всего припомнить. Побъть въ Литву нъсколькихъ видныхъ слугъ, особенно кн. Курбскаго, и устроенное не безъ его участія двустороннее нападеніе изъ Литвы и Крыма заставили царя Ивана въ 1564 г. пережить страшную тревогу. Благополучно избъгнувъ опасностей, въ которыхъ видёл в дружное дёло виёшнихъ и внутреннихъ враговъ, мнительный царь сталъ молча готовиться къ оборон'ь, особенно противъ посл'єднихъ. Въ конц'є года онъ съ семействомъ, ближними людьми и большимъ обозомъ, никому ничего не сказавъ, вдругъ убхалъ куда-то и зачбмъ-то. Черезъ мѣсяцъ изъ Александровской Слободы онъ прислалъ митрополиту грамоту, въ которой клалъ свой царскій гитвъ не на однихъ бояръ, но и на духовенство, на служилыхъ и приказныхъ людей, на всѣ правящіе классы, за ихъ беззаконія, мятежи, расхищеніе государевыхъ земель и казны, нерадініе въ защитъ государства отъ враговъ: не терия ихъ измънныхъ дълъ, царь и «оставилъ свое государство» и повхалъ поселиться, гдѣ Богъ укажетъ. Высшему духовенству и боярамъ, прівхавшимъ изъ растерявшейся отъ ужаса Москвы со слезнымъ челобитьемъ къ царю править, какъ ему угодно, Иванъ отвічаль пространнымь обвиненіемь боярь въ исконной вражді ихъ къ его предкамъ, въ козняхъ противъ него самого и его семейства, но согласился «паки взять свои государства». Согласіе дано было подъ условіемъ, чтобы царю на своихъ изм'внниковъ и ослушниковъ опалы класть, а иныхъ казнить, имфніе ихъ брать на себя, чтобы духовенство, бояре и приказные люди все это положили на его государской воль, ему въ томъ не мъщали и чтобъ «учинить ему на своемъ государствъ опришнину, дворъ ему себъ и на весь свой обиходъ учинити особной». Къ сожальнію, остается неизвъстенъ хранившійся въ одномъ изъ ящиковъ царскаго архива подлинный «указъ объ опричнинъ», и мы знаемъ его содержание только по изложению лътописца. У этого лътописца учреждение опричичны поставлено въ прямую связь съ царскимъ условіемъ свободной расправы съ измѣнниками и новый дворъ представляется орудіемъ для приведенія въ д'вйствіе этого условія. При этомъ двор'в учреждались особые бояре и окольничіе, дворецкій, казначеи, дьяки и всякіе приказные люди, весь дворовый штатъ «на всякій обиходъ». Далье на обиходъ царя и обоихъ его царевичей взяты были въ разныхъ мъстахъ государства, преимущественно центральныхъ и съверныхъ, отдъльныя села, волости и цълые города съ увздами: все это вмъстъ съ дальнъйшими присоединеніями составляло едва ли не половину всего государства \*). Точно такъ же изъ служилыхъ людей царь отобралъ въ опричнину тысячу человъкъ князей, дворянъ и дътей боярскихъ, число которыхъ потомъ было увеличено до 6 тысячъ; имъ даны были пом'єстья въ убздахъ, взятыхъ въ опричинну, откуда прежніе вотчинники и пом'вщики были переведены на новыя земли въ пеопричныхъ увздахъ. Государство же свое Московское съ его воинствомъ, судомъ и управой царь приказалъ въдать и всякія земскія діла ділать прежнимь боярамь, которымь веліль быть «въ земскихъ», начальникамъ отдельныхъ приказовъ и всёмъ приказнымъ людямъ продолжать свои приказныя дѣла «по старинъ», а съ докладами «о большихъ дълахъ» приходить къ земскимъ боярамъ, самимъ же этимъ боярамъ докладывать государю только «ратныя въсти и земскія великія дъла» \*\*).

Обстоятельства, при которыхъ возникла опричнина, прямо указывають на ея назначеніе. Политическая эмиграція съ ея заграничными кознями побуждаеть царя положить опалу на всѣ правящіе классы и отказаться отъ власти; по челобитью москов-

<sup>\*)</sup> Образованіе и составъ опричной территоріи обстоятельно изложены въ изслѣдованіи г. Платонова Очерки по исторіи Смуты въ Моск. государствѣ XVI—XVII вв., стр. 141 и сл.

<sup>\*\*)</sup> Русск. Ист. Библ. III, 255 и сл.

ской депутаціи царь возвращается къ власти на условін безпрепятственной расправы съ измѣнииками и для этой расправы учреждаеть опричинну, посредствомъ которой онъ задумаль вывести изм'єну изъ Русской земли. Въ опричнин учреждалась высшая полиція по діламъ государственной изміны; назначенный по уставу учрежденія отрядъ въ тысячу человікъ становился корпусомъ дозорщиковъ впутренней крамолы и охранителей безопасности царя и царства, а самъ царь бралъ въ руки полицейскую диктатуру для борьбы съ этою крамолой, становидся верховнымъ шефомъ этого корпуса. На такое назначение опричниковъ указывали и символическія украшенія даннаго имъ мундира, метла и собачья голова. Рядовые опричники были простыми палачами, не политическими следователями, по указанію царя производили избіенія массами, опустопіали цёлые города и уъзды. Но такіе верховые люди, какъ Малюта Скуратовъ или кн. Ав. Вяземскій, въ застынкахъ Александровской Слободы производили розыски по политическимъ доносамъ и по ночамъ въ спальнъ у царя обдумывали съ нимъ планы борьбы съ его недругами \*).

Но устройство опричнины, сколько можно судить о томъ, не вполнѣ отвѣчало такому боевому ся пазначенію. По уставу это былъ «особный дворъ на всякій обиходъ» царя и царевичей, дворцовое хозяйственно-административное учрежденіе, только необычно обособленное отъ общегосударственнаго управленія. Все государство было раздѣлено на двѣ половины. Подъ одной верховной властью дѣйствовали два параллельныя управленія, два ряда центральныхъ и областныхъ учрежденій, земскихъ и опричныхъ; явились области земскія и неземскія, сановники земскіе и опричные или «дворовые», какъ они стали потомъ называться, напоминая литовскіе уряды земскіе и дворные. Въ

<sup>\*)</sup> Одинъ изъ близкихъ къ царю опричниковъ В. Грязной въ письмѣ къ нему изъ крымскаго плѣна хвалился, что онъ и тамъ не забываетъ своего опричнаго дѣла—губить царскихъ измѣнниковъ: «въ Крымѣ что было твоихъ собакъ измѣнниковъ, и Божіимъ милосердіемъ я всѣхъ перекусалъ, всѣ тайно пали отъ руки моей». Карамзинъ, ІХ, 212, прим. 406.

опричнинъ заведены были особые приказы, однородные по въдомствамъ старыми земскими, «дворовый» СЪ «дворовый» Большой Приходъ; одна лѣтопись говоритъ, что учреждая опричнину, царь велёль въ Александровской Слобод'в ставить «избы розрядныя», т. е. зданія для приказовъ. Нікоторые приказы не были надобны опричнинъ: у нея не было соотвътствующихъ дълъ или она могла пользоваться для нихъ земскими приказами, напримъръ, Челобитнымъ или Ямскимъ. Нѣтъ слѣдовъ опричнаго Посольскаго приказа. Такіе земскіе приказы действовали въ обеихъ половинахъ раздвоеннаго царства и имъли значение общеимперскихъ. Въ оффиціальныхъ отношеніяхъ между органами обоихъ управленій не зам'ятно антагонизма, напротивъ, видно дружное общение и взаимодъйствие. Опричные полки съ своими воеводами въ походахъ дъйствуютъ вмъсть съ земскими; служилые люди служать то въ земщинъ, то въ опричнинѣ; одно и то же дѣло дѣлаютъ, какъ товарищи, лица изъ земщины и опричнины; менфе родовитый опричный окольничій чтить родословное и чиновное старшинство земскаго боярина, вздить къ нему на подворье по порученному обоимъ дълу. Таковы же отношенія и объихъ думъ. У царя въ опричнинъ была своя дума, «свои» бояре, какъ выражается объ нихъ лътопись, съ особыми окольничими, думными дворянами и дьяками. Дъла общегосударственныя, напримъръ дипломатическія, вела съ докладомъ царю земская дума; у опричной были свои опричныя дёла. Но иные вопросы царь приказываль обсуждать всѣмъ боярамъ, земскимъ и изъ опричнины, и «бояре обои» ставили общее рѣшеніе. На походѣ въ думѣ земскихъ бояръ у царя Малюта Скуратовъ, опричный думный дворянинъ, сидить рядомъ съ земскимъ Черемпсиновымъ, а В. И. Умной Колычовъ, состоя опричнымъ окольничимъ, продолжаетъ значиться тымь же чиномь въ спискы членовь земской думы \*).

Всего труднъе понять тревожныя по обстоятельствамъ соображенія, побудившія связать такое дворцовое учрежденіе,

<sup>\*)</sup> Карамзинг, IX, примъч. 138, 370 и 412. Новгородск. Лътописи, изд. Археогр. Комм., 101 и 105. Др. Р. Вивл. ч. ХХ. Г. Платоновт въ указ. соч. стр. 154 и 156.

какъ опричнина, съ даннымъ ей полицейско-политическимъ назначениемъ, и объяснить, для чего оно понадобилось при существовании стараго въдомства Большаго Дворца, оставшагося въ земщинъ. Отвъта на эти вопросы надобно искать въ особенностяхъ опричнаго устройства, которыхъ не было въ земщинъ и въ которыхъ должны были сказаться потребности, вызвавшія учрежденіе опричнины.

Опричнина въ XVI в. было уже устарълое слово, которое тогдашняя московская літопись перевела выраженіемъ «особный дворъ». Этотъ терминъ былъ заимствованъ изъ удѣльнаго языка: такъ назывались особыя выдъленныя владёнія, пренмущественно тв, которыя отдавались въ полную собственность киягипямъ-вдовамъ, въ отличіе отъ данныхъ въ пожизненное пользованіе, отъ прожиткову. Въ актахъ XVI в. опричный значить чужой, сторонній, не принадлежащій къ извѣстному обществу или увзду. Кн. Курбскій подыскаль меткій этимологическій синонимъ этого термина, но только этимологическій, назвавъ опричниковъ «кромѣшинками», удачно играя буквальнымъ и переноснымъ смысломъ этого слова. Никогда прежде не существовало удѣла, состоявшаго изъ тѣхъ именно городовъ, какіе взяты были царемъ въ опричнину. Но Иванъ поступалъ согласно съ преданіемъ удільныхъ віковъ, составивъ свой повый удёль частію изъ городовъ, принадлежавшихъ къ старпнной вотчинъ московскихъ князей, каковы были Можайскъ, Устюгь, Медынь, Ярославець, частію изъ недавнихъ сравнительно пріобр'єтеній московскихъ государей, какими были Двина, Вага, Вязьма, Бѣдевъ, наконецъ изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ сельскихъ волостей, разбросанныхъ въ Московскомъ и другихъ увздахъ, которые пе были взяты въ опричнину. Изъ такихъ именно разрядовъ земель и съ такой же черезполосицей предки Грознаго составляли удёлы своимъ дётямъ въ духовныхъ грамотахъ. Самое управление въ опричнинъ было устроено по старому удъльному образцу, сколько можно судить о томъ по скуднымъ остаткамъ опричной администраціи. Какъ въ удёльное время привилегированное лицо получало право судиться у самого князя или его боярина введеннаго; такъ и теперь въ

жалованной грамотъ нгумену Махрищскаго монастыря 1571 г. царь писаль объ искахъ стороннихъ людей на игуменъ съ братіей или на ихъ слугахъ и крестьянахъ: «а сужу ихъ язъ, царь и великій князь, или мой бояринъ введенный у наст вт · *опришиши*». Какъ въ удъльное время все центральное управленіе заключалось въ предёлахъ дворцоваго вёдомства, дворъ князя составляль собственно княжеское правительство; такъ и опричнина нѣсколько лѣтъ спустя послѣ ея учрежденія, когда самое имя ея за ея беззаконія успѣло страшно всѣмъ опротивъть, была переименована во дворъ, а бояре и дворяне опричные въ бояръ и дворянъ дворовыхъ. Самымъ опричнымъ своимъ титуломъ царь противополагалъ опричнину землъ, какъ удъльную часть всему національному и государственному, земскому цілому: пікоторое время онъ оффиціально назывался просто «княземъ московским», даже не великимъ, предоставивъ титулъ «великаго князя всея Pycu» поставленному имъ во главъ земщины крещеному хану касимовскому Симеону. Наконецъ, не лишено значенія извѣстіе, что Грозный хотѣлъ, чтобы старшій сынъ его, какъ царь, наслідоваль земщину, а второй, какъ удъльный князь, опричнину.

Рядомъ съ этими удѣльными архаизмами въ опричнинъ замътны признаки дворянскаго, противобоярскаго демократизма. Не сохранился списокъ опричниковъ, о которомъ говорили Флетчеру въ Москвъ 4 года спустя по смерти Грознаго, и мы лишены возможности составить точное понятіе о соціальномъ составѣ опричнаго корпуса. Хотя въ него попадали знатные люди въ родѣ князей Трубецкаго, Одоевскаго, Телятевскаго, но извъстно, что въ опричнинъ не любили ни родословныхъ людей, ни родословныхъ счетовъ. Самъ царь въ письмѣ къ упомянутому Грязному выразительно характеризуеть генеалогическій подборъ своей «кромѣшной» дружины, какъ общества худородныхъ «страдниковъ», которыхъ онъ сталъ приближать къ себъ вмѣсто измѣнниковъ бояръ. Значить, опричнинѣ не къ лицу было заниматься предками, и она надолго оставила по себъ намять въ боярствъ своимъ невъжественнымъ отношеніемъ къ мъстническимъ правиламъ и приличіямъ. Послъ спорившіе о

мъстахъ, желая показать, что извъстный служебный случай неправиленъ и не имъетъ цъны, говорили: «то дъялось въ опришнинѣ». Тотъ же Грязной, опричный думный дворянинъ изъ алексинскихъ дътишекъ боярскихъ, тъщивщій царя застольными шутками и хвалившійся, что опъ «великій чело- · въкъ», въ отвътномъ письмъ къ царю едва ли не первый высказалъ мысль, отрицавшую самыя основы мъстничества: «ты, государь, какъ Богъ, и малаго дълаешь великимъ». Все это развязывало руки царю, открывало ему полный просторъ въ выборъ совътниковъ, въ придворныхъ и должностныхъ назначеніяхъ, безъ досаднаго упрямства со стороны хранителей родословной и разрядной чести своихъ отцовъ и дѣдовъ. Въ опричпинъ онъ чувствовалъ себя дома, настоящимъ древнерусскимъ государемъ-хозяиномъ среди своихъ ходоповъ-страдниковъ, могъ безъ пом'яхи проводить свою личную власть, стъсненную въ земщинъ правственно-обязательнымъ почтеніемъ къ почитаемымъ всеми преданіямъ и обычаямъ \*).

Эти особенности служилаго штата и внутреннихъ отношеній опричнины сближають ее съ государевой комнатой, съ кругомъ ближних дюдей государева двора. Таково прямое, открытое значеніе, какое царь хотіль придать опричнині въ глазахъ другихъ: это не что-либо новое и чрезвычайное, а обычный подборъ близкихъ людей. Московскимъ гонцамъ на вопросъ въ Литвъ, что такое московская опричнина, велъно было въ 1569 г. отвъчать: «мы не знаемъ опричнины; кому ведитъ государь жить близь себя, тоть и живеть близко, а кому далеко, тотъ живетъ далеко». Выше было указано происхожденіе ближней думы и ея отношеніе къ общей боярской. Когда старое удъльное зданіе Московскаго княжества, такъ сказать, со всёхъ сторонъ заставилось новыми государственными пристройками, ближняя дума послужила одной изъ связей перваго съ послѣдними. Но ближняя дума была продолженіемъ или возстановленіемъ боярскаго совъта удъльныхъ временъ, теперь

<sup>\*)</sup> Акты Арх. Э. I, стр. 349. *Карамзинг*, прим. 137. Флетиерг, гл. 9.

превративнагося въ постоянный правительственный корпусъ съ опредъленнымъ многосложнымъ въдомствомъ и составомъ, основаннымъ на новомъ складъ боярства. Не устраняя дъятельности боярской думы и составляясь обыкновенно или въ большинствъ изъ ея же членовъ, ближній совъть быль со стороны государя косвеннымъ признаніемъ за этой думой значенія такого правительственнаго корпуса и слъдовательно признаніемъ боярства въ значеніи правительственнато класса. Къ ближнимъ думнымъ людямъ примыкали ближніе постельничіе, стольники и некоторые другіе дворцовые чины, которые подъ общимъ названіемъ ближних людей слідовали въ придворной іерархіи непосредственно за думными и вм'єсть съ ближними людьми думныхъ чиновъ составляли государеву комнату. Выдъление этой комнаты изъ большого двора было слъдствиемъ желанія государей сохранить около себя привычную тёсную обстановку удѣльнаго времени среди придворнаго штата, принимавшаго все большіе разм'єры. Такъ точно, построивъ себ'є большія каменныя палаты, они долго еще продолжали жить въ тёсныхъ деревянныхъ хоромахъ, напоминавшихъ имъ удёльныя избы ихъ предковъ.

Опричнина была расширеніемъ комнаты, только до крайности напряженнымъ и осложненнымъ новыми нуждами государства и новыми цёлями, какія поставиль ей царь. Во-первыхъ, при распространении государственной территории съ половины XV в. не замътно соотвътственнаго расширенія области дворцовыхъ земель, какого требовалъ расширявшійся «государскій обиходъ», чёмъ «жаловать бояръ и дворянъ и всякихъ его государевыхъ дворовыхъ людей», какъ читаемъ въ лѣтописномъ изложенін указа объ опричнинь. Во-вторыхъ, одновременно съ успленнымъ наборомъ и поземельнымъ устройствомъ провинціальпаго военно-служилаго класса возникала для правительства забота о сформированіи столичнаго дворянства, которое должно было служить и генеральнымъ штабомъ, и офицерскимъ запасомъ, и «государевымъ полкомъ», гвардіей, и сверхъ всего еще исполнительнымъ орудіемъ разнообразныхъ правительственныхъ порученій. Опричнина предназначена была отвічать на

эти нужды и отвѣчала какъ-то преувеличенно, сообразно съ характеромъ своего учредителя. Чуть не полгосударства превращено было въ то, чѣмъ гораздо позднѣе стало удѣльное вѣдомство. Государевъ полкъ разросся въ сравнительно огромный гвардейскій корпусъ, очень обособленный отъ остальныхъ военныхъ частей \*). Но сверхъ того царь указалъ опричнинѣ задачу, для которой въ составѣ тогдашняго управленія не существовало особаго учрежденія: повообразованное удѣльное вѣдомство должно было стать еще высшимъ институтомъ охраны государственнаго порядка отъ крамольниковъ, а опричный отрядъ корпусомъ жандармовъ и вмѣстѣ экзекуціоннымъ органомъ по измѣннымъ дѣламъ.

Такое неестественное осложнение дворцоваго въдомства дало крайне неловкую постановку высшему управленію. Опричнина была направлена противъ государевыхъ измѣнниковъ и ослушниковъ. Но ни для кого не было тайной, что главные изм'єнники и ослушники подозр'євались въ боярской среді, п всёхъ менёе скрываль это самъ царь. Между тёмъ высшее управленіе оставалось въ земщинѣ аристократическимъ, боярскимъ попрежнему, только действовало на более тесномъ пространствъ; боярская дума продолжала руководить землей посредствомъ подчиненныхъ ей приказовъ. Теперь, оставшись во главь одной земщины, она какъ будто даже стала самостоятельные прежняго. И прежде бояре пногда сидыли въ думы о дълахъ безъ государя; но это было отступленіемъ отъ заведеннаго порядка, которое допускалось въ особыхъ случаяхъ. Теперь, когда царь, живя внѣ Москвы, пріѣзжалъ въ столицу «не на великое время», по выраженію дітописи, такія засіданія становились обычными, и докладъ государю ограничивался лишь наиболье важными государственными дылами: слыдовательно боярскіе приговоры по текущимъ діламъ управленія

<sup>\*)</sup> Шеститысячный опричный отрядъ при нескудныхъ, вѣроятно, земельныхъ дачахъ въ опричнинѣ—это по меньшей мѣрѣ 20—25 тыс. походныхъ коней, не считая опричныхъ стрѣльцовъ и казаковъ. Прежній государевъ полкъ по разряднымъ книгамъ ходитъ въ походы рядомъ съ опричниюй.

получали силу закона и безъ этого доклада. Сохранилось нъсколько приговоровъ думы, изданныхъ во время опричинны отъ имени первоприсутствующаго боярина съ товарищами, даже съ участіемъ духовенства, но состоявшихся безъ царя, только по царскому приказу или слову. Земская дума, кн. И. Д. Бѣльскій и «всѣ бояре» въ 1570 г. пишуть въ Слободу о сношеніяхъ съ царемъ сибирскимъ и получають оттуда отвѣть: «поговорили бы вы о томъ, пригоже ли намъ съ спбирскимъ царемъ ссылаться, да что ваша будеть мысль, и вы бъ приговоръ свой къ намъ отписали». Боярскіе приговоры по дёламъ важнымъ. земскимъ или внѣшнимъ, согласно съ уставомъ опричнины докладывались царю и утвержденные имъ излагались въ обычной законодательной формъ приговоровъ государя «со всъми бояры», и никто со стороны не подумаль бы, что личность каждаго изъ этихъ думныхъ законодателей, причисленныхъ къ политически заподозрѣнному сословію, внѣ думы была беззащитите любаго холопа. Такъ обнаружилось отношение къ боярскому совъту со стороны опричнины, какъ преемницы ближней думы: первая подтверждала или завершала то, что выражала последняя, признаніе политическаго значенія боярства и боярской думы со стороны государя. Спеціальной полицейской цѣлью опричнины не ослаблялось, а только рѣзче проявдялось это признаніе. Когда царь согласился «наки взять» брошенную имъ власть на условіи свободной расправы съ своими изм'внниками и ослушниками и учреждая опричнину, оставлялъ во главъ земщины прежнее высшее управление съ его родовитымъ составомъ, такой образъ действій можно было понять только въ томъ смысле, что царь различалъ установившися правительственный порядокъ и д'ыствовавшія въ немъ лица, провозглашалъ неблагонадежность последнихъ и подтверждалъ удовлетворительность или неустранимость перваго, направлялъ свое новое учреждение не противъ политическаго положения цълаго правительственнаго класса, а противъ отдъльныхъ людей этого и даже не одного этого класса, навлекавшихъ на себя его подозрвніе или попадавшихся ему подъ руку въ дурную минуту. Такъ поняли дѣло и сами бояре. По наказу, данному

боярской думой, московскій посоль кн. И. М. Воротынскій, переговариваясь съ Поляками въ 1615 г., долженъ былъ при случав сказать имъ отъ имени «природныхъ» московскихъ бояръ: видали мы отъ прежнихъ государей опалы себв, только во всемъ государствъ справа всякая была на насъ, а худыми людьми насъ не безчестили и чести нашей природной не отнимали» \*).

Такая двусмысленность положенія происходила отъ неопредъленности отношеній между объими сторонами. Съ конца XV в. двѣ политическія силы, такъ дружно дѣйствовавшія прежде, стали проникаться взаимнымъ недовфріемъ и недовольствомъ: одна жаловалась на притязательность другой, а другая на произволъ первой. Сталкивались ли въ этихъ жалобахъ два непримиримые политическіе порядка или по крайней мірь два противоположныя политическія направленія? Об'є разладившія стороны расположены были такъ думать, но безъ достаточныхъ основаній. Во-первыхъ, притязанія боярства далеко не были такъ рѣшительны и радикальны, чтобы не оставалось никакой возможности примиренія. Они шли, какъ мы видѣли, немного дальше действительности; притомъ важнейшія изъ нихъ были признаны государями. Боярская программа состояла не столько въ требованіи политическихъ нововведеній, сколько въ защить дыйствовавшихъ правительственныхъ обычаевъ. Былъ важный недостатокъ въ политическомъ положеніи боярства отсутствіе надежныхъ обезпеченій этого положенія; но требованія такихъ обезпеченій не находимъ и въ боярской программѣ. Съ другой стороны, если бы споръ шелъ о политическомъ порядкѣ и выходилъ изъ несогласимыхъ между собою плановъ государственнаго устройства, отъ царя прежде всего можно было бы ожидать прямого отвъта на вопросъ, какого онъ хочетъ порядка, того ли, какой тогда складывался и действоваль, или какого-нибудь другого. Письма Ивана къ Курбскому наиболъе

<sup>\*)</sup> См. напримѣръ А. И. І, стр. 270 и 341, и Карамзина IX, прим. 416. Въ царскомъ архивѣ хранились «списки государеву сидѣнью о всякомъ земскомъ указѣ», т. е. протоколы думскихъ засѣданій государя съ боярами за январь 1568 года. Акты Арх. Эксп. І, стр. 349. Соловъевъ, IX, 54 по 2-му изд.

полная его политическая исповъдь. Они ръшительно подкупають читателя своей задушевностью, жаромъ рѣчи, иногда доходящимъ до ораторскаго блеска. Подъ первымъ впечатлѣніемъ этой корреспонденціи, въ которой каждая страница кипить и пънится, читатель готовъ признать у паря самыя широкія и возвышенныя политическія воззрінія. Но снявъ эту піну, находимъ подъ нею скудный запасъ идей и довольно много противоръчій. Онъ, пользуясь его же выраженіемъ, собственно «едино слово пишеть, обращая сѣмо и овамо», діалектически развиваеть одну идею, которую противопоставляеть притязаніямъ своихъ политическихъ противниковъ: это идея самодержавія, которое Иванъ старается утвердить на историческихъ и политическихъ основаніяхъ. Самодержавіе для него исконный фактъ нашей исторіи, который онъ ведеть отъ Владиміра Святаго, прибавляя, что русскіе самодержцы изначала сами владіють своими царствами, а не бояре и вельможи. Единая и полная власть, сосредоточенная въ рукахъ царя, необходима для водворенія внутренняго порядка, для прекращенія междоусобныхъ браней и самовольства. Но боярство, по крайней мѣрѣ его литературные представители возставали не противъ того самодержавія, которое шло отъ Владиміра Святаго, а противъ самодержавія, окруженнаго кром'єшниками, жертвой котораго палъ св. Филиппъ и въ которомъ царь Алексъй, тоже самодержавный, принесъ торжественное покаяніе за своего предшественника, за «прадъда» своего царя Ивана. Съ особенной горечью жалуется царь на бояръ во имя своего самодержавія, виня ихъ въ тъхъ стъсненіяхъ, какія онъ терпъль отъ «попа невъжи» и «собаки» А. Адашева съ ихъ совътниками: они сняли съ царя всю власть, оставили ему только честь предсъдательства и званіе царя, а на дёлё сталь онъ ничёмь не лучше холопа; они совътовались обо всемъ тайкомъ отъ царя, сами возводили въ чины, всѣ дѣла рѣшали, какъ хотѣли, ни въ чемъ его не спрашиваясь, какъ будто его и не было или былъ онъ младенцемъ неразумнымъ. Но если дъйствительно таково было значеніе Сильвестра, какимъ изобразилъ его Иванъ, если и по словамъ лѣтописца этотъ іерей былъ «аки все мога», неогра-

ниченно распоряжался всёми церковными и государственными дълами, только-что не имълъ званія и съдалища царскаго и святительскаго, то въ этомъ вовсе не быди виноваты бояре. Точно такъ же не боярами, а скорѣе на зло боярамъ Адашевъ взять быль «оть гноища» и изь батожниковъ пожаловань въ вельможи. Прежде всего на самого себя долженъ былъ царь пенять за то, что оба избранника не оправдали его довърія. Политическое значеніе боярства, его притязанія не были виной того, что эти люди, не принадлежавшіе къ боярскому кругу, стали временщиками, подобрали царю непочтительныхъ къ нему совътниковъ и начали «всъхъ бояръ въ самовольство приводити»: царь самъ отдался имъ въ руки, испуганный событіями 1547 года. Иванъ какъ будто не замъчалъ, что обвиняетъ противниковъ въ собственныхъ ошибкахъ и слабостяхъ и самъ выдаетъ имъ свое самодержавіе. И это самодержавіе для него не политическій порядокъ, а простая личная власть или голая отвлечениая идея: не безъ искусства развивая ее діалектически, онъ не выводить изъ нея всёхъ практическихъ послёдствій; она не облекается у него въ опредѣленный планъ государственнаго устройства. Вся его философія самодержавія сводится къ одному простому заключенію: «жаловать своихъ холопей мы вольны, а и казнить пхъ вольны же». Но это заключение вовсе не отличалось новизною: оно такъ легко давалось уже князьямъ удъльнаго времени безъ помощи возвышенныхъ теорій самодержавія, безъ той начитанности и тіхъ усилій мысли, какія потрачены были царемъ Иваномъ въ полемикъ съ бъглымъ бояриномъ. Въ актахъ удёльнаго времени оно и выражалось почти тѣми же словами: «я, князь великій Борисъ Александровичъ (тверской), воленъ, кого жалую, кого казню», а другому въ то не вступаться, читаемъ мы въ договорной грамотъ одного изъ этихъ князей, писанной лѣтъ за 170 до полемики Грознаго съ Курбскимъ \*). Такое простое понимание самодержавія выработано удільнымъ порядкомъ, который зналь пе государя-правителя съ его подданными, а хозянна-вотчинника

<sup>\*)</sup> Сборн. Муханова, № 1.

съ его холопами, въ которомъ вольные люди были политическою случайностью, временными обывателями на наемной землѣ или службѣ. На такомъ основаніи можно было постронть не государственный порядокъ въ объединенной Великой Руси, а запоздалую пародію удѣла, на что и была похожа опричнина царя Ивана.

Не вопросомъ объ основаніяхъ государственнаго порядка вызвана была вражда, литературнымъ памятникомъ которой осталась полемическая корреспонденція царя съ бояриномъ. Этотъ вопросъ затрогивается въ перепискъ лишь кстати, къ слову; Курбскій даже почти вовсе не затрогиваеть его въ своихъ письмахъ. Не противоположные политические принципы, а личные счеты и взаимныя огорченія разділяють обоихъ корреспондентовъ. Потому въ своей перепискъ они не столько полемизирують другь съ другомъ, сколько жалуются другь на друга и испов'єдуются одинъ другому. Курбскій, вообще болье противника владъвщій собою, самъ замътилъ это и прямо назвалъ посланіе царя испов'ядью, съ проніей прибавивъ, что будучи не пресвитеромъ, а военнымъ и къ тому же очень грѣшнымъ человъкомъ, не считаетъ себя достойнымъ и краемъ уха послушать царской исповъди. У обоихъ корреспондентовъ есть свои больныя мъста, о которыхъ каждый усердно твердитъ другому, плохо вслушиваясь въ рѣчь противника. За что ты бьешь насъ, върныхъ слугъ своихъ? спрашиваетъ Ивана Курбскій.—«Нѣтъ, отвъчаетъ Иванъ Курбскому, русскіе самодержцы изначала сами владъютъ своими царствами, а не бояре и вельможи». Такимъ короткимъ діалогомъ можно выразить сущность знаменитой переписки.

Дъйствительная причина вражды была проще и понятнъе общихъ политическихъ принциповъ, и всегда не въ мъру откровенный Иванъ не скрылъ ея въ своей исповъди. Съ конца XV в. эта вражда дважды обнаруживалась съ особенною силой и каждый разъ по одинаковому поводу, по вопросу о престолопаслъдіи, о преемникъ. Въ первый разъ, когда вел. кн. Иванъ III развънчалъ внука и назначилъ сына, первостепенное боярство стояло за перваго, и его противодъйствіе великому князю

въ этомъ дѣлѣ сопровождалось казнями и наспльственными постриженіями. Нерасположеніе вел. ки. Василія къ боярству быдо естественнымъ чувствомъ государя къ людямъ, которые не желали видъть его на престолъ и неохотно терпъли на немъ. Первыя сильныя столкновенія при московскомъ дворѣ, какія поминлъ Иванъ IV, были связаны съ этимъ вопросомъ о престолонасладіи: онъ напоминаль Курбскому, что отець его кн. Миханлъ съ вел. кн. Димитріемъ внукомъ на его государсва отца «многія нагубныя смерти умышляли». Другой случай быль при самомъ Иванъ IV въ 1553 году, когда царь опасно занемогъ и потребовалъ отъ бояръ присяги своему новорожденному сыну, а его двоюродный брать, удёльный князь Владиміръ заявилъ притязанія на престолъ. Сильвестръ и Адащевъ вели себи двусмысленно въ этомъ дѣлѣ, а ихъ сторонники, большинство бояръ, не хотили циловать креста младенцу, говоря, что его именемъ будуть править родственники царицы Захарьины. Больной царь на совъть долженъ былъ черезъ силу уговаривать непокорныхъ бояръ и между прочимъ сказалъ имъ: «вы намъ и дътямъ нашимъ служить не хотите, не помните, на чемъ намъ крестъ цъловали; такъ если мы вамъ не надобны, то это на вашихъ душахъ». Съ тъхъ поръ и пошла вражда, замъчаегь льтописець, и самъ Иванъ подтверждаеть это замьчаніе, отвѣчая Курбскому на обвиненія въ жестокостяхъ: «только бы на меня съ попомъ не стали вы, такъ ничего бы этого и не было». А бояре стали съ попомъ противъ царя прежде всего въ этомъ несчастномъ дѣлѣ 1553 г., благопріятствуя Владиміру. Воображеніе, всегда господствовавшее надъ нервнымъ царемъ и теперь еще усиленное болъзнью, нарисовало ему всъ ужасы, ожидающіе его семью въ случав его смерти. «Не дайте жены моей на поругание боярамъ, говорилъ онъ Захарьинымъ и другимъ върнымъ своимъ совътникамъ, не дайте боярамъ извести моего сына, возьмите его и бъгите съ нимъ въ чужую землю». Имъ опять, какъ послъ московскихъ пожаровъ и волненій 1547 года, овладіло чувство, которому онъ всегда легко поддавался, чувство страха. Въ немъ заговорилъ инстинктъ самосохраненія уб'єдительнье всякихъ книжныхъ политическихъ

доктринъ: «за себя есми сталъ», пишетъ онъ Курбскому, напоминая, какъ они, бояре, хотели посадить на царство Владиміра, а его «и съ дѣтьми извести». Мы имъ не надобны, такъ надо бѣжать отъ нихъ или обороняться: это представленіе, несомнънно преувеличивавшее опасность, съ тъхъ поръ, кажется, всю жизнь не покидало царя. Достаточно просмотрѣть его знаменитые синодики опальныхъ, чтобы видеть, что во время опричнины Иванъ действовалъ, какъ не въ меру испугавшійся человѣкъ, который, закрывъ глаза, билъ направо и налѣво, не разбирая своихъ и чужихъ. Шла борьба съ измѣнническимъ боярствомъ, а въ поминанье заносились перебитые десятками по разнымъ городамъ и селамъ боярскіе люди, подьячіе, псари, монахи, мастеровые, «скопчавшіеся христіане мужескаго, женскаго и дътскаго чина», которыхъ имена, да и подитическія вины, прибавить можно, «Ты Самъ, Господи, вѣси», какъ причитаетъ помянникъ послъ каждой статьи избитыхъ массами.

Такъ раздадъ московскихъ государей съ боярствомъ имѣлъ не политическій, а династическій источникъ. Діло шло не о томъ, какъ устроить управление государствомъ, а о томъ, кто будеть имъ править. Несомнино, что въ обоихъ указанныхъ случаяхъ не остались безъ вліянія на образъ дъйствій бояръ старыя боярскія привычки удільнаго времени. Тогда бояринъ считаль себя въ правъ выбирать себъ мъсто службы, переъзжая отъ одного князя къ другому. Теперь, когда убхать изъ Москвы стало некуда или пеудобно, бояре считали возможнымъ выбирать между кандидатами на престолъ. «Чъмъ намъ служить государю молодому, мы лучше станемъ служить старому князю Владиміру, говорили они въ 1553 году: какъ служить малому мимо стараго?» Выборъ облегчался отсутствіемъ закона о престолонаследіп. Руководясь правомъ, действовавшимъ въ частной гражданской средь, удъльные князья не хотьли стьснять себя въ распоряжении своими вотчинами передъ смертью: имъ не приходила мысль о возможности и пользъ ограниченія личной воли завъщателя. Этотъ обычай продолжалъ дъйствовать и въ Московскомъ государствъ: «кому хочу, тому и дамъ княжество», говорилъ Иванъ III. Цену этой личной воли, про-

стой и понятной, московскіе государи почувствовали раньше, чъмъ стали думать о болье сложныхъ политическихъ своихъ прероготивахъ, и дорожили ей больше чемъ послединми, когда стали объ нихъ думать. Потому стороннее вмѣшательство въ эту область трогало ихъ больнье, чымь могъ трогать общій вопросъ о политическомъ значенін боярства и его отношеніи къ государевой власти. Едва ли и сами бояре смотръли на свое вмішательство въ распоряженія обоихъ Ивановъ о престолонаслъдін, какъ на свое право опредълять порядокъ преемства верховной власти: они просто хотёли воспользоваться случаемъ вмѣшаться въ это дѣло, чтобъ устранить непріятнаго преемника. Но легко понять, что династическія столкновенія должны были поднять и общій политическій вопрось о взаимныхъ отношеніяхъ объихъ сторонъ, о прерогативахъ верховной власти н правахъ аристократіи. Только ни та, ни другая сторона не была приготовлена къ разрѣшенію этого вопроса ни при Иванѣ Ш, ни при его внукъ.

Мы видъли, что боярство почти не требовало ничего такого, что не было бы допущено государями въ правительственной практикъ, и не настаивало на многомъ, что тогда еще могло быть допущено въ его пользу. Его литературные представители признають власть государя, какой она была тогда, со всъми ея обширными, практически выработавшимися полномочіями: они дають государю значеніе главы правительственнаго тьла, но при этомъ желають, чтобъ и бояре, какъ мудрые совътники, были членами того же тъла, а не отръзанными ногтями или мозолями. Съ нѣкоторой настойчивостью Курбскій говорить о необходимости для царя внимать мнѣнію своего «синклита» и историческими примърами показываетъ, какими бъдствіями наказывались цари за пренебрежительное къ нему отношеніе. Но это внимание представляется у него не столько политическимъ правомъ боярства, сколько нравственной обязанностью и вспомогательнымъ правительственнымъ средствомъ для государя. Иванъ жаловался на бояръ съ ихъ «начальниками» Сильвестромъ и Адашевымъ, будто они добивались того, чтобъ онъ, царь, только «словомъ былъ государь», а сами хотвли владъть

н «всю землю Русскую подъ ногами своими видъть». Но это было преувеличеніемъ боярскихъ притязаній со стороны сов'єтниковъ, подобранныхъ царю его же любимцами, если только не было преуведиченіемъ со стороны самого Ивана, котораго страхъ, обладавшій слишкомъ великими глазами, заставляль давать невъроятные размъры своимъ бъдамъ и опасностямъ. Правда, тотъ же Иванъ непримиримо ръзко, самымъ остріемъ поставилъ противъ боярства идею неограниченной власти. Но эта идея явилась довольно искусственно, не вышла последовательно изъ логическаго роста привычнаго, отъ предковъ унаслѣдованнаго политическаго сознанія, а была, такъ сказать, наростомъ на этомъ сознаніи, натертымъ уже во время борьбы. Царь пользовался этой идеей, какъ политическимъ оружіемъ противъ бояръ, для оправданія своихъ жестокостей; но она осталась у него безъ практическаго употребленія, ничего не измінивъ въ основаніяхъ государственнаго порядка и только увеличивъ существовавнія въ немъ противорічія. Итакъ у обінхъ сторонъ не было ни готовыхъ противоположныхъ плановъ государственнаго устройства, ни даже нецримиримыхъ стремленій, изъ которыхъ могли бы выработаться такіе планы. Но при сходств'ь политическихъ понятій или, лучше сказать, политическихъ привычекъ онъ еще связаны были одна съ другой важными практическими интересами и очень нуждались другь въ другь. Бояринъ быль нужень и полезень государю и внѣ своей правительственной дъятельности, какъ крупный землевладълецъ. О князьяхъ М. Воротынскомъ и Н. Одоевскомъ Курбскій пишетъ, что они и при Иванъ IV «велія отчины подъ собою имѣли, а колико тысящъ съ нихъ не чту воинства было слугъ ихъ»; изъ зависти будто бы къ этому воинству царь и погубилъ обоихъ. Значить, они выставляли въ поле цёлые полки ратныхъ людей, которыхъ сами вербовали, вооружали и содержали, избавляя правительство отъ хлопоть объ этомъ. Въ дёлё обороны страны одинъ такой князь стоилъ цёлаго уёзда, наполненнаго медкими вотчицииками и помъщиками. Общій интересъ связываль объ стороны и въ дълъ поземельнаго устройства крестьянскаго труда. Обоюдная выгода ихъ состояда въ томъ, чтобъ этоть бродячій и безкапитальный трудъ привязать къ мѣсту и расширить его производство. Есть признаки, указывающіе на то, что крупнымъ землевладѣльцамъ это удавалось тогда лучше, чѣмъ мелкимъ и даже чѣмъ обществамъ черныхъ государственныхъ крестьянъ. Различіе интересовъ крупной земельной собственности и государства въ этомъ отношеніи чувствовалось еще слабо въ XVI в. Наконецъ, боярство и правительство въ XVI в. вмѣстѣ боролись съ успѣхами монастырскаго землевладѣнія и его послѣдствіями, вредными для обоихъ.

Значить, безь особаго жгучаго повода не отъ чего было возгорѣться пожару лютости въ землѣ Русской, воскуриться гоненію великому, на что жалуется кн. Курбскій. Такимъ жгучимъ поводомъ послужило при царѣ Иванѣ повторившееся столкновеніе по вопросу о престолонаслідін. Вызванный этимъ случаемъ споръ продолжался и послъ: династическая распря перенесена была въ область высшей политики. Но здёсь обё стороны встрѣтили новое затрудненіе, которое и было главнымъ источникомъ ихъ обоюдныхъ недоразумѣній и двусмысленныхъ отношеній. Династическія столкновенія дали усиленно почувствовать объимъ сторонамъ противоръчіе, которое крылось въ самомъ стров государства. Это противорвчие состояло въ томъ, что московскій государь, котораго ходъ исторіи вель къ демократическому, всеуравнивающему полновластію, долженъ былъ дъйствовать посредствомъ очень аристократической администраціп, къ личному составу которой онъ не питалъ дов'єрія. Московское государство въ XVI в. представляло монархію съ государемъ во главъ, власть котораго ничъмъ формально не была ограничена кром'в практической необходимости д'влиться ею съ знатными недоброхотами. Правительственный обычай п общіе питересы заставляли об'є стороны д'єйствовать вм'єст'є, дълали ихъ необходимыми другъ для друга, и эта необходимость только обостряла разладъ, усиливала столкновеніе. Объ стороны увидёли себя въ чрезвычайно неловкомъ положеніи и не знали, какъ изъ него выйти. Ни боярство не умѣдо устроиться и устроить государственный порядокъ безъ государевой власти, какой она была тогда, ни государь не зналъ,

какъ управиться безъ боярскаго содъйствія съ своимъ царствомъ въ его новыхъ предълахъ: ни та, ни другая сторона пе знала, какъ ужиться одной съ другой и какъ обойтись другь безъ друга. Объ стороны испытывали непріятное, но перъдкое состояние людей, не умъющихъ справиться съ послъдствіями своего собственнаго д'єда. Тогда каждая принялась винить другую въ томъ, что было создано дружными, но непредусмотрительными усиліями объихъ. Наконецъ царь, ръшивъ, что матеріальная сила въ его рукахъ, а нравственной бояться нечего, потому что ея нъть ни въ комъ, даже въ немъ самомъ, попытался раздёлиться съ противной стороной, жить рядомъ, но не вмѣстѣ, однако такъ, чтобы ставъ недоступнымъ для сосъда, его держать въ своей безграничной и безотчетной власти. Попыткой устроить такое неравноправное политическое сожительство и было разделение государства на земщину и опричнину. Попытка стоила царю династіи, а государству смуты.

Задуманиая сгоряча, въ тревожномъ настроеніи, опричница не измѣняла основъ государственнаго порядка и не устраняла противоръчія, въ немъ коренившагося. Но она заставила объ стороны вникнуть въ это больно почувствованное имп противоръчіе и сообщила болье смылое движеніе ихъ мыслямъ. Досель ихъ взгляды не простирались далеко за предълы существующаго порядка. Коренного измѣненія послѣдняго, новаго государственнаго строя не предполагала ни та, ни другая сторопа: объ стоять на исторической дъйствительности, держатся за существующіе факты, не углубляясь въ ихъ внутреннее противорѣчіе другь другу. Теперь этоть консерватизмъ политической мысли поколебался. Въ своей духовной царь ставить опричинну, какъ «образецъ» своимъ дѣтямъ, впрочемъ предоставляя имъ сохранить или отмѣнить этотъ пробный опытъ. Но у него въ опричные годы все настойчивъе сказывается мысль, что действующій соціальный составъ государственнаго управленія неудобень для государя и должень быть замінень другими правительственными орудіями, болѣе соотвѣтствующими политической натуръ московскаго монарха, какъ онъ

сталь сознавать себя. Но какъ это сдълать? Царь будто бы склонялся къ простому механическому способу. Близкіе къ нему пноземцы разсказывали, что онъ признавался имъ въ намфренін изм'єнить все управленіе страной и даже истребить вельможъ. Но это были патетическія мечты возбужденнаго человѣка, у котораго воображеніе и языкъ были развязнѣе воли и разсудка. Легко было истребить всвхъ бояръ: они были наперечеть. Мудренье было сдълать это съ боярствомъ: какъ было обвести раздѣльной полицейской чертой наличный составъ и даже образъ мыслей цълаго класса, разнообразными бытовыми нптями переплетавшагося со слоями, подъ нимъ лежавшими? Оставалось вырывать отдёльныя лица, попадавшіяся подъ руку, не трогая государственнаго и общественнаго положенія всего класса. Самоувъренно отвътивъ на вопросъ Курбскаго объ пзбитыхъ воеводахъ, что у него множество воеводъ «п безъ васъ изм'ынниковъ», царь назначалъ воеводъ въ свои опричные полки все изъ того же измѣнничьяго родословнаго класса. И въ противной сторонъ борьба вызвала нъкоторыя новыя ощущенія; но они облеклись въ политическія формы, въ опреділенные планы государственнаго устройства уже въ поколеніи, слѣдовавшемъ за сверстниками Грознаго. Такъ обѣ стороны до самаго исполненія боярскаго пророчества, до пресъченія династін, не нашли выхода изъ неловкаго положенія, въ какомъ себя почувствовали, хотя на одной сторонь стояль «мужъ чуднаго разсужденія, мужъ толико славенъ и толико многоразсуденъ», какъ отзывались современники о царѣ Иванѣ, да и у протпвниковъ его не было недостатка ни въ напряженін мысли, ни въ талантахъ.

## Глава XVIII.

Мысль оградить политическое значение думы договоромг ст государемт возникла вт одномт покольнии боярства подт вліяніемт исключительных обстоятельствт.

Опричнина разрѣшилась борьбою противъ лицъ, не измѣпивъ существовавшаго государственнаго порядка. Но эта борьба
уже потому не могла не отозваться и на государственномъ
порядкѣ, что измѣнила лица, служившія ему опорой. Не тронувъ основъ государственной жизни, она круто повернула ея
направленіе.

Для судьбы боярской думы особенно важна двоякая нереміна, правственная и генеалогическая, происпедшая тогда въ высшихъ слояхъ московскаго служилаго класса. Есть извъстія о ивкоторыхъ дьякахъ и людяхъ боярскаго происхожденія, которые помощью дипломатической службы или другихъ обстоятельствъ пріобрѣтали въ XVI в. нѣкоторое знакомство съ западной Европой и ея образованіемъ, имѣли случай обучиться, говоря словами князя Курбскаго, «шляхетнымъ наукамъ и языку римскому и алеманскому». Какъ рѣдкія исключенія, эти случан едва ли могли замътно подъйствовать на политическія понятія правительственнаго класса. Можеть быть, они номогали пробужденію въ немъ нѣкотораго любопытства, желанія узнать покороче Западъ, съ которымъ у московскаго правительства завязалось уже столько сношеній и счетовъ, откуда столько людей приходило въ Москву. По крайней мъръ цесарскій посолъ Даніилъ Принцъ изъ Бухова, бывшій въ Москві въ 1570-хъ годахъ, слышалъ здёсь о жалобахъ многихъ на свою замкнутость, на то, что они содержатся, какъ птицы въ клъткахъ, не смъютъ ни сами съвздить, ни двтей своихъ послать въ чужіе края. И кн. Курбскій считаеть такую замкнутость «непохвальнымъ обыкновеніемъ», упрекая царя въ письмахъ къ нему за то, что онъ «затворилъ царство Русское, спрвчь свободное естество человвческое, аки во адовъ твердынъ». Но несомивнно, что борьба и сопровождавшія ее опалы, казни и конфискаціи пробудили въ боярствѣ сильное чувство если не политической, то по крайней мъръ личной свободы и безопасности и стремленіе найти ее хотя бы внъ «отечества неблагодарнаго, земли лютыхъ варваровъ». А въ близкомъ сосъдствъ была полурусская страна, хорошо знакомый и радушный пріютъ московской политической эмиграціи, гдъ знать пользовалась такой завидной вольностью. Въ 1568 г. король польскій Сигизмундъ Августъ далъ жалованную грамоту князю М. А. Оболенскому, который съ женою выбхалъ изъ земли королева непріятеля, великаго князя московскаго, «слышачи о вольностяхъ и свободахъ въ панствахъ нашихъ», прибавляетъ король въ грамотъ \*).

Это чувство надобно считать главною причиной усиленной боярской эмиграціи въ царствованіе Грознаго. Въ числѣ бояръ, отказывавшихся въ 1553 г. присягать царевичу Димитрію, былъ ки. Семенъ Ростовскій. Онъ вскор' послі того посладъ изв'єстить польскаго короля, что идеть къ нему съ своими братьями и племянниками, написавъ съ посланнымъ «хулу и укоризну на государя и на всю землю». Князь Семенъ вмѣсто вольной Польши попаль въ бълозерскую тюрьму. Но со времени этого дипастическаго столкновенія идеть длинный рядь б'ыглецовь, спасавшихся въ свободную страну отъ московскаго рабства. Въ этомъ ряду встръчаемъ людей и большихъ и малыхъ боярскихъ родовъ, титулованныхъ и простыхъ, и кн. Глинскаго, кн. Пронскаго, кн. Шуйскаго, кн. Курбскаго, кн. Оболенскаго, Воронцова Вельяминова, Жулебина, и вмѣстѣ съ ними какихъ-нибудь кн. Морткина, кн. Масальскаго, кн. Барятинскаго, кн. Долгорукаго, дъйствовавшаго на скромной дворовой службъ у владыки

<sup>\*)</sup> Д. Принце въ Чт. Общ. Ист. и Др. Росс. 1876 г. кн. 3, IV, стр. 30. Сказ. кн. Курбскаго, 235. Акты З. Росс. III, № 87. Въ концѣ царствованія Грознаго, если вѣрить Поссевину, изъ членовъ думы только думный дворянинъ Зюзинъ зналъ нѣсколько по-латыни да думный дьякъ А. Щелкаловъ по-польски. Зюзинъ родился въ Литвѣ, куда еще дѣдъ его бѣжалъ съ послѣднимъ великимъ княземъ Твери. Русск. Ист. Сборн. Общ. Ист. и Др. Р. V, 4 и 6. Горсей пишетъ, что составилъ для Ө. Н. Романова, послѣ ставшаго патріархомъ Филаретомъ, латинскую грамматику, изложенную русскими буквами, которой тотъ усердно занимался.

новгородскаго, и даже такого Плещеева, который служилъ во дворъ у Бутурлина. Эта эмиграція едва ли меньше унесла знатныхъ именъ изъ московскихъ боярскихъ списковъ, чъмъ казни временъ опричины. Много такихъ именъ значится у кн. Курбскаго и въ синодикахъ царя Ивана въ числѣ жертвъ борьбы. Но Курбскій часто преувеличиваеть генеалогическую разрушительность этой борьбы, насчитывая слишкомъ много фамилій, будто бы цёликомъ, «всероднё» истребленныхъ Грознымъ. Это онъ говорить между прочимъ о Колычовыхъ, Заболоцкихъ, о князьяхъ Одоевскихъ и Воротынскихъ; но по разряднымъ кцигамъ XVII в. извъстно немало людей съ этими фамиліями. Если мы припомнимъ къ этому, сколько большихъ или по крайней мірь старинныхъ родословныхъ фамилій въ конць XVI и въ началѣ XVII в. выбыло изъ верхнихъ служилыхъ слоевъ независимо отъ казней и побъговъ, вымерло естественною смертью или упало на низъ служплаго общества, то поймемъ, какъ долженъ былъ измѣпиться генеалогическій составъ московскаго боярства: оно въ одно и то же время стало и менће терпћливымъ, и болће разбитымъ.

Впрочемъ объ эти перемъны сами по себъ не произвели бы такого быстраго и сильнаго действія на государственный порядокъ, еслибы къ нимъ не присоединилось еще одно обстоятельство, прекращение московской царской династи. Это событие имѣло рѣшительное вліяніе на умы и образъ дѣйствій боярства. Старая династія, собравшая это боярство, была крѣпкимъ узломъ всъхъ его отношеній. Боярство привыкло къ ней, съ ней строило государственный порядокъ и заводило правительственный обычай. Объ стороны, не смотря на политическое разстояніе, все болье ихъ раздълявшее, знали цыну другъ другу и многое прощали одна другой, какъ старые знакомые и товарищи. Московскій государь считаль своихъ правительственныхъ сотрудниковъ наслѣдственными извѣчными боярами своего дома. Бояре съ своей стороны видели въ немъ своего государя прирожденнаго, своего хозяина, и этотъ взглядъ, унаследованный еще отъ удъльнаго времени, болъе всего, можетъ быть даже больше Ивановыхъ жестокостей, сдерживалъ боярскія притязанія и

замыслы. Въ Смутное время Поляки, присмотрѣвшись къ придворнымъ московскимъ обычаямъ, были поражены близостью отношеній правительственнаго класса къ главѣ государства, постояннымъ присутствіемъ высшаго духовенства и бояръ при особъ царя, который шагу безъ нихъ не дълалъ, безпрестанными придворными угощеніями бояръ и думныхъ людей, на что тратилось пропасть времени и казны. Чтобы вырвать царя изъ этой плотной среды, его замыкавшей въ себъ и мъщавшей польскимъ планамъ, Поляки считали необходимымъ хотя на время перенести царскую резиденцію изъ Москвы куда-нибудь. Но Поляки застали въ Москвъ лишь остатки придворныхъ отношеній, заведенныхъ при старомъ царскомъ родь, хозяпнъ земли. Теперь, когда такого хозяина не стало, всв отношенія правительственнаго класса стали путаться и разрываться, его политические понятия и интересы остались безъ привычнаго устоя, на которомъ они держались. О возможности править царствомъ безъ царя бояре думали, можетъ быть, еще меньше, чемъ царь думалъ о возможности править безъ бояръ. Важне всего было то, что пошатнулся правительственный обычай, когда изъ свода государственнаго зданія выпалъ сцёплявшій его вѣнецъ.

Всв эти перемвны и создали тоть періодь въ исторіи боярской думы, который начался парствованіемъ Василія Шуйскаго и кончился парствованіемъ Михаила. Политическое значеніе думы въ этоть періодъ держалось не на правительственномъ только обычав, но и на формальномъ договорв съ государемъ. Мысль объ этомъ договорв, незнакомая прежнимъ поколвніямъ правительственнаго класса, возникала и развивалась постепенно подъ вліяніемъ указанныхъ перемвнъ. Къ пимъ присоединились созданныя извъстными событіями Смутнаго времени обстоятельства, которыя безъ этихъ перемвнъ не произвели бы на умы того двйствія, какое они имвли. Прежде всего церемонія избранія Бориса на царство дала почувствовать значеніе политической силы, которой правительственный классъ не замвчалъ прежде или на которую онъ свысока смотрвлъ, какъ на вспомогательное орудіе управленія: этой силой была всенародная воля. По раз-

сказу одного хронографа, Борисъ своимъ упрямствомъ въ отказѣ отъ престола нарочно старался вызвать сцену всенароднаго моленія о принятіи царскаго вінца, чтобы зажать роть завистникамъ: я де не самохотъніемъ принялъ скипетръ, но «народнымъ множествомъ, всего Россійскаго государства раченіемъ и возлюбленіемъ избранъ». Притомъ тогда съ разныхъ сторонъ толковали московскому обществу о правахъ и свободъ. Мнишекъ посылаль въ Москву сказать боярамъ и всему рыцарству, что будеть хлопотать объ увеличении правъ боярскихъ и дворянскихъ, за что кн. Мстиславскій и кн. Воротынскій благодарили добраго пана. Самъ Лжедимитрій въ манифесть, всенародно прочитанномъ на площади въ Москвѣ его агентами, писалъ боярамъ, дворянамъ и торговымъ людямъ о притесненіяхъ, какія они терпъли отъ царя Бориса, какихъ и отъ природнаго государя терпъть невозможно, и объщалъ боярамъ «честь и повышеніе учинить» и ихъ въ чести держать, торговымъ людямъ сулилъ льготы въ податяхъ и пошлинахъ. Данное Борисомъ нодъ рукой при вступленіи на престолъ об'єщаніе никого не казнить смертью въ первыя 5 лётъ царствованія и слёдовавшія за темъ полицейскія козни подозрительнаго царя и жестокости, напоминавшія ненавистную опричинну, новости, введенныя въ думѣ самозванцемъ въ подражаніе польскому сенату, любовь этого царя говорить на засъданіяхъ думы красноръчивыя ръчи со ссылками на исторію и на видінное имъ въ чужихъ земляхъ и заводить даже горячіе споры съ боярами, его ласковость къ знати, казавщаяся чрезм'єрной, передача діла о крамоліє кн. Шуйскаго на судъ земскаго собора, чего прежде не бываловсе это при общемъ возбуждении должно было произвести сильное впечативніе на людей, и безъ того сбившихся съ при-. вычной колеи, подъйствовать разрушительно на весь «чинъ» политической жизни, на строгую дисциплину понятій и отношеній, заведенную при двор'є старыхъ московскихъ царей и въ старомъ московскомъ обществъ. Всъ эти обстоятельства, дъйствуя вмісті, произвели глубокую переміну въ политическихъ понятіяхъ и нравахъ общества, высшихъ и низшихъ слоевъ его. Въ последнихъ эта перемена обнаруживалась политической

распущенностью. Надобно признать долю правды въ словахъ иностранныхъ наблюдателей, которые писали, что уже въ началъ царствованія Шуйскаго московская чернь, избалованная недавнимп переворотами, въ надеждъ грабежа готова была хоть каждую недёлю мёнять царя. Въ высшихъ классахъ зародились повые политическіе вкусы. По замічанію тіхъ же наблюдателей, первый самозванецъ иногда слишкомъ ласково обходился съ вельможами и «мало по малу давалъ чувствовать Русскимъ, сколь счастливъ народъ свободный, управляемый милосердымъ государемъ». Власть этого самозванца не была ограничена формально; однако боярское правительство Шуйскаго обвиняло его даже въ томъ, что онъ пногда посыдалъ въ Польшу пословъ по своей воль, безъ въдома «сенаторей», и признавало такія посольства незаконными. Уже въ начал'є царствованія Шуйскаго ніжоторые въ Москві желали установить избирательную монархію, подобную польской. Царь Василій преслідоваль людей съ такимъ образомъ мыслей; но его собственные послы должны были по наказу говорить въ Польшт о правт всего московскаго народа «осудить истиннымъ судомъ» и казнить за злыя богомерзкія діла такого царя, какимъ былъ Лжедимитрій. Эти послы говорили и больше того: они доказывали, что хотя бы явился и прямой прирожденный государь царевичь Димитрій, но если его на государство не похотять, ему силою нельзя быть на государствъ. Даже у кн. Курбскаго, въроятно, встали бы волосы дыбомъ отъ такой политической ереси, а кн. Гр. Волконскій и дьякъ Ивановъ, ее пропов'ядовавшіе оффиціально, оставались повидимому совершенно спокойны \*).

Подъ вліяніемъ такого переворота въ умахъ составились два плана государственнаго устройства, основаннаго на подитическомъ договорѣ, съ неодинаковой правительственною постановкой боярской думы въ каждомъ. Оба эти плана впрочемъ различались между собою не столько своими основаніями, сколько степенью политическаго развитія, конституціонной раз-

<sup>\*)</sup> Никон. VII, 212. Соловьевт, Ист. Росс. VIII, 205, 218 и сл. Марысеретт въ Сказ. современ. о Димитріи Самозванцѣ, III, 89 и 101. Записки Жолкевскаго, изд. 2, стр. 12.

работки этихъ основаній. Притомъ неодпиаково было соціальное происхожденіе того и другого плана: одинъ былъ произведеніемъ высшей титулованной знати, другой принадлежаль знати второстепенной съ выслужившимися неродовитыми дѣльцами.

Въ первые годы опричнины худородные московскіе эмпгранты упрекали знатное боярство, что у него Богъ за грѣхи, видно, умъ отнялъ, если оно съ такимъ терптніемъ отдаетъ себя въ жертву царской жестокости, не жалья своихъ женъ п дътей \*). Однако дальнъйшія дъйствія опричнины заставили бояръ взяться за умъ, подумать о себѣ и о своихъ семьяхъ, а опалы Годунова образумили ихъ еще болъе. Пресъчение династіи помогло пайти средство обезпеченія личной безопасности. При отношеніяхъ, какія существовали между знатью и старою династіей, странной показалась бы боярину мысль о формальномъ политическомъ контрактъ съ государемъ. Но она была естественна, когда на престолъ вступалъ одинъ изъ своей же братіи бояръ. Эта мысль, надобно думать, жила уже среди боярства при избраніи Годунова на престолъ: только ея присутствіе д'влаеть понятной комедію, устроенную тогда «лукавой лисой», какъ называеть летописецъ Бориса. Обе стороны выжидали, которая сділаеть первый шагь, и молчали. Бояре ждали, что Борисъ наконецъ догадается и заговоритъ объ обязательствахъ, объ уговорѣ, а Борисъ ждалъ, пока московскій народъ и земскій соборъ заставять бояръ признать его безъ всякихъ обязательствъ съ его стороны. Борисъ перемодчалъ и дождался своего: по разсказу одного современника \*\*), онъ тогда

<sup>\*)</sup> Письмо Тетерина и Сарыгозина къ М. Я. Морозову въ Сказ. кн. Курбскаго, стр. 374.

<sup>\*\*)</sup> Кн. Ив. М. Катырева-Ростовскаго, повъствованіе котораго о Смутномъ времени вошло въ хронографъ С. Кубасова. А Попова, Изборникъ, стр. 286: объ авторѣ сл. стр. 291 и 315 съ Книг. Разр. І, стр. 29 и 566, и Русск. Ист. Библ. т. 2, № 90. Въ боярской книгѣ 1627 г. этотъ кн. Иванъ поставленъ первымъ дворяниномъ московскимъ; онъ умеръ, какъ видно изъ позднѣйшихъ боярскихъ книгъ, въ 1641 г. Другихъ сыновей у боярина кн. М. П. Катырева не видать

только склонился на моленіе московскаго народа, когда убъдился, что «никотораго прекословія ему пість ни отколів отъ мала даже и до велика». За это знать и приготовила гибель Борису и его семейству. Обстоятельства вступленія на престолъ перваго самозванца показываютъ, что именно прекращеніе прежней династін было для большихъ бояръ ближайшимъ источникомъ мысли объ ограничении верховной власти. Годъ спустя эти бояре обязали царя Василія Шуйскаго извѣстными условіями, а бродягу нев'вдомаго происхожденія признали царемъ безъ условій, хотя многіе знали, что онъ не сынъ Грознаго. Но самозванецъ шелъ въ личинъ царевича стараго царскаго рода, съ которымъ договариваться не довелось, не было въ обычав. Заговоръ, низвергнувшій самозванца, былъ дёломъ чисто боярскимъ, даже олигархическимъ: имъ руководили немногіе первостепенные бояре, кн. В. Шуйскій съ братьями, ки. Голицынъ, ки. Куракинъ. Даже не все родовитое боярство участвовало въ перевороть: по замъчанію келаря Авраамія Палицына, Шуйскій «малыми ніжими отъ царскихъ полать излюбленъ бысть царемъ и никимъ же отъ вельможъ пререкованъ, ни отъ прочаго народа умоленъ». Впрочемъ и это молчаливое одобреніе выбора остальными боярами повидимому не было единодушнымъ: Маржеретъ разсказываетъ о вельможахъ, которые вскорѣ по избраніи царя едва не свели его съ престола, негодуя на то, что онъ былъ избранъ безъ ихъ согласія. На совъщании передъ возстаніемъ титулованные заговорщики положили, что кому изъ нихъ придется быть царемъ, тотъ не долженъ никому мстить за прежнія досады, но править царствомъ «по общему совѣту», т. е. по совѣту всѣхъ бояръ: такъ надобно понимать эти слова по ходу современнаго разсказа о перевороть и по событіямь, его сопровождавшимь.

Вступленіе царя Василія па престоль сопровождалось небывальми еще актами. Новый царь оповѣстиль землю о своемъ воцареніи грамотами необычнаго содержанія. Въ нихъ

по книгамъ, а въ старыхъ родословныхъ нѣтъ и Ивана.—Татищевъ даже прямо утверждаетъ, что такова именно была цѣль упрямства, съ какимъ Борисъ отказывался отъ престола. Соловъевъ, VIII, прим. 11.

онъ писалъ, что принялъ скипетръ по своей «прародительской царской степени», т. е. по происхожденію отъ Рюрика, и «по моленію всего Освященнаго собора и по челобитью всего православнаго христіанства». Такъ царь выводиль свою власть изъ двухъ источниковъ, придававшихъ ей двойную законность: первый роднилъ его съ угасшей династіей, второй предупреждалъ мысль о самовольномъ употреблении этого генеалогическаго, наслъдственнаго права и оба устраняли подозръние въ узурпаціи. Далье, выражая намьреніе держать государство, какъ держали его «прародители наши великіе государи россійскіе цари», онъ возвъщалъ, что «поволилъ», добровольно соизволилъ кресть цёловать «по записи» на томъ, что ему «всякаго человъка, не осудя истиннымъ судомъ съ бояры своими», смерти не предавать, имъній у семействъ преступниковъ и ихъ родственниковъ, если они не участвовали въ преступленіи, не отнимать, безъ вины ни на кого опады своей не класть, «доводовъ ложныхъ», доносовъ не слушать, но разследовать дело, ставя обвиняемаго и обвинителя «съ очей на очи», за ложные доносы наказывать. Объявленныя условія подкрестной царской записи существенно изміняли характеръ верховной власти, дъйствовавшей досель въ Московскомъ государствъ. Царь обязывался судить важнъйшія преступленія «судомъ истиннымъ» или правымъ, какъ бы мы сказали, установленнымъ законнымъ порядкомъ. Такимъ признавался не единоличный судъ царя, а судъ царя «съ бояры своими», т. е. съ боярской думой, какъ высшимъ судебнымъ мъстомъ. Поэтому царь отказывался отъ «опалы», личной царской немилости съ ея личными и имущественными последствіями для опальнаго, отказывался отъ конфискацін имінія у семей и родни тяжкихъ преступниковъ, причемъ отмънялся и самый институтъ уголовной отвътственности рода за родичей, наконецъ отказывался отъ чрезвычайнаго слъдственно-полицейскаго суда по извътамъ или доносамъ съ его пытками и оговорами, безъ обычныхъ обоюдустороннихъ судебныхъ доказательствъ, крестоцълованія, представленія послуховъ, безъ ссылокъ на правду и изъ виноватаго, безъ очной ставки и пр. Опада и чрезвычайный судъ по извътамъ

вмЪстЪ съ правомъ конфискаціи были не злоупотребленіями, а признанными прерогативами верховной власти. Въ нихъ выражался ея личный характеръ, унаследованный ею отъ удѣльнаго времени и выраженный словами Грознаго: «жаловать своихъ холопей вольны мы и казнить ихъ вольны же». Теперь царь Василій всенародно и клятвенно отрекался отъ этой личной власти удёльнаго государя-хозяина и изъ царя ходоновъ превращалъ себя въ правомърнаго, какъ бы сказать, законно-учрежденнаго государя подданныхъ, правящаго по законамъ посредствомъ установленныхъ учрежденій. Для предотвращенія возможныхъ сомнаній и недоразуманій дало было обставлено большими предосторожностями и формальностями. Обнародованы были и подкрестная запись, и извѣстительныя грамоты объ обстоятельствахъ воцаренія какъ отъ самого царя, такъ и отъ бояръ, окольничихъ и всякихъ людей Московскаго государства. Въ самой записи и въ окружной грамотъ было съ удареніемъ указано, что царь торжественно «передъ всѣми людьми» въ Успенскомъ соборѣ цѣловалъ крестъ «всѣмъ людемъ Московскаго государства, всёмъ православнымъ христіанамъ». Хотвли показать, что излагаются настоящія политическія обязательства, а не благодушныя и неосторожныя объщанія, какихъ на радостяхъ надавалъ при вѣнчаніи на царство Борисъ Годуновъ въ родъ готовности раздълить съ подданными послѣднюю царскую рубашку и которыхъ по самой ихъ ораторской преувеличенности или практической ненужности невозможно было въ случав нужды предъявить ко взысканію. Обязательства царя Василія облечены были въ форму строго юридическаго отвътственнаго акта; недоставало только заряда, неустойки, какою верховники въ 1730 г. закрѣпляли условія, предложенныя ими Аннъ Іоанновнъ: «а буде чего по сему моему объщанию не исполню, лишена буду короны россійской». Но и въ 1606 г. эта неустойка подразумѣвалась: послѣ люди, низводившіе царя Василія съ престола, оправдывались между прочимъ твмъ, что онъ не исполнилъ своихъ клятвенныхъ объщаній.

При новомъ значеніи верховной власти и совѣть бояръ получаль новую постановку. Царь обязывался судить съ сво-

пми боярами, т. е. съ боярской думой, по обязывался въ этомъ не передъ боярами, а передъ «всей землей». Вся земля становилась блюстительницей политического авторитета, какой давала дум'в подкрестная запись. Грозный поставилъ думу во главъ земщины; Василій Шуйскій ставилъ ее подъ охрану всей земли: первый царь, формально отрекшійся отъ личной власти, продолжалъ дъло предшественника, который расширилъ эту власть до крайнихъ предёловъ самовластія. Уже прежде, при ближней думѣ и опричнинѣ, боярская дума изъ личнаго совъта при государъ превратилась на дълъ въ государственный совѣтъ: запись царя Василія закрѣпляла это фактическое положеніе юридическимъ актомъ. Политическимъ органомъ всей земли былъ земскій соборъ; въ его составъ входила и боярская дума, какъ высшій правительственный корпусъ. Въ силу подкрестной записи дума могла аппеллировать къ собору въ случав нарушенія ея правъ со стороны царя: тогда соборъ становился судьей между царемъ и думой. Такъ стали бы другь передъ другомъ политическія силы въ высшемъ управленіи, если бы началамъ, провозглашеннымъ въ записи, суждено было осуществиться въ дъйствующемъ государственномъ порядкѣ.

Страннымъ можетъ показаться, что такое земское значение боярской думы и такой политическій авторитеть земскаго собора утверждалъ именно тоть царь, который, вступая на престоль не въ порядкѣ прямого наслѣдованія, обошелся безъ содѣйствія земли, безъ участія земскаго собора, хотя при пзбраніи Б. Годунова этотъ соборъ уже дѣйствовалъ, какъ высшая учредительная власть. По смерти перваго самозванца города не были призваны избирать новаго царя; для этого дѣла земля не высылала «депутятовъ», какъ выражались тогда московскія канцеляріи, перенявъ это слово у Поляковъ. Бояре, соумышленники Пуйскаго, представили его на Красной площади толиѣ, состоявшей преимущественно изъ московскихъ служилыхъ людей, и она провозгласила его царемъ. Указанная странность объясняется сценой, происшедшей вслѣдъ за тѣмъ въ Успенскомъ соборѣ. Здѣсь, скрѣпляя присягой принятыя на себя

обязательства, новоизбранный царь, по разсказу одного літописца, началъ говорить, чего исконп вѣковъ въ Московскомъ государствъ не важивалось: «цълую я кресть всей земли на томъ, что мив ни надъ квмъ ничего не двлати безъ собору, никакого дурна». Бояре и вслкіе люди говорили ему, чтобъ онъ иа томъ креста не цъловаль, потому что въ Московскомъ государствъ того не повелось. Но царь не послушалъ ихъ, цізловаль на томъ кресть и бояре цізловали ему кресть, а «со всею землею и съ городами о томъ не ссыдались». Современникъ, принадлежавшій къ знатному московскому обществу, кн. И. Хворостининъ въ своихъ запискахъ ръзко порицаетъ Шуйскаго за эту «клятву всему міру», говоря, что онъ «лукаво кресть добза, никто же оть человѣкъ того отъ него требуя, но самовольне клятвъ издався». Значитъ, нъкоторые возставали противъ самой присяги царя всей землѣ, какъ необычнаго и ненужнаго акта, независимо отъ обязательствъ, какія ею скрвилядись. Но по точному смыслу льтописнаго разсказа бояре и всякіе люди, присутствовавшіе при этомъ діль, смотріли на него иначе: они просиди царя не цізловать креста на томъ, на чемъ онъ хотвлъ его цвловать, возражали противъ самого содержанія присяги. Царь ставиль подлів себя сь значеніемъ своего ближайшаго и обязательнаго сотрудника земскій соборь, а не боярскій сов'ять. Бояре п всякіе люди находили, что д'ьлить власть съ земскимъ соборомъ царю не повелось: значитъ дълить ее съ боярскою думой повелось. Здъсь сказалось политическое возэрѣніе, воспитанное московской правительственной практикой старой династіи. Но настали другія времена, потрясавшія это возэр'єніе въ самой его основ'є. Насл'єдственные, «прирожденные» государи миновались; представилась и не однажды необходимость выбирать царя—дъло новое, непривычное въ Московскомъ государствъ, въ первое время даже трудно поддававшееся московскому легитимному мышленію. Это діло признано было исключительнымъ правомъ земскаго собора, недавняго учрежденія, которое вызвано было къ жизни именно для разръщенія новыхъ чрезвычайныхъ вопросовъ государственнаго порядка. Но соборъ не постоянное учреждение, даже

пе періодическое собраніе и не могъ вести текущихъ дѣлъ законодательства и управленія: то вѣдалъ царь съ боярской думой. Царь Василій затѣялъ небывалую новизну, поклялся ни надъ кѣмъ не дѣлать никакого дурна безъ собора, т. е. попытался вовлечь земскій соборъ въ текущія дѣла управленія и суда, поставивъ его на мѣсто боярской думы. Какъ надѣялся онъ устроить это, думалъ ли превратить соборъ въ постоянное, ежегодно созываемое собраніе по проекту публициста, сдѣлавшаго извѣстную приписку къ валаамской Бесполь, или какъ иначе—это его дѣло. Но можно, кажется, объяснить побужденія, руководившія его поступкомъ въ Успенскомъ соборѣ.

Умы, возбужденные пресвченіемъ династіи, вопросъ о царѣ занималъ, разумвется, всего болве. Земскій соборъ не сразу и не всёми быль признань единственной властью, им'ьющей право избирать царя, когда не было насл'ядственнаго. Въ памфлетахъ, вызванныхъ Смутнымъ временемъ, встръчается иногда предостережение народу не выбирать царя по своей воль, но кого Богь укажеть. Въ боярской средь, помня царствованіе народнаго избранника Б. Годунова, многіе также были противъ всенароднаго избранія царя, только рішали вопросъ проще, признавая избраніе царя своимъ боярскимъ діломъ. Заслуживаетъ вниманія взглядъ на воцареніе Шуйскаго такъпазываемой Рукописи Филарета, повъствованія о Смуть, составленнаго не безъ участія этого патріарха: она знаетъ, что Василій быль избрань только боярами, безь собора, и однако признаетъ такое избраніе совершенно правильнымъ. Такого же взгляда держался и боярскій кружокъ, сдѣлавшій царемъ Васплія. По низверженін самозванца бояре настаивали на необходимости разослать грамоты по городамъ и призвать въ Москву совътныхъ людей, чтобы выбрать царя всею землею, который быль бы всёмь любь. Сторонники Шуйскаго не считали этого необходимымъ. Но общее мниніе было за соборное нзбраніе царя, и воцареніе Васплія встрічено было, какъ узурпація. Другой современникъ, дьякъ Ив. Тимовеевъ отражаетъ въ своихъ запискахъ это мивніе, пазывая Василія «мишмымъ царемъ» за то, что онъ сълъ не по общему всъхъ городовъ людскому

совъту, «самодвижно воздвигся кромъ воли всея земли и самъ царь поставися», что «не въ землъ углубилъ свою храмину», т. е. не на земскомъ избраніи утвердилъ свой престолъ.

Царь Василій не могъ не понимать лжи и непрочности своего положенія на престоль. Онъ являлся царемъ боярскимъ, даже не всего боярства, а только небольшой его клики. Онъ надъялся выйти изъ этого положенія неожиданнымъ встрьчнымъ ходомъ довкаго игрока, столь соотвътствовавшимъ его изворотливому характеру. Вынужденный поступиться своимъ царскимъ полновластіемъ въ пользу боярства, онъ приносилъ эту уступку, какъ великодушный патріотическій даръ всей земль, и призываль къ себъ въ сотрудники не боярскую думу, а земскій соборъ. Василій не могъ быть увѣренъ, что соборъ выбраль бы его въ цари; но ставъ царемъ безъ собора, онъ всегда могь надвяться найти въ немъ противовъсь боярамъ. Ограниченія царской власти хотіло боярство, а не вся земля. Потому въ земскомъ соборѣ царь пріобрѣталъ и законную земскую основу своей власти, конспиративной по происхожденію и боярской по обязательствамъ, и болье удобнаго товарища по управленію сравнительно съ боярской думой. Отсюда старанія царя придать своему воцаренію видъ возможно болже всенароднаго, земскаго акта. Правительство и самъ патріархъ въ оффиціальныхъ грамотахъ и изустныхъ ръчахъ къ пароду возвъщали, что царя де выбрали «всякіе люди Московскаго государства всѣмъ Московскимъ государствомъ» или «всякіе люди всѣхъ чиновъ и всѣ православные христіане», изо всѣхъ де городовъ на его царскомъ избраніи были люди многіе. Не говорили прямо, что царя выбиралъ земскій соборъ: «всякіе люди», случившіеся на Красной площади въ день провозглашенія царя, не земскіе представители; но все же они земскіе люди, православные христіане. Присягой всей землю царь пытался произвести своего рода государственный ударъ, которымъ надъялся избавиться отъ боярской опеки, стать земскимъ царемъ и ограничить свою власть учрежденіемъ, къ тому не привычнымъ, т. е. освободить ее отъ всякаго д'яйствительнаго ограниченія. Земскій соборъ долженъ быль шрать въ правденіе Шуйскаго такую же противобоярскую роль, какую сыграль онъ при избраніи Годунова. Попытка Василія не удалась. Подкрестная запись его въ томъ видѣ, въ какомъ она была обнародована, представляется сдѣлкой между заспорившими въ Успенскомъ соборѣ сторонами: бояре отстояли свою думу противъ земскаго собора, а царю уступили присягу всей землѣ, безъ собора лишенную всякой политической силы, да сомнительное удовольствіе великодушной иниціативы въ умаленіи своей власти \*).

Царь уступиль боярамь и правиль безь земскаго собора, хотя трудно решить, что мешало его созыву, условія ли уговора царя съ боярами, или смутныя обстоятельства этого царствованія. Между тімь значеніе собора замітно растеть именно въ это время. Почуявъ начипавшееся общее потрясеніе, люди тревожно искали въ государственномъ порядкъ точки опоры и не находя ея въ колеблющемся царъ, все чаще обращались помыслами къ земскому собору, какъ къ такой опоръ. Въ немъ видъли ръшающую государственную силу, за нимъ признавали право не только избирать царя, но и низводить его съ престола. Въ 1609 г. Сунбулову и его соумышленникамъ, требовавшимъ на Красной площади низложенія царя Василія, толна возражала, что «безъ большихъ бояръ и всенароднаго собранія» его съ царства свести не можно. То же самое говорилъ мятежникамъ и самъ царь Василій: убить меня вы можете, но не можете согнать меня съ престола безъ большихъ бояръ и дворянъ, безъ совъта всей земли \*\*). Однако боярская дума осталась во главѣ управленія. Василіево крестоцѣлованіе

<sup>\*)</sup> Лът. о мятежахъ, 102. Ник. VIII, 75 и сл. А. Палицына Сказаніе, 29. Карамзинъ, XI, прим. 524. Соловьевъ, VIII, 267. Собр. гос. гр. и дог. II, №№ 141 и 144. Русск. Ист. Библ. XIII, 542, 239, 389 и 400. Другой взглядъ на запись царя Василія см. у г. Платонова въ Очеркахъ по ист. смуты въ Моск. госуд. стр. 300 и сл.

<sup>\*\*)</sup> Карамзинг, XII, прим. 354. А. Попова, Изборникъ 198: «аще ли отъ престола и царства мя изгоняете, то не имате сего учинити, дондеже снидутся всѣ большіе бояре и всѣхъ чиновъ люди и азъ съ ними, и какъ вся земля совѣтъ положитъ, такъ и азъ готовъ потому совѣту творити».

косвенно возбуждало вопросъ объ ея отношеніи къ земскому собору; но бояре отстранили этотъ вопросъ, и въ манифесть, обнародовавшемъ подкрестную запись, о соборь ньтъ и помину. Первостепенное боярство удовольствовалось обезпеченіями, объявленными въ манифесть. Они всь направлены къ огражденію дичной и имущественной безопасности отъ произвола сверху и ставили боярскую думу высшей блюстительницей этой безопасности: дума подъ предсъдательствомъ царя становилась высшимъ судилищемъ по самымъ важнымъ преступленіямъ и въ томъ числь политическимъ. Политическая компетенція думы, конечно, не ограничивалась этимъ. Изъ одного поздняго и не совсемъ чистаго источника узнаемъ, что въ числѣ условій, поставленныхъ боярами Василію Піуйскому, было и обязательство безъ вѣдома и согласія боярской думы не издавать законовъ и не вводить новыхъ налоговъ \*). Въ этомъ извѣстіи нѣть ничего невѣроятнаго: товарищи Шуйскаго по заговору заранте условились съ нимъ править царствомъ т. е. вести всъ правительственныя дъла «по общему совъту». И товарищи хорошо воспользовались этимъ уговоромъ: современники говорятъ, что бояре при Василіи имѣли больше власти, чьмъ самъ царь, и что послъднимъ играли, какъ дътищемъ. Но не всѣ условія уговора было признано нужнымъ и удобнымъ укръплять публичной клятвой царя и обпародовать. Клятвенная запись Василія и не опредѣляеть всего вѣдомства боярской думы, сложившагося въковымъ обычаемъ и не тронутаго даже Грознымъ: она только устанавливаетъ обязательное для царя участіе боярскаго совъта въ такихъ дълахъ, которыя обыкновенно решались личнымъ усмотреніемъ царя. Противъ недавней практики этого усмотрѣнія и была направлена запись. Дѣло шло о законномъ огражденіи правъ лица отъ властнаго произвола, а не о перестройкъ всего государственнаго порядка. Бояринъ, правитель государства, какъ членъ думы, внѣ ея

<sup>\*)</sup> Страленберг, шведъ, взятый въ плёнъ подъ Полтавой, въ своей Historie der Reisen in Russland etc., 1730 г., стр. 202: Es müsten keine neue Gesetze gemacht, noch alte verändert, vielweniger Contribution ohne Vorbewust und Bewilligung des Senats dem Lande auferleget werden.

чувствовалъ себя безправнымъ и беззащитнымъ наравић со всякимъ холопомъ: потребность устранить эту несообразность, оградить себя отъ повторенія ужасовъ Грознаго, еще разъ испытанныхъ въ царствование Годунова, была донельзя наболѣвшимъ чувствомъ боярства. Пережитыя испытанія довели до крайней степени его политическое возбуждение и поседили въ немъ ожесточенную вражду къ самовластію. Ростовскій митрополить Филаретъ, бывшій большой бояринъ, много потерпівшій отъ царя Бориса, выражаль настроеніе своей боярской братіи, когда въ письмъ, писанномъ изъ польскаго ильна передъ самымъ избраніемъ его сына на престолъ, оправдывалъ низверженіе царя Василія Шуйскаго, виня его въ произволь и нарушеніи принятыхъ на себя политическихъ обязательствъ, возставалъ даже противъ кандидатуры Владислава, потому что и она грозила возстановленіемъ абсолютизма прежнихъ царей. Для невольнаго Борисова постриженника возстановить власть прежнихъ царей значило подвергнуть отечество опасности окончательной гибели, и онъ скорве готовъ былъ умереть въ польской тюрьмв, чъмъ на свободъ присутствовать при такомъ несчастіи \*). Такое настроеніе и внушило боярамъ царя Василія попытку публично связать верховную власть въ ея отношеніяхъ къ отдёльнымъ лицамъ, обезпечивъ участіе боярской думы въ общемъ управленіи негласнымъ уговоромъ. Такъ въ восьмивѣковой исторіи думы образовалось эпизодическое четырехльтіе (1606—1610 гг.), единственное время, когда она сверхъ обычной своей дъятельности была еще въ сплу торжественно провозглащеннаго верховной властью закона высшей блюстительницей праваго суда, ограждавшей отъ собственнаго верховнаго предсъдателя частныя права его подданныхъ. Такой своеобразной комбинаціей высшее боярство надъялось устранить испытанные недостатки и опасности дъйствовавшаго государственнаго порядка, съ которымъ ему не хотелось разставаться. Поляки того времени говориди о привязанности первостепеннаго московскаго боярства

<sup>\*)</sup> Изложеніе этого письма къ Шереметеву у Страленберга въ указанномъ соч. стр. 204.

къ польскимъ учрежденіямъ, о его готовности перестроить московскій государственный порядокъ на польскій ладъ. Это легенда, внушенная неосторожными и несеріозными толками отдъльныхъ лицъ изъ боярскаго круга. Столкновенія съ Поляками не мало содъйствовали проясненію политическихъ понятій боярства; но устройство Рѣчи Посполитой не было его серіознымъ политическимъ идеаломъ. Ни изъ чего не видно, чтобы все это боярство когда-либо пыталось установить въ Москвѣ избирательную монархію или передълать земскій соборъ въ шляхетскій сеймъ. Оно было настолько сообразительно и знакомо съ положеніемъ дѣлъ дома, чтобы понимать, что такая попытка не только безнадежна и опасна, но и въ случаѣ удачи была бы невыгодиа для него же.

Иначе настроена была другая часть правительственнаго класса, состоявщая изъ довельно посредственной знати съ выслужившимися дёльцами приказовъ, дьяками. Самымъ виднымъ человъкомъ въ этомъ кругу былъ бояринъ М. Гл. Салтыковъ. Предки его были нехудые люди, и онъ самъ называлъ свой родъ «сенаторскимъ». Но онъ поднялся при царѣ Өедорѣ и особенно въ Смутное время выше своего отечества, личными качествами: ни отца, ни дъда его не встръчаемъ не только въ числъ бояръ, но и между окольничими. Заодно съ нимъ дъйствуютъ князья Тюфякинъ изъ Оболенскихъ, Хворостининъ изъ Ярославскихъ и Масальскій, также Плещеевъ, Ляпуновы и цёлый рядъ дьяковъ; даже «торговый дётина» О. Андроновъ является на этой сторонъ. Въ среднихъ служилыхъ слояхъ живо чувствовалась уже перемена, которой новидимому еще не замѣчали большіе бояре съ своей генеалогической высоты. Въ началъ XVII в. изъ большихъ боярскихъ фамилій прежняго времени дійствовали Мстиславскіе, Шуйскіе, Одоевскіе, Воротынскіе, Трубецкіе, Голицыны, Куракины, Пронскіе, ніжоторые изъ Оболенскихъ и въ числів ихъ послівдній въ роду своемъ Курдятевъ, Шереметевы, Морозовы, Шенныи почти только; а рядомъ съ ними видимъ Масальскихъ, Прозоровскихъ, Долгорукихъ, Нагихъ, Плещеевыхъ, которымъ въ прежнее время до тіхь большихь родовь было далеко. Посред-

ствующихъ фамилій, прежде стоявшихъ между тъми и другими, теперь не стало, и къ этой генеалогической убыли присоединилась еще политическая перетасовка фамилій, произведенная бурями Смутнаго времени, понизившая одни роды и поднявшая другіе. Въ XVII в. трудно стало служилымъ людямъ считаться мъстами: это можно почувствовать по тъмъ средствамъ, къ которымъ они прибъгали, чтобы выйти изъ мъстническихъ ватрудненій. Съ одной стороны, худыя кольна родовъ, оставшись безъ добрыхъ старшихъ, старались по наслёдству присвоить себъ ихъ родословное дородство; съ другой, добрыя фамиліи не знали, что дёлать съ поднявщимися случайно выше ихъ худыми. Къ половинъ XVII в. многихъ добрыхъ Илещеевыхъ не стало. Въ 1646 г. одинъ Плещеевъ изъ худого колѣна заупрямился съ самимъ Шереметевымъ. Упрямца послали на три дня въ тюрьму, объяснивъ, что и получше его были Плещеевы-Бяконтовы, Басмановы, Очины, да и тъ съ Шереметевыми бывали «безсловно», а онъ изъ какихъ Плещеевыхъ? изъ Туровкиныхъ, которые бывали у митрополитовъ и архіепископовъ въ десятникахъ, на Москвъ въ стръльцахъ и пирожникахъ, въ городахъ у воеводъ въ деньщикахъ. Въ 1614 г. заслорпли стольники князья Прозоровскіе со стольниками князьями Куракиными. Царь велёлъ судить ихъ боярамъ, которые спросили Прозоровскихъ, почему имъ невмѣстно быть съ Куракиными, и потребовали «случаевъ» въ оправданіе жалобы. Но Прозоровскіе обратились съ просьбой о суд'я мимо бояръ прямо къ государю: случаевъ у насъ много, говорили они въ объясненіе своего поступка, да передъ боярами положить ихъ нельзя, потому что и до многих боярг ва случаяхи дойдета. Мъстничество не сбивало думныхъ и служилыхъ людей въ густые плотные ряды, а вытягивало ихъ въ длинную тонкую цёпь. Теперь, когда многія звенья этой цін выпали, разорванныя части не знали, какъ стать и сцёпиться другь съ другомъ, и замѣшались. На мѣстнической іерархіи основанъ былъ правительственный распорядокъ думныхъ и служилыхъ людей. Здъсь дъйствовало правило, что служба не дълаетъ родовитымъ. что за службу государь можеть пожаловать пом'встьемъ и деньгами, но не отечествомъ; потому служебный чинъ самъ по себъ мало значиль въ мъстничествъ. Но теперь, когда на опустълыя родовитыя мёста тёснилось много чиновной знати, чинъ изъ ноказателя родовитости хотёли превратить въ ея источникъ, и люди, ставшіе «великими» путемъ службы, начали развивать мысль, которая была въ ходу при Грозномъ въ опричнинъ и такъ энергично, хотя и не совсѣмъ набожно высказана была Грязнымъ, что государь, какъ Богь, и малаго чинить великимъ. Въ 1602 г. Пильемовъ, далеко не изъ лучшихъ Сабуровыхъ, тягался съ кн. Лыковымъ-Оболенскимъ. Когда протпвникъ въ своихъ «случаяхъ» указалъ на то, что отецъ Пильемова быль на неважной должности городничаго въ Смоленскъ, Пильемовъ поставилъ противъ этого случая любопытное возраженіе. Возразивъ, что городничимъ отецъ его посланъ былъ въ опаль, въ чемъ воленъ Богъ да государь, онъ прибавилъ, что иные большіе роды бывали и хуже городничихъ, городовыми прикащиками, а нынъ царскою мплостію въ боярахъ сидять. Все то дълается, сказалъ онъ въ заключеніе, Божіимъ милосердіемъ да государевымъ призрѣніемъ: великъ и малъ живетъ государевым экалованьем \*). Сказать, что великость и малость человъка зависить отъ государева жалованія, значило вполнъ отвергнуть самое основаніе, на которомъ держался весь м'єстническій и политическій строй боярства. Провозглашеніемъ этого новаго правила положено было начало не только разрушенія мъстничества, но и перестройки связаннаго съ нимъ правительственнаго порядка.

Въ служиломъ классѣ отражалось общее соціальное броженіе, обнаружившееся съ конца XVI в. Современные наблюдатели изображають его довольно рѣзкими чертами. Описывая начало Смуты, Авраамій Палицынъ пишеть, что тогда всякій началь «изъ своего чину» подниматься выше, рабы захотѣли быть господами. Въ томъ же видитъ корень зла дьякъ Ив. Тимовеевъ, замѣчая, что малые люди стали соперничать съ боль-

<sup>\*)</sup> Дворц. Разр. т. III, етр. 44. Русск. Ист. Сборн. Общ. Ист. и Др. Росс. т. V, 317; II, 244.

шими, рабы съ господами. Онъ винитъ въ этомъ прежде всего новыхъ царей, ихъ легкомысленное отношение къ старинъ, колебавшее древнія устоявшіяся установленія, раздачу чиновъ не по отечеству и не по заслугамъ. Почувствовавъ колебаніе отцами преданныхъ порядковъ, люди утратили прежнюю устойчивость и выдержку, стали «въ дѣлахъ и словахъ нестоятельны» и завертълись, точно колесо. Приводя въ связь событія Смутнаго времени, дьякъ готовъ повести ихъ отъ того, какъ выражается онъ, почти повторяя извъстныя слова кн. Пожарскаго,--отъ того, что «мы попустили царю Борису губить столны великіе, которыми земля наша утверждалась» \*). Какъ скоро отношенія стали выступать изъ колеи, проведенной преданіемъ, обычаемъ, почувствовалась потребность опредёлить ихъ точнымъ уложеніемъ, закономъ. Подъ вліяніемъ мысли о необходимости такого уложенія развивались политическія понятія М. Г. Салтыкова и его товарищей. Они живве первостепенной знати чувствовали совершившіяся переміны, больше ея терпъли отъ недостатка политическаго устава и отъ личнаго произвола, и потому ихъ политическія понятія получили болѣе широты и ясности, а испытанные перевороты и столкновенія съ пноземцами помогли имъ въ этой работѣ. Въ письмахъ къ литовскому канцлеру Сапътъ Салтыковъ высказываетъ свой политическій образъ мыслей. Онъ противъ тиранній и порядка, основаннаго на измѣнчивомъ дичномъ произволѣ: государь долженъ людей къ себъ приводить милосерднымъ жалованьемъ, лаской и «постоятельствомъ», а не гоненіемъ, кровью и «премѣнными дѣлы»; управденіемъ, основаннымъ на постоянномъ, а не измѣнчивомъ порядкѣ, надобно присвоять людей, овладъвать ими, особенно неприродному государю. Членъ «сенаторскаго рода», Салтыковъ твердо держался убъжденія, что управленіе могуть вести, какъ слідуеть, только люди, обладающіе правительственнымъ опытомъ и авторитетомъ, т. е. дюди боярскаго происхожденія, которымъ московскіе государственные обычаи «старовѣдомы». Потому онъ горячо возстаетъ

<sup>\*)</sup> Русск. Ист. Библ. ХІІІ, 505, 262 и 380.

противъ временициковъ, «веременниковъ», которые случайно попали въ думцы и правители, въ родѣ «торговаго мужика» Андронова.

Впрочемъ нужны были исключительныя обстоятельства, чтобы накопившіеся политическіе опыты и размышленія облечь въ форму ясно выраженныхъ политическихъ требованій. Образъ дъйствій Годунова и Шуйскаго, которые повторили на престоль ошибки и злоупотребленія царей старой династіи, не обладая ихъ авторитетомъ, утвердили во многихъ боярахъ и другихъ правительственныхъ лицахъ мысль, что между своими не найдешь вполн'в удобнаго кандидата на престолъ и лучше поискать его на сторонъ, между иноземными принцами. Одинъ дътописецъ разсказываетъ, что дюди всъхъ чиновъ, не желая долже терпъть Шуйскаго на престолж, просили патріарха послать къ польскому королю, чтобъ онъ далъ своего сына на Московское царство. Гермогенъ, указавъ на опасности такого избранія, спросиль: развѣ вы не можете выбрать кого-нибудь изъ русскихъ князей?--Не хотимъ своего брата слушаться, отвъчали ему на это князья и бояре: ратные люди не боятся царя изъ Русскихъ, не слушаются его и не служать ему. Нъкоторые доходили до такого политическаго унынія, что потерявъ надежду на возможность установить прочную наслъдственную династію, склонялись уже, если върить Жолкевскому, къ мысли о свободномъ избраніи, подобномъ польскому, т. е. объ учрежденіи избирательной монархіи \*). И Салтыковъ съ своими товарищами по Тушинскому лагерю рѣшился отъ имени Московскаго государства предложить московскій престоль сыну польскаго короля на извёстныхъ условіяхъ. Такъ былъ заключенъ подъ Смоленскомъ договоръ 4 февраля 1610 года, первый дощедшій до нась въ подлинномъ акті московскій опыть построенія государственнаго порядка, основаннаго на формальномъ ограничении верховной власти. Недовъріе къ пноземцу и католику естественно вызывало напряженную осмотрительность въ вопросв о церковныхъ и политическихъ обезпече-

<sup>\*)</sup> П. С. Р. Лът. V, 60. Записки гетм. Жолкевскаго, етр. 12.

ніяхъ. Притомъ трактатъ вырабатывался среди переговоровъ съ польскими панами, и русскіе политики незамѣтно для самихъ себя подчинялись действію если не политическихъ обычаевъ и формъ Ръчи Посполитой, то политическихъ понятій и вкусовъ, которыми были проникнуты ея вельможные представители. Всѣ эти разнообразныя вліянія отразились на договоръ 4 февраля. Здъсь опредъляются права всего народа и отдъльныхъ его сословій, прежде и болье всего, разумьется, служилаго класса. Кандому изъ народа московскаго вольно вывзжать для науки въ другія государства, но только христіанскія. Братья и семьи подвергшихся казни не наказываются за ихъ вину и не лишаются имущества, если не участвовали въ преступленіи. Им'єнія и права духовенства, какъ и всякихъ служилыхъ людей, остаются неприкосновенными. Крестьяне не могуть переходить отъ одного землевладёльца къ другому; холопы остаются въ прежней зависимости. Верховная власть ограничивается земскимъ соборомъ и боярской думой. Первый имъетъ учредптельное значение: измънение суднаго обычая или исправленіе Судебника зависить отъ бояръ и всей земли; что не предусмотръно въ условіяхъ договора, о томъ дълаютъ предложенія государю духовенство, бояре и всёхъ чиновъ люди, и государь рѣшаеть предложенные вопросы со всѣмъ Освященнымъ соборомъ, боярами и всею землей, по обычаю Московскаго государства. Дума имъетъ законодательную власть: вопросы о налогахъ, о жалованьи служилымъ людямъ, объ ихъ помъстьяхъ и вотчинахъ ръшаются государемъ съ боярами и думными людьми; безъ согласія думы государь не вводить новыхъ податей и никакихъ вообще перемънъ въ налогахъ, установленныхъ прежними государями. Думъ принадлежитъ и высшая судебная власть: безъ следствія и безъ суда «съ бояры всьми» государю никого не карать, чести не лишать, въ ссылку не ссыдать, великихъ чиновъ людей безъ вины не понижать, а меньшихъ людей возвышать по заслугамъ; всѣ эти дѣла,: какъ и діла о наслідствахъ послі умершихъ бездітно, государю дёлать по приговору и совёту бояръ и думныхъ дюдей, а безъ думы и приговора такихъ дѣлъ не дѣлать. Оговоренъ

въ трактатъ одинъ случай, разръшаемый боярской думой въ соединенномъ засѣданіи съ Освященнымъ соборомъ высшаго духовенства: если понадобится для людей римской въры имъть костель въ Москвъ, о томъ будеть совъть съ патріархомъ, со всёмъ духовенствомъ, боярами и думными людьми \*). Такъ договоръ 4 февраля, довольно подробно опредёливъ политическій авторитеть думы, призналь и впервые формулироваль авторитетъ земскаго совъта и формулировалъ согласно съ обыиаемъ Московскаго государства. Изъ условій договора видимъ, что онъ развивалъ и точне определяль то же значение земскаго собора, какое последній имель въ XVI в. и какое придавало ему русское общество въ началѣ XVII в. Это была важная особенность, отличавшая договоръ Салтыкова отъ условій, которыми связало царя Василія высшее боярство, повидимому не считавшее нужнымъ опредълять политическое значеніе земскаго собора. Вскор'в по низверженіи царя Василія договоръ Салтыкова былъ принятъ и московскими боярами, которые впрочемъ выкинули при этомъ статьи о правъ ъздить за границу для науки и о повышеніи меньшихъ людей, прибавивъ съ своей стороны условіе: «московскихъ княжескихъ и боярскихъ родовъ прівзжими иноземцами въ отечествѣ не тѣснить и не понижать» \*\*).

Но этотъ договоръ, заключающій въ себѣ такой подробный, столь тщательно разработанный планъ государственнаго устройства, остался только планомъ, опытомъ московской политической мысли, не ставъ фактомъ московской политической жизни. Боярской думѣ не пришлось дѣйствовать на точномъ основаніи этого договора. Въ междуцарствіе она находилась въ исключительномъ положеніи, была временнымъ правительствомъ безъ государя, безсильнымъ и «безпутнымъ», какъ назвалъ его В. Н. Татищевъ. Когда въ августѣ 1610 г. московскіе бояре приняли съ поправками договоръ 4 февраля и Москва присягала королевичу Владиславу, устанавливалось уже пятое

<sup>\*)</sup> Записки гетм. Жолкевскаго, прилож. № 20.

<sup>\*\*)</sup> Собр. госуд. грам. и дог. II, № 199.

правительство со времени пресъченія старой династіи, пробовали пятую политическую комбинацію съ цілію упроченія расшатаннаго государственнаго порядка. И эта комбинація не удалась и не была послёдней изъ неудачныхъ. Спустя 7 мѣсяцевъ къ сожженной Москвъ подступило подъ предводительствомъ Прок. Ляпунова первое земское ополченіе, чтобы очистить Кремль и Китай-городь отъ засѣвшихъ тамъ Поляковъ. Это ополченіе состояло большею частію изъ провинціальныхъ дворянъ, поднятыхъ Ляпуновымъ, къ которымъ присоединились приверженцы второго самозванца съ кн. Д. Трубецкимъ во главъ и казаки Заруцкаго. Ополченіе представляло собою «всю землю», по крайней мъръ признавало себя ея представителемъ и ея именемъ 30 іюня 1611 г. установило подъ стѣнами Москвы новое временное правительство, поставивъ во главъ его трехъ толькочто названныхъ вождей \*). Чрезъ нѣсколько дней главный вождь палъ отъ казацкихъ рукъ и все дъло рушилось. По всёмъ этимъ шести опытамъ проходитъ одна рёзкая черта, связывающая ихъ въ последовательный историческій процессъ: это-не угасающая мысль о земскомъ соборъ. Его призываютъ по смерти царя Өедора, чтобы избрать на царство Б. Годунова; на его судъ первый самозванецъ отдаетъ кн. В. Шуйскаго, обвиненнаго въ распространении слуховъ о самозванствъ новаго царя, и соборъ приговариваетъ агитатора къ смерти; его признаеть своимъ обязательнымъ сотрудникомъ и товарищемъ по власти взамынь боярской думы этоть самый кн. В. Шуйскій, принося присягу при вступленіи на престоль; ему усвояеть учредительную власть договоръ 4 февраля; его пытается созвать по низложеніи Шуйскаго боярская дума, чтобы выбрать новаго царя всею землею. О земскомъ соборъ думаетъ каждое возникающее правительство, каждая новая политическая комбинація ціпляется за него, какъ за источникъ власти и необходимую опору порядка. Среди общаго броженія образъ земскаго собора все явственные очерчивается въ смущенныхъ умахъ, и

<sup>\*)</sup> Обстоятельное объясненіе состава ополченія и устройства управленія по приговору 30 іюня см. у г Платонова въ Очеркахъ по исторіи Смуты, стр. 492—512. Татищева Исторія I, 545.

этотъ образъ не похожъ на земскій соборъ прежняго времени. Въ XVI в. это еще не народное представительство въ собственномъ смыслъ: въ составъ тогдашняго земскаго собора входили кром' высшихъ правительственныхъ учрежденій, боярской думы и Освященнаго собора, все должностныя лица, призываемыя правительствомъ; выборныхъ земскихъ гласныхъ на немъ не замѣтно. Среди Смуты вырабатывается мысль о «совѣтномъ» человъкъ, выборномъ сословномъ представителъ, уполномоченномъ представлять на соборѣ нужды и желанія своихъ избирателей. Извъщая землю о сведеніи Шуйскаго съ престола, временное боярское правительство писало, чтобы изъ городовъ прислади «къ Москвъ изо всъхъ чиновъ выбравъ по человъку». Вмѣстѣ съ тѣмъ и авторитетъ собора все расширяется. Приговоръ 30 іюня своего рода политическая программа, спѣшное походное очертание государственнаго порядка, какой сложился въ русскихъ умахъ изъ тяжелыхъ опытовъ того мятежнаго времени. Мъсто боярской думы здъсь занимають выборные троеначальники, а земскимъ соборомъ является то, что приговоръ называеть «всею землей» п въ одномъ мѣстѣ «боярскимъ и всей земли совътомъ». Составъ этого совъта по сохранившимся спискамъ приговора не ясенъ; но въ него входили представители отъ городовъ и полковъ, собравшихся подъ Москвой. Бояре-троеначальники пользуются исполнительной и ограниченной судебной властью: ихъ дѣло «строить землю, земскимъ и всякимъ ратнымъ дъломъ промышлять и расправу всякую межъ всякихъ дюдей чинить въ правду». Раздача помъстій и вотчинъ, назначеніе начальника и дьяковъ Помъстнаго приказа, приговоры о ссыдкъ и смертной казни относятся къ компетенціи земскаго сов'єта: бояре не різшають ихъ, не поговоря со всею землею; особенно настойчиво подтверждено, чтобы «не объявя всей земль, смертныя казни никому не дълать и по городомъ не ссылать». Вся земля выбираеть бояръ «въ правительство», какъ и смѣняетъ ихъ. Земскій совътъ высшая распорядительная и ръшающая власть въ текущихъ дълахъ управленія и суда, какія по договору 4 февраля въдаетъ боярская дума. Значитъ, Смута была колыбелью мысли

о земскомъ соборѣ новаго типа. нѣсколько напоминающаго проектъ приписки къ валаамской Беспов, съ новымъ составомъ и значеніемъ, съ выборными сословными гласными, съ болѣе близкимъ и постояннымъ участіемъ въ законодательствѣ и управленіи и съ инымъ отношеніемъ къ боярской думѣ. Эта мысль не осталась безъ вліянія на постановку высшаго управленія послѣ Смуты.

Съ разныхъ еторонъ дошли до насъ извъстія, согласно свидътельствующія, что новый царь Михаиль вступиль на престолъ съ ограниченною властью; но условія этого ограниченія передаются различно. Одинъ современникъ псковичъ, описавшій событія Смутнаго времени, разсказывая съ негодованіемъ о томъ, какъ бояре при Михаилѣ «обладали Русскою землею», царя ни во что не ставили и не боядись, зам'вчаетъ между прочимъ, что сажая его на царство, они заставили его поцъловать крестъ на томъ, что ему не казнить смертью за преступленія людей вельможескихъ и боярскихъ родовъ, а только наказывать заточеніемъ. Другое извѣстіе, сообщенное Татищевымъ, говоритъ, что хотя избраніе царя Михаила «было норядочно всенародное, да съ такою же записью», какая взята была боярами съ Шуйскаго. Третьимъ свидътелемъ является извъстный подьячій Посольскаго приказа Котошихинъ, бъжавшій изъ отечества 19 л'ять спустя по смерти Михаила. Въ его время, если только онъ върно передаетъ историческія воспоминанія своихъ современниковъ, господствовало митиіе. что всв цари, избиравшіеся на престоль по прекращеніи старой династіи, правили съ ограниченною властью, что «на нихъ были иманы иисьма» съ извъстными обязательствами: по крайней мъръ онъ не дъласть никакой оговорки ни о Годуновъ, ни о первомъ самозванцъ, который впрочемъ и не считался даремъ выбраннымъ. Обязательства «обиранныхъ» царей по Котошихину состояли въ томъ, чтобъ «имъ быть нежестокимъ и непальчивымъ, безъ суда и безъ вины никого не казнить ни за что и мыслити о всякихъ дълахъ съ бояры и съ думными людьми сопча, а безъ въдомости ихъ тайно и явно никакихъ дёлъ не дёлати». Только нынёшняго царя (Алексёя),

продолжаеть Котошихинъ, «обрали на царство, а письма онъ на себя не далъ никакого, что прежніе цари давывали, и не спрашивали, потому что разумъли его гораздо тихимъ». Котошихинъ не выдъляетъ царя Михаила изъ числа прежнихъ царей, дававщихъ на себя письма. Напротивъ, объ этомъ царъ онъ замѣчаетъ, что хотя Михаилъ и писался самодержцемъ, «однако безъ боярскаго совъту не могъ дълати ничего». По взгляду московскаго приказнаго, и царя Алексвя «обрали на царство», и съ него могли спросить письмо и не спросили только потому, что считали его очень тихимъ. Следовательно избирательное право земли не представлялось прекратившимся съ избраніемъ на престоль Михаила. По изложеннымъ извъстіямъ нельзя заключать, чтобъ обязательства, данныя Михапломъ, были такъ же неопредъленны пли частны, какъ обязательства, изложенныя въ записи Шуйскаго. Въ окружной грамотъ, разосланной боярами во время междуцарствія, п о договоръ Салтыкова сказано только, что въ силу его Владиславъ обязался православной вѣры не разорять, городовъ отъ государства не отводить, имуществъ у подданныхъ не отнимать и безъ сыску ни надъ къмъ никакого дурна не учинять; но изъ подлиннаго текста договора знаемъ, что обязательства далеко не ограничивались одними этими условіями \*). Воеводъ Шеина и Измайлова казнили смертью за капитуляцію подъ Смоленскомъ въ 1634 году; но это было по приговору царя съ боярами, раздраженными на Шеина за его выходки противъ нихъ. Важнъе было то, что семейства и родственники осужденныхъ по этому дѣлу, нисколько въ немъ не виноватые. попрежнему были наказаны ссылкой и конфискаціей имущества, что противоръчило и записи Шуйскаго, и договору Салтыкова; но это могло быть исключительнымъ приговоромъ думы, не нарушавшимъ общаго правила. И другое учрежденіе является съ значеніемъ, какого ему не дано ни въ записи Шуйскаго, ни въ договоръ Салтыкова. Царствованіе Михаила было време-

<sup>\*)</sup> П. Р. Лът. V, 64 и 66. Записка *Татищева* въ альманахѣ «Утро» 1859 г., стр. 375. *Котош.* 104. Собр. гос. гр. и дог. II, стр. 441.

немъ усиленной дъятельности земскаго собора, на обсуждение котораго предлагались вопросы, по акту 4 февр. 1610 г. ръшаемые государемъ съ думой, напримъръ, вопросы о новыхъ налогахъ, по крайней мъръ экстренныхъ на военныя нужды. Еще замѣчательнѣе то, что сама боярская дума признавала необходимымъ участіе земскаго собора въ рёшеніи такихъ дълъ, которыя далеко не имъли значенія важныхъ законодательныхъ вопросовъ. Въ первые годы Миханлова царствованія англійское правительство черезъ своего агента Джона Мерика обратилось къ московскому съ нъсколькими предложеніями, направленными къ развитію восточной торговли англичанъ. Оно просило, чтобы англичанамъ дозволено было вздить Волгою въ Персію, искать р. Обью дороги въ Индію п Китай, на р. Сухонъ искать жельзной и оловянной руды, около Вологды съять денъ и ткать полотно и т. п.; наконецъ оно просило, чтобы запрещенъ былъ вывозъ смолы изъ Московскаго государства. На эти предложенія дума отвічала Мерику, что «такого дъла теперь ръшить безъ совъту всего государства нельзя ни по одной стать в» \*). Все это какъ будто указываеть на то, что правительственный порядокъ, дъйствовавшій при Михаилъ, основанъ былъ на какомъ-то новомъ сочетании условій, являющихся въ прежнихъ актахъ объ ограниченіи верховной власти. Но въроятнъе, что договоръ съ Михаиломъ былъ повтореніемъ условій, поставленныхъ Шуйскому, и только измѣнившіяся обстоятельства заставили теперь думу дѣйствовать не такъ, какъ она тогда дъйствовала. Теперь, какъ и при Шуйскомъ, договоръ не опредълялъ политическаго значенія земскаго собора, предоставляя боярской дум'в. какъ руководящей власти, обращаться къ нему за содъйствіемъ, когда она найдеть это нужнымъ. Прежде соборъ не вмѣшивался въ текущія діла управленія. Но положеніе государства послів Смутнаго времени заставило дать ему нъсколько иное значение.

<sup>\*)</sup> Соловьева, Ист. Россіи, ІХ, 94, 125 и 190. Впрочемъ «совътъ всего государства» ограничивается опросомъ московскихъ торговыхъ людей, будетъ ли выгодно принять предложенія Мерика.

Возстановляя порядокъ среди общей разрухи, боярское правительство на каждомъ шагу встрѣчалось съ дѣлами текущаго управленія, которыхъ оно не могло разрѣшить собственными скудными средствами, и потому должно было чаще прежняго обращаться за содѣйствіемъ къ земскому собранію даже въ такихъ вопросахъ, которые прежде государь разрѣшалъ съ одними боярами, не спрашивая мнѣнія прочихъ чиновъ государства \*).

Соображая обстоятельства, при которыхъ возникаетъ и развивается въ боярской средѣ мысль о договорѣ съ государемъ, надобно признать, что эта мысль не развилась сама собою изъ правительственнаго обычая, установившагося въ XV-XVI вѣкахъ. Въ томъ видѣ, какъ выражали ее люди начала XVII вѣка, она была вызвана исключительными и частію случайными вліяніями, подъ которыя стало покольніе, смынившее сверстниковы Ивана Грознаго, хотя повидимому еще держалась въ умахъ нъсколько времени послѣ того, какъ перестали дѣйствовать вызвавшія ее условія. Эти условія были созданы перемѣнами въ составѣ и настроеніи боярства, прекращеніемъ династіп и внішними отношеніями государства при новыхъ царяхъ. Но эта мысль внесла очень мало новаго въ правительственную практику: дума, авторитеть и дъятельность которой были ограждены политическимъ договоромъ, дъйствовала точно такъ же, какъ и прежде, правила и законодательствовада при Шуйскомъ, какъ и при Грозномъ. Это потому, что новая мысль не была новымъ началомъ въ устройствъ Московскаго государства: политическій договоръ быль только замёной правительственнаго обычая, дёйствовавшаго въ XVI въкъ, но покодебавшагося въ концъ этого столътія. Вотъ почему и люди, добивавшіеся этого договора, такъ часто ссылались на этотъ обычай, вводя небывалую повидимому политическую новизну, такъ настойчиво твердили о политической старинъ. Они повидимому и сами не сознавали хорошенько, какъ круто переламывали они старый порядокъ, превращая отношение исторически-привычное въ отношение юридическиобязательное.

<sup>\*)</sup> См. приложение VII.

## Глава XIX.

Боярскій совьт в древней Руси был показателем общественных классов, руководивших в данное время народным трудом.

Изложенными опытами политическаго договора кончилась политическая исторія боярской думы. Далье она перестаєть быть участницей верховной власти, становясь только ея орудіємь, остаєтся во главь управленія, какъ его привычный рычагь, но изъ политической силы превращаєтся въ простое правительственное средство. Въ XVII въкъ въ ней происходять нъкоторыя перемьны; онъ вызываются потребностями текущаго управленія и сообразно съ усложняющимися задачами правительства развивають ее, какъ правительственное орудіе, не расширяя ея политическаго авторитета.

Остатки боярства, пережившіе Смуту, очутились среди новаго сочетанія политическихъ условій и отношеній. Прежде его политическая жизнь поддерживалась преимущественно удёльными преданіями, питавшими его московскія политическія притязанія, містническимъ распорядкомъ его службы, дававшимъ главную опору этимъ притязаніямъ, и двойственнымъ значеніемъ московскаго государя, вотчиннымъ, позводявшимъ боярству считаться съ нимъ удёльными отношеніями и понятіями, и національно-государственнымъ, ихъ отрицавшимъ. Теперь всѣ эти элементы политической жизни истощились: наличное боярство настолько отодвинулось отъ удёльнаго времени и обновилось въ своемъ составъ, что уже плохо помнило или игнорировало удёльную старину; вмёстё съ тёмъ мёстничество такъ запуталось, что служило больше поводомъ къ дерзкимъ служебнымъ выходкамъ худородныхъ новиковъ, чѣмъ средствомъ возстановленія правильныхъ родословныхъ и разрядныхъ отношеній; наконець, на престоль сидьль не потомокъ удьльныхъ князей, а народный избранникъ, свободный отъ удёльныхъ преданій и тіхъ противорічій, какія вносили они въ положеніе національнаго государя объединенной Великороссін. Въ связи

съ этими перемѣнами въ положеніи боярства измѣнялось положеніе и его правительственнаго органа, боярской думы.

Въ XVI вѣкѣ значеніе думы держалось на «московскомъ обычав», сложившемся посредствомъ практическаго опредвленія отношеній государя къ правительственному классу. Когда этотъ обычай поколебался, въ классв возникла мысль опредвлить эти отношенія договоромъ. Когда миновали исключительныя обстоятельства, вызвавшія эту мысль, тогда оказалось, что разрушался самый классъ, ее проводивний. Это разрушение, какъ мы видѣли, замѣтно отразилось на составѣ боярской думы XVII въка. Уже въ началь этого стольтія люди чувствовали его живъе, чъмъ можемъ почувствовать мы съ разрядными и родословными книгами въ рукахъ. Взявшись командовать земскимъ ополченіемъ противъ Поляковъ, худородный князь Пожарскій говориль въ 1612 году про одного представителя стараго боярства, князя В. В. Голицына, бывшаго въ польскомъ плѣну: «теперь бы такіе люди были надобны; быль бы теперь здёсь такой столиъ, какъ князь Василій Васильевичъ, такъ за него всѣ держались бы, и я за такое великое дѣло мимо его не взялся бы». А вся сила этого столпа заключалась не въ какихъ-либо особыхъ личныхъ качествахъ, а въ томъ, какъ онъ самъ говорплъ о себѣ, что «отца моего и дѣда изъ думы не высылывали, и думу они всякую въдали, и не купленное у нихъ было боярство». Исторія дичнаго состава боярской думы въ XVII вѣкѣ есть исторія постепеннаго паденія такихъ столповъ, наслідственно думу въдавшихъ. Въ XVI въкъ правилъ классъ: отдъльныя лица значили мало. Въ XVII въкъ правять лица, иногда превосходныя, блестящія лица, стоившія Косыхъ, Курбскихъ, Воротынскихъ XVI в., но не составлявшія и не представлявшія класса. При господствъ этихъ лицъ и восторжествовало начало, разрущавшее весь строй прежняго правительственнаго класса, которое такъ стереотипно выразилъ Пильемовъ, сказавъ на мѣстническомъ судѣ въ 1602 году: «великъ и малъ живетъ государевымъ жалованьемъ». Значить, пока держался правительственный боярскій классь, значеніе боярской думы не было ограждено политическимъ договоромъ, будучи, по мнѣнію людей

того времени, достаточно упрочено правительственнымъ обычаемъ. Когда вслъдствіе колебанія обычая явился договоръ, правительственный классъ уже разрушался, а благодаря его разрушенію не удержался договоръ и не возстановился въ прежней силъ правительственный обычай. Такъ можно обозначить моменты политической исторіи думы въ XVI и XVII въкахъ.

Чтобъ оцѣнить значеніе и происхожденіе послѣдияго изъ этихъ моментовъ, надобно привести его въ связь со всей исторической судьбой учрежденія. Въ Х в., когда оно впервые является передъ нами по нашимъ памятникамъ, въ немъ присутствують рядомъ съ боярами князя представители главнаго волостнаго города, городская старшина, образовавшаяся еще въ то время, когда большіе торговые города были единственной организованной силой, оборонявшей страну и руководившей ея экономическою жизнью. Въ тѣ времена они оружіемъ или мирными средствами завоевали свои городовые округа, волости. Въ Х в., когда городская старшина сидъла въ думъ князя, эти города продолжали руководить экономическою жизнью страны, но уже не правили м'єстными обществами, которыя были въ другихъ рукахъ. Въ XII вѣкѣ, когда они пріобрѣтають прежнее правительственное вліяніе на м'єстныя общества, на свои волости, ихъ «старцы» уже не сидятъ въ думѣ князя повидимому нигдъ кромъ Новгорода; но тогда эти города уже переставали руководить и хозяйственными оборотами страны. Въ думъ князя остаются одни его бояре. Когда волостные города съ успѣхомъ оспаривали у нихъ правительственное вліяніе на мъстныя общества, классь, верхнимъ слоемъ котораго было боярство, оставался руководящей оборонительною силой страны и начиналъ овладевать народнымъ трудомъ; онъ становился классомъ привидегированныхъ землевдадёльцевъ въ то время, когда внёшняя торговля переставала быть главною силой въ народномъ хозяйствъ. Въ Новгородъ и Псковъ удъльныхъ въковъ мъстнымъ управленіемъ руководила дума господъ, которую составляли члены містнаго боярства, образовавшагося изъ древней городской старшины. Политически этотъ правительственный боярскій сов'ять вполні завис'яль оть народной

массы, собправшейся на въчъ. Но покорное повидимому орудіе въчевой площади, боярство вольныхъ городовъ правило мъстнымъ рынкомъ, посредствомъ своихъ капиталовъ руководило трудомъ той самой массы, передъ которой отвъчало по дъламъ управленія на вічь. Въ княжестві удільнаго времени князь правилъ съ совътомъ бояръ, которые были собственно его вольнонаемные дворцовые прикащики. Бродячіе люди, разбивавшіеся по удёламъ, они не составляли правительственнаго класса, долго не могли сомкнуться ни въ какой плотный классъ. Но дъйствуя при князьяхъ одинокими лицами, случайными слугами, они рано стали забирать въ свои руки главную силу въ народномъ хозяйстви тихъ виковъ, земельную собственность, и это помогло имъ потомъ сомкнуться въ цёльный усидчивый классь и стать правительственною силой. Такой классь сложился въ Москвъ; въ него вошли не только удъльные бояре, но и сами удёльные князья. Какъ и прежде, онъ владёлъ обществомъ не по праву завоеванія и не въ силу закона; но онъ держаль въ рукахъ огромную массу земледвльческаго населенія и труда.

Такъ видимъ, что въ составѣ высшаго правительственнаго учрежденія, какимъ была боярская дума, отражались не классы, владъвние обществомъ силой оружія или въ силу права, а классы или только элементы еще неготовыхъ классовъ, которые и внъ думы держали въ своихъ рукахъ нити народнаго труда въ извъстное время. Это явленіе, можеть быть, не принадлежащее исключительно нашей исторіи, въ ней повторяется съ правильностію, какая только допускается историческою жизнью. И въ XVI въкъ думу составлялъ классъ, который былъ на дълъ политической силой, не будучи властью, права которой были бы пріобрѣтены оружіемъ или ограждены закономъ; но правя обществомъ, онъ въ то же время владълъ народнымъ трудомъ не въ качествъ правителей, а въ качествъ крупныхъ привилегированныхъ землевладъльцевъ. Съ половины этого въка въ народномъ хозяйствъ обнаружился кризисъ, который при содъйствіи другихъ обстоятельствъ подготовилъ совершенно обратное явленіе. Народный трудъ уходиль изъ боярскихъ рукъ, приходиль въ

такое состояніе, что его невозможно было захватить не только законодательной, но и вооруженною рукой. Въ Смутное время и въ продолжение многихъ дътъ послъ него, когда боярская дума стала наконецъ учрежденіемъ, правящимъ въ силу права, договора, боярство менже чжмъ когда-либо вдадждо народнымъ трудомъ. Продолжительными усиліями, частными вотчинными и общими законодательными мърами боярство старалось поймать вырывавшіяся изъ его рукъ нити народнаго труда. Въ половинъ XVII въка дума опять стада тъмъ, чъмъ была она до исключительныхъ обстоятельствъ начала этого стольтія: ея недавнія политическія обезпеченія утратили силу; договоръ не былъ возобновленъ по смерти царя Михаила, и дума продолжала править по давнему обычаю. Но въ то же время Уложение царя Алексвя окончательно узаконило поземельное прикрвпленіе крестьянъ, статьи о которомъ встрвчаемъ и въ договорв Салтыкова, и въ договорѣ московскихъ бояръ 1610 года. Правда, тогда же отмѣнено было право дичнаго закладничества; но думные и служилые люди отвътили на это небезуспъшною работой уравненія прикръпленныхъ къ земль крестьянъ съ лично кръпостными холопями вопреки закону. Однако экономическій кризисъ оказалъ сильное дъйствіе на боярскія и служилыя состоянія, уронивъ одни и поднявъ другія. По самому свойству достигнутаго въ селъ обезпеченія своихъ питересовъ боярство должно было подълиться его плодами съ другими слоями служилаго класса. Среднее дворянство выступаеть успѣшнымъ его соперникомъ на этомъ поприідѣ, какимъ въ XVI вѣкѣ быль монастырь, а торжествовавшій принципь «великь и маль живеть государевымъ жалованьемъ» помогъ этому слою успѣшно соперничать съ боярствомъ и въ высшемъ управленіи. Въ XVII в. люди средняго дворянства бойко идуть вверхъ, отбивая у старыхъ родовитыхъ фамидій и чины, и пом'єстья, и думу государеву. Иностранецъ по дорогѣ къ Москвѣ встрѣчалъ князей, которыхъ по бѣдности обстановки не могъ отличить отъ крестьянъ, а люди. не принаддежавшіе ни къ княжескимъ, ин къ старымъ боярскимъ родамъ, пріобрѣтали тысячи крестьянъ. Эти экономическія превратности ускорили генеалогическое раз-

рушеніе прежняго правительственнаго класса, пачавшееся съ конца XVI вѣка, а совокупнымъ дѣйствіемъ обоихъ этихъ процессовъ довершено было и его политическое разрушение. Цёлые віка боярство работало въ низу общества надъ обезпеченіемъ своего экономическаго положенія; все это время, за псключеніемъ какихъ-нибудь 40 лѣтъ, его политическое положеніе на верху оставалось неупроченнымъ, держалось на одномъ обычав. Въ XVII ввкв, когда оно послв потрясеній достигло уже значительныхъ усивховъ въ своей экономической работв, оно исчезало какъ политическая власть, теряясь въ обществъ при новомъ складъ понятій и классовъ, растворяясь въ служилой дворянской массъ. Отмъна мъстничества въ 1682 году отмѣтила довольно точно историческій часъ смерти его, какъ правительственнаго класса, и политическую отходную прочиталъ надъ нимъ, какъ и подобало по заведенному чину московской правительственной жизни, выслужившійся дьякъ. Въ 1687 году Шакловитый уговариваль стрѣльцовъ просить царевну Софью вънчаться на царство, увъряя, что препятствій не будеть. «А патріархъ и бояре?» возразили стрѣльцы.—«Натріарха смѣнить можно», отвѣчалъ Шакловитый, «а бояре—что такое бояре? это зяблое, палое дерево».

## Глава ХХ.

Боярская дума XVI—XVII в. состояла изт старшихт членовт боярских фамилій и изт выслужившихся приказных дъльцовт.

Попытаемся изобразить устройство и дѣлопроизводство думы XVI—XVII в., когда то и другое можно считать достаточно установившимся. Начнемъ съ соціальнаго или, говоря точиѣе, генеалогическаго ея состава.

И въ XVII в. численное преобладаніе въ думѣ оставалось за членами родовитыхъ фамилій, хотя многія изъ этихъ фамилій, если не большинство, были младшія вѣтви тѣхъ, которыя господствовали въ боярскомъ совѣтѣ XVI в. Не смотря

на то, что ряды родословной знати страшно поръдъли ко времени воцаренія новой династіи, что многіе большіе роды «безъ остатку миновались», генеалогическій составъ думы быль очень изм'єнчивъ попрежнему. Просматривая погодные списки ея членовъ, видимъ, что она никогда не соединяла въ себъ представителей всъхъ наличныхъ фамилій боярства. Нъкоторыя фамиліи то наполняють совьть своими членами, то исчезають изъ него совсѣмъ, уступая мѣсто другимъ, то появляются снова. По списку 1627 г. не находимъ въ думѣ между ея 25 боярами и окольничими никого изъ князей Голицыныхъ; Куракиныхъ, Воротынскихъ, Пронскихъ, Хованскихъ, Прозоровскихъ, Репниныхъ, никого изъ Салтыковыхъ, Плещеевыхъ, Волынскихъ, Колычовыхъ. Беремъ списокъ 1668 г. и встръчаемъ въ немъ въ званіи бояръ или окольничихъ двоихъ Репниныхъ, двоихъ Куракиныхъ, по одному изъ Пронскихъ, Прозоровскихъ, Хованскихъ и Голицыныхъ, троихъ Салтыковыхъ, двоихъ Волынскихъ. Зато теперь не было въ думъ никого изъ-Морозовыхъ, Шеиныхъ, Головиныхъ, изъ князей Сицкихъ п Мезецкихъ, которые присутствовали тамъ въ 1627 году\*). Эта измѣнчивость состава происходила отъ порядка назначенія членовъ въ думу. Думный чинъ жаловали, «думу сказывали» по усмотрѣнію государя, обыкновенно словесно, государевымъ именемъ: письменные «привилеп», пменные рескрипты на думные чины давались только въ Смутное время, когда чины раздавалъ польскій король Спгизмундъ. Но московскій государь въ своихъ назначеніяхъ сообразовался съ мѣстническими отношеніями боярства. Чинъ самъ по себѣ ничего не значилъ въ мѣстническомъ счетъ, и какой-нибудь Колычовъ, попавъ въ окольничіе, не дізался родовитье стольника кн. Одоевскаго. Но не давая знатности, чинъ давалъ власть, и неловко было назначить въ окольниче сына или племянника, когда отецъ или родной дядя значился въ спискъ стольниковъ. Вслъдствіе этого въ думъ обыкновенно сидълн только тъ члены знатныхъ

<sup>\*)</sup> Боярская книга 135 г. въ Моск. Архивѣ мин. юстиціи, № 1. Боярск. книга 176 г. тамъ же, № 6.

фамилій, которымъ въ данное время принадлежало мъстническое старшинство среди ихъ родичей. Сличая списки людей высшихъ чиновъ съ родословными росписями, видимъ, что чаще всего знатные сыновья и племянники держались въ стольникахъ и дворянахъ московскихъ, пока отцы и дяди сидъли въ окольничихъ или боярахъ; по мъръ того, какъ старшіе выбывали изъ думы, младшіе приходили на ихъ м'єста, слідуя порядку старшинства. Но для вступленія въ думу требовался приличный возрасть: по большинству своихъ членовъ она была совътомъ старцевъ, сенатомъ въ буквальномъ смыслѣ этого слова. Поэтому фамиліи, въ которыхъ старшіе не достигали этого возраста, «не поспѣвали» въ думу, тѣ фамиліи не имѣли въ ней представителей или представлялись тамъ однимъ лицомъ: нольвуясь выраженіемъ коммиссіи, предложившей въ 1682 г. отмънить мъстничество, сдучалось, что изъ иныхъ родовъ въ думные чины никого не было написано, «потому что за малыми льтами въ тъ чины они не приказаны». Бывало, по нъскольку Шереметевыхъ одновременно сидъло въ думъ. Но послъ Смутнаго времени тамъ много лътъ оставался изъ нихъ одинъ Өедоръ Ивановичъ, пока старшіе другихъ в'ятвей рода посп'явали въ думу, служа въ чинъ дворянъ московскихъ. Въ 1634 г. сказано было боярство старшему двоюродному племяннику Өедора Ивану Петровичу, въ 1641 г. среднему Василію Петровичу и наконецъ въ 1645 г. младшему Борису Петровичу. По отдъльнымъ случаямъ можно убъдиться, съ какою строгостью даже въ XVII в. назначение въ думу согдасовалось съ мъстническимъ отечествомъ; можно уловить и нѣкоторыя правила этого аристократическаго подбора ея членовъ. Въ 1627 г. служило въ высшихъ чинахъ восемь человъкъ изъ фамиліи Головиныхъ. То были представители четырехъ покольній потомства, шедшаго отъ окольничаго временъ Грознаго П. П. Головина. Высчитавъ по правиламъ мъстнической ариеметики ихъ отношение къ общему предку, находимъ, что ближе всъхъ къ нему стояли двое, младшій сынъ его Петръ Петровичь и одинъ изъ старшихъ внуковъ Семенъ Васильевичъ: первый, какъ седьмой сынъ, занималъ 10-е мъсто отъ отца, а второй 8-е мъсто отъ

дъда, т. е. былъ двумя мъстами выше своего дяди Петра. По списку 1627 г. эти старшіе представители фамиліи и сидѣли въ думъ боярами. Остальные пятеро стояли отъ общаго предка ниже десятаго мъста; только другой племянникъ Петра Петровича Иванъ Никитичъ занималъ одинаковое съ нимъ мъсто, былъ своему дядъ «въ версту». Но будучи сверстникомъ Петра по родословному мъсту, Иванъ считался моложе его по родословному колѣну, какъ племянникъ. Старшинство опредѣлялось не простою цифрой мъстъ, но съ участіемъ нъкоторыхъ коэффиціентовъ. По списку того же 1627 г. въ высшихъ чинахъ встрѣчаемъ 12 князей Долгорукихъ. Изъ нихъ 10 человѣкъ принадлежали къ двумъ смежнымъ родословнымъ поколеніямъ: старшее составляли 4 брата двоюродные или четвероюродные; 6 человъкъ младшаго поколънія доводились старшимъ племянниками родными, двоюродными или четвероюродными. Изъ этихъ дядей трое стояли на 16-мъ мъстъ отъ ближайшаго предка или ниже и одинъ на 15-мъ. Этотъ старшій на одно мъсто дядя бояринъ кн. Владиміръ Тимовеевичъ и былъ единственнымъ представителемъ фамиліи въ думѣ 1627 года; остальные братья, какъ и племянники, оставались въ стольникахъ пли дворянахъ московскихъ. Но въ томъ же спискъ значится еще дворяниномъ московскимъ кн. Ив. Мих. Долгорукій, которому по родословной росписи бояринъ Владиміръ Тимовеевичъ доводился внукомъ, такъ какъ прямой дедъ этого боярина былъ двоюроднымъ братомъ кн. Ивана Михайловича. Такой случай объясняется темъ, что отецъ этого князя Ивана быль седьмымо и последнимъ сыномъ у того отца, у котораго прадедъ боярина Владиміра быль третьимь. Потому дідь оказался всего однимъ мъстомъ выше своего боковаго внука, тогда какъ прямой внукъ могъ сидъть не выше седьмого мъста отъ дъда по тому правилу мъстническаго счета, что старшій сынъ отъ отца четвертое мъсто. Притомъ, очевидно, вся эта линія седьмого сына рано захудала: никто изъ нея не бывалъ въ думныхъ чинахъ, и быть въ думѣ стало ей не по отечеству. Бдагодаря разнымъ коэффиціентамъ, какіе вводились въ мъстническій счеть, младшія в'ятви фамилій нер'ядко становились

выше старшихъ. Следствія этого процесса захуданія старшихъ наглядно обнаруживаются въ служебномъ положенін Бутурлиныхъ по списку 1627 г. Тогда служило въ высшихъ чинахъ болье 20 членовъ этой старой боярской фамиліи. Всь они шли отъ И. И. Бутурдина, боярина начада XV в. Изъ нихъ только Ө. Л. Бутурлинъ сидълъ въ думъ окольничимъ въ 1627 г. Онъ занималъ 25-е мъсто отъ общаго предка. Многіе его родичи, даже доводившіеся ему далекими племянниками, стояли ближе на одно, на два и на три мъста, потому что О. Л. Бутурлинъ принадлежалъ къ линіи младшаго изъ сыновей древняго боярина И. И. Бутурлина. Но уже съ начала XVI в. почти только члены этой линін дослуживались до думныхъ чиновъ: дума стала ея отечеством, когда другія линіи пришли «въ закоснѣніе». Старшій представитель этой линіп и сидѣлъ въ думѣ 1627 г. Это не значитъ, что при каждомъ назначении въ думу производились мелочныя генеалогическія разысканія, какія должны дѣлать мы, чтобы понять ея составъ. Тогда очередной старшій представитель боярской фамиліи самъ собою становидся впереди, выдвигаемый всёмъ строемъ державшихся на мъстничествъ служебныхъ отношеній лицъ и фамилій.

По разсказу Котошихина и по книгамъ Разряднаго приказа можно представить себѣ обычную служебную карьеру родовитаго человѣка XVII в. Лѣтъ десяти его беруть во дворецъ: онъ стольничаетъ у царицы. Достигнувъ 15 лѣтъ, «недоросль» становится служилымъ «новикомъ». Его беруть съ царицыной половины и опредаляють «въ царскій чинъ» или штать, назначають или въ стольники, или въ спальники къ царю спать у него «въ комнатъ», разувать и раздъвать его. Камеръ-пажъ государыни превращается въ камеръ-пажа государя. Эта служба въ государевой комнать на весь въкъ даетъ ему почетное званіе ближиято или комнатнато челов'єта. Изъ спальниковъ его жалують, смотря по степени его знатности, въ дворяне московскіе или стольники. Людей неважныхъ фамилій возводили изъ званія московскихъ дворянъ въ стольники. Но для большой знати стольшичество еще сохраняло значеніе придворной должности или временнаго придворнаго порученія

и не было выше сословнаго званія дворянина московскаго. Потому нер'ядко бывало, что старшій брать служиль дворяниномъ московскимъ, когда младшій числился стольникомъ, или отецъ значился въ спискъ дворянъ, когда его дъти были уже стольниками; наконецъ иногда дворяниномъ писался человъкъ, бывшій прежде стольникомъ. Стольникъ или дворянинъ московскій—штабъ-офицеръ или капитанъ гвардіи и исполняеть разнообразныя порученія правительства, дипломатическія, военныя и административныя. Онъ посыдается посломъ въ иноземное государство, приставствуеть у иноземнаго посольства въ Москвъ, командуетъ провинціальными дворянами въ армейскихъ полкахъ въ качествъ полковника или сотеннаго головы, ротнаго офицера, управдяеть какимъ-нибудь второстепеннымъ приказомъ въ Москвъ, воеводствуетъ по городамъ, назначается въ писцы для поземельной описи областей, командируется «для сыскныхъ дълъ» производить какое-либо дознаніе: словомъ, онъ на посылкахъ «для всякихъ дѣлъ». Когда во дворцѣ аудіенція, пріемъ или отпускъ иноземныхъ пословъ, его съ тремя товарищами наряжають въ казенное бѣлое камчатное на горностаяхъ платье, надъвають на него высокую бълую шапку, дають въ руки серебряный топорикъ и ставятъ подлъ престола. Если назначенный стоять въ числъ этихъ рындг онъ заупрямится, станеть говорить, что ему по его отечеству съ такими товарищами «быть невмъстно», и откажется надъть мундиръ рынды, на ослушникѣ по царскому приказанію издеруть все платье, въ которомъ онъ прівхаль во дворець, сплой облекуть его въ парадный костюмъ и поставять подлѣ царя, а по окончаніи пріема раздінуть и высікуть въ Разряді или передъ царскимъ окномъ «при всёхъ людяхъ», приговаривая: «не ослушивайся царскаго приказу». Наконецъ лътъ черезъ 30, пногда болъе. пногда мен'ве, родовитому стольнику или дворянину московскому «думу сказывали», жаловали чинъ окольничаго или прямо боярина, смотря по степени его родовитости \*). Такова

<sup>\*)</sup> Котошихинъ (стр. 19) приводить неполный списокъ фамилій того и другого разряда; насчитывая 16 родовъ въ первомъ и 15 во

была школа, сообщавшая политическую выправку древнерусскому государственному совътнику изъ «природнаго» боярства. Съ дътства онъ вращался во дворцъ на глазахъ у государя, узнавалъ всъ дворцовые покои, жилые и пріемные, «комнаты» и «палаты», узнавалъ людей, порядки и самъ становился всъмъ извъстенъ. Исполняя разнообразныя порученія правительства, онъ близко знакомился съ правительственнымъ механизмомъ и управляемымъ обществомъ, съ пріемами управленія. Въ думу вступалъ онъ «думцемъ и правителемъ», которому, по выраженію боярина М. Г. Салтыкова, «московскіе обычаи были старовъдомы», съ большимъ павыкомъ «во всякихъ дълахъ». Этотъ навыкъ замънялъ ему умъ, талантъ, размышленіе, тъ качества, недостаткомъ которыхъ вообще страдаютъ классы, долго пользовавшіеся властью.

Но если боярская знать и въ XVII в. продолжала довольствоваться этимъ правительственнымъ навыкомъ, то новыя задачи правительства все настойчивъе возбуждали потребность въ государственныхъ людяхъ съ умомъ, талантомъ и наклонностью къ размышленію. Уже при Котошихинъ жаловались на то, что царь многихъ возводитъ въ бояре «не по разуму ихъ, но по великой породъ, и многіе изъ нихъ грамотъ не ученые и не студерованные». Иного великороднаго человъка уже «всякъ дуракомъ называлъ», какъ говорилъ въ 1658 г. царь Алексъй одному изъ такихъ людей, кн. И. А. Хованскому, и нужно было царской милостію и взысканіемъ поддерживать

второмъ. Боярскія книги XVII в. не вполнѣ подтверждаютъ его показаніе. Салтыковыхъ, князей Прозоровскихъ, Черкасскихъ и Хилковыхъ онъ помѣщаетъ въ первой статьѣ родовъ, которые въ окольничихъ не бываютъ, вступая въ думу прямо боярами. Но до Котошихина и послѣ него извѣстно нѣсколько лицъ этихъ фамилій въ чинѣ окольничихъ. Напротивъ изъ фамилій, которыя Котошихинъ отнесъ ко второму разряду, князья Куракины обыкновенно вступали въ думу прямо боярами, минуя окольничество, а князья Долгорукіе вступали туда и окольничими, и прямо боярами. Котошихинъ, всегда точный и добросовѣстный въ своихъ показаніяхъ, нерѣдко принималъ случайныя явленія своего времени за постоянныя нормы. Боярск. книги въ Моск. Архивѣ мин. юст. №№ 1, 4 и 6. Дворц. Разр. IV, 212. Др. Росс. Вивл. ч. ХХ.

ихъ правительственный авторитеть въ обществъ. Подъ вліяніемъ этой государственной потребности въ XVII в. съ каждымъ десятильтіемь все усиливался начавшійся ранье притокь въ думу дъльцовъ съ иной, не боярской подготовкой къ дъламъ. Они проникали туда преимущественно черезъ два въдомства. финансовое и дипломатическое. Здёсь съ особенной силой чувствовалась нужда въ дъльцахъ новаго характера, которые были бы вооружены не однимъ навыкомъ, но и знаніемъ, изобрѣтательностью и сообразительностью, тѣмъ. что люди XVII в. называли «промысломъ» и «разсмотрѣніемъ». Уже въ XVI в. появляется цёлый рядъ такихъ мастеровъ казеннаго и посольскаго дёла, «промышленниковъ», какъ называлъ такихъ дёльцовъ въ XVII в. самый блестящій изъ нихъ А. Л. Ординъ-Нащокинъ. Это были либо прівзжіе греки, либо захудалые потомки бояръ удъльнаго времени, либо дьяки очень скромнаго служилаго и даже неслужилаго происхожденія. Не великіе отечествомъ, они становились велики службой. Н'ькоторые изъ нихъ, напримъръ грекъ Ю. Д. Малый Траханіотовъ съ сыномъ и Ө. И. Сукинъ, достигали боярства. Но обыкновенно служебное поприще этихъ неродовитыхъ московскихъ финансистовъ и дипломатовъ завершалось думнымъ дьячествомъ или думнымъ дворянствомъ. Къ началу XVII в. въ Москвъ стали уже привыкать видъть худородныхъ людей на должностяхъ по финансовому управленію или въ званіи государственныхъ секретарей. Большіе бояре очень сердились, когда по приказу короля Спгизмунда къ нимъ въ думу вступилъ въ 1610 г. думный дворянинъ и товарищъ казначея Ө. Андроновъ, бывшій торговый мужикъ-кожевникъ, жаловались, что это была имъ всемъ боярамъ смерть. Но тогда же говорили въ Москвъ. что и при прежнихъ государяхъ «такіе у такихъ дѣлъ» бывали \*). По следамъ Сукиныхъ шли знаменитые въ свое время

<sup>\*)</sup> Акты Зап. Росс. IV, 495. Сукины или Суковы совсёмъ не родовитая фамилія: это мелкія дёти боярскія, которыя съ конца XV в. служать дьяками, печатниками, чиновниками по финансовому управленію и иногда дослуживаются до думнаго дворянства. Самъ бояринъ Ө. И. Сукинъ долго служилъ казначеемъ. Сб. Р. Ист. Общ. XXXV,

дипломаты А. и В. Щелкаловы. Дъти незначительнаго дворцоваго дьяка, они оба дослужились до званія «ближнихъ дьяковъ большихъ». Первый былъ думнымъ посольскимъ дьякомъ и казначеемъ, а В. Щелкаловъ изъ печатниковъ и думныхъ посольскихъ дьяковъ былъ даже произведенъ при первомъ самозванцѣ въ окольничіе, чего, можетъ быть, не бывало прежде. Смутное время выдвинуло много «самыхъ худыхъ людей, торговыхъ мужиковъ и молодыхъ дътишекъ боярскихъ», которымъ случайные цари и искатели царства подавали окольничество, казначейство или думное дьячество, какъ говорили потомъ большіе московскіе бояре. Нікоторые изъ этихъ правительственныхъ «новиковъ» удержались на видныхъ мъстахъ и по возстановленіи порядка. Польскіе коммиссары въ 1615 г. имѣли нѣкоторое основаніе писать московскимъ боярамъ, что теперь по грѣхамъ на Москвѣ простые мужики, поповскіе дѣти и мясники негодные мимо многихъ княжескихъ и боярскихъ родовъ не попригожу къ великимъ государственнымъ и земскимъ и посольскимъ дъламъ припускаются. При царяхъ новой династіи такіе новики еще сміль вторгаются въ думу въ званіи думныхъ дворянъ или дьяковъ и всего чаще тіми же путями, финансовымъ и дипломатическимъ. Для знаменитаго Кузьмы Минина, пожалованнаго изъ купцовъ въ думные дворяне, боярское правительство царя Михаила нашло должность казначея наиболъе подходящей по его происхожденію. Во второй половинь выка вы думу проходить довольно длинный рядъ людей изъ высшаго купечества, изъ московскаго и провинціальнаго дворянства, служа думными дьяками и въ большинствъ дослуживаясь до думнаго дворянства. Таковы

<sup>123, 164</sup> и 340. П. С. Р. Лѣт. IV, 308. А. Ист. I, 211. Разр. кн. въ Моск. Арх. мин. ин. дѣлъ, № 99/131, л. 204. Боярск. кн. тамъ же, № 2, л. 429. Собр. гос. гр. и дог. I, № 192. Король произвелъ купца гостинной сотни Андронова въ казначен въ 1610 г. Но уже въ 1608 г., при царѣ В. Шуйскомъ, Андроновъ былъ печатникомъ и думнымъ дъякомъ Посольскаго приказа. Др. Р. Вивл. ХХ, 365. Значитъ, появленіе его въ думѣ вовсе не было таки необычайнымъ актомъ королевскаго произвола, какъ это казалось послѣ большимъ боярамъ.

были Ө. Лихачовъ, Л. Лопухинъ изъ московскихъ дворяпъ, Л. Голосовъ изъ углицкихъ дворянъ, С. Заборовскій изъ бъжецкихъ дворянъ, отецъ и сынъ Кириловы изъ московскихъ гостей и многіе другіе. Нікоторые, какъ Ив. Гавреневъ и Ө. Елизаровъ, возвышались до окольничества, а Заборовскій даже кончилъ свою службу въ чинъ боярина. Въ то же время рядъ провинціальныхъ и московскихъ дворянъ проникаетъ въ думу, минуя дьячество, исполняя дипломатическія порученія, служа по финансовому въдомству въ приказахъ Большой Казны, Большаго Прихода и т. п. Таковы были Прончищевы, Нарбековъ, новгородскій увздный дворянинъ Дубровскій, Баклановскій, Матюшкины, Аничковы и др. Со второй половины царствованія Алексія въ боярской книгі любаго года эти люди стоятъ сплошной стѣной въ перечняхъ думныхъ дьяковъ и дворянъ, неръдко мелькають и выше. Ихъ ряды завершаются громкими именами канцлеровъ Ордина-Нащокина и Матвъева. Первый происходиль изъ увзднаго псковскаго дворянства; второй быль сынь простаго дьяка, служившаго въ Казанскомъ Дворцъ при царъ Миханлъ, и долго занималъ неважную должность «полковника и головы стрѣлецкаго». Оба вступили въ боярскій совѣтъ думными дворянами и оба вышли изъ него боярами. Въ XVII в. чинъ уже совершенно отрывается отъ отечества: въ одномъ приговоръ 1693 г. сами бояре признали, что «въ милости великихъ государей жалованы бываютъ въ чести (чины) не по родамъ». Такъ еще до Петра, задолго до его табели о рангахъ, отдълившей должности военныя отъ гражданскихъ, въ московской приказной администраціи обозначилась сфера, которую можно назвать тогдашней штатской службой. Здёсь требовалась особая дёловая подготовка, особый навыкъ, но не требовалось знатности, родословнаго отечества. Правительство старалось заохотить неродовитые таланты къ такой службъ, даже иногда насильно выводило ихъ на эту дорогу. Извъстный ревнитель просвъщенія при царъ Алексьъ Ө. М. Ртицевъ въ 1650 г. заставилъ одного неважнаго молодаго дворянина Лучку Голосова учиться латинскому языку у вызванныхъ изъ Кіева ученыхъ мопаховъ, надіясь, что со

временемъ изъ него выйдетъ полезный дѣлецъ по министерству иностранныхъ дѣлъ, гдѣ въ то время требовались образованные люди. Съ больщою нравственною тревогой принимался Голосовъ за датынь въ угоду сильному покровителю. Въ задушевныхъ бесъдахъ съ пріятелями онъ признавался, что учиться у кіевскихъ старцевъ не хочетъ, старцы они недобрые, добра онъ въ нихъ не позналъ и добраго ученья у нихъ нѣтъ; въ датинскомъ языкъ многія ереси есть, и «кто по датыни ни учился, тоть съ праваго пути совратился». Лучка пошель по дорогъ своего отца, служившаго дьякомъ въ подчиненной Посольскому приказу Нижегородской Четверти, и нѣсколько льть спусти является уже Лукьяномъ Тимовеевичемъ Голосовымъ, товарищемъ боярина А. Л. Ордина-Нащокина, думнымъ дьякомъ Посольскаго приказа, а потомъ и думнымъ дворяниномъ; дъти его служили уже въ стольникахъ. Провинціальное дворянство въ XVII в. добивалось дьяческихъ мѣстъ въ московскихъ приказахъ, какъ видно изъ просьбъ объ этомъ, поданныхъ королю Сигизмунду въ Смутное время. Но московскіе дворяне брезговали еще этой карьерой. Лопухины издавна служили «выборными» городовыми дворянами, т. е. принадлежали къ высшему слою провинціальнаго дворянства, служившему переходной ступенью къ столичному, къ службъ «по московскому списку». Ларіонъ Лопухинъ лѣть сорокъ служилъ въ низшемъ изъ столичныхъ чиновъ, въ званіи жильща и потомъ въ чинъ московскаго дворянина. Его назначили дьякомъ въ Казанскій Дворецъ. Обидівшись просьбой гостей въ 1649 г. написать ихъ въ Уложеніи выше дьяковъ, Лопухинъ билъ челомъ, чтобы его или написали въ Уложеніи особой отъ дьяковъ статьей, или совсёмъ отставили отъ дьячества. Государь пожаловаль, вельль ему впередь того, что онь въ дьякахъ, въ безчестье и въ упрекъ передъ его братіей дворянами не ставить, «потому что онъ взять изъ дворянъ во дьяки по государеву имянному указу, а не его хотыньемъ». Но этого приказнаго дѣльца скоро встрѣчаемъ невольнаго дьякомъ въ Казанскомъ, потомъ даже въ Посольскомъ приказъ и наконецъ думнымъ дворяниномъ и вторымъ начальникомъ

того же Казанскаго Дворца, гдѣ онъ начадъ свою дьяческую службу съ такой неохотой и съ такой сословной стыдливостью передъ своей дворянской братіей.

Успъхамъ худородныхъ дъльцовъ много помогло положение московскаго боярства въ XVII в. Курбскій не совсёмъ былъ правъ, когда писалъ, что послѣ ужасовъ опричнины у Грознаго остались оть стараго боярства только «калики». Но такое замѣчаніе вполит идеть къ московской знати съ половины XVII в. То были жалкіе остатки «стародавныхъ честныхъ родовъ», какъ выражался царь Алексвй. Подъ руками у этого царя быль разбитый классь со спутавшимися политическими понятіями, съ разорваннымъ правительственнымъ преданіемъ. Онъ падалъ генеалогически и даже экономически. У царя Алексъя не оставалось старыхъ бояръ родовитъе князей Одоевскихъ; а онъ п Одоевскимъ писалъ, пославъ, что было нужно, на выносъ п погребеніе одного изъ нихъ: «впрямь узналъ и провъдалъ я про васъ, что опричь Бога на небеси, а на земли опричь меня никого у васъ нътъ». Въ боярскихъ спискахъ можно найти красноръчивыя отмътки въ этомъ смысль. Думные и даже простые дьяки получали пом'єстные оклады по 900 и по 1000 четей (1350—1500 десятинь въ трехъ поляхъ), а при именахъ комнатныхъ стольниковъ князей М. Ю. Долгорукаго и П. И. Прозоровскаго, которые потомъ стали боярами, списокъ 1670 г. замічаеть: «помістій и вотчинь ніть». Этоть упадокъ старой знати наглядно отразился на генеалогическомъ составъ думы при новой династін. По списку 1668 г. изъ 62 бояръ, окольничихъ и думныхъ дворянъ можно насчитать не болье 28 имень старыхь боярскихь фамилій, бывавшихь въ думѣ при прежней династіи, а въ 1705 г. находимъ всего 17 членовъ думы съ такими фамиліями среди 52 бояръ, окольничихъ и думныхъ дворянъ. Этимъ объясняется поступокъ П. П. Головина въ 1651 г. Его пожаловали въ окольничіе, а онъ отказался отъ этой чести, объявивъ, что предки его окольничими не бывали и что окольничихъ ивтъ «въ его пору», т. е. равныхъ ему по отечеству, а всѣ его ниже, моложе. Первое было совсѣмъ неправда, но второе не было лишено основанія: Головину обидно было сидѣть среди окольничихъ того времени. Дума приговорила было за дерзость бить его кнутомъ и сослать въ Сибирь; но государь велѣлъ только посадить его сутокъ на двое въ тюрьму, оставивъ въ прежнемъ чинѣ, а черезъ годъ простилъ, пожаловалъ въ окольничіе съ выговоромъ \*).

## Глава XXI.

Думные люди были управители центральных приказовъ или исполнители особых порученій по центральной и областной администраціи.

Разсмотримъ теперь административный составъ думы.

Тосударь совътовался съ боярами по дъламъ законодательства и управленія. Но эти бояре не были только совътниками государя. У нихъ было много дъла и внъ государственнаго совъта. Вмъстъ съ государемъ они не только законодательствовали, но и правили обществомъ, не только опредъляли общественныя отношенія, но и непосредственно на самыхъ мъстахъ наблюдали за дъйствіемъ своихъ опредъленій. Словомъ, московскіе государственные совътники не только руководили всъмъ правительственнымъ механизмомъ государства, но и были главными его колесами. Потому думный человъкъ дъйствовалъ всюду, на самыхъ разнообразныхъ путяхъ государственнаго управленія, какъ и въ ходъ церковной жизни, въ центръ, какъ и въ провинціи, въ гражданской администраціи и во главъ полковъ. Отсюда же происходила и чрезвычайная измънчивость, разнообразіе дъятельности думнаго человъка.

<sup>\*)</sup> Соловьева, Ист. Россіи, ІХ, 68. Акты З. Росс. IV, 401 и 406. Дворц. Разр. III, 113. Боярск. книга № 6 въ Моск. Арх. мин. юстиціи. Боярск. списокъ 1670 г. № 6 тамъ же. Приказн. дѣла Моск. Арх. мин. ин. дѣлъ 1650 г. № 31. Иванова, Опис. Разрядн. Архива, стр. 345. Сказ. кн. Курбскаго, 234. Статья о приказахъ въ Др. Росс. Вивл. ХХ, 277—421. Акты Ист. IV, №№ 20 и 63. Родъ Голосовыхъ въ рукописной Родословной Иванова. П. С. З. №№ 390, 1460, 61 и 62.

Окольничаго или думпаго дворянина, управлявшаго Ямскимъ приказомъ, посылали воеводствовать куда-нибудь на Вятку, а черезъ годъ или даже меньше вызывали съ Вятки въ Москву, чтобы послать командовать полкомъ въ Съвскъ или Путивлъ.

По свойству правительственной дъятельности во всемъ дичномъ составъ думы можно различить два элемента. Одинъ изъ нихъ отличался меньшей подвижностью сравнительно съ другимъ. Это были управители (судъи) центральныхъ приказовъ, которыхъ можно назвать министрами или директорами департаментовъ. Думнымъ людямъ поручали только важнъйшіе нзъ приказовъ: остальными завъдовали стольники, дворяне, простые дьяки. Въ приказахъ Тайныхъ Дѣлъ, Каменномъ, Холопьемъ, Счетномъ, въ нѣкоторыхъ дворцовыхъ, напримѣръ Хлъбномъ, Панафидномъ, въ Царской и Царицыной Мастерскихъ палатахъ, даже въ Конюшенномъ приказъ обыкновенно сидѣли въ XVII в. начальники, не имѣвшіе думныхъ чиновъ. Впрочемъ здѣсь не было постоянныхъ правилъ: судными приказами Московскимъ, Владимірскимъ и Дворцовымъ зав'єдовали то бояре, то стольники. При обычав назначать въ иные приказы къ главному судьв одного или двухъ товарищей изъ думныхъ же людей не достало бы членовъ думы для замъщенія всёхъ многочисленныхъ приказовъ. Притомъ въ XVII в., какъ извъстно, по мъръ размножения приказовъ старались сосредоточивать центральное управленіе, поручая одному лицу нъсколько приказовъ. При царъ Алексъъ тесть его бояринъ И. Д. Милославскій управляль пятью приказами, Иноземскимъ, Рейтарскимъ, Стрелецкимъ, Аптекарскимъ, Большой Казной; нъкоторое время къ нимъ былъ еще присоединенъ Казенный Дворъ. Точно такъ же начальникъ Посольскаго приказа Ординъ-Нащокинъ съ товарищами своими правилъ въ то же время Малороссійскимъ приказомъ и Четями Новгородской, Галицкой Владимірской. Впрочемъ и эти сочетанія измѣнялись въ разное время. Въ управленіи приказами господствовала та же подвижность, какой отличалась вся администрація Московскаго государства. Приказныя должности еще не вполнъ освободились оть характера случайныхъ, кратковременныхъ порученій, какой онѣ носили въ удѣльное время. Это можно замѣтить, слѣдя за служебнымъ движеніемъ приказныхъ дѣльцовъ, думныхъ и недумныхъ, за ихъ переходами изъ одного вѣдомства въ другое. Въ какихъ приказахъ не приходилось посидѣть на своемъ вѣку иному боярину или дьяку! Однако здѣсь больше, чѣмъ въ другихъ сферахъ московской администраціи, можно найти слѣдовъ нѣкотораго постоянства, устойчивости какъ въ XVI, такъ и въ XVII в. Нѣкоторые управители подолгу сидѣли въ однихъ учрежденіяхъ. Казначея Ө. И. Сукина встрѣчаемъ въ этой должности и въ 1547, и въ 1555 г. И. Д. Милославскій правилъ пятью названными приказами цѣлыхъ 17 лѣтъ (1651—1667).

Кром'ь приказнаго управленія у думныхъ людей было въ столицѣ много дѣлъ, для которыхъ не существовало постоянныхъ учрежденій. Отправленіе такихъ діль носило вполнів удъльный характеръ, и въ нихъ, можетъ быть, всего явственнве сказывался духъ старой московской администраціи, двятельной, хотя и не умъвшей выработать себъ твердыхъ формъ и постоянныхъ правилъ, старавшейся руководить не только политической, но и нравственной жизпью общества. Думныхъ людей наряжали идти «за кресты» по городу, когда бывали крестные ходы въ Москвъ, относить «ъства» съ царскаго стола къ патріарху въ изв'єстные торжественные дни. Когда государь въ Грановитой палатѣ скрѣплялъ клятвой заключенный съ иноземными послами договоръ, св. Евангеліе онъ самъ провожаль до съней, а проводить дальше до Благовъщенскаго собора назначаль бояръ и окольничихъ, человѣка три или четыре. Когда патріархъ на масляницу съ своимъ Освященнымъ соборомъ присутствовалъ на религіозно-назидательномъ зрѣлищь, «дъйствъ Страшнаго суда», а выхода государева къ тому дъйству не было, на представление посылалась по указу государя коммиссія, которая при царѣ Алексѣѣ составлялась, напримъръ, переводя старые административные термины на нынишніе, изъ министра почть, статсь-секретаря военнаго департамента государственнаго совъта (думнаго разряднаго дъяка) да изъ касимовскаго царевича татарскаго происхожденія Василія Араслановича. Все то были думные люди кромѣ послѣдняго. Когда государь выходилъ въ Успенскій или Благовѣщенскій соборъ, въ Чудовъ монастырь, даже къ Преображенію на своемъ дворѣ, онъ оставлялъ «въ верху» во дворцѣ одного боярина или двоихъ для поддержанія порядка. Когда государь «ходилъ въ походъ» изъ столицы въ подмосковныя села на охоту или въ монастыри на богомолье, даже только за Тверскіе ворота къ Страстному монастырю встрѣтить возвращавшуюся изъ польскаго плѣна полковую икону Божіей Матери, онъ также оставлялъ «на Москвѣ» коммиссію думныхъ людей, двоихъ или болѣе, для текущихъ дѣлъ высшаго управленія. Когда въ Москву пріѣзжало иноземное посольство, для переговоровъ съ нимъ, «въ отвѣтъ» назначались бояре съ думными дьяками.

Двѣ правительственныя сферы всего чаще отвлекали членовъ думы отъ пхъ думныхъ занятій. Это было воеводство городовое и полковое. Думнымъ людямъ поручалось управленіе важнъйшими областями и обыкновенно поручалось на короткое время. Иностранцамъ, напримъръ Маржерету, преувеличенно казалось даже, будто въ каждой области находится членъ думы для управленія и суда \*). Эта краткосрочность выражалась и въ административной терминологіи того времени: городовой воевода, военный губернаторъ области, «годовалъ» въ томъ или другомъ городъ. Въ разрядныхъ книгахъ велись погодныя росписи «воеводъ по городомъ», воеводскихъ назначеній, и по нимъ можно видъть, какъ часто смънялись областные управители. Городовой воевода нерѣдко превращался въ полковаго. Оборона границъ, особенно южныхъ и юговосточныхъ, татарскихъ, и въ промежуткъ между открытыми войнами чуть не ежегодно поднимала на ноги большую или меньшую массу ратныхъ людей, которые собирались въ полки, чтобы нѣсколько недёль постоять на рубежё въ ожиданіи непріятельскаго набъга. Командовать этими полками, какъ и ревизовать, «разбирать» или «смотрѣть» ратныхъ людей, присылались изъ столицы люди высшихъ чиновъ, преимущественно думныхъ. То и

<sup>\*)</sup> Устрялова, Сказанія современ. о Димитрін Самозванцъ, III, 35.

другое воеводство устанавливало постоянное и живое движеніе правительственнаго класса изъ столицы въ провинцію и обратно, и на этомъ движеніи держалась та московская политическая и административная централизація, въ дальнѣйшемъ развитіи которой XVIII вѣкъ при всѣхъ своихъ средствахъ и усиліяхъ сдѣлалъ очень мало успѣховъ, если только сдѣлалъ сколько-нибудь. Въ этомъ движеніи боярская дума, дѣйствуя съ помощію необильнаго, даже скуднаго сравнительно административнаго персонала, ей подчиненнаго, имѣла значеніе главнаго ткацкаго челнока, который на основѣ національныхъ, церковныхъ и географическихъ связей выводилъ рѣдкую и грубую, но крѣпкую и выносливую ткань государственнаго порядка, умѣвшую выдерживать общественныя потрясенія, какихъ не пришлось испытать XVII вѣку.

Благодаря разнымъ особымъ порученіямъ, какія возлагались на думныхъ людей, боярская дума, оставаясь совътомъ «всѣхъ бояръ», едва ли когда собиралась въ полномъ составѣ членовъ, сколько ихъ значилось по списку. Всегда были члены, отсутствовавшіе по службѣ. Разсматривая разрядныя росписи XVI в., можно замѣтить, что около половины думы дѣйствовало ежегодно вив столицы, гдв-нибудь воеводствовало. Въ 1531 г. было слишкомъ 40 бояръ и окольничихъ; изъ нихъ 20 находились въ отлучкъ, ходили въ походы полковыми воеводами, иные по нъскольку разъ въ разное время года. При этомъ не считаются члены думы, бывшіе въ тоть годъ управителями областей. Вслъдствіе этого обычныя ежедневныя засъданія думы составлялись изъ немногихъ сравнительно членовъ совъта. Въ 1566 г. членовъ думы считалось 59 кромѣ думныхъ дьяковъ; но въ приговорѣ думы, внесенномъ въ соборное опредѣленіе этого года о войнъ съ Польшей, обозначено всего 23 члена думы кромъ шести подписавшихся на актъ дьяковъ, о которыхъ трудно сказать, были ли всв они думные \*). По разрядамъ XVII в. можно довольно точно разсчитать, сколько думныхъ людей ежегодно занято было внѣ Москвы по областямъ

<sup>\*)</sup> Собр. гос. гр. и дог. І, етр. 547.

пли въ полкахъ и сколько сидъло въ столичныхъ приказахъ, Беремъ для этого боярскій списокъ и разряды 1668 сентябрьскаго года \*). Въ думъ считалось тогда 26 бояръ, 20 окольничихъ, 15 думныхъ дворянъ съ казначеемъ и 7 думныхъ дьяковъ съ печатникомъ. Изъ этихъ 68 государственныхъ совътниковъ въ первую половину года сидъло въ 28 приказахъ 25 (6 бояръ, 4 окольничихъ, 8 думныхъ дворянъ и всъ думные дьяки съ печатникомъ). Двое состояли дядьками при царевичь Алексьь, следовательно также заняты были въ столиць. Изъ остальныхъ членовъ 13 воеводствовали по городамъ (4 боярина, 6 окольничихъ и 3 думныхъ дворянина). Кромъ того одинъ думный дворянинъ вздилъ посломъ въ Польшу для подтвержденія мирнаго договора, по возвращеніи быль въ отвъть съ англійскимъ посломъ и потомъ отправился въ Вятку на воеводство. Когда пришли въ Москву въсти объ измънъ гетмана Брюховецкаго, изъ Москвы наряжено было 5 думныхъ людей въ Бълевъ, Бългородъ и Съвскъ командовать полками противъ измѣнившихъ черкасъ или наблюдать за сборомъ ратныхъ людей въ эти полки. Двое изъ этихъ экстренныхъ уполномоченныхъ были управителями приказовъ Большой Казны и Челобитеннаго. Въ другіе годы съ такими военными порученіями посыдали изъ Москвы гораздо большее количество думныхъ людей. Такія порученія падали иногда и на приказныхъ управителей: бояринъ В. В. Бутурлинъ при царъ Алекевв долго двиствоваль въ Малороссіи, оставаясь въ должности

<sup>\*)</sup> Боярская книга 176 г. № 6 въ Моск. Арх. мин. юстиціи. По списку 179 ч. числилось бояръ, окольничихъ и думныхъ дворянъ съ кравчимъ, казначеемъ и постельничимъ 61; изъ нихъ 24 помѣчены въ командировкахъ. Тамъ же боярск. списокъ № 8. Дворц. Разряды, III, 659—848. Не считаемъ обозначеннаго въ спискѣ бояръ гетмана Войска Запорожскаго И. М. Брюховецкаго, который въ томъ же году измѣнилъ московскому государю. См. у Олеарія въ 3-й книгѣ главы «Von den Boyaren» и «Von unterschiedlichen Cantzeleyen». Перечень относится къ веснѣ 1654 г. Изъ него видно, что членовъ думы считалось тогда 62 и изъ нихъ 18 были заняты въ 30 приказахъ: остальными тремя, къ которымъ отнесенъ и Таможенный, завѣдовали недумные люди.

дворецкаго и начальника приказа Большаго Дворца. Но обыкновенно такія порученія воздагались на тёхъ сов'єтниковъ, которые въ тоть годъ были «не у дёлъ», оставались въ Москв'є свободными отъ приказной службы. Благодаря этому часто случалось, что значительное большинство думныхъ людей, собиравшихся на зас'єданія сов'єта, состопло изъ начальниковъ приказовъ, и тогда дума получала характеръ сов'єта министровъ или, точн'є, становилась собраніемъ предс'єдателей департаментовъ государственнаго сов'єта и «главноуправляющихъ разными отд'єльными частями, принадлежащими къ общему приказному устройству», какъ можно выразиться, прим'єнясь къ терминологіи перваго тома Свода Законовъ.

## Глава XXII.

Вт своей ежедневной практикь дума была постоянным совътом наличных думных людей, находившихся при государь.

Въ порядкъ думскаго дълопроизводства, въ отношеніяхъ думы къ подчиненнымъ ей правительственнымъ учрежденіямъ, въ кругъ предметовъ, составлявшихъ ея въдомство, остается много неяснаго. Можно надъяться, что большая часть этихъ темныхъ подробностей вподнъ раскроется, когда дучше изученъ будетъ огромный канцелярскій матеріалъ, сохранившійся отъ старинныхъ московскихъ приказовъ и ожидающій дружныхъ усилій многихъ изслъдователей \*). Мы ограничимся краткимъ, неполнымъ очеркомъ правительственной дъятельности боярскаго совъта въ ея обычномъ теченіи.

Обычными дѣловыми названіями боярскаго совѣта были *дума* или *бояре:* человѣку, получавшему званіе государствен-

<sup>\*)</sup> Пользуемся случаемъ выразить здѣсь нашу искренюю признательность начальнику III отдѣл. Московскаго Архива мин. юстиціи В. И. Холмогорову, содѣйствію котораго мы много обязаны при изученіи дѣлъ стариннаго Помѣстнаго приказа, разъяснившихъ намъ нѣкоторыя изъ этихъ подробностей.

наго совътника, приказывали «сидъти съ боярами въ думъ и всякія думныя и тайныя дёла вёдати». Въ указахъ и боярскихъ приговорахъ XVII в. о дёлахъ, решенныхъ въ думе, иногда писали, что они вершены въ палать; потому и думпыхъ людей называли также палатиыми. Въ актахъ, псходившихъ отъ духовныхъ властей, любили обозначать боярскій совъть греческимъ терминомъ синклита: это было торжественнымъ, болье книжнымъ, чъмъ дъловымъ названіемъ думы \*). Въ обычное время, когда царь съ боярами жилъ въ Москвъ, засъданія думы начинались рано по утрамъ, когда думные люди прівзжали во дворецъ «челомъ ударить» государю. Флетчеръ говоритъ, что на засъданія собирались въ 7 часовъ утра: онъ, очевидно, разумѣлъ зимнее время, когда онъ жилъ въ Москвъ. Одеарій, держась тогдашняго московскаго счета дневпыхъ и ночныхъ часовъ отъ восхода и заката солнца, писалъ, что на совъщанія о дълахъ бояре собпрадись послъ полуночи, отправляясь въ Кремль около 1 или 2 часовъ дня. Еще точнѣе обозначаеть время засъданій Маржереть, у котораго читаемь, что лѣтомъ бояре вставали обыкновенно при восходѣ солнца и вали во дворецъ, гдв присутствовали въ думв отъ перваго до седьмаго часа дня. Послъ столь продолжительнаго засъданія бояре съ государемъ шли въ церковь къ объднъ, длившейся часа два, такъ что думные люди возвращались домой уже къ объду, около полудня по Олеарію. Засъданіе совъта возобновлялось вечеромъ, когда думные люди, соснувъ послъ объда, съ первымъ ударомъ колокола къ вечернъ опять выъзжали во дворецъ поклониться государю и оставались тамъ по Марже-

<sup>\*)</sup> Намекъ на то, что она называлась боярской думой, есть только у Флетчера (см. выше стр. 323). Впрочемъ въ договорной заниси московскихъ бояръ 17 авг. 1610 г. встрѣчаемъ выраженіе: «съ думою бояръ». Собр. гос. гр. и дог. II, № 199. Иванъ Грозный въ своихъ письмахъ называлъ думу синклитіей, а Курбскій въ неторіи этого царя сенатомъ; ее называли также царскимъ совътомъ. Сказ. кн. Курбскаго, 79 и 188. Акты А. Эксп. I, № 308. Карамзинъ, IX, прим. 181; XII, прим. 10. Акты З. Росс. IV, 411. Собр. гос. гр. III, № 24. Полн. Собр. Зак. № 1355 и др.

рету часа два или трп. По указамъ 1669 и 1676 г. думнымъ людямъ вельно было съвзжаться зимой въ первомъ часу дня и ночи, утромъ и вечеромъ, чтобы «сидъть за дълы». Но какъ въ то же время судьямъ и дьякамъ велёно было сидёть въ своихъ приказахъ и ходить въ думу къ боярамъ съ докладами съ перваго до восьмаго часа ночи, то следовательно вечернія засъданія думы зимой продолжались часу до 11-го ночи по нашему счету. Поэтому иностранцы, бывавшіе въ Москвъ зимой, говорили, что государственный совътъ здъсь собирался обыкновенно ночью \*). Ходить съ докладами въ думу значило «всходить съ дѣлами въ верхъ передъ бояръ». Около половины XVI в. въ кремлевскихъ дворцовыхъ хоромахъ была одна палата, служившая постояннымъ мъстомъ засъданій думы. Въ 1542 г., когда у государя быль столь для польскихъ пословъ, посольскую свиту, не усвышуюся за столомъ вмъстъ съ другими, угощали особо «въ палатѣ, гдѣ бояре судятъ». Въ XVII в. при царѣ Алексѣѣ чаще всего дума засѣдала въ такъ называвшейся Передней палать. При дътяхъ его засъданія часто бывали также въ комнати, т. е. кабинетъ государя. Иногда впрочемъ встръчаемъ по актамъ засъданія бояръ въ палатахъ Золотой и Столовой. Въ повздкахъ государей бояре слъдовали за ними. Это делало думу очень подвижнымъ учрежденіемъ, действовавшимъ тамъ, где въ известную минуту находился государь съ боярами. Потому встрвчаемъ двля, о которыхъ государь «сидълъ» съ боярами въ селахъ Измайловъ или Кодоменскомъ, въ Троицкомъ Сергіевомъ монастырѣ и проч. Царь Иванъ IV, собираясь въ походъ на Казань въ 1549 г., постановиль съ боярами приговоръ о мъстничествъ не въ дворцовой палать, а въ Успенскомъ соборь, и на походъ слъдовалъ рядъ заседаній по тому же вопросу во Владиміре и въ Нижнемъ. Въ Ливонскомъ походъ 1577 г. почти вся дума находи-

<sup>\*)</sup> Сказ. соврем. о Дим. Самозв. III, 38 и сл. Олеарій, 18-я глава III книги. Флетчеръ, гл. 11. II. С. З. №№ 461, 462 и 621: засъданія бывали и въ другое время, наприм. во 2-мъ часу пополудни (тамъ же № 582). Relation de trois ambassades de m-r le comte de Carlisle. Amsterd. 1669, р. 62.

лась въ царскомъ лагерѣ. Плѣнный кн. Полубенскій «въ палаткахъ у совѣтниковъ», куда онъ былъ введенъ, увидѣлъ на скамьяхъ по обѣ стороны отъ царя 56 особъ: въ такомъ числѣ дума рѣдко собиралась и въ Москвѣ. Флетчеръ пишетъ, что обыкновенныя засѣданія думы бывали только по понедѣльникамъ, средамъ и иятницамъ и что членамъ думы разсылали особыя повѣстки, когда нужно было созвать бояръ на чрезвычайное засѣданіе въ какой-либо другой день. Можетъ быть, такъ и бывало въ царствованіе Федора Ивановича. Но въ XVII в. у думы и государя было обыкновенно столько правительственной работы, что дѣятельность боярскаго совѣта не ограничивалась тремя днями въ недѣлю.

Вольшая часть этой работы состояла въ слушаніп и обсужденін «судейскихъ докладовъ» или докладныхъ выписокъ, съ которыми приходили въ думу начальники приказовъ. Котощихинъ различаетъ четыре порядка поступленія докладовъ «въ верхъ»: діла докладывались государю безъ бояръ, государю въ присутствіп бояръ, боярамъ безъ государя и государю съ боярами. Точно такъ же п въ актахъ различаются указы, данные государемъ «при боярехъ», отъ постановленій, состоявшихся по указу государя и приговору бояръ. Каждый изъ этихъ порядковъ имѣлъ свое значеніе въ ходѣ московскаго законодательства. Благодаря привычкѣ московской приказной администраціи обращаться къ высшей власти за разрѣшеніемъ каждаго своего недоумьнія доклады государю безъ бояръ могли случиться во всякое время. По словамъ Котошихина, бояре и другіе думные люди приходили къ царю съ дълами «на докладъ», даже когда царь кушаль съ царицей; докладчикъ или тотчасъ допускался въ комнату, или дожидался конца стола. Государь «слушалъ дѣлъ» также по утрамъ, когда бояре находились во дворцъ. Но это не было «сидънье государя съ бояры о дълахъ»: бояре только присутствовали при этомъ, «стояли» передъ царемъ «всѣ», а иные, уставши стоять, выходили изъ покоевъ отдохнуть на дворъ. Въ 1659 г. важныя инструкціи главнокомандующему, дъйствовавшему въ Малороссіп, доложены были государю въ трапезѣ дворцовой церкви. Въ тяжебныхъ дѣлахъ, доходившихъ

до государя, встръчаемъ резолюціи, помъченныя думными дьяками въ воскресные и праздинчные дни, также на Страстной недълъ. По Уложенію въ воскресные и царскіе дни, въ большіе праздники и между прочимъ всю Страстную въ приказахъ не сидъли и никакихъ дълъ не дълали кромъ «самыхъ пужныхъ государственныхъ дель». Такія дела сосредоточивались въ нѣкоторыхъ важнѣйшихъ приказахъ. Какъ бы разъясняя статью Уложенія, изданный въ концѣ 1649 года указъ предписываеть не сидіть въ приказахъ по субботамъ послів объда и по воскресеньямъ до объда. Исключение сдълано только для Разряда, Посольскаго приказа и Большаго Дворца, какъ учрежденій, в'вдавшихъ самыя нужныя государственныя д'вла. Значить, и въ праздники изъ приказовъ могли идти доклады государю и боярамъ. Флетчеръ замъчаетъ, что по всъмъ государственнымъ дѣламъ царь обращался къ боярскому совѣту ежедневно (daily). Въ XVII в. старались ввести порядокъ въ теченіе діль высшаго управленія, установить очередь докладовъ, назначая для того важнъйшимъ приказамъ извъстные дни въ недълъ. Такъ въ 1669 г. велъно было взносить дъла къ боярамъ въ думу по понедъльникамъ изъ Разряда и Посольскаго приказа, по вторникамъ изъ Большой Казны и Большаго Прихода, двухъ важнъйшихъ финансовыхъ приказовъ, по средамъ изъ Казанскаго Дворца и Помъстнаго приказа, въдавшихъ дёла по служилому землевладёнію въ большей части областей государства, по четвергамъ пзъ приказа Большаго Дворца и Сибирскаго, по пятницамъ изъ судныхъ приказовъ Московскаго и Владимірскаго. Можно подумать, что хотіли установить постоянный еженедёльный порядокъ докладовъ. Но сохранилась роспись на 4—11 августа 1676 г., совершенно несогласная съ распорядкомъ 1669 г. и притомъ измѣнчивая: на пятницу 11 августа назначены были доклады совсёмъ не изъ тъхъ приказовъ, которымъ указано было докладывать въ пятницу 4 августа \*).

<sup>\*)</sup> Дѣла Польскія въ Моск. Арх. мин. ин. д. г. 1542, № 3, л. 12 и 13. *Котош.* 27 и 24. Уложеніе, X, 25. Журп. Мин. Н. Просв. 1876,

Въ изложеніи указовъ XVII в. мы встрѣчаемъ двоякую редакцію. Одни пачинаются словами: «великій государь, слушавъ докладной выписки, указалъ и бояре приговорили». На другихъ думный дьякъ пом'вчалъ: «по указу великаго государя бояре, той докладной выписки слушавъ, приговориди». Въ этихъ формулахъ можно видъть указаніе на то, состоялся ли приговоръ думы подъ предсъдательствомъ царя, или безъ него. Руководствуясь такимъ указаніемъ, можно зам'єтить, что цари Алексый и его старшій сынъ часто присутствовали на засыданіяхъ думы. Въ 1694 г. 17 марта указано было думнымъ дьякамъ помічать боярскіе приговоры подъ ділами въ такой формъ: «годъ и мъсяцъ и число, по указу великихъ государей царей (имя рекъ) въ ихъ великихъ государей Передней палатъ тъхъ дъль бояре слушавъ, приговорили». Лътомъ 1680 года, живя въ селѣ Воробьевѣ, царь Өедоръ пріѣзжалъ въ Москву «слушать дълъ съ бояры» изъ приказовъ рано утромъ, при восходъ солнца, или часу въ десятомъ. Иногда впрочемъ дѣло докладывалось особо царю и боярамъ. Такъ можно думать по резолюціи, положенной на одинъ докладъ въ 1686 г., во время соцарствованія младшихъ сыновей Алексѣя, и начинающейся словами: «великіе государи, слушавъ сей выписки въ комнать, указали и бояре приговорили въ *Передней*». Правительницы также лично принимали доклады и присутствовали въ думъ. Назначивъ свою жену правительницей государства на время несовершеннольтія старшаго сына, ведикій князь Василій Ивановичъ передъ смертью совътовался съ приближенными о своей княгинъ, какъ ей быть послѣ него и какъ къ ней боярамъ приходить по дѣламъ управленія. Царевна Софья часто присутствовала въ дум'в, сколько можно судить о томъ по указамъ, изданнымъ въ ея правленіе. Впрочемъ при ней обычная формула думскихъ приговоровъ уже теряла буквальное значеніе. По указамъ 1683—1686 г. царевна слушала дёла въ думё вмёстё съ обоими братьями; но изъ разсказа А. Матвъева и писемъ шведскаго посла Кохена

<sup>№ 7,</sup> стр. 54. П. С. Зак. №№ 617, 955, 1251, 21, 460—462, 656. Дневникъ кн. *Иолубенскаго* см. въ Трудахъ Рижскаго Археол. съёзда.

видно, что Петръ сталъ прилежно посъщать думу не раньше 1688 г., а прежде бывалъ въ ней очень рѣдко, лишь въ особенно важныхъ случаяхъ. Лишая князей Голицыныхъ боярства, именной указъ 1689 г. ставилъ имъ въ вину между прочимъ и то, что они «сестръ великихъ государей о всякихъ дълъхъ мимо ихъ, великихъ государей, докладывали, а имъ, великимъ государемъ, о тъхъ дълъхъ было неизвъстно». Послъ паденія Софьи засъданія думы безъ царя повидимому стали обычными. По указу 17 марта 1694 г. бояре слушали дёла изъ приказовъ и по нимъ чинили приговоры, докладывая великимъ государямъ только тѣ дѣла, «которыхъ имъ зачѣмъ безъ ихъ, великихъ государей, именнаго указа вершить будеть немочно». Когда государь не присутствоваль въ думѣ, первое мѣсто въ ней принадлежало старшему по отечеству боярину, «первосовътнику». Отъ имени этого первосовътника «съ товарищи» писались приговоры думы. Такъ во времена опричнины первоприсутствующими въ думъ видимъ князей И. Д. Бъльскаго, И. Ө. Мстиславскаго, М. И. Воротынскаго \*).

Дъла докладывали въ думѣ тѣ думные люди, которые управляли приказами, каждый по своему вѣдомству. Повидимому не было твердо установленнаго, однообразнаго порядка доклада изъ приказовъ, начальники которыхъ не имѣли думныхъ чиновъ. Иногда дѣла шли чрезъ Разрядъ; но иногда, кажется, допускались «въ верхъ» и сами такіе начальники. Во-первыхъ, они являлись съ докладами къ самому государю. Въ 1681 г. постельничій и стрянчій съ ключомъ били челомъ о подмосковныхъ помѣстьяхъ. Думный дъякъ помѣтилъ на челобитной, что государь велѣлъ составить выписку о томъ и «доложить себя» стольнику кн. Коркодинову, который тогда управлялъ Помѣстнымъ приказомъ. Въ 1694 г. велѣно было по всѣмъ приказамъ составить выписки о недоимкахъ; эти

<sup>\*)</sup> Дв. Разр. IV, 877, 163 и 165. Зап. *Мателева* по изд. *Сахарова*, етр. 51. Русск. Старина 1878 г. № 9, етр. 121. II. С. З. №№ 1202, 1206. 1174, 1348 п 1491. Никон. VII, 42. Временникъ дьяка *И. Тимовеева:* «первосовътникъ и предуказатель въ соборъ всего сиглита». Р. Ист. Библ. XIII, етр. 390.

въдомости должны были доложить государямъ сами судъи приказовъ безъ различія, были ли они въ думныхъ чинахъ, или не были. Точно такъ же и въ думѣ встрѣчаемъ иногда съ докладами недумныхъ людей. Въ 1601 г. донесение о кн. Репнинѣ «взносили въ верхъ» къ боярамъ дьяки Казанскаго Дворца А. Власьевъ и Өедоровъ; первый быль думнымъ, а второй простымъ. Въ 1606 г. приговоръ думы о служилыхъ кабалахъ бояре вельли приписать въ судебникъ Милюкову и дьяку Жукову въ приказѣ Холопья Суда. По всей вѣроятности приговоръ бояръ и вызванъ былъ докладомъ этихъ судей приказа, какъ обыкновенно бывало. Но по списку 1607 г. Милюковъ не быль думнымь челов комъ, числился въ московскихъ дворянахъ. Поэтому можно принять извъстіе Флетчера, что начальнику всякаго судебнаго м'єста предоставлено было право входить въ думу съ докладами. Докладчиками думы по преимуществу были думные дьяки. Въ XVI и первой половинъ XVII в. ихъ было обыкновенно трое или четверо: это были начальники приказовъ Посольскаго, Большаго Разряда, Помъстнаго и иногда Казанскаго Дворца или Новгородскаго Разряда. Выше было уже объяснено, почему эти именно важные приказы, откуда шло напбольшее количество докладовъ, долго управлядись не думными людьми высшихъ чиновъ, боярами или окольничими, а только думными дьяками \*). Эти приказы были не особыми правительственными въдомствами, а только разными отдёленіями думской канцеляріп. Дёла посольскія, разрядныя и пом'єстныя непосредственно в'єдала сама дума, воздагая на думныхъ дьяковъ этихъ приказовъ исполнение своихъ приговоровъ. Потому эти приказы можно назвать учрежденіями по преимуществу административными. Въ приказахъ, которыми правили судьи высшихъ думныхъ чиновъ, существенную функцію в'єдомства составляль судь. Напротивь въ дьячыхъ приказахъ этотъ элементь мало замътенъ. Помъстному приказу, напримъръ, иногда приходилось разбирать поземельныя тяжбы, особенно по порученію думы; но прямымъ и по-

<sup>. \*)</sup> Стр. 163 и слъд.

стояннымъ его дъломъ была администрація служилаго землевладіння подъ ближайшимъ руководствомъ думы. Главное місто между этими приказами принадлежало Больному Московскому Разряду: это было первое и, можеть быть, древнъйшее отдъленіе думской канцелярін. Такое значеніе сохраняль онь до конца своего существованія. Его діломь была администрація службы служилыхъ людей: онъ, какъ описывали его въдомство въ началѣ XVII в., «всвмъ разряжалъ, бояры и дворяны и дьяки и дѣтьми боярскими, гдѣ куды государь роскажетъ». Но сверхъ этого военно-административнаго значенія Разрядъ им'єлъ еще значеніе канцелярін, стоявшей посредницей между высшимъ правительствомъ и прочими приказами. Онъ сообщалъ по принадлежности распоряженія государя, касавшіяся всёхъ приказовъ; чрезъ него восходили въ думу справки, которыхъ она требовала отъ всёхъ приказовъ. Такъ въ Разряде начальникъ его объявляль всёмъ приказнымъ судьямъ и дьякамъ государевы именные указы о порядкъ дълопроизводства и о времени присутствія въ приказахъ. Въ 1681 г. веліно было всімъ. приказамъ собрать находившіяся въ нихъ діла, різшенныя государемъ съ думой, и по нимъ составить новыя статьи на такіе случаи, на которые не давали законодательнаго отвъта Уложеніе и сопровождавшія его новоуказныя статьи. Такія кодификаціонныя «выписки» приказы обязаны были прислать въ Разрядъ для доклада высшему правительству. Въ 1699 году Разрядъ принялъ и доложилъ государю челобитье гостей о выборѣ бурмистровъ и о другихъ дѣлахъ городского самоуправленія. Наконецъ, Разрядъ сообщалъ членамъ самой думы указы государя, касавшіеся порядка ихъ думныхъ запятій. Флетчеръ упоминаеть о писцъ думы, который по распоряжению Разряда разносиль думнымъ людямъ повъстки объ экстренныхъ засъданіяхъ боярскаго совъта. Этотъ писецъ думы быль одинъ изъ разрядныхъ подьячихъ, которыхъ, какъ видно изъ актовъ XVII в., приказъ разсылалъ по дворамъ думныхъ людей съ повъстками въ извъстныхъ случаяхъ. Если думныхъ дьяковъ другихъ приказовъ можно назвать статсъ-секретарями, то думный разрядный дьякъ имълъ среди нихъ значение государственнаго секретаря. Иностранцы и называли Разрядъ государственной канцеляріей \*). Въ XVII в. думное дьячество постепенно теряло свое первоначальное значеніе. Во-первыхъ, начальниками дьячьихъ приказовъ стали назначать людей высшихъ думныхъ чиновъ, бояръ и окольничихъ, такъ что думные дьяки, бывшіе прежде главными докладчиками думы, превращались въ ихъ товарищей. Во-вторыхъ, самихъ думныхъ дьяковъ все чаще стали жаловать въ высшіе чины думныхъ дворянъ и даже окольничихъ. Наконецъ, въ думу вводили за службу дъяковъ такихъ приказовъ, которые уже давно утратили значение ближайшихъ думскихъ канцелярій и управлялись боярами, окольничими или даже недумными чинами, стольшиками и дворянами московскими: старый московскій статсъ-секретаріать превращался въ простое служебное отличіе. Кром'в названныхъ приказовъ въ XVII в. думныхъ дьяковъ встрѣчаемъ въ Большомъ Дворць, Четяхъ Новой и Владимірской, на Казеннномъ дворь, въ приказахъ Ямскомъ, Стрелецкомъ и многихъ другихъ; въ нъкоторыхъ приказахъ или бывало по-двое въ одно время. Благодаря всему этому въ думѣ иногда появлялось много дьяковъ: въ 1681 г. ихъ можно насчитать по разрядамъ до 15. Эта толна дьяковъ въ боярской думф была выразительнымъ признакомъ превращенія аристократическаго совъта въ бюрократическое учрежденіе.

Памятники древнерусскаго законодательства дають намъ возможность слёдить за предварительными моментами думнаго дёлопроизводства, предшествовавшими обсужденію дёла боярами. Мы видимъ, чёмъ вызывался докладъ въ томъ или другомъ приказѣ, какъ этотъ докладъ составлялся и вносился въ думу, какъ и гдѣ собиралась эта дума для его обсужденія. Но далѣе акты покидаютъ насъ, такъ сказать, передъ самыми дверями совѣта. Мы снова встрѣчаемся съ докладомъ, когда онъ выхо-

<sup>\*)</sup> П. С. З. №№ 856, 1484, 777, 900, 1683, 582. А. И. П, №№ 355, 38 и 63 Памятн. дипл. снош. II, 656. Боярск. сп. 1607 г. въ рукоп. Е. В. Барсова. Флетчерт, глава 11. Др. Р. Вивл. ХХ, 367. Ср. Корба Дневникъ, изд. Общ. Ист. и Др. Р., стр. 311. Сказ. соврем. о Дим. Самозв. I, 26.

дить изъ палаты уже вполнъ готовымъ закономъ, «вершенымъ» дъломъ, съ обычной помътой думнаго дъяка: «ведикій государь, сей докладной выписки слушавъ, указалъ и бояре приговорили». Мы знаемъ эти доклады и помъты, начала и концы стараго московскаго законодательства; но намъ остается неясенъ самый процессъ его. Что происходило за дверями думной палаты, какъ обсуждался докладъ, какъ думные люди высказывали свои мивнія и какія мивнія, какъ государь относился къ сужденіямъ своихъ совѣтниковъ и какъ вообще рѣшались спорные вопросы, количествомъ ли митий, или ихъ качествомъ-ничего этого дьякъ не заносилъ въ свою помъту, потому что ни въ чемъ этомъ не нуждалась его приказная практика. Въ памятникахъ сохранились лишь нѣкоторые намеки, безсвязные отголоски, доходившіе изъ залы засёданій до людей, доступа въ ту залу не имѣвшихъ. Бояре, окольничіе и думные дворяне разсаживались въ палатъ на лавкахъ по чинамъ, а люди одного чина по отечеству, одни подъ другими, «кто кого породою ниже», а не по старшинству службы. Только думные дьяки присутствовали стоя, пока царь не приглашалъ ихъ състь. Бъглый подьячій Котошихинъ описываетъ засъданіе думы съ зам'єтнымъ оттінкомъ проніи, похожей на гримасу, какую недостаточно в'яжливый подчиненный, вырвавшись на волю, издали дёлаетъ своему бывшему суровому начальнику. Когда совъщание открывалось какимъ-либо предложениемъ царя, онъ, высказавъ свою мысль, приглашалъ бояръ и думныхъ людей «номысля къ тому дёлу дать способъ». Кто изъ бояръ побольше и поразумные, ты «мысль свою къ способу объявливаютъ». Порой кто-нибудь и изъ меньшихъ заявитъ свою мысль, «а иные бояре, брады своя уставя, ничего не отвъщають, потому что царь жалуеть многихь не по разуму ихъ, но по великой породъ, и многіе изъ нихъ грамоть не ученые и не студерованные». Эти детальныя фигуры модчаливыхъ совътниковъ съ уставленными брадами, неизбъжныя при обсужденіи діла во всякомъ многолюдномъ собраніи, папрасно иногда принимаются за полную картину засъданія боярской думы. Онъ и у Котошихина не закрываютъ собою другихъ думныхъ

людей, «на отвъты разумныхъ, изъ большихъ и изъ меньшихъ статей бояръ». Засъданія думы вовсе не отличались молчаливостью. Въ дътописи описано засъдание съ участиемъ митрополита въ 1541 г., когда въ Москву пришли въсти о грозномъ нашествій крымскаго хана Саипъ-Гирея. Помолившись въ Успенскомъ соборѣ и благословившись у митрополита, великій князь Иванъ повелѣлъ ему идти за собою. Они пришли въ палату, гдъ обыкновенно происходили «сидънья съ бояры». Здёсь были въ сборѣ и думные люди. Лѣтописецъ влагаеть въ уста Ивану рѣчь, обращенную къ владыкѣ и вѣроятно прочитанную думнымъ дьякомъ отъ лица 11-лътняго великаго князя. Річь ставила на обсужденіе думы вопрось: въ виду опасности остаться ли государю въ столицъ, или уъхать куданибудь? Великій князь приглашаль владыку «посов'єтовать о томъ съ бояры». Сначала говорили бояре. Ихъ мнѣнія раздълились. Одни говорили, что прежде, когда татарскіе цари подступали къ Москвъ, великіе князья въ городъ не сиживали. Другіе возражали, что тогда государи были не малыя діти, истому великую могли поднять и землі пособлять, собирая полки въ другихъ городахъ на выручку столицы; изъ Москвы ъхать надо скоро, чтобы уйти отъ погони, а теперь государь сь братомъ малыя дёти, «борзаго ёзду и истомы никоторой поднять не могуть»: съ малыми дётьми какъ ёздить скоро? Возражавшіе подкрѣпили свое мнѣніе примѣромъ изъ исторіи Москвы. Митрополить склонился на эту сторону и высказалъ еще другія соображенія въ ея пользу: убхать теперь некуда. да и на кого чудотворцевъ и Москву оставить? когда в. князь Димитрій увхаль изъ Москвы, не оставивь въ столицв брата съ крѣпкими воеводами (при нашествіи Тохтамыша въ 1382 г.), съ Москвой что сталось? отъ такой бѣды Господи защити и помилуй! поручимъ великаго князя чудотворцамъ Петру и Алексвю: они о Русской землв и о нашихъ государяхъ попеченіе им'єють; имъ великаго князя отець его и на руки отдаль. Бояре послѣ этихъ словъ «сошли всѣ на одну рѣчь», рѣшили въ одинъ голосъ оставаться великому князю въ городъ. Выслушавъ рѣчи бояръ и владыки, великій князь отдалъ приказъ

укрѣплять столицу. Сохранилось похожее на протоколъ краткое и не вполив ясное изложение одного засвдания думы въ 1679 г. съ участіемъ патріарха; не видно только, присутствоваль ли государь на засъданіи, или нътъ. Обсуждался, кажется, вопросъ, отдавать ли питейныя заведенія на откупъ, или мірскимъ выборнымъ головамъ и цёловальникамъ подъ присягой, «на въру». Патріархъ былъ того мньнія, что у питейныхъ сборовъ слёдуеть быть головамь за выборомь мірскихь людей, только не приводить ихъ къ присягъ, чтобъ «клятвъ и душевредства не было», за воровство же пригрозить выборнымъ конфискаціей всего имущества и «казнью по градскому суду», а избирателямъ тяжелымъ штрафомъ. Бояре возражали на это: опасно безъ присяги; и подъ присягой у выборныхъ было воровство многое, а «безъ подкръпленія въры» воровства будеть и того больше. Путемъ обоюдныхъ уступокъ пришли къ такому рѣщенію: выборныхъ къ присягѣ не приводить согласно съ мнѣніемъ владыки, но вопреки ему не брать и штрафа съ избирателей, противъ котораго въроятно были бояре, а взыскивать недоборы «по сыску» \*). Значить, совѣщанія думы сопровождались преніями. Эти пренія, какъ узнаемъ изъ другихъ извѣстій, иногда достигали чрезвычайной живости. Сверхъ чаянія, на засъданіяхъ думы порой нарушалась та спокойная и патянутая чинность, которая господствовала при дворѣ московскихъ государей. Нерѣдко бывали «встрѣчи», возраженія государю со стороны его совътниковъ. Объ Иванъ III разсказывали, что онъ даже любилъ встрѣчу и жаловалъ за нее. Изъ словъ Грознаго въ письмъ къ Курбскому видно, что оппозиція въ совъть его дъда доходила до раздраженія, до «попосныхъ и укоризненныхъ сдовесъ» самому государю. Сынъ Ивана Василій не быль такь сдержань и самь легко выходиль изъ себя при встрвчв. Разъ при обсуждении двла о Смоленскв знакомый уже намъ неважный отечествомъ совътникъ И. Н. Берсень-

<sup>\*)</sup> Котоших. 20. Царств. книга, 84 и сл. П. С. З. № 859: неполный повидимому протоколъ засѣданія 1679 г., вставленный въ докладъ 1681 г.

Беклемишевъ что-то возразилъ великому князю. Василій разсердился, обозвалъ Берсеня «смердомъ» и выслалъ изъ думы съ глазъ долой, положивъ на него опалу, отнявъ у него свои государевы очн, какъ говорили въ старину о государевой немилости. Нельзя, разумбется, считать обычными явленія, бывавшія при московскомъ дворѣ въ малольтство Грознаго, въ годы боярскаго самовластья, когда разъ бояре среди самаго засъданія думы въ Столовой избъ «взволновались между собою» передъ великимъ княземъ, схватили его любимца Воронцова, били его по щекамъ, оборвали на немъ платье, не убили его только по просьбѣ великаго князя, пинками вытолкали его изъ дворца и наперекоръ просьбъ государя «приговорили» сослать избитаго сов'ятника на Кострому. Къ числу чрезвычайныхъ принадлежало и извъстное засъданіе ближнихъ бояръ при больномъ царъ въ 1553 году по поводу присяги новорожденному насліднику, когда, по словамъ літописи, была между боярами «брань велія и крикъ и шумъ великъ и рѣчи многія во всѣхъ боярахъ и слова многія бранныя». Повѣствователь приводить рѣчь царя на этомъ засѣданіи и возраженія на нее боярина кн. И. М. Шуйскаго и окольничаго Ө. Г. Адашева. Буссовъ, хорощо знавшій московскія діла при первомъ самозванцѣ, въ своихъ разсказахъ объ отношеніяхъ его къ боярамъ мимоходомъ отмътилъ черту, показывающую, что думные люди любили на засъданіяхъ думы подолгу разсуждать о предметахъ совъщанія. Не проходило дня, замьчаеть этотъ иностранецъ, когда бы царь не присутствовалъ въ совѣть, гдъ сенаторы докладывали ему государственныя дёла и подавали объ нихъ свои мивнія. Иногда, слушая продолжительныя и безплодныя ихъ пренія, онъ смізялся и говориль: «столько часовъ вы разсуждаете и все безъ толку! а я вамъ скажу, дъло воть въ чемъ», и въ минуту рѣшалъ дѣла, надъ которыми сановитые бояре долго ломали свои головы. Но наканунъ своей свадьбы, обсуждая съ боярами, въ какомъ плать в в в нчаться его невъстъ, въ польскомъ или русскомъ, Лжедимитрій послѣ долгаго и жаркаго спора уступилъ своимъ совѣтникамъ, которые стояли за старый московскій обычай. При царъ

Алексът по утрамъ, когда бояре сътзжались во дворецъ на засъданія думы, правительственныя занятія государя и его совътниковъ не прекращались даже въ церкви. За объдней въ удобныя минуты государь продолжаль выслушивать доклады, отдавалъ приказы, разговаривалъ о дёлахъ съ боярами; послёдніе также разсуждали другь съ другомъ о дёлахъ, какъ будто сидѣли въ думѣ. У цесарскаго посла барона Майерберга въ его сочиненіи о Московіи есть очень изобразительная и драматичная картинка одного засъданія думы при этомъ царъ, напоминающая сцену великаго князя Василія съ Берсенемъ. Когда въ 1661 г. въ Москву пришли въсти о поражении Русскихъ Литвой, царь созвалъ думу, чтобы обсудить, что дёлать. Тесть царя Милославскій вызвался стать во главѣ царскихъ полковъ, объщая привести польскаго короля плънникомъ въ Москву. Всныльчивый царь вышель изъ себя отъ такого нахальства. «Ахъ, ты такой-сякой! съ чего это ты взяль хвастаться своимъ нскусствомъ въ ратномъ дёлё? какіе твои подвиги противъ непріятеля? смѣешься ты что-ль надо мной? пошелъ вонъ отсюда!» Съ этими словами Алексъй вскочилъ съ своего мъста, далъ старику пощечину, надралъ ему бороду, пинками вытолкалъ его изъ налаты и захлоннулъ за нимъ дверь. Иногда мъстничество поднимало шумъ въ думъ. Въ 1651 г. на засъданіи при царѣ братья Пушкины, бояринъ и окольничій, принялись браниться съ братьями князьями Долгорукими и били челомъ государю, что имъ меньше послъднихъ быть не можно, а князья Долгорукіе били челомъ о безчестьи, говоря, что Пушкины своимъ челобитьемъ ихъ безчеститъ. Или ки. И. А. Хованскій, заносчивый и совсёмъ сбросившій съ себя узду послѣ стрѣлецкихъ мятежей 1682 г., прерветь спокойное теченіе думныхъ сов'ящаній, не стісняясь присутствіемъ въ палать обоихъ государей, о чемъ ни приговорять бояре, противъ всего возражаетъ «съ великимъ шумомъ, невѣжествомъ и возношеніемъ», не обращая вниманія ни на Удоженіе, ни на государевы указы, либо примется вычитать свои службы и поносить свою братію бояръ: и никто-де съ такой славой и радіньемъ не служиваль, какъ онъ Хованскій, и никого среди

бояръ нѣтъ, кто бы ему былъ въ версту, и государство-то все стоитъ, пока живъ онъ Хованскій, а какъ его не станетъ, въ Москвѣ будутъ ходитъ въ крови по колѣна, и не спасется тогда «никакая же плотъ» \*).

Такъ шли совъщанія думы въ присутствін царя. Есть два любопытныя описанія боярскаго совіта, засідавшаго безъ государя. Къ сожалѣнію, одно изъ нихъ изображаетъ думу при исключительныхъ обстоятельствахъ междуцарствія, когда по низверженій царя В. Шуйскаго въ Москвѣ стояли Поляки. Другой памятникъ изображаетъ засъданіе думы въ царствованіе Грознаго, но также засъданіе не совсъмъ обычное, но мъстническому спору и не въ обычномъ мѣстѣ. Когда польскій предводитель Гонсввскій ходиль «въ верхъ къ боярамъ» поговорить о какихъ-пибудь дёлахъ, ему у него на дворё и по дорогів Русскіе подавали множество челобитныхъ. Гонсъвскій приносиль всв эти челобитныя въ думу; придетъ и сядетъ, около себя посадить своихъ сторонниковъ, Салтыкова, казначея Андронова, печатника Грамотина и другихъ; думные дьяки прочитывали челобитныя и помічали, что по каждой приговаривали Гонсъвскій съ окружавшими его пріятелями. Другимъ членамъ думы и не слышно было, что эта компанія говорила и приговаривала. Въ 1579 г., когда царь былъ въ походъ и стоялъ съ боярами въ Новгородъ, бояринъ кн. В. Ю. Голицынъ билъ челомъ государю, прося разсудить его «въ счетв о мъстьхъ» съ бояриномъ кн. И. П. Шуйскимъ. Государь приказалъ думъ разобрать діло. Засізданіе происходило въ Разрядной избів. Первосовътникомъ думы былъ тогда кн. И. Ө. Мстиславскій; туть же сидъли и оба мъстника, истець и отвътчикъ. Думный дворянинъ А. Ө. Нагой пришелъ и сказалъ боярамъ, что государь велълъ слушать дъло сегодня же. Бояре сказали кн. Голицыну: «билъ ты челомъ на кн. И. П. Шуйскаго о мъстахъ, п ты на кн. Ивана дай челобитную и ищи на немъ, а мы васъ

<sup>\*)</sup> Царств. книга, 112, 339. А. А. Э. I, стр. 143. Сказ. соврем. о Дим. Самозв. I, 62 и 76. Г. Забплина, Дом. бытъ русск. царей, I, 292. Майерберга, Путеш. въ Московію, изд. Общ. Ист. и Др. Р. стр. 168. П. С. З. №№ 75 и 954.

слушать готовы». Кн. Васплій иска не вчиналь и челобитной не давалъ, а билъ челомъ боярамъ, чтобъ дали ему срокъ събздить домой «на подворье» и взять разрядныя памяти, чёмъ ему съ кн. Иваномъ тягаться въ отечествъ. Кн. Иванъ въ свою очередь биль челомъ боярамъ, чтобъ они велѣли кн. Василью искать на немъ и его съ кн. Васильемъ судили, что отвѣчать противъ челобитной истца онъ готовъ. Бояре трижды приглашали Голицына подать челобитную о своемъ искъ или искать безъ челобитной, о чемъ онъ просилъ на Шуйскаго. Кн. Василій отвічаль на всі эти «вспросы» боярь, что разрядныя памяти, чёмъ ему съ кн. Иваномъ считаться, лежать у него на подворьь, дали бы ему бояре срокъ съвздить на подворье, а теперь онъ искать не готовъ. Кн. Иванъ также три раза билъ челомъ боярамъ, что отвѣчать онъ готовъ, да кн. Василій на немъ не ищеть, и бояре вельли бы его челобитье записать. Давъ срокъ истцу, бояре перешли къ другому очередному дѣлу, тоже мѣстническому спору, и слушали его до пятаго часа ночи (до 9-го часа по нашему счету, такъ какъ дъло было въ ноябръ на вечернемъ засъданіи думы). Кн. Иванъ сидълъ въ это время съ боярами, и какъ дослушано было дъло, повхаль изъ Разрядной избы домой. Следомъ за нимъ стали разъвзжаться и другіе бояре: увхади Д. Годуновъ, сыновья первоприсутствующаго и другіе члены. Между тімь кн. Голицынъ принесъ боярамъ челобитную о счетв и билъ челомъ, чтобы бояре по челобитной его съ кн. Иваномъ судили въ отечествъ. Судъ былъ отложенъ до другого засъданія. На слъдующій день кн. Голицынъ въ думѣ повторилъ свое челобитье боярамъ, а бояре опять потребовали у него челобитной. Голицынъ просилъ судить его по челобитной, какую подавалъ онъ государю на Шуйскаго въ Псковъ. Бояре опять три раза спрашивали Голицына, станетъ ли онъ искать и если станетъ, подасть ли челобитную объ искъ. Голицынъ на эти вспросы также отвъчалъ просьбой, чтобъ его судили по псковской челобитной и ту челобитную велѣли передъ собой положить. Бояре ему въ томъ отказали, прибавивъ, что готовы судить его и безъ челобитной, если онъ будеть искать «словомъ». Голицынъ изъявилъ

готовность искать безъ челобитной словомъ и началъ изустнымъ изложеніемъ своей исковской челобитной \*).

Люди XVII в. въ своихъ разсказахъ о ходъ дълъ въ думъ дають иногда случайныя указанія на партіи, какія въ ней образовывались, и на стороннія вліянія, тамъ д'яйствовавшія. Въ 1676 г. во время войны съ Турками и Татарами отправленъ былъ въ Путивль бояринъ кн. В. В. Голицынъ въ подмогу дъйствовавшему въ Малороссін кн. Г. Г. Ромодановскому. Возникалъ вопросъ, дъйствовать ли обоимъ главнокомандующимъ раздѣльно, самостоятельно, или Ромодановскому быть въ товарищахъ у Голицына. Бояринъ кн. М. Ю. Долгорукій писалъ изъ Москвы Голицыну, что этотъ вопросъ въ думъ еще не рѣненъ, бояре «раздѣлились пополамъ»; но ему чуялось, что Ромодановскому въ товарищахъ не быть, «за него всъ стоять», а о прибавкѣ пѣхоты Голицыну онъ, кн. Долгорукій, старается и бьется въ томъ за него, сколько мочи у него есть, п насилу выпросиль ему два стрёлецкихь батальона. Въ 1677 г. Ромодановскій поразиль враговь на Днѣпрѣ и ему хотѣли послать изъ Москвы шубу и золотые, а Голицыну не посылать, потому что онъ къ бою не поспѣшилъ. Но матушка Голицына «о томъ кръпко простаралась», била челомъ боярину кн. Ю. А. Долгорукому и много разъ посылала своего внука къ боярину И. М. Милославскому о томъ же. Отъ Долгорукаго «крику было много», зачёмъ Голицынъ къ Днёпру не поспёшилъ; однако онъ тоже «простарался», и Милославскій замолвиль слово. Бояре приговорили послать къ обоимъ командирамъ «со здоровьемъ и службы ихъ въ ровенствъ милостиво похвалить». Приговоръ былъ посланъ къ государю въ Троицкій походъ на утвержденіе. Въ 1685 г. возникъ при Московскомъ дворѣ вопросъ, мириться ли съ Поляками противъ Татаръ, или съ Татарами противъ Поляковъ. О томъ «держанъ былъ совътъ въ палать»: царевна Софья и кн. Голицынъ «съ своею партіей были той опиніп (opinion), чтобъ миръ съ Поляками подтвер-

<sup>\*)</sup> Соловъева, Ист. Росс. IX, 56. Русск. Ист. Сб. Общ. Ист. и Др. Росс., т. II, 1—4 и 57.

дить», а кн. Прозоровскій съ другими боярами держался противнаго мнѣнія. Полгода длилось разномысліе, и наконецъ согласились «алліансъ учинить» съ Польшей противъ Крыма \*).

Ходъ обсужденія и р'єшенія общихъ законодательныхъ вопросовъ не записывался такъ подробно, какъ излагались частныя мъстническія тяжбы, которыя рышала боярская дума или ея коммиссія. Веденіе протоколовъ думскихъ засъданій или «списковъ государеву сидѣнью о всякомъ земскомъ указѣ» не было постояннымъ правиломъ. Выше изложены случайныя записи н'екоторыхъ сов'ещаній думы, попавшія въ л'етопись или въ позднъйшій докладъ дьяка, каковъ былъ отрывокъ протокола преній, происходившихъ на зас'єданіи думы въ 1679 году по вопросу о питейной торговлѣ \*\*). Записывались только приговоры думы. По словамъ Котошихина, «на чемъ которое дъло быти приговорять, приказываеть царь и бояре думнымъ дьякомъ помътить и тотъ приговоръ записать». Приговоры помъчались обыкновенно на самыхъ дълахъ, доложенныхъ въ думъ или одному царю, и излагались либо кратко, въ стереотипныхъ выраженіяхъ, либо пространно, если рѣшали сложное и необычное діло; ті и другіе облекались потомъ въ форму указовъ \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Временникъ Общ. Ист. и Др. Росс. X, смѣсь, стр. 31. Письмо *Боева* къ кн. В. В. Голицыну въ столбц. Моск. стола Разр. пр. № 1083. Арх. кн. *Ө. А. Куракина*, I, 52.

<sup>\*\*)</sup> Въ царскомъ архивѣ Грознаго хранились только протоколы за январь 1568 г. См. выше стр. 342. Въ мнѣніи думы о войнѣ съ Польшей, поданномъ на соборѣ 1556 г., читаемъ, что бояре уже прежде говорили между собой объ этомъ дѣлѣ и что рѣчи бояръ, бывшихъ тогда «въ приговорѣ», были записаны. Не видно однако, чтобы боярскія рѣчи записывались на каждомъ засѣданіи. Собр. гос. гр. и дог. 1, стр. 548.

<sup>\*\*\*) «</sup>Бояре приговорили» или «государь указаль, говоря съ бояры: дать грамота, выписать, т. е. доложить со справками, посадить въ тюрьму, вельть пытать, отписать съ похвалою или съ опалой». Эта послѣдняя помѣта на донесеніе воеводы о приходѣ Татаръ подъ Сапожокъ облечена въ указъ, въ которомъ писано: «И ты дуракъ безумный, худой воеводишка! Пишешь къ намъ, что Татарове къ Сапожку приходятъ и людей побиваютъ» и проч. См. помѣты и указы въ І т. Актовъ Моск. государства, издан. Акад. Наукъ подъ ред. Н. А. Попова; грамота воеводѣ съ опалой № 174.

Въ 1690 г. въ думѣ было постановлено, чтобы только думные, а не простые дьяки крѣпили именные указы, обыкновенно составлявшіеся на основаніи приговоровъ государя съ боярами. Приговоры излагались въ двоякой формъ, въ видъ государевыхъ указовъ, закрѣпленныхъ «всѣхъ думныхъ дьяковъ руками», или помъченныхъ какимъ-либо однимъ изъ этихъ дъяковъ. Въ указахъ перваго рода излагались приговоры общаго законодательнаго характера, касавшіеся одинаково всёхъ правительственныхъ въдомствъ; за помътой одного думнаго дъяка выходили указы болве частнаго свойства, о которыхъ ввдать надлежало одному или нъсколькимъ приказамъ. Въ закрипи и помити выражалась неясная, нервшительно проведенная мысль древнерусскаго законодательства о различін между органическимъ закономъ и простымъ распоряженіемъ верховной власти, между общимъ правидомъ и его примъненіемъ къ частнымъ случаямъ. Трудно сказать, требовалось ди въ XVI в. закрѣпленіе какихъ-дибо приговоровъ руками всёхъ думныхъ дьяковъ: этого не зам'єтно, можеть быть, по недостатку памятниковъ того времени. И въ XVII в. думскія постановленія общаго, органическаго характера неръдко помъчались однимъ думнымъ дьякомъ, чаще всего разряднымъ, и изъ Разряда сообщались указами или «памятями» прочимъ приказамъ \*). Съ другой стороны, въ 1665 г. по случаю пожалованія боярскаго чина гетману Брюховецкому состоядся приговоръ бояръ, по которому думные люди, назначенные сказывать боярство этому и впредь всёмъ будущимъ гетманамъ, не должны ставить себъ это въ безчестіе и при мъстническихъ спорахъ писать «въ случан»; по указу, сообщенному въ Разрядъ изъ собственной канцеляріи государя, изъ приказа Тайныхъ Дѣлъ, «сію статью», столь спеціальную на нашъ взглядъ,

<sup>\*)</sup> Въ 1677 г. велѣно было въ приказы, управляемые думными людьми, писать изъ Разряда указами, а въ остальные памятями или простыми отношеніями. Въ этомъ, кажется, выражалась мысль, что приказы перваго рода имѣютъ непосредственное отношеніе къ государю и думѣ, а остальные сносятся съ высшимъ правительствомъ черезъ посредство Разряда, какъ думской канцеляріи. П. С. З. № 677. Иначе объясняетъ это Дмитріевъ въ Ист. суд. инстанцій, стр. 335.

вельно было записать въ книгу «впредь для утвержденія и закрѣпить всѣхъ думныхъ дьяковъ руками». Однако можно замътить присутствіе мысли, что встми думными дьяками должны закрѣпляться установляемыя высшимъ правительствомъ правила наиболье основныя и постоянныя, касающіяся всьхъ отдъльныхъ въдомствъ. Въ 1676 г. по докладу изъ Помъстнаго приказа утвержденъ былъ думой рядъ новыхъ статей о пом'єстьяхъ; государевъ указъ и боярскій приговоръ объ этихъ статьяхъ вельно было закрышть всымь думнымь дьякамь «для вычнаго укръпленія, дълать бы всякія дъла по Уложенію и по симъ новымъ статьямъ». Въ 1693 г. по поводу разбиравшейся въ думѣ брани и драки бояръ Шеина и кн. Ромодановскаго состоялся указъ съ изложеніемъ всего діла, закріпленный восемью думными дьяками: велёно было во всё приказы послать для въдома со всего этого дъла памяти. Распоряженія болье частнаго хорактера пом'вчались тімь или другимь думнымъ дьякомъ, смотря по въдомству, котораго они касались, чаще всего дьякомъ разряднымъ, какъ главнымъ секретаремъ думы по всёмъ дёламъ. Изъ Разряда обыкновенно сообщались постановленія думы и тімь приказамь, начальники которыхь не были членами думы. Изъ г. Яранска, подвъдомственнаго приказу Казанскаго Дворца, въ 1601 г. прислана была отписка о растратѣ казеннаго имущества воеводой кн. Репнинымъ. Дьяки приказа эту отписку «взносили въ верхъ», сказывали боярамъ. Выслушавъ отписку, бояре приговорили у кн. Репнина за воровство отобрать на государя вотчины, помёстья и дворъ въ Москвъ со всъми животами, а самого съ женою и дътьми сослать на Уфу и быть ему тамъ «въ рядъ», т. е. рядовымъ дворяниномъ, лишеннымъ чиновъ. Приговоръ помъченъ былъ умнымъ разряднымъ дьякомъ Е. Вылузгинымъ, которымъ рѣшеніе думы и было сообщено другимъ приказамъ, насколько оно касалось каждаго: память о конфискаціи пом'єстій и вотчинъ послана въ Помъстный приказъ, объ отобрании московскаго двора съ движимостью на Земскій Дворъ, главное полицейское управленіе столицы, а о ссылкѣ кн. Репнина на Уфу въ Казанскій Дворець. Кром'в Разряда государевы указы и боярскіе

приговоры сообщаль приказамъ тотъ изъ нихъ, который своимъ докладомъ вызвалъ постановление высшей власти, если начальникъ его былъ членомъ думы. Въ этомъ случав самъ . Разрядъ получалъ сообщеніе о боярскомъ приговорѣ изъ другого приказа, если этотъ приговоръ его касался. Приговоръ думы о порядкъ гражданскаго судопроизводства, возбужденный докладомъ, напримъръ, Суднаго Владимірскаго приказа, здъсь записывался въ книгу и сообщался отсюда въ Разрядъ и въ другіе приказы, которые должны были переслать новое постаповленіе въ подсудные имъ города. Разрядъ сообщилъ всёмъ приказамъ приговоръ думы 1682 г. о возстановлении прежняго названія Стрълецкаго приказа, незадолго до того переименованнаго въ приказъ Надворной пъхоты. Но тотъ же Разрядъ долженъ былъ разослать по городамъ грамоты о надзоръ за московскими стрѣльцами, сосланными за безпорядки того года, и сообщить мъстнымъ властямъ утвержденныя думой и подписанныя думными дьяками статьи о томъ, какъ стредьцы должны вести себя: указъ объ этомъ вмісті съ выпиской изъ статей сообщенъ былъ Разряду изъ Стрълецкаго приказа. Впрочемъ иногда дъла восходили въ думу и шли оттуда путями не совсёмъ для насъ понятными, извилистыми и можетъ быть случайными. Въ Стредецкомъ приказе производились между прочимъ разследованія по уголовнымъ деламъ въ Москве. Въ 1691 г. по докладу Стръдецкаго приказа дума приговорила одного иноземца къ смерти за татьбу и другія лихія дѣла; этотъ приговоръ помѣченъ былъ думнымъ дьякомъ Казанскаго Дворца. Государь помиловаль осужденнаго, замѣнивъ смертную казнь кнутомъ и ссылкой; указъ объ этомъ былъ помѣченъ думнымъ дьякомъ Большого Дворца. По тому же дѣлу привлеченъ былъ къ следствію одинъ торговецъ Серебрянаго ряда. Рядскіе старосты ходатайствовали передъ государями за подсудимаго; милостивая резолюція государей пом'ячена на этой челобитной думнымъ дьякомъ Помъстнаго приказа \*). Послъ

<sup>\*)</sup> П. С. З. №№ 1372, 375, 633, 634, 1460, 1349, 968, 1377, 975, 978, 1429. А. И. II, № 38, VIII, IX и XII.

Смутнаго времени московскіе бояре жаловались Полякамъ, что во время владычества Гонсівскаго въ Москвів грамоты отъ имени думы писались по его волів, боярамъ приказывали прикладывать къ нимъ руки, и они прикладывали. Подпись бояръ подъ актами, излагавшими постановленія боярской думы, была повидимому временной новостью, вошедшей въ московскую правительственную практику вмістів съ другими новостями Смутной эпохи. Приказные акты первыхъ трехъ царствованій новой династіи оправдывають слова Котопихина, что «на всякихъ діблахъ закрібпляють и помічають думные дьяки, а царь и бояре ни къ какимъ дібламъ руки своей не прикладывають: для того устроены они, думные дьяки».

Значеніе этой черты думнаго ділопроизводства открывается при сопоставленіи ея съ другой особенностью тогдалиняго управленія. Была еще своеобразная форма, въ которой сообщались приказамъ постановленія высшаго правительства. Какъ государь иногда передаваль свою волю всёмь боярамь пли начальникамъ отдёльныхъ вёдомствъ изустно, «словомъ», такъ точно и эти начальники сообщали своимъ приказамъ «государевымъ словомъ», что государь приказалъ или приговорилъ съ ними, боярами. Въ 1660-хъ годахъ думный дьякъ Помъстнаго приказа Карауловъ словесно сообщилъ своимъ подьячимъ государевъ указъ не давать въ помъстья порожнихъ пустошей въ нъкоторыхъ уъздахъ, и подьячіе не могли припомнить, въ какомъ году это было. Въ этихъ чертахъ обнаруживается отношеніе думныхъ судей къ приказамъ, которыми они управляли. Принося «съ верху» законъ, постановленный высшей властью, такой управитель являлся передъ приказомъ не главой исполнительнаго учрежденія, а составной единицей высшей власти, по указаніямъ которой это учрежденіе дъйствовало. Руки къ дъламъ прикладывали исполнительные органы, которые на то «устроены». Но думный человѣкъ, стоявшій во главѣ приказа, быль не исполнителемь, а руководителемь. Въ своемъ приказъ онъ велъ дъла вмъсть съ товарищами, другими думными или съ недумными людьми, составляль съ ними присутствіе, своего рода коллегію, засъдавшую въ особой присутственной залъ, въ

«казенкъ, гдъ сидятъ начальные люди», какъ говорили въ XVII в. Въ этой казенкъ онъ былъ старшій изъ товарищей, предсъдатель коллегіи, подчиненной думф; но въ думной палатъ онъ былъ начальникомъ своихъ приказныхъ товарищей. Такое двойственное значеніе думныхъ управителей приказовъ вызывало много неудобствъ и злоунотребленій, облегчало произволъ судей, затрудняло надзоръ думы за ними. Впосл'єдствіи Петръ Великій возстановиль это противорьчіе стараго московскаго управленія, когда ввель въ Сенать президентовъ коллегій, которыми онъ замѣнилъ древніе приказы. Но онъ скоро увидѣлъ вытекавшія отсюда затрудненія и сознался, что «сіе не осмотря учинено». Эти неудобства чувствовались и раньше. Важнъйшіе изъ старыхъ приказовъ, какъ известно, имели территоріальное значеніе, зав'єдовали изв'єстными областями государства въ нъкоторыхъ или во всъхъ дълахъ. Англійскій капитанъ Перри, прівхавшій въ Россію въ 1698 г., еще засталь въ Москвв старые административные порядки. Знатные господа, стоявшіе во главъ важнъйшихъ приказовъ, показались ему владътельными князьями, пользовавшимися исключительнымъ правомъ назначать правителей въ города, подчиненные ихъ приказамъ, а этп приказы были простыми канцеляріями такихъ господъ, исполнявшими ихъ распоряженія. Въ этихъ канцеляріяхъ дѣла вели дьяки, которые время отъ времени отдавали отчетъ своимъ начальникамъ; сами эти начальники даже ръдко приходили въ свои приказы, чтобы выслушивать дѣла; подать жалобу на эти приказы въ высщее мъсто не было возможности \*).

<sup>\*)</sup> Соловьевг, Ист. Росс. IX, 57 по 2 изданію. А. Ист. I, № 154, X и XI. П. С. З. №№ 632 и 1306. Джона Перри, Состояніе Россіи, по изд. Общ. Ист. и Др. Росс. стр. 121.

## Глава XXIII.

Cг конца XVII в. дума становилась тъсным совътом, дъйствовавшим без государя.

Къ описанію устройства и дѣлопроизводства думы прпбавимь очеркъ формъ, какія она приняла въ непродолжительный періодъ своего разрушенія.

Дума дъйствовала не всегда въ присутствии государя, но обыкновенно при государъ, тамъ, гдъ онъ имълъ пребываніе. Когда царь вывзжаль изъ Москвы, его обыкновенно сопровождало въ «походѣ» большинство наличныхъ его совѣтниковъ. Нѣкоторые оставались въ Москвѣ, по словамъ Котошихина, «для приказныхъ дѣлъ»: это были думные начальники важнъйшихъ приказовъ. Кромъ того «въ верху» на государевомъ дворъ оставляли Москву въдать и царскій дворъ оберегать нъсколько членовъ думы съ стольниками, стряпчими, дворянами московскими и дьяками, которые по очереди дневали и ночевали во дворцъ съ оставленными боярами. По свидътельству Котошихина, эта верховая или надворная коммиссія составлялась изъ одного боярина, двухъ окольничихъ, двухъ думныхъ дворянъ и изъ думныхъ дьяковъ, следовательно не мене какъ изъ 7 членовъ. Но по разряднымъ книгамъ XVI и XVII в. ни численный, ни чиновный составъ ея не отличался такимъ постоянствомъ и однообразіемъ: она составлялась изъ 4, 6, 8, даже 11 членовъ, изъ нъсколькихъ бояръ съ окольничими, думными дворянами и дьяками, но иногда безъ думныхъ дворянъ. Въ этой временной мадой думѣ, какъ можно назвать ее, иногда участвоваль въ качествъ предсъдателя высшій іерархъ Русской Церкви. Въ 1547 и 1548 г., когда царь ходилъ въ походъ на Казань, въ Москвъ оставлены были удъльный князь Владиміръ Андреевичъ и 6 бояръ и окольничихъ; имъ, какъ сказано въ разрядной книгъ, «во всъхъ своихъ дълъхъ вельлъ царь приходити къ митрополиту Макарію». Ходъ высшаго управленія въ отсутствіе царя подъ руководствомъ патріарха можно хорошо разсмотрѣть по уцѣлѣвшимъ актамъ 1654 года,

хотя это быль псключительный, смутный годь. Началась война съ Польшей, и самъ царь съ боярами пошелъ въ походъ. Въ Москвъ государь оставилъ кн. М. П. Пронскаго съ пятью думными товарищами. Будучи сама временнымъ правительствомъ, эта коммиссія была подчинена еще выстему временному правительству, которое состояло изъ царицы, царевича и патріарха Никона и которое притомъ по случаю мороваго повътрія также увхало изъ Москвы. Кромв текущихъ двлъ кн. Пронской съ товарищами исполняеть разнообразныя требованія царя, вызванныя войной, собираеть и высылаеть въ дъйствующія армін людей, деньги и прицасы, усмиряеть поднявшееся въ столицъ движеніе противъ Никона, принимаетъ мфры противъ заразы; обо всемъ, что дълается въ Москвъ, онъ обязанъ ежедневно писать высшему временному правительству, т. е. патріарху. На запросы коммиссіи, какъ поступить въ томъ или другомъ случав, патріархъ именемъ царицы и царевича даетъ указы, но по нікоторымь дізламь самь обращается кь царю, прося указа. Впрочемъ и коммиссія непосредственно сносится съ царемъ помимо Никона. Кіевляне ходатайствовали о подтвержденіи правъ. данныхъ ихъ городу прежними польскими королями. Царь указаль разсмотрѣть ихъ челобитье патріарху съ коммиссіей, которой челобитчики представили свои статьи. Коммиссія просила царя указать ей, чемъ руководствоваться при обсуждении статей. Царь указаль утверждать статьи, согласныя съ старыми польскими актами, представленными Кіевомъ, и съ правами, прежде данными г. Переяславлю, а о новыхъ правахъ, какихъ будуть просить кіевскіе послы, писать государю. По спискамъ статей можно видъть, какъ шло ихъ обсуждение въ коммиссии. Статьи читались боярамъ два раза. При первомъ чтеніи они приговаривали о каждой стать справиться съ прежними королевскими «привиліями» или съ жалованной переяславской грамотой и быть по прежнему. Дьякъ наводиль справки и противъ нъкоторыхъ статей дълалъ помъты на поляхъ въ видъ проекта резолюціи или основанія для нея. При второмъ чтеніи бояре обыкновенно приговаривали быть такъ, какъ помѣчено на полѣ. Затьмъ статьи разсматривалъ натріархъ и по каждой произно-

силь свой указъ, большею частью утверждавшій боярскій приговоръ, иногда измѣнявшій его. Жалованныя грамоты, составленныя по этимъ приговорамъ, были посланы къ государю для ихъ окончательнаго обсужденія и утвержденія въ дум'в всёхъ бояръ. Въ XVII в. временныя верховыя коммиссіи обыкновенно засъдали въ Столовой или Золотой палатъ. Уъзжая недалеко, царь иногда бралъ съ собою немногихъ бояръ. Тогда дума сидъла безъ него за «служивыми и приказными дълами», нли царь прівзжаль на ея засвданія, какъ двлаль Өедорь, живя въ селѣ Воробьевѣ. Чаще дума засѣдала «въ походѣ» при государѣ, даже въ очень тѣсномъ составѣ: въ 1674 г. разъ въ Преображенскомъ царь сидёлъ «о всякихъ дёлахъ» только съ 13 членами думы. Управители приказовъ, остававшіеся въ Москвѣ, должны были пріѣзжать «въ походъ» къ государю для сидінья или съ докладами для вершенія всякихъ діль въ извъстные дни недъли, обыкновенно 3 раза. Котошихинъ говорить о верховой коммиссіи бояръ, что кромѣ обереганія царскаго двора и Москвы, если «лучатся какія дѣла изъ полковъ или изъ городовъ, и они тѣ дѣла кромѣ тайныхъ, смотря, посыдають царю въ походъ, а по инымъ дёламъ указъ чинять, не писавъ къ царю, по которымъ мочно». По разрядамъ и актамъ также видно, что коммиссія служила посредницей между исполнительными учрежденіями и государемъ съ думой, бывшими въ походъ. Чрезъ нее шли указы госрдаря; ей докладывали приказы текущія діла; въ тяжбахъ она допрашивала стороны и произносила приговоры, пересылая къ царю дела, которыхъ не могда вершить. Въ 1674 г., по случаю убійства старосты Серебрянаго ряда, рядцы били челомъ коммиссіи объ аресть убійцъ. Предсѣдатель послалъ «съ верху» стрѣльцовъ взять убійцъ въ Стрелецкій приказъ и тамъ распросить, потомъ по докладу приказа велёль отвезть дёло съ распросными рёчами въ Преображенское, гдв царь слушалъ его съ боярами и послалъ коммиссін указъ пытать преступниковъ въ Стрілецкомъ приказъ. Ръшение частныхъ дълъ коммиссія подобно думъ сопровождала общими законодательными постановленіями, которыя потомъ докладывались думѣ. Въ Смутное время М. Г.

Салтыковъ писалъ, что при прежнихъ государяхъ, «коли они въ отъвздв бывали, безъ нихъ государей бояре на Москвв пом'єстья давали». Однако отношенія коммиссіп къ дум'є не вполив ясны. Многія двла изъ приказовъ шли прямо въ думу мимо коммиссіи. Въ 1675 г. велёно было приказнымъ судьямъ ъздить съ докладными дълами для вершенья къ государю въ Преображенское и вмѣстѣ съ тѣмъ «спорныя дѣла взносить къ боярамъ», --къ какимъ, въ коммиссію ли, или въ думу, ръшить трудно. Въроятнъе въ коммиссію, которая и послъ, ставъ постоянной, служила преимущественно инстанціей въ спорныхъ дълахъ. Но трудно догадаться, съ какими докладприказы обращались прямо въ думу, хотя ными дѣдами несомнъщно въ числъ ихъ были дъла, которыя разсматривались, но не вершились коммиссіей. Когда дума оставалась въ Москвъ безъ государя, она не собиралась правильно каждый день. Коммиссія, ведя текущія діла, тогда была посредницей между ней и государемъ и созывала бояръ, когда являлось экстренное дъло, которое государь указывалъ обсудить въ думъ \*).

При цар'в Алекс'в'в, во время частых отлучекъ государя съ дворомъ изъ столицы, членами коммиссіи иногда въ продолженіе цілаго года бывали одни и тів же лица, такъ что эта верховая коммиссія становилась привычнымъ мізстомъ, гдів разбирались и різшались нізкоторыя текущія, именно тяжебныя діла, восходившія изъ приказовъ «въ верхъ» къ боярамъ. Благодаря тому временная малая дума превратилась постепенно и незамізтно въ постоянное судное отділеніе думы, въ судебный департаментъ государственнаго совіта, образовавшій новую инстанцію между приказомъ и думой. Такъ возникло первое и единственное постоянное отділеніе думы, привыкшей до того времени выдізлять изъ себя лишь временныя коммиссіи. Обремененіе

<sup>\*)</sup> Котоших. 25. Разр. кн. въ Моск. Арх. мин. ин. д. № 99/431, л. 200, 208, 229. Дв. Разр. III, 22, 63, 56, 124, 413, 1045, 1109, 1095, 1409, 1111, 1119, 1389, 1392. Разр. книга въ Синб. Сборникъ Валуева, стр. 16. Доп. къ Акт. Ист. III, № 119. Акты Южн. и Зап. Росс. Х, 615—654. А. И. II, 363. Столбцы Пом. прик. въ Моск. Арх. мин. юст. по г. Рязани № 15, дъло № 14. П. С. З. №№ 128, 129 и 325.

думы множествомъ частныхъ дёлъ несомнённо было главнымъ побужденіемъ, вызвавшимъ это нововведеніе. Оно совершилось уже въ царствованіе Өедора Алексвевича. Новое учрежденіе получило названіе Расправной Золотой или Разрядной палаты. Въ дворцовыхъ разрядахъ 1681 г. читаемъ, что 9 мая государь указаль нісколькимь думнымь людямь «у росправныхь дълъ и какъ онъ, великій государь, изволить быть въ походъхъ, быти на Москвъ съ бояриномъ со кн. Н. И. Одоевскимъ въ товарищахъ»; далъе названы 9 бояръ, окольничихъ и думныхъ дворянъ, по 3 человъка каждаго чина, и 12 думныхъ дьяковъ, которымъ всёмъ велёно быть на Москве въ товарищахъ у кн. Одоевскаго. Этотъ бояринъ и прежде въ разные годы много разъ бывалъ председателемъ временной правительственной коммиссіи въ отсутствіе государя. Кажется, превращеніе этой коммиссіи въ постоянное судное отділеніе думы совершилось нѣсколько раньше мая 1681 г. Уже въ мартъ 1681 г. этотъ же бояринъ съ товарищами слушалъ докладную выписку изъ Помъстнаго приказа и по ней приговорилъ отобрать помѣстье у одного служилаго человѣка и передать другому. Даже еще раньше, въ январъ того же года, когда въ Помъстномъ приказъ была составлена для доклада выписка, касавшаяся порядка исковъ и челобитій о пом'єстныхъ дачахъ, этоть докладь по государеву указу слушаль и приговорь по нему постановиль бояринь кн. Н. И. Одоевскій съ товарищами, хотя государь съ боярами, какъ видно по дневнымъ запискамъ государевыхъ выходовъ, находился тогда въ Москвѣ \*). Это учрежденіе дійствовало до 1694 г. Въ августі 1681 г. боярамъ, окольничимъ и думнымъ людямъ, которые сидёли «у росправныхъ дёлъ въ Золотой палатё» съ кн. Н. И. Одоев-

<sup>\*)</sup> Дворц. Разр. IV, 187. II. С. З. №№ 967 и 1264. Выходы царей, стр. 697. Составитель статьи о приказахь въ Др. Росс. Вивліовикъ (ХХ, 312) читалъ въ записныхъ книгахъ, что уже 8 марта 1680 г. царь указалъ сидъть въ Золотой палатъ за расправными дълами боярамъ, окольничимъ и думнымъ людямъ изъ разныхъ приказовъ. 8 марта 1680 г. царь былъ въ отлучкъ, а на Москвъ оставлена была обычная временная коммиссія изъ 5 членовъ. Дв. Разр. IV, 140.

скимъ въ товарищахъ, было указано, чтобы тѣ изъ нихъ, чьи дела будуть слушаться въ палате, на то время уходили изъ присутствія. Во время смуть 1682 г. члены палаты, въ отсутствіе государей оставленные въ Москвѣ на государевомъ дворѣ для расправныхъ дѣлъ, «отъ шатости многихъ людей унимали». Составъ налаты быль довольно измѣнчивъ: часто смѣнялись предсъдатели, еще чаще ихъ товарищи; нъкоторые изъ тыхъ и другихъ по нъскольку разъ вступали въ палату. Обыкновенно она составлялась изълюдей всёхъ четырехъ думныхъ чиновъ, что давало ей видъ малой думы; только членовъ въ ней не бывало уже такъ много, какъ въ 1681 году: въ палатъ сидъло иногда 12—13 членовъ, иногда менъе. При ней образовалась канцелярія съ думными и простыми дьяками. Кромъ кн. Н. И. Одоевскаго видимъ во главъ палаты кн. Голицыныхъ, П. В. Шереметева, кн. Я. Н. Одоевскаго, кн. М. Я. Черкасскаго; только при двухъ последнихъ председателяхъ въ 1689—1693 гг. составъ палаты началъ было пріобретать некоторую устойчивость и члены ея не смѣнялись такъ часто, какъ прежде. Падата сохраняла прежнее двойственное значеніе: при государъ она разематривала и ръшала спорныя дъла изъ приказовъ, а когда высшее правительство отлучалось изъ Москвы, она замъщала думу по текущимъ дъламъ управленія и для этого на государевомъ дворъ оставляли ея предсъдателя съ товарищами, «которые съ нимъ у росправныхъ дѣдъ» или «съ нимъ въ Росправной падать». Татищевъ придаеть ей еще болье важное законоподготовительное значеніе, говоря, что въ нее «опредѣлены были люди знатные и въ приказныхъ дѣлахъ свѣдомые, которые всь не рышимыя по Уложенію дыла разсматривали, законы исправляя или вновь сочиняя, во общемъ собраніи сената (боярской думы) рѣшали». Это извѣстіе поддерживается упомянутымъ выше приговоромъ палаты по докладу о помъстныхъ дачахъ \*).

<sup>\*)</sup> П. С. З. № 885. Др. Р. Вивл. XX, 439. Дв. Разр. IV, 198, 214, 228, 236, 247, 390, 483, 623, 693, 731 и др. Татищева, Разговоръ о пользѣ наукъ и училищъ, изд. Н. Поповымъ, стр. 152. Здѣсь учрежденіе Расправной палаты отнесено ко времени составленія Уложенія. Можно догадываться о поводахъ къ такому мнѣнію: 1) въ редакціон-

Къ тому времени, когда «марсовы потъхи» царя Петраготовы были стать «настоящимъ дѣломъ», выработались довольно разнообразныя формы, въ которыхъ обпаруживалась дъятельность боярской думы. Она засъдала съ государемъ или безъ него, въ присутствіи одного патріарха или съ участіємъ всего Освященнаго собора высшаго духовенства. Постоянное отдъленіе думы разбирало частныя дёла по челобитьямъ, восходившія къ боярамъ изъ приказовъ; по временамъ государь призывалъ къ себѣ въ ближнюю думу нѣкоторыхъ бояръ для обсужденія тайныхъ дёлъ, которыя не докладывались дум'в «всёхъ» бояръ или общему собранію совъта; въ случав надобности изъ членовъ думы составлялись временныя тёсныя коммиссіи для разныхъ порученій, для «отвѣта» или переговоровъ съ иноземными послами, для суда по мъстническимъ дъламъ, Съ 1694 г. высшее правительство постепенно измѣняется; но ходъ измѣненія не вполнъ ясенъ. Прежде всего становится незамътна дъятельность Расправной палаты. Изръдка на время отлучекъ государя остается на его дворѣ въ Москвѣ попрежнему то десять думныхъ людей, то не болье трехъ; но не видно, чтобы эти люди и при государѣ постоянно находились «у росправныхъ дълъ». По изданному въ мартъ 1694 г. указу скоръе можно заключить, что особой Расправной палаты при дум'в уже не существовало. Этимъ указомъ предписано было судныя дъла

ной коммиссіи, составлявшей Уложеніе, предсъдательствоваль тоть же кн. Н. И. Одоевскій, который быль первымь предсъдателемь Расправной палаты; 2) тоть же кн. Одоевскій и его думные товарищи по кодификаціонной коммиссіи, князья С. В. Прозоровскій и Ө. Ө. Волконскій, вмъсть съ думнымъ дьякомъ М. Волошениновымъ, не входившимъ въ составъ этой коммиссіи, по разряднымъ записямъ 157 г., когда составлялось Уложеніе, нъсколько разъ являются съ значеніемъ надворной коммиссіи, остававшейся въ Москвъ подобно Расправной палать во время отлучекъ царя изъ столицы; 3) въ томъ же составъ эта надворная коммиссія по указу государя производила сыскъ и допросъ по частнымъ обвинительнымъ челобитьямъ, даже съ правомъ пытать обвиняемыхъ. Р. Ист. Библ. Археогр. Комм. Х, 413—423. Чтенія въ Общ. Ист. и Др. Р. 1887 г., кн. ІІІ: А. Зериалова, Новыя данныя о земск. соборъ 1648—1649 г., стр. 50 и сд.

по докладамъ изъ приказовъ и по челобитнымъ слущать у государей «въ верху въ Передней бояромъ и думнымъ людемъ всимъ». Въ Золотой палатъ нъть уже судебнаго присутствія: частныя дица высшихъ чиновъ только приносятъ сюда свои чедобитныя на имя государей; думные дьяки принимають эти челобитныя и взносять «въ верхъ къ бояромъ». Въ февралъ 1700 г. веліно было всі діла, которыя «въ прошлыхъ годъхъ» по частнымъ челобитьямъ взнесены были изъ разныхъ приказовъ въ Расправную палату «къ бояромъ для разсматриванія», разобрать и раздать въ приказы, откуда они были взяты, при чемъ замѣчено въ указѣ, что «въ прошлыхъ годѣхъ» въ этой палать были думный дьякъ Никифоровъ и «думный совътникъ» Возницынъ, а они въ послъдній разъ упоминаются въ составѣ палаты въ 1694 г. Расправная палата является здісь учрежденіемъ, давно переставшимъ дійствовать, отъ котораго остадся только архивъ. Но вскоръ она повидимому была возстановлена или было учреждено нъчто на нее похожее. Въ марть того же 1700 г. «государь указаль на Москвы на своемъ государевъ дворъ быть и дъла въдать, какія прилучатся», бывшему и прежде не разъ во главъ надворной коммиссіи боярину кн. И. Б. Троекурову съ двумя товарищами, окольничимъ и думнымъ дьякомъ. Въ концѣ 1706 г. «государь указалъ на Москвъ быть и въ палатъ расправныя дъла въдать боярину кн. Мих. Алегук. Черкасскому съ товарищи». Долго ли дъйствовали объ эти коммиссіи и была ли вторая непосредственной преемницей первой, неизвъстно. Позднъе, въ 1730 г. Сепать вспомниль, что до учрежденія губерній «на неправое вершеніе били челомъ въ Расправной палать». Такимъ прерывистымъ, трудпо уловимымъ существованіемъ палата дожила до Сената, при которомъ она также образовала особое судное отділеніе съ тою разницей отъ прежняго думскаго, что теперь ея члены, «расправныхъ дёлъ судыи», не были изъ сепаторовъ: нъкоторые сенаторы только присутствовали въ палатъ, ръшая дъла вмъсть съ этими судьями \*).

<sup>\*)-</sup>П. С. З. № 1491. Дв. Разр. IV, 877, 893, 898, 900, 904, 1123 и 1127. Неволина, Сочиненія, VI, 213. Г. Петровскаго, О Сенать, 251.

Съ другой стороны, и дъятельность всей думы принимаетъ необычныя формы. Бывали случаи, когда боярскій совътъ, судя по редакціи состоявшихся въ немъ приговоровъ, дъйствовалъ совершенно постарому, собпрался въ присутствіи государя и слушалъ приказные доклады, давая на нихъ свои отвъты. Такъ въ 1699 г. по докладу изъ Стрълецкаго приказа состоялся «государевъ указъ и боярскій приговоръ», чтобы купчія и другія крѣпости писались въ Москвѣ не на Ивановской площади, какъ прежде, а въ приказахъ добрыми подыячими. Въ 1700 г. Судный Московскій приказъ докладываль о множествъ челобитчиковъ, которые ищутъ безчестья, придираясь къ словамъ. Государь, «сей выписки слушавъ», указалъ и бояре приговорили такимъ челобитчикамъ отказывать, а съ ихъ исковъ брать двойныя пошлины \*). Съ 1682 г. идетъ усиленная борьба придворныхъ партій—Милославскихъ и Нарышкиныхъ, правящихъ классовъ--худородныхъ дёльцовъ п угасающей боярской знати, политическихъ паправленій-старины и реформы. Въ этой тройной перекрестной борьбѣ прежніе органы управленія незам'єтно перестраивались, новые дъльцы подбирались не по прежнимъ признакамъ. Своякъ Петра Великаго кн. Б. И. Куракинъ доводьно живо изображаетъ одинъ моментъ этого перелома, когда послѣ «мудраго правленія» царевны Софіи настало «весьма непорядочное» правленіе царицы Натальи. Брать ея бояринь Л. К. Нарышкинь сталь какъ бы первымъ министромъ, къ которому «всѣ министры принадлежали и о веѣхъ дълахъ доносили,» хотя онъ значился лишь начальникомъ Посольскаго приказа. Независимо держались только начальникъ Разряднаго приказа Тих. Стрешневъ

Др. Р. Вивл. XX, 394. Записн. кн. указ. Пом. прик. въ Моск. Арх. мин. юст. № 16, л. 78. Здѣсь въ изложеніи сообщеннаго изъ Разряда указа о назначеніи кн. Черкасскаго (19 февр. 1707 г.) прибавлено: «а о послушаніи (исполнительномъ приговорѣ) въ дѣлѣхъ, о которыхъ онъ бояринъ кн. Мих. Алегуковичъ съ товарищи пришлетъ, чинить по его вел. государя указу». Статья А. Голубева о Расправной палатѣ при Сенатѣ въ Опис. докум. и бум. Моск. Арх. мин. юст. V, отд. II, 112.

<sup>\*)</sup> Дворц. Разр. IV, 1138 и 1132. Ср. П. С. З. №№ 1625, 1714, 1732, 1894.

да судья Казанскаго дворца ки. Б. А. Голицынъ, который правиль низовымь Поволжьемь «такъ абсолютно, какъ бы быль государемь». Остальные бояре первыхь фамилій были «безъ всякаго повоира (pouvoir), въ консилін или въ палаты токмо были спектакулями». При жизни матери Петръ мало входиль въ дъла правленія; посль онъ находился почти въ постоянной отлучкъ. Между нимъ и боярскимъ правительствомъ, остававшимся въ столицъ, стали довъренные посредники, которые, даже не нося думныхъ чиновъ, оказывали сильное давленіе на думу и принимали прямое участіе въ ея занятіяхъ. Да и сама боярская дума пустыла все болые: съ начала Съверной войны, вызвавшей напряженную дъятельность правительства на границахъ, все больше думныхъ людей выбывало изъ столицы, чтобы командовать полками, управлять областями, смотрёть за постройкой кораблей и т. п. Притомъ самый правительственный центръ раздвояется: возникаеть новая столица съ своими особыми центральными учрежденіями. Наконецъ, изм'вняются формы и языкъ правительственныхъ актовъ, учрежденія получають новыя необычныя названія. Среди всёхъ этихъ перемёнъ становится трудно разглядать, что далаеть боярская дума и что съ ней дълается. Слъдя за ней по актамъ Полнаго Собранія Законовъ, можно подумать, что ея дъятельность падаетъ. Съ 1696 г. приговоры этого учрежденія, прежде всёмъ руководившаго, разръшавшаго всъ приказныя недоумънія, дълаются малозамътнымъ, ръдкимъ явленіемъ; на мъсто боярскихъ приговоровъ въ актахъ становятся именные указы и высочайшія резолюціи. Но діятельность думы не падаеть, а только изміняется вмість съ языкомъ думнаго законодательства при новомъ складъ отношеній и понятій. Изъ учрежденія законодательнаго, вырабатывавшаго нормы государственной жизни подъ руководствомъ или по поручению государя, дума все болье превращается въ учреждение распорядительное, отвътственно обязанное принимать мъры для исполненія воли законодателя. Начинаеть выходить изъ употребленія и прежняя обычная формуда «государь ука-залъ и бояре приговорили». Одинъ иностранецъ, писавшій много

лъть спустя по смерти Петра, описывая первые годы его царствованія, говорить даже, что еще до стрівлецкаго мятежа 1698 г. Петръ «отмънилъ старинный образецъ, по которому въ законахъ и указахъ упоминалось о согласіи бояръ». Важнѣйшія экстренныя дёла, какъ и мпогія изъ текущихъ, теперь, какъ и прежде, разръшались при участін бояръ. Послѣ того какъ въ Преображенскомъ произведенъ былъ розыскъ о заговорѣ Циклера съ товарищами въ 1697 году, обнародовано было, что государь, «со всёми бояры слушавъ» того дёла, указалъ виновныхъ казнить смертью. Изъ разсказа современника видно, что государь созываль въ Преображенское для суда надъ злоумышленниками всёхъ бояръ, окольничихъ и «палатныхъ» людей. По свидътельству англійскаго капитана Перри, отправляясь въ томъ же году за границу, Петръ поручилъ управленіе государствомъ Л. К. Нарышкину, ки. Б. А. Голицыпу и кн. П. И. Прозоровскому, давъ имъ обширныя полномочія, «полное управленіе дѣлами»: это скорѣе полномочное регентство или временное правительство, чёмъ надворная коммиссія съ ограниченною компетенціей. Москва приказана была ближнему стольнику кн. Ө. Ю. Ромодановскому, а всёмъ боярамъ и судьямъ, по словамъ того же кн. Куракина, велѣно было «прилежать до него, Ромодановскаго, и къ нему съвзжаться всёмъ и совътовать, когда онъ похочеть». Стольника сталь предсъдателемъ боярской думы! Но другой русскій современникъ Матвъевъ прибавляетъ, что сановникамъ, которымъ поручено было все государственное правленіе, веліно было «о приключившихся важныхъ дёлахъ» сноситься и совётоваться съ старыми боярами, тогда находившимися въ Москвъ. Когда въ отсутствіе царя вспыхнуль стрілецкій мятежь, въ Москві, по словамъ Матвъева, бояре, «сколько ихъ прилучилось», собрались во дворецъ и «въ учиненной своей думъ опредълили» послать Шеина и Гордона противъ мятежниковъ. Это подтверждается и разсказомъ Корба, тогда находившагося въ Москвъ: во время стрѣлецкаго мятежа у него дъйствують «всѣ бояре», по нѣскольку разъ въ день собпраясь на совъщание. По возвращении Петра, «на сов'вщаніе относительно войны и мира» 1 и 2

января 1699 г. царь созваль къ себѣ въ Преображенское также всѣхъ бояръ. Не задолго до того на объдъ у Лефорта иностраннымъ посламъ удалось видъть конецъ одного совъщанія царя съ боярами. Царь явился на объдъ съ боярами прямо съ засъданія и за столомъ продолжалъ прерванное обсужденіе діль. Иностранцамъ показалось это совъщание похожимъ скорфе на ссору по горячности и упрямству, съ какими бояре отстаивали передъ царемъ свои мнѣнія, такъ что раздраженный царь далъ волю не только своимъ словамъ, но и рукамъ. Въ именныхъ указахъ 30 января 1699 г., которыми вводилось городское самоуправленіе, нъть и намека на участіе боярской думы въ этой важной реформъ. Но въ сочинении упомянутаго капитана Перри паходимъ любопытный разсказъ о борьбѣ, среди которой родился законъ объ этомъ «ратушномъ правленіи». Задумавъ увеличить казенные сборы съ промысловъ и торговли и уничтожить злоупотребленія воеводъ и приказныхъ людей, Петръ созвалъ «торжественное собраніе» бояръ и предложиль имъ новый порядокъ управленія торговыми и промышленными людьми, устранявшій отъ того воеводъ и приказныхъ управителей. Это предложение взволновало совътниковъ. Они возражали царю, что честь собирать царскіе доходы, какъ знакъ особаго дов'єрія, досел'є всегда принадлежала дворянству, и умоляли царя не дёлать имъ такого всенароднаго оскорбленія, отнимая у нихъ этотъ знакъ и отдавая его въ руки мужиковъ и холоповъ, мірскихъ выборныхъ бурмистровъ, недостойныхъ стать на ряду съ ними, боярами и высшихъ чиновъ служилыми людьми. Бояре предлагали съ своей стороны нъсколько другихъ проектовъ для достиженія предположенныхъ Петромъ цілей. Не получивъ согласія царя, они просили его по крайней мъръ назначить нъсколько знатныхъ людей въ главную московскую ратушу, отъ которой зависвли по казеннымъ сборамъ выборные бурмистры другихъ городовъ. Царь стоялъ на своемъ и бояре уступили, замѣтивъ, что его начинали раздражать ихъ возраженія. Тотъ же капитанъ изъ своихъ московскихъ наблюденій вынесь то общее впечатлівніе, что царь, занимаясь болье всего дылами военными и постройкой кораблей, предоставляль вести государственное хозяйство своимъ боярамъ. Слова Перри относятся ко всему первому десятильтію XVIII выка\*). Сохранившіеся памятники законодательства тыхь лыть и громадная переписка Петра подтверждають это наблюденіе. Здысь находимь многочисленные слыды, показывающіе, что до самаго учрежденія Сената вы началь 1711 г. боярскій совыть руководиль внутреннимь управленіемь вы Москвы, между тымь какь царь, дыйствуя вны столицы, вель свои важныя дыла войны и внышней политики. Но продолжая прежнюю дыятельность, боярская дума сама не осталась прежней: измынились и ея составь, и обстановка ея дыятельности.

Какъ и прежде, боярская дума при Петръ не имъла постояннаго м'єста зас'єданій. Она собиралась то въ Столовой палать дворца, то на Генеральномъ дворь въ Преображенскомъ. Но всего чаще она засъдала въ Ближией канцеляріи, такъ что именемъ этого присутственнаго мѣста пногда называлась и самая дума. Но это была не дума, а только ея канцелярія. Она повидимому находилась также въ кремлевскомъ дворцъ, судя по тому, что Петръ въ одномъ письмъ къ Ромодановскому называеть ее *Верхией* канцеляріей. Кн. Б. И. Куракинъ оставилъ извъстіе объ учрежденіи и назначеніи этой канцеляріп. Изъ его автобіографіи узнаемъ, что въ 1699 г. «сдёлана Ближняя канцелярія подъ судомъ (начальствомъ) думнаго дворянина Никиты Зотова, въ которую должна была доставляться «со всёхъ приказовъ по вся недёли вёдомость, что гдё чего въ приходё, въ расходъ и кому что должно на что расходъ держать». Словомъ, новая канцелярія должна была в'єдать «всего государства весь расходъ съ оклады и приходы и вет расходы съ оклады и безъ окладовъ». Очевидно, въ новомъ учреждении возстано-

<sup>\*)</sup> Архивъ кн. Ө. А. Куражина, І, 63. Фоккеродт въ переводъ г. Шемяжина, стр. 26 (Чт. въ Общ. Ист. и Др. Р. 1874, кн. II). Желябужскій у Сахарова въ Запискахъ русск. людей, стр. 48—52: ср. П. С. З. № 1575. Матвлевъ тамъ же, стр. 60 и 61. Корба, Дневникъ, 209, 123 и 113. П. С. З. №№ 1674 и 1675. Перри, Состояніе Россіи, изд. Общ. Ист. и Др. Р., стр. 100, 123—125, 161 и 162. Устрялова, Ист. царств. Петра В. III, 11. Ср. также указъ 27 окт. 1699 г. въ П. С. З. № 1705 съ разсказомъ о томъ Желябужскаго, стр. 65.

влялся Счетный приказъ, действовавшій при царе Алексев и въдавшій, по словамъ Котошихина, «приходъ и расходъ и остатокъ по книгамъ» всёхъ приказовъ и областныхъ управленій. Это подтверждаеть и самъ Куракинъ, замѣчая въ другомъ своемъ сочиненіи, что всёмъ ·боярамъ «опредёдено было съёзжаться на дворецъ въ приказъ Счетной, гдъ сидълъ Никита Зотовъ». Немного позднѣе это учрежденіе становится извѣстсохранившимся документамъ: указомъ 14 марта но и по 1701 года вельно было доставить въ Ближнюю канцелярію изъ вейхъ приказовъ подробныя вёдомости съ 1 января того года объ управляемыхъ ими людяхъ и зданіяхъ, о собираемыхъ ими доходахъ, объ имѣющихся у нихъ казенныхъ запасахъ и суммахъ. Въ 1702 г. въ этой канцеляріи были уже дьяки, подьячіе и сторожа. Изъ этой канцеляріи разсылались по приказамъ распоряженія высшаго правительства. Въ 1705 г. велёно было въ Ближней канцеляріи завести особую книгу, куда бы заносились «по числамъ» всв именные указы, состоявшіеся по докладамъ изъ приказовъ. Со введеніемъ губернскаго управленія указано было присылать въ Влижнюю канцелярію изъ губерній и приказовъ третныя и годовыя в'єдомости о доходахъ и расходахъ. Эти въдомости, какъ и книга для записи указовъ и приговоровъ, требовались для того, чтобы государь могъ следить за теченіемъ финансовъ и исполненіемъ законовъ, «чтобъ о томъ ему, великому государю, было извѣстно всегда». Каждый приказъ въ свою очередь долженъ былъ немедленно сообщать Ближней канцеляріи обо всёхъ высочайшихъ распоряженіяхъ, имъ полученныхъ. Сюда же призывались начальники приказовъ для выслушанія государевыхъ повелёній. Въ то же время въ приказныхъ бумагахъ Влижняя канцелярія значилась на первомъ мъсть въ ряду московскихъ приказовъ \*).

<sup>\*)</sup> П. С. З. №№ 2155, 2250, 2270, 2172, 2091, 2022, 2239. Желябужсскій въ указ. изданіи, стр. 66. Письма къ Ромодановскому въ Русск. Арх. 1865 г., 651. Сборн. выписокъ изъ архивн. бум. о Петрѣ В., ІІ, стр. 177 и 299. Ср. Котошихина 96 и Архивъ кн. Ө. А. Куракина І, 258 и 77: по хронологической распланировкѣ автобіографіи учрежденіе Ближней канцеляріп отнесено къ 1698 году, но поставлено въ

У канцеляріи было свое очень важное вѣдомство, свое особое присутствіе, состоявшее изъ генералъ-президента ея думнаго дворянина и печатника Никиты Моисеевича Зотова «съ товарищи», которые, слушая дёла, давали приказы по своему віздомству. Не извъстно, когда начали бояре съъзжаться въ Ближнюю канцелярію «въ конзилію», —можеть быть, съ первыхъ же поръ ея дъятельности. Но Ближняя канцелярія не то же, что эта боярская «конзилія», собиравшаяся и въ другихъ містахъ. Ближняя канцелярія была канцеляріей, т. е. особымъ приказомъ. Но когда совъть бояръ началь въ нее събзжаться, онъ сталъ пользоваться ей, какъ своей канцеляріей. Ея президенть Зотовъ подписывалъ для доклада челобитныя, обращенныя къ боярамъ, закрѣплялъ своей рукой «съ вѣдома бояръ» докладныя выписки, по которымъ состоялись боярскіе приговоры; изъ Ближней канцеляріи разсылались по приказамъ даже приговоры бояръ, состоявшіеся не въ ней, а напримірь въ Преображенскомъ на Генеральномъ дворъ. Появленіе этой особой ближайшей канцеляріи думы было естественнымъ послъдствіемъ перемьны, совершившейся въ центральной приказной администраціи. Вм'єсть съ изм'вненіемъ стараго значенія думнаго дьячества и дьячьи приказы превратились въ боярскіе: приказы Посольскій, Пом'єстный, Казанскій во второй половинѣ XVII в. управлялись уже боярами и другими высшими думными чинами, изъ отдёленій думской канцеляріи превратились въ особыя вѣдомства, руководившія отдъльными отраслями управленія. Эта перемьна коснулась и Разряда; онъ только позже другихъ, уже при Петрѣ, сталъ боярскимъ приказомъ, хотя и не освободился отъ нъкоторыхъ обязанностей, напоминавшихъ, что онъ былъ первымъ отдёленіемъ думской канцеляріи: начальникъ его бояринъ Т. Н. Стрішневъ попрежнему приказываль записывать въ книгу и объявляль къ исполненію государевы указы и боярскіе приговоры по разнымъ въдомствамъ. Но когда Петръ, взявъ военное дъло въ свои руки, возложилъ государственное хозяйство вмѣстѣ съ заботами о снаб-

ряду событій 1699 г.: автобіографъ забылъ годъ, но номнилъ хроно-логическій порядокъ событій:

женіи армін на центральное управленіе съ боярской думой во главѣ, Ближняя канцелярія, какъ органъ государственнаго контроля, естественно получила значеніе главной канцеляріи думы\*).

Но совъть, собиравшійся въ Ближней канцеляріи, былъ уже только обломкомъ прежней боярской думы, какъ думная знать того времени была обломкомъ стараго боярства. О боярахъ 1699 г. Корбъ замѣчаетъ, что изъ нихъ немногіе присутствовали въ думѣ, потому что многіе не находились при дворъ, а управляли провинціями. По списку 1705 г. изъ 59 бояръ, окольничихъ и прочихъ думныхъ людей, не считая дворцовыхъ сановниковъ, въ Москвъ находилось всего 28. По списку 1708 г. значилось членовъ думы 51 человѣкъ, также не считая 5 сановниковъ придворныхъ, кравчихъ, стряпчихъ съ ключомъ, постельничаго, которые бывали думные и недумные. Въ сентябрѣ 1708 г. въ Ближней канцеляріи дума утвердила жалованную грамоту новопосвященному митрополиту Іоасафу на кіевскую митрополію. На этомъ засѣданіи присутствовали предсъдатель царевичъ Алексъй и 14 членовъ, въ большинствъ президенты разныхъ приказовъ; четверо изъ нихъ не имъли думныхъ чиновъ. Въ ноябрѣ того же года дума собралась въ Ближней канцелярін такъ же подъ председательствомъ царевича и слушала «настоящихъ изъ приказовъ докладныхъ дѣлъ», а потомъ въ Успенскомъ соборѣ присутствовала при молебнѣ о побъдахъ надъ Шведомъ и при торжественномъ проклятіи измѣнника гетмана Мазепы: при царевичъ было въ церкви всего восемь человъкъ думныхъ чиновъ. Этимъ подтверждается сообщеніе,

<sup>\*)</sup> Ближняя канцелярія не была закрыта и по учрежденіи Сената съ его канцеляріей, къ которой перешли ея дѣла, какъ думской канцеляріи. Когда Сенатъ взялъ на себя высшій финансовый надзоръ, Ближняя канцелярія помогала ему въ этомъ дѣлѣ: ей поручалась ревизія приказовъ и канцелярій по приходамъ и расходамъ; приходорасходныя вѣдомости присылались какъ въ сенатскую, такъ и въ Ближнюю канцелярію; въ 1714 г. ей поручено было счесть приходъ и расходъ всѣхъ учрежденій за 1710—1713 года, чего не удалось сдѣлатъ Сенату. Др. Р. Вивл. ХХ, 125, 129 и 404. П. С. З. №№ 2763, 2458 и друг. Статья г. Токарева о Ближней канцеляріи и опись ея документовъ въ Описаніи докум, и буматъ Моск, Арх. Мин, Юст. V, отд. II, 43—102.

сдъланное агентомъ вънскаго двора въ Москвъ Плейеромъ въ 1710 г. Боярская дума въ это время была такъ непохожа на прежнюю, что казалась Плейеру новымъ учрежденіемъ Петра. Тайный совыть, какъ называеть онь эту новую думу, состояль всего изъ восьми членовъ. Всв они управляли отдельными въдомствами центральной администраціи, приказами Разряднымъ, Сибирскимъ, Монастырскимъ и др. Следовательно это были все сановники, которые по дёламъ службы и независимо оть своихъ думныхъ занятій должны были оставаться въ Москвъ. Такъ дума сама собою превратилась въ довольно тъсный совътъ министровъ: министрами и называются члены этого тъснаго совъта въ письмахъ Петра и въ актахъ того времени. Оставаясь постояннымъ руководящимъ учрежденіемъ, этотъ тъсный совыть мипистровь становился болье прежняго измычивымъ по составу. Ускоренная гонка, какъ можно назвать дѣятельность правительства въ тѣ годы, то-и-дѣло уносила Петра и его совътниковъ изъ столицы. Въ первое время по возвращеній изъ-за границы въ 1698 г. Петръ, увозя съ собою бояръ въ Воронежъ или куда-нибудь, по старому обычаю оставляль въ Москвъ коммиссію думы, которой приказываль «на своемъ государевъ дворъ быть и дъла въдать, какія прилучатся». Но потомъ и сама дума или «консилія» министровъ превращается въ такую же коммиссію или въ Расправную палату съ тъмъ значеніемъ, какое имъла она въ отсутствіе государей при царъ Өедоръ и во время двоевластія. Иногда и при царъ въ Москвъ оставалось на лицо очень немного совътниковъ, которымъ онъ на совъщаніяхъ спьшиль раздать порученія по въдомству каждаго въ виду скораго отъвзда; увзжая, онъ ввврядъ этимъ надичнымъ боярамъ главное руководство текущими внутренними дѣлами «съ общаго совѣту». Въ первыхъ числахъ января 1706 г. Петръ быль въ Москвъ. Въ его Записныхъ тетрадях этоть годь открывается замёткой: «Указано, когда были съёзды въ Преображенское на капитанскій дворъ боярамъ (именно Стрѣшневу, Головипу, кн. Голицыну, Апраксину—и только), и сія тетрадь записная, что имъ приказано». 13 января Петръ скакалъ уже въ Гродно къ своей арміи, угрожаемой Шведами. Съ дороги онъ писалъ дъйствовавшему противъ астраханскихъ мятежниковъ Шереметеву, чтобы онъ за всѣмъ обращался въ Москву къ Головину «и прочимъ, которымъ я по отъёздё своемъ вручилъ дёла». При прежнихъ царяхъ въ случав надобности и недумные начальники приказовъ входили въ думу съ докладами. И теперь важныя отрасли центральнаго управленія были въ рукахъ людей довъренныхъ, но не имъвшихъ думныхъ чиновъ. Тёсному кружку бояръ, остававшихся въ Москвъ, Петръ предоставлялъ приглашать въ свою консилію и изъ этихъ людей, кто имъ былъ надобенъ. По новоду того же астраханскаго бунта царь съ дороги напоминалъ Головину съ товарищами: «будучи на Москвѣ, приказывалъ я, чтобы за тѣмъ и прочими дѣлами трудиться вамъ и прочимъ, кого возьмете къ себъ». Этимъ объясняется появленіе людей съ недумными чинами въ спискъ членовъ думы 1710 г. у Плейера. Таковы были кн. Ө. Ю. Ромодановскій, Ю. С. Нелединскій-Мелецкій, М. А. Головинъ и А. А. Курбатовъ. Первый управлялъ Преображенскимъ приказомъ и былъ могущественнымъ лицомъ въ центральной администраціи. Въ одномъ письмѣ 1707 г. Петръ приказываеть ему изв'єстныя діза дізать «съ общаго совіту съ боярами»; но кн. Ромодановскій и въ 1711 г. носилъ недумный чинъ ближняго или комнатнаго стольника. Нелединскій, товарицъ боярина Т. Н. Стръшнева по Разряду и Конюшенному приказу, имълъ чинъ только рядоваго стольника, какъ и Головинъ, судья Ямскаго приказа, а Курбатовъ, бывшій дворовый боярина Шереметева и потомъ за проектъ гербовой бумаги ставшій простымъ дьякомъ Оружейной палаты, теперь въ должности инспектора ратушнаго правленія былъ первымъ и вліятельнъйшимъ дъльцомъ въ финансовой администраціи \*).

<sup>\*)</sup> Устрялова, Ист. царств. Петра В., т. IV, ч. 2, стр. 490. Боярск. книга № 55 въ Моск. Арх. мин. юстиціи. Статья г. Токарева въ указ. изд. стр. 47. П. С. З. № 2213, 2332 и 2309. Корбъ, 161 и 315. Дв. Разр. IV, 1127. Желябунсскій, 71. Тетради записныя Петра В. 1704—1706 г. 50. Голикова, Дѣян. Петра В. Х, 313 и 316; ХІ, 309. Фоккеродта и Плейера, Россія при Петрѣ В., изд. Общ. Ист. и Др. Р.—донесеніе 1710 г., стр. 15 и сл.

Новое положение думы отразилось на характеръ ея правительственной діятельности. Петръ изрідка самъ являлся въ Ближнюю канцелярію, слушалъ тамъ доклады съ боярами или безъ нихъ и оттуда выдавалъ именные указы. Но при частыхъ отлучкахъ царя изъ столицы обычне были собранія бояръ въ Ближней канцеляріи безъ царя. Благодаря этому въ теченіи законодательства образуются двѣ параллельныя струи, слабо соприкасавшіяся другь съ другомъ. Много важныхъ распоряженій шло отъ государя мимо думы прямо въ приказы, которыхъ они касались. Въ 1705 г. вельно было этимъ приказамъ только сообщать Ближней канцеляріи о получаемыхъ ими именныхъ указахъ въ тотъ же день, когда «какей указъ состоится или изъ государева похода пришлется». Съ другой стороны, высшее управление складывалось такъ, что дума должна была во многомъ дъйствовать помимо отсутствовавшаго государя. Дъятельность ея возбуждалась двоякимъ путемъ. Во-первыхъ, она рвшала текущія двла по докладамъ изъ приказовъ или, какъ тогда выражались, слушала «настоящихъ изъ приказовъ докладныхъ дълъ». Во-вторыхъ, на думу воздагалась законодательная разработка особыхъ порученій государя. Эти порученія сообщались боярамъ или именнымъ указомъ, или письмомъ царя къ кому-нибудь изъ приближенныхъ сановниковъ, находившихся въ Москвъ, которые подавали полученныя предписанія боярамъ въ Ближней канцеляріи или въ другомъ мѣстѣ ихъ собраній. Такія письма имѣли значеніе тѣхъ же именныхъ указовъ. Такъ именной указъ получалъ новое значеніе: прежде въ немъ обыкновенно издагался приговоръ государя съ боярами; теперь имъ вызывался приговоръ бояръ безъ государя. Петръ сообщалъ въ Москву общую мысль задуманной мѣры, иногда намічаль ніжоторыя подробности ея исполненія; развитіе этой мысли, обсужденіе средствъ и порядка ея осуществленія предоставлялось думі. Въ началі 1707 г., находясь въ Польшѣ, Петръ писалъ въ Москву о необходимости принять оборонительныя міры на случай ожидаемаго движенія Карла XII изъ Саксоніи въ русскіе предёлы. Одно письмо объ этомъ было получено адмираломъ Апраксинымъ и имъ было подано

боярамъ; другое предписапіе объявилъ боярамъ управитель Монастырскаго приказа Мусинъ-Пушкинъ; по обоимъ сообщеніямъ бояре въ Столовой палатъ постановили приговоры. Точно такъ же именнымъ указомъ въ 1708 г. предписано было раздълить государство на 8 губерній и по нимъ расписать города; это раздѣленіе съ расписаніемъ городовъ по губерніямъ было произведено въ Ближней капцеляріи. Плейеръ довольно точно обозначаеть кругь дѣль и характерь дѣятельности Тайнаго совъта, говоря, что тамъ разсуждали о томъ, какъ всего удобнъе привести въ исполнение поступающие отъ царя указы, и что содержание этихъ указовъ большею частью составляли сборъ денегъ, изыскание новыхъ государственныхъ доходовъ, введение новыхъ налоговъ, развитіе торговди, доставка въ армію аммуниціи и провіанта, наборъ, обмундировка, обученіе, расквартированіе и содержаніе рекрутовъ; также въ случай какого-либо волненія въ дальнихъ областяхъ государства совъть принималъ мъры, прежде чъмъ доносилъ о томъ царю и получалъ отъ него предписанія насчеть дальнійшаго образа дійствій \*). Издали Петръ не могъ следить, какъ бояре разработывали и приводили въ исполнение его поручения и какъ они вершили текущия дъла изъ приказовъ. Отсюда въ дъятельности думы появляются еще двъ особенности, которыхъ не было замътно до Петра. Дума становится распорядительнымъ совътомъ по внутреннему управленію, который, въ изв'єстныхъ преділахъ дійствуя самостоятельно, вмісті съ тімъ и отвичает передъ государемъ за свои дъйствія; въ то же время вводится въ ея дълопроизводство порядокъ, который позволяль бы провърять ея дъйствія. Въ потокъ своихъ военныхъ и дипломатическихъ занятій Петръ самъ настанвалъ, чтобы управители отдъльныхъ въдомствъ обращались за указаніями по текущимъ дѣламъ не къ нему, а къ боярскому совъту. Въ отвъть на донесение о такихъ дълахъ Петръ писалъ въ 1707 г. изъ Польши кн. Ромодановскому: «еще прошу васъ, дабы о такихъ делахъ и подобныхъ имъ

<sup>\*)</sup> П. С. З. №№ 2169, 2170, 2022, 2155, 2218. Ср. №№ 2189 и 2217. Плейерг въ указ. изд. стр. 2.

изводили тамъ, гдъ съъздъ бываетъ, въ Верхней канцеляріи или гдъ индъ, посовътовавъ съ прочими, ръшение чинить, а здѣсь истинно и безъ того дѣла много». Еще рѣшительнѣе высказываеть онъ эту мысль въ упомянутыхъ письмахъ къ Головину съ товарищами и къ Шереметеву. Первымъ онъ приказываетъ самимъ вершить астраханскія діла, не спрашивая у него решенія, а второму велить обо всемъ писать къ московскимъ боярамъ, прибавляя: «а мнѣ изъ Польши ничего дълать невозможно, токмо къ нимъ же посылать, и изъ того кром'в медленія ничего не будеть». Такъ точно отпосился онъ потомъ и къ Сенату. Съ прекращениемъ ежедневныхъ съвздовъ бояръ въ Кремль на поклонъ къ государю и засъданія боярскаго совъта перестали быть ежедневными: въ 1708 году было указано «министрамъ, которымъ бываетъ съёздъ въ Ближнюю канцелярію», прівзжать туда по понедвльникамъ, средамъ п пятницамъ; кто почему-либо не могъ прівхать на засвданіе, обязань быль собственпоручно написать о томъ въ Разрядъ. Плейеръ прибавляетъ къ этому, что засѣданія Тайнаго совѣта продолжались до полудня лѣтомъ съ 8 часовъ, зимой съ 9 утра. Заведенная въ Ближней канцеляріи книга для записи указовъ давала возможность слъдить за теченіемъ дълъ въ думу изъ приказовъ и за исполненіемъ государевыхъ распоряженій и боярскихъ приговоровъ. Наконецъ въ 1707 г. установлены были обязательные протоколы засёданій думы и установлены въ интересъ отвътственности, для облегченія контроля за дъйствіями министровъ совѣта. Въ письмѣ изъ Вильны Петръ предписываеть кн. Ромодановскому объявить при съёздё въ палать «всьмъ министрамъ, которые въ конзилію съвзжаются, чтобъ они всякія дёла, о которыхъ сов'єтують, записывали, и каждый бы министръ своею рукой подписывали, что зѣло нужно надобно, и безъ того отнюдь никакого дѣла не опредѣляли, ибо симъ всякаго дурость явлена будетъ» (\*).

Итакъ боярскій совѣтъ при Петрѣ во многомъ не быль похожъ на прежнюю боярскую думу, такъ что пностранцамъ онъ

<sup>\*)</sup> П. С. З. №№ 2188 и 2022. Голиковъ, XI, 303 и 328.

казался повымъ учрежденіемъ, которое создалъ Петръ. Измъпились его составъ, въдомство и характеръ дъятельности. Эти переміны произонии отъ двухъ причинъ: разрушилось прежнее боярство, а кружокъ оставшихся бояръ разбился по службамъ внѣ стодицы; отсутствіе царя изъ Москвы, бывшее прежде случайностью, теперь стало обычнымъ явленіемъ. Боярская дума при Петръ стала тъснымъ совътомъ съ разрушавшимся генеалогическимъ и даже чиновнымъ составомъ старой думы: даже люди недумныхъ чиновъ теперь имѣли въ ней мѣсто. Существенной ея особенностью было то, что она действовала вдали отъ государя и была передъ нимъ отвътственна, руководя внутреннимъ управленіемъ и исполняя особыя порученія государя, но не м'єшаясь въ военныя д'єйствія и вн'єшнюю политику. Читая первые указы объ учреждении Сената въ 1711 г., можно замѣтить, что онъ имѣлъ близкую родственную связь съ боярскимъ совътомъ, собиравшимся въ Ближней канцеляріи, и наслідоваль всі его особенности. Сенать также учреждался «для всегдашнихъ въ сихъ войнахъ отлучекъ» государя, явдялся случайной временной коммиссіей, а не постояннымъ учрежденіемъ; даже первоначальный 9-членный составъ его близко напоминалъ прежнія коммиссіи въ отсутствіе государей изъ Москвы, какъ и совътъ бояръ въ Ближней канцеляріи. Въ личномъ его составъ происхождение и чинъ также имъли мало значенія: важибишіе сановники, «верховные господа», «принципалы», кн. Меншиковъ, канцлеръ Головкинъ, адмиралъ Апраксинъ, не вощли въ первоначальный составъ Сената и писали ему «указомъ». Сенатъ также руководилъ всвиъ внутреннимъ управленіемъ, не вмѣшиваясь въ военныя дѣйствія и внѣшнюю политику, и при этомъ на него возложено было государемъ нъсколько особыхъ порученій по набору войска, по развитію торговли и особенно государственныхъ доходовъ. Первая инструкція, данная Петромъ Сенату 2 марта, не постоянный и подробный регламенть, а скорже рядь такихъ порученій, «указъ, что по отбытіи нашемъ ділать», какъ выразился Петръ. По первоначальной мысли Петра Сенатъ, какъ и собраніе министровъ Ближцей канцелярін, не государственный совъть при государъ,

а высшее распорядительное учрежденіе, замѣняющее въ правительственномъ центрѣ государя на время его отсутствія и подлежащее строгой, даже суровой отвѣтственности. Такъ идея п форма Сената создались прежде, чѣмъ явилось его названіе.

## Глава XXIV.

Правительственная дъятельность думы при видимомг разнообразіи дълг имъла собственно законодательный характерг.

Исторія боярской думы при Петр'в любопытна потому, что въ ней явственно обнаружился моменть, которымъ завершилось существование этого учреждения. Оно перестало существовать, постепенно преобразилось въ учреждение другого характера, когда обстоятельства заставили его дъйствовать отдъльно, вдали отъ государя. Это значить, что боярская дума древней Руси была учрежденіемъ, привыкщимъ дійствовать только при государѣ и съ нимъ вмѣстѣ. Дѣйствительно, давній обычай неразрывно связаль объ эти политическія силы, и онъ не умъли дъйствовать другъ безъ друга, срослись одна съ другой, какъ части одного органическаго цълаго. Эпохи, когда онъ разрывались, когда боярская дума оставалась одна безъ государя, какъ въ Смутное время, или когда государь отдёлялся отъ думы, какъ во времена опричнины Грознаго,—такія эпохи были пепормальными кризисами, бользненными состояніями государства. Точно такъ же и древнерусское общество не привыкло отдълять эти силы одну отъ другой, видёло въ нихъ нераздёльные элементы единой верховной власти: законъ являлся передъ управляемыми въ видъ государева указа и боярскаго приговора, и какъ въ боярскомъ приговорѣ видѣли государевъ указъ, такъ и за государевымъ указомъ предполагали боярскій приговоръ. Воть почему собственно нельзя говорить о правительственномъ вѣдомствѣ боярской думы, какъ о чемъ-то точно опредвленномъ, о ея политическомъ авторитетъ, какъ о чемъ-то

отличномъ отъ государевой власти. Пространство дѣятельности думы совпадало съ предѣлами государевой верховной власти, потому что послѣдняя дѣйствовала вмѣстѣ съ первой и чрезъ первую. Изъ этого общаго основанія развились всѣ существенныя свойства правительственной дѣятельности древнерусской боярской думы.

Непосредственная діятельность верховной власти въ древней Руси опредълялась не суммой политическихъ прерогативъ этой власти, а количествомъ наличныхъ правительственныхъ потребностей. Носители верховной власти не любили спрашивать себя о томъ, на что они им'єють право и на что не им'єють его. Они считали себя призванными дѣйствовать тамъ, гдѣ переставали д'ытствовать другіе, д'ылать то, чего не могли сд'ылать подчиненныя имъ орудія управленія. Но эти орудія руководились въ своей деятельности заведеннымъ порядкомъ, должны были дёлать только то, на что указывали имъ прямой законъ или признанный обычай. Гдв кончались этотъ законъ и этотъ обычай, тамъ начиналась діятельность высшаго правительства. Этимъ общимъ правиломъ древнерусскаго управленія опредълялась и сфера дъятельности боярской думы. Она указывала псполнительнымъ органамъ управленія, какъ надобно ділать то, чего они не могли сдълать безъ указаній сверху, т. е. па что не давали имъ указаній дійствующій законъ и признанный обычай. Черезъ думу проходило множество дёлъ судебныхъ и административныхъ. Однако мы неточно опредълили бы ея характеръ, если бы принисали ей чисто судебныя и административныя функціи. Изъ думы исходили судебныя ръшенія и административныя распоряженія, какихъ не могли или не хотвли дать подчиненныя власти по недостатку полномочій, по отсутствію или несовершенству закопа, по неумѣнью или нежеланью примънять его. Въ такихъ случаяхъ дума провъряда и исправляла дёйствія подчиненныхъ властей, пополняла иди поясняла законъ, замѣняла или отмѣняла его и давала новый законъ, --- словомъ, указывала и приказывала, регулиро-вала отношенія, разрішала всякое новое діло, чтобы показать, какъ надобно впредь різнать подобныя діла: ея судебный

или административный приговоръ становился прецедентомъ, получаль силу закона. Значить, дума законодательствовала, а не судила и не вела діль текущей администраціи; точніе говоря, она законодательствовала и тогда, когда судила и рѣшала дѣла текущей администраціи. Этимъ объясняются и жоторыя особенпости въ дъятельности думы, которыя съ перваго взгляда кажутся странными. Однимъ изъ важивйшихъ предметовъ двятельпости законодательныхъ учрежденій обыкновенно служать вопросы государственнаго хозяйства, дёла финансовыя. Но эти дёла всегда составляли сравнительно мало зам'єтный элементь въ в'єдомствъ московской боярской думы, сколько можно судить о томъ по сохранившимся памятникамъ ея законодательныхъ трудовъ. Напротивъ, эти памятники переполнены дѣлами по службѣ и служилому землевладѣнію, иногда удивительно мелкими на нашъ взглядъ. Это потому, что теченіе государственнаго хозяйства рапо вошло въ твердо установившееся русло и могло быть въ большей степени отдано въ руки исполнительныхъ органовъ управленія, чемь дела служилыя и поземельныя, требовавшія постояпнаго надзора и заботливаго руководства со стороны законодателя.

Итакъ боярская дума была собственно и даже исключительно законодательнымъ учрежденіемъ. Вотъ почему при изученіи ея правительственной д'ятельности не совс'ємь удобно прилагать къ ней обычное дъленіе на функціи законодательныя, судебныя и административныя. Такое дѣленіе внесло бы въ эту дъятельность распорядокъ, какого не знала или не признавала сама дума. Это не значить, что думные люди тёхъ вёковъ не умѣли отличать дѣла законодательныя отъ судебныхъ плп административныхъ. Но правительственная практика думы основана была не на различін  $\partial n \Lambda z$  по существу, а на различін процессовъ, какими разръшались дъла, восходившія въ думу. Нотому однородныя дела разрешались иногда различными процессами, и наобороть различныя по характеру дёла шли одинаковымъ путемъ. Въ процессъ думнаго дълопроизводства надобно различать порядокъ возбужденія діла и порядокъ его «вершенія». Діло возбуждалось въ думі троякимъ путемъ: 1) государевымъ указомъ, 2) приказнымъ докладомъ и 3) частнымъ *челобитьемъ*. Дѣло вершилось 1) думской коммиссіей, 2) общимъ собраніемъ думы безъ участія государя, 3) общимъ собраніемъ подъ предсѣдательствомъ государя и 4) соборомъ, т. е. думой съ высшимъ духовенствомъ.

Думные люди, какъ государственные совътники, а не какъ начальники приказовъ, сами очень ръдко возбуждали въ думъ вопросы, подлежавшие ея обсуждению. Это возбуждение обыкновенно шло сверху или снизу, а не изъ среды самого совъта: что не могло быть доложено ни изъ какого приказа, что не входило въ текущее приказное дълопроизводство, то вносилъ въ думу самъ государь. Ему принадлежалъ починъ въ важнѣйшихъ дълахъ внъшней политики и внутренняго государственнаго строенія. Такія діла разумітли московскіе бояре царя Василія Шуйскаго, когда въ 1608 г. писали гетману второго Лжедимитрія Рожинскому, что въ Московскомъ государствѣ во всякихъ дълахъ безъ царскаго «повельнія и начинанія ссылаться и дълать не привыкли». Царь или самъ лично предлагалъ вопросъ на обсуждение боярамъ, или только указывалъ имъ «спдъть» объ извъстномъ дълъ, ставилъ его на очередь, но самъ не присутствовалъ при его обсуждении. Такъ въ 1573 г., во время войны съ Швеціей, когда воеводы вернулись изъ неудачнаго похода въ Новгородъ, гдв находился царь, последній велель боярамъ «о свейскомъ дѣлѣ поговорити, какъ съ свейскимъ кородемъ впередъ быти»; первосовътникъ кн. Воротынскій съ боярами приговорили вступить съ шведскимъ королемъ въ переговоры, пріостановивъ военныя д'єйствія. Вскор'є по завоеванін Казани царь, увзжая къ Троиць, поставилъ думь на очередь два вопроса, велёдъ «безъ себя» сидёть объ устройстве новозавоеваннаго царства и о кормленіяхъ, т. е. о преобразованіи областнаго управленія. Возбуждая діло въ думі лично, царь предлагалъ совътникамъ, чтобы они, «помысля о томъ кръпко и единодушно согласясь, государю объявили, на какихъ мърахъ тому дёлу быть». Въ особо важныхъ случаяхъ царь вносилъ въ думу заранъе заготовленныя письменныя предложенія. На Стоглавый соборъ 1551 г. царь Иванъ смотрель, какъ на государственную боярскую думу съ участіемъ духовенства, а не

какъ на сословное собраніе представителей духовенства только по дѣламъ церкви, и въ посланіи своемъ къ этому собранію обращался не только къ святителямъ, архимандритамъ и «всему священному собору», но и къ «братіи своей, любимымъ своимъ князьямъ, боярамъ и воинамъ». Потому кромъ 37 вопросовъ, касавшихся собственно «церковнаго строенія», онъ внесъ на соборъ еще болве 10 предложеній, которыя касались государственнаго устройства, того, что царь отъ лица государственнаго правительства называлъ «нашими нуждами и земскими нестроеніями». Здіє царь говориль о містничестві, о помістьяхь и вотчинахъ, о мытахъ и корчмахъ, объ общей поземельной описи всего государства----все о предметахъ, возбуждавшихъ самое заботливое вниманіе московской законодательной власти въ XVI в. Предложенія эти—или простые вопросы, обращенные къ собору, или цълые развитые законопроекты. Они, какъ видно по ихъ изложенію, были написаны или продиктованы самимъ 21-льтнимъ царемъ; ихъ долженъ былъ прочитать дьякъ въ присутствій царя, святителей и бояръ, которыхъ царь приглашалъ вмъсть съ нимъ о томъ «посовътовать вкупъ, приговорить и уложить». Сохранилась единственная въ своемъ родѣ записочка царя Алексъя Михайловича, «о какихъ дълъхъ говорить бояромъ». По намекамъ царя видно, что она писана въ 1657 году: упомянутый здёсь кн. Василій-это астраханскій воевода Ромодановскій, устроившій тогда договоръ съ Калмыками. Отъ этого маленькаго документа въетъ тою свъжестью и добротой, какой пропикнуто все, написанное или продиктованное этимъ умнымъ и добрѣйшимъ царемъ. Читая записку, живо чувствуещь, какія отношенія существовали между этимъ царемъ и его сов'єтниками, какіе вопросы обсуждались въ дум'в и даже какъ обсуждались. Это краткій конспекть, показывающій, какъ царь *гото*вился къ засъданіямъ думы. Онъ не только записалъ, какіе вопросы предложить на обсуждение бояръ, но и намътилъ, что самому говорить о томъ или другомъ изъ нихъ, какъ ръшить его. Кой о чемъ опъ навелъ справки, записалъ цифры, сколько людей въ томъ или другомъ нолку. О другомъ надобно будетъ навести справки въ поддежащемъ приказъ: тамъ это знаютъ,

выпишуть въ докладъ, и по этому докладу, поговоривъ съ боярами, можно будетъ рѣшить дѣло. Объ иныхъ предметахъ царь не имфетъ пикакого мнфнія и не знаеть, какъ рфшатъ бояре; о другихъ онъ имъетъ неръшительное мнъніе, отъ котораго откажется, если станутъ возражать. Онъ даже старается угадать эти возраженія и приготовить отв'ять на нихъ. Шведское посольство, задержанное въ Москвъ, просило позволить ему послать въ Швецію гонца за новыми инструкціями: «сидѣть де надокучило». Царь думаеть, что и позволить «не будеть худа». Но в'єдь гонецъ передасть дома московскія в'єстп?—Ну такъ что же? «они давно все въдаютъ и кромъ сего гонца». По другимъ вопросамъ царь составилъ твердое мнѣніе, за которое онъ будеть упорно бороться въ совъть, если встрътить сопротивление: это вопросы не административной техники или дипломатической осторожности, а простой справедливости и служебной добросовъстности. Астраханскій воевода въ чемъ-то провинился, по слухамъ даже уступилъ Калмыкамъ православныхъ плънниковъ, захваченныхъ ими. Царь ръшилъ назначить слъдователя, «сыщика», и буде окажется, что воевода солгалъ, отнять у него честь (чинъ), а къ нему послать наказъ, какъ ему жить, да написать ему «съ грозою и съ мидостью, чтобы онъ къ намъ, великому государю, вину свою покрылъ службою», казив сдвлаль бы прибыль свыше прежняго и твмъ возвратилъ бы себъ отнятую честь, а смънять его не зачъмъ, «убыточно и Астрахани къ изводу (разорительно)». Если же правда, что слышно о пленникахъ, «за то довелася-ему казнь смертная, а то самое легкое, что отсычь руку и сослать въ Сибирь», конфисковавъ помѣстья и вотчины. Составляя свой конспекть, царь уже воображаль себя говорящимь въ палаты: за плънниковъ, иншеть онъ далье, «учинить казиь, какую приговорите по сему наказу» \*).

<sup>\*)</sup> Соловгев, VIII, 211. Карамзинг, IX, примѣч. 416. Царств. кн. 237. П. С. З. № 547. Стоглавъ по каз. изд. 30 и 49. Журн. мин. Нар. Пр. 1876. № 7, стр. 54—64. Записки отд. русск. и слав. арх. Русск. Археол. Общ. II, 733; ср. Дв. Разр. III, 490. Дополн. къ III т. Дв. Разр. 130, 135, 103 и 106; Солов. XII, 295; А. И. IV, № 131.

Всего чаще дъла возбуждались въ думъ такъ называвшимися судейскими докладами или докладными выписками, восходившими изъ приказовъ. Эти доклады были двухъ родовъ, казуальные и кодификаціонные. Приказъ выписываль о какомънибудь единичномъ дёлё либо по справке со стороны царя или думы, либо по собственному побужденію, когда не могъ самъ рѣшить такого дѣла. Послѣднее бывало въ случаѣ неполноты, неяспости или разногласія законовъ. Въ докладной вынискъ излагалась сущность дъла, приводились относящіяся къ нему статьи закона и ставился вопросъ, выведенный приказомъ изъ примъненія этихъ статей къ данному ділу. Вопросъ заключаль въ себъ случай или отношение, котораго пе предусмотрълъ законъ или къ которому приказъ не умълъ примѣнить закона, и выражадся въ обычной формулѣ: «великій государь о томъ что уложить» или «что укажеть?» Къ такимъ докладнымъ выписямъ можно отпести и обязательные доклады о дълахъ, ръшение которыхъ по особому закону принадлежало исключительно государю съ думой и требовало именнаго указа. Такъ по закону 1572 г. запрещено было Помъстному приказу утверждать безъ доклада и безъ боярскаго приговора вклады вотчинами за малоземельными монастырями; иногда запрещалось раздавать безъ доклада свободныя казенныя земли въ извёстныхъ убздахъ служилымъ людямъ, просившимъ помёстныхъ дачъ. Въ докладныхъ выпискахъ кодификаціоннаго характера обобщались частные однородные случаи, наконившіеся въ приказной практикѣ или ею только предусматриваемые, которые возбуждали недоумъніе приказа или превышали его компетенцію. Это обобщеніе выражалось въ форм'в законодательнаго вопроса, который ставился примірно такъ: прежнія узаконенія по данному предмету сопоставлялись съ этими новыми случаями, напримъръ, съ ожидаемыми или ужъ поданными челобитными людей разныхъ чиновъ, вызывавщими пересмотръ старыхъ нормъ, и спрашивалось, какъ поступать впредь, т. е. требовалась новая норма. Судья приказа либо устно издагаль въ думъ такъ поставленный вопросъ, «говоря о томъ съ бояры», либо вмѣстѣ съ своими дьяками вносилъ о томъ письменный

докладъ. Иногда приказъ представляль думъ цълый рядъ такихъ вопросовъ или «статей» объ извёстномъ предметь, такъ что изъ законодательныхъ отвѣтовъ на нихъ составлялось, какъ бы сказать, частичное уложеніе. Часто, если не всегда, это дълалось по особому порученію государя и думы. Такой докладъ носилъ спеціальное названіе статейнаю списка. Надобно раздичать два рода статейныхъ списковъ, представлявшіе два момента кодификаціонной выработки закона. Составивъ свои вопросы, приказъ «докладываль по статейному списку». Приговоры по каждой стать помычаль думный дьякь того приказа, откуда шелъ докладъ, или какой-либо думный же дьякъ, если въ томъ приказъ такого не было: такъ въ 1628 г. по докладу Челобитнаго приказа о порядкѣ производства исковыхъ діль приговоры помічаль думный дьякь Посольскаго приказа. Этимъ впрочемъ не кончалось дѣло. «Въ верху» вообще господствоваль обычай двукратнаго слушанія діль. Часто при первомъ чтеніи діла являлась надобность въ дополнительпыхъ справкахъ: дума приказывала навести эти справки и вторично доложить діло. Даже безъ этого вторичный докладъ вызывался иногда необходимостью провърить помъту приговора. Царь и бояре приказывали думнымъ дьякамъ записать свои распоряженія и приговоры. Но запись могла быть неточна. Знаменнтый московскій дипломать XVI в. А. Щелкаловь, думный дьякъ Посольскаго приказа, въ свое время былъ извѣстепъ привычкой намфренно измънять смыслъ указовъ, излагая ихъ въ грамотахъ, за что не разъ подвергался наказанію. Въ  ${\it Указ-}$ ной книгь Поместнаго приказа XVII в. было прямо засвидетельствовано, что дьяки иногда записывали приговоры не такъ, какъ приговаривала дума, и «многія статьи переправливали не дѣдомъ». Потому только въ исключительныхъ обстоятельствахъ изустный приказъ верховной власти сообщался къ исполпенію безъ новаго доклада. Въ 1580 г., когда государь новхалъ къ Тропцъ, съ Москвы отъ бояръ, тамъ оставленныхъ для управденія, пришли въсти, по которымъ оказалось, что надобно отмѣнить предположенный походъ московскихъ воеводъ въ Литву изъ Ржевы. Въсти, конечно, были тотчасъ доложены государю,

п онъ вельль заготовить дьяку надлежащій указъ отъ государева имени. Посл'в оказалось, что дьякъ заготовилъ грамоту по тъмъ въстямъ, писалъ ее спъшно, а «государя доложити не успѣлъ», послалъ ее безъ доклада «для промыслу», по собственной дьячьей сообразительности, чтобъ ускорить дёло. Сказавъ, что грамоты въ окрестныя государства, заготовленныя посольскимъ думнымъ дьякомъ, слушаются въ думѣ дважды, одними боярами и потомъ боярами вмѣстѣ съ государемъ, Котошихинъ прибавляетъ: «также и иныя дъла написавъ взнесуть слушать всёмь же бояромь, и слушавь бояре учнуть слушать вдругорядь съ царемъ же». По пзвъстнымъ намъ статейнымъ спискамъ нельзя рѣшить, всегда ли подобные акты докладывались сперва однимъ боярамъ, а потомъ государю съ боярами; но въ нѣкоторыхъ спискахъ можно замътить слъды вторичнаго доклада. Кромъ отвътовъ подъ каждой вопросной статьей съ обычной формулой «государь указаль и бояре приговорили», на статейныхъ спискахъ о пом'ьстьяхъ и вотчинахъ и другихъ важныхъ предметахъ встръчаемъ во главъ статей еще общую помъту, которая гласитъ, что государь указалъ и бояре приговорили «симъ статьямъ быть такъ, какъ въ сей докладной выпискъ написано подъ статьями». Въ иныхъ докладныхъ спискахъ отвъты подъ статьями представляють не краткія ном'яты, а развитыя законоположенія со слідами тщательной редакціонной обработки, какую они едва ли могли получить въ ту минуту, когда думный дьякъ пом'ячалъ приговоры боярскаго сов'ята. Притомъ зд'ясь не повторяется предъ каждой отвътной статьей обычная законодательная формула, а только во главъ списка отмъчено просто: «бояре, слушавъ статей, приговорили быть такъ, какъ въ сей докладной выпискъ написано». Можно думать, что вопросный списокъ съ помъченными на немъ отвътами думы переписывался въ доложившемъ его приказъ, причемъ помъты, положенпыя на немъ при первомъ докладѣ, обработывались, получали надлежащее изложение и въ такомъ отделанномъ виде вторично докладывались дум'ь, которая давала имъ окончательное утвержденіе. Впрочемъ въ актахъ есть и болье прямыя указанія на

то, что приговоры бояръ обработывались въ приказахъ. Эти приговоры по частнымъ дѣламъ представляютъ обыкновенно развитыя, мотивированныя резолюціи съ изложеніемъ сущпости дѣла и основаній его рѣшенія. Но встрѣчаются и краткіе необработанные приговоры, въ которыхъ основанія едва намѣчены, но которые заканчиваются словами: «написать въ боярскій приговоръ изъ дѣла подлинно». Это значило, по нашему мнѣнію, развить боярскій приговоръ, указавъ главныя обстоятельства дѣла и основанія его рѣшенія. Законопроектовъ въ собственномъ смыслѣ, безъ предварительнаго доклада вопросныхъ статей и безъ думныхъ помѣтъ подъ ними, приказы повидимому не составляли \*).

Кромѣ государева почина и приказнаго доклада дѣла возбуждались въ думъ еще частными ходатайствами на государево имя, шедшими отъ отдёльныхъ лицъ или цёлыхъ обществъ. Самый докладъ изъ приказа иногда вызывался такой частной просьбой. Указъ 1694 г., пересчитывая діла, какія докладываются боярамъ въ думѣ, говорить о спорахъ на ръщенія приказовъ и о всякихъ челобитныхъ, въ которыхъ о чемъ-либо быютъ челомъ государямъ. Обычнымъ средствомъ возбужденія въ дум'в вопроса по частному ділу была подписная челобитная. Ее смъшивають иногда съ заручной челобитной, подававшейся «за руками» челобитчиковъ и ихъ сторонниковъ, т. е. ими подписанной. Но заручная могла быть подписной, могла и не быть. Подписной челобитной называлось прошеніе, поданное прямо государю и по докладу ему и боярамъ получившее дальнъйшій ходъ. Когда царь выъзжаль изъ столицы или въ праздники выходилъ изъ дворца въ церковь, всякіе люди могли подавать ему челобитныя. Существовало особое учрежденіе, Челобитный приказъ, начальникъ котораго съ дьякомъ принималъ эти челобитныя и по нимъ расправу чинилъ, а которыхъ не могъ рѣшить, тѣ «взносилъ» къ госу-

<sup>\*)</sup> Акты Ист. I, стр. 270; III, 303—307. А. до юр. быт. др. Росс. I, № 72. Русск. Ист. Сб. II, 96. Котош. 20. П. С. З. №№ 445, 1170, 1116, 634, 644, 700, 702, 900, 860. Указн. кн. Пом. прик. 46. Столб. Пом. пр. въ Моск. Арх. мин. юст. по г. Рязани № 175, дѣло № 11.

дарю. Но, кажется, «расправа» приказа состояла не въ разбирательствъ подапныхъ просьбъ по существу, а только въ опредъленіи ихъ дъльности, чтобы ръшить, стоитъ ли ихъ докладывать, при чемъ челобитчиковъ въ случав надобности распрацивали, чтобы по ихъ челобитьямъ и распроснымъ рвчамъ составить докладъ боярамъ. Служилые люди подавали челобитныя въ Разрядѣ, который ихъ вѣдалъ. По указу 1694 г., когда уже не было Челобитнаго приказа, люди высшихъ чиновъ приносили челобитныя къ думнымъ дьякамъ въ Золотую палату дворца, а другіе дожидались на площади у Краснаго крыльца, пока у нихъ примутъ просьбы. Думные дьяки взносили всв эти челобитныя «въ верхъ», гдѣ ихъ слушали по Котошихину самъ царь и бояре. Челобитная при докладѣ получала или «отказъ», оставлявшій ее безъ посл'ядствій, или «указъ», дававшій ей дальнъйшее движеніе. Этотъ указъ докладчикъ помѣчалъ или подписываль на самой челобитной: тогда она и становилась подписной. Пока Челобитный приказъ не былъ въ 1685 г. соединенъ съ Судиымъ Владимірскимъ, такія челобитныя съ «подписями» объявлялись его подьячими на площади передъ царскимъ дворомъ «всёмъ людямъ» и отдавались челобитчикамъ нли вручались имъ въ самомъ приказѣ, а тѣ, смотря по подписи, несли свои просьбы въ тотъ приказъ, куда направляли ихъ докладныя помѣты. Подписная челобитная подписывалась думнымъ дьякомъ по докладу государю и боярамъ; подпись, сдѣланная по распоряженію судьи какого-либо приказа безъ доклада «въ верху», «самовольствомъ», считалась недъйствительной. Впрочемъ прошенія по діламъ, о которыхъ существовалъ прямой и ясный законъ, кажется, предоставлено было подписывать думнымъ дьякамъ и безъ доклада; въ противномъ случав приказъ, куда поступала челобитная къ исполненію, обязанъ былъ доложить ее государю. Иныхъ дълъ нельзя было совершить безъ доклада «въ верху» безъ верховнаго на то соизволенія: такъ по указу 1666 г. запрещено было высшему купечеству, гостямъ, покупать и брать въ закладъ вотчины безъ подписныхъ челобитныхъ. Подписныя челобитныя «съ верху» шли двоякимъ путемъ: возвращаясь обыкновенно въ Челобитный приказъ, онъ отсюда передавались по принадлежности въ другіе приказы, однѣ для исполненія, другія для вторичпаго доклада, если приказъ затруднялся исполненіемъ или если на челобитной пом'вчалось: «выписать», навести надлежащія справки, на основаніи которыхъ государь и бояре произпосили приговоръ, рѣшали дѣло; послѣ того оно обращалось въ доложившій его приказъ для исполнительныхъ распоряженій. Въ челобитныхъ на государево имя обращались къ верховному правительству по дѣламъ, превышавшимъ компетенцію подчиненныхъ учрежденій, либо съ жалобами на ихъ действія или ихъ бездействіе, выражались нужды отдёльныхъ лицъ и цёлыхъ обществъ, указывались недостатки суда и управленія. Потому подписныя челобитныя имѣли очень важное значеніе въ развитіи московскаго законодательства: это была наиболье обычная, такъ сказать, ежедневная форма участія общества въ устроеніи общественнаго порядка. Въ памятникахъ XVII в. находимъ многочисленные слъды коллективныхъ челобитныхъ, поданныхъ служилыми дюдьми московскихъ чиновъ, дворянами разныхъ убздовъ и другими классами съ заявленіемъ своихъ мѣстныхъ или сословныхъ нуждъ, съ указаніемъ на какой-либо пробѣлъ въ законодательствъ. Эти челобитныя подавадись обычнымъ порядкомъ, какъ и другія частныя просьбы, проходившія черезъ Челобитный приказъ, докладывались и подписывались думными дыяками, вызывали «вышиси» и доклады изъ приказовъ, обсуждались въ думв и такимъ образомъ подавали поводъ къ очень важнымъ узаконеніямъ. Довольно сказать, что статьи Уложенія, зачислившія въ городское тягло городскія и подгородныя слободы частныхъ привилегированныхъ владёльцевъ и при этомъ уничтожившія льготное состояніе закладчиковт, были внушены просьбами выборныхъ людей земскаго собора 1648—1649 г., доложенными и поміченными думнымъ дыякомъ, какъ докладывались и помъчались всв частныя челобитныя, поданныя самому государю: о чемъ безуспѣшно хлопоталь царь Ивань Грозный въ своихъ предложеніяхъ собору 1551 г., то спустя стольтіе проведено было снизу скромной подписной челобитной земскихъ людей. Такъ подписная челобитная получила значеніе народной петицін, земскаго адреса на Высочайшее имя о м'єстныхъ пользахъ и нуждахъ \*).

Дело, возбужденное въ думе предложениемъ царя, приказнымъ докладомъ либо подписной челобитной, рѣшалось также не одинаковымъ порядкомъ. Не имъя наклонности распадаться на постоянныя спеціальныя отділенія, департаменты, дума любила поручать экстренныя или спеціальныя дёла временнымъ коммиссіямъ, составляя ихъ изъ своихъ же членовъ. Эти коммиссіи были довольно разнообразны: отвытныя для переговоровъ съ иноземными послами, судныя по мъстническимъ, поземельнымъ и другимъ тяжбамъ, расправныя по дъламъ текущаго управленія на время отъёзда царя изъ Москвы, превратившіяся потомъ въ постоянную Расправную палату; наконецъ въ XVII в. было двѣ коммиссіи уложенныя, которымъ поручалось составление проекта удожения. Эти коммиссии состояли изъ двухъ, трехъ или болѣе членовъ думы, къ которымъ иногда присоединяли и недумныхъ людей, обыкновенно дьяковъ. Проектъ Уложенія 1649 г. составленъ былъ двумя боярами, окольничимъ и двумя дьяками. Коммиссія, которой поручено было въ 1700 г. составить проектъ новаго уложенія, состояда изъ 12 членовъ думы, 28 стольниковъ, 2 дворянъ и 6 простыхъ дьяковъ: это былъ скромный первообразъ, неясный силуэтъ пынной екатерининской «Коммиссін о сочиненін проекта новаго уложенія», родоначальника которой едва ли можно видъть въ старомъ земскомъ соборъ, пикогда не созывавшемся для составленія проектовъ. Коммиссіонный порядокъ веденія діль унаслідовань быль московской думой XVI и XVII в. оть удёльнаго времени. Тогда текущія дёла управленія вела съ княземъ дума, собиравшаяся въ составъ двухъ-трехъ бояръ.

<sup>\*)</sup> П. С. З. №№ 1491, 954, 630, 974, 390, 998, 1108, 1140, 1297. А. И. II, стр. 424. Акт. Арх. Эксп. III, № 78. Врем. Общ. Ист. и Др. Р. кн. 20, матеріалы, 101. Чтенія 1887 г. кн. 3, IV, 36. Котош. 91. Изъ изв'єстной шутливой заручной челобитной царя Алекс'ія, обращенной къ боярамъ, видно, что и частныя исковыя челобитныя, поданныя прямо государю, приказывалъ подписывать онъ самъ, и это считалось милостью, которая давала ходъ дѣлу. Зап. русек. и слав. арх. Русск. Археол. Общ. II, 712. Акты Моск. Гос. I, №№ 659 и 660.

Но тогда не было мысли о думѣ вспхъ бояръ, какъ высшей правительственной пистанціи по отношенію къ этимъ ежедневнымъ теснымъ советамъ: решенія последнихъ также считались окончательными, какъ и приговоры всѣхъ бояръ. Теперь коммиссіи думы дёйствовали подъ контролемъ общаго собранія, которое иногда пересматривало и вершило шедшія черезъ пихъ дъла. Пока московские дипломаты, назначенные «въ отвътъ», переговаривались съ иноземными послами въ Отвътной палать, недалеко въ Передней засъдала дума, къ которой коммиссія обращалась съ вопросами и туть же получала новыя инструкціи. Старое удѣльное преданіе такъ крѣпко держалось въ московскомъ управленіи, что даже въ XVI в. дума собпралась и дъйствовала иногда совершенно поудъльному, въ коммиссіонномъ порядкѣ. Такъ было въ тяжебныхъ дѣдахъ, восходившихъ на судъ самого государя. Въ 1567 г. царъ «судилъ судъ» по тяжбѣ человѣка боярина И. В. Шереметева съ кн. А. П. Ноздроватымъ объ угодьяхъ: на судъ у царя, какъ помъчено въ правой грамотъ, были одинъ бояринъ и два окольничихъ, какъ ассистенты или свидътели суда. Въ 1547 г. передъ царемъ шла тяжба самого этого Шереметева съ тѣмъ же кн. Ноздроватымъ и его родичами князьями Токмаковыми о заложенномъ селъ и о поддълкъ документовъ на него. Въ правой грамоть, дюбопытной по своимъ процессуальнымъ подробностямъ и бытовымъ чертамъ, обозначено, что на судъ у царя были бояринъ И. П. Өедоровъ «и иные бояре», да окольничій Ө. М. Нагой и четыре дьяка. Точно въ такой же обстановкѣ творился судъ самого князя и въ удѣльные вѣка. Въ XVI в. государь, можеть быть, уже не присутствоваль или не всегда присутствоваль въ судъ о такихъ дълахъ, а только такъ значилось по форм'в въ актахъ суда. Во время производства об'вихъ упомянутыхъ тяжебъ существовало уже раздичіе между думой вспхг бояръ и коммиссіей думы. Значить, совѣть, судившій оба діла, по составу своему быль коммиссіей думы, состоядь изъ иных бояръ, но не всих. Но такъ какъ по формѣ это быль судъ самого государя, на который не было аппелляцін, то коммиссія заміняла здісь думу вспих боярь,

какъ последнюю инстанцію. Такъ въ половине XVI в. еще встрвчались другъ съ другомъ и двиствовали рядомъ обв правительственныя формы, старая и новая, временное порученіе удбльныхъ вбковъ и постоянное учрежденіе Московскаго государства. Въ XVII в., какъ и въ XVI, коммиссіямъ думы поручали разнообразныя дёла. Въ началё XVI в. вмёстё съ кн. М. Глинскимъ пришло въ Москву много выходцевъ изъ Литвы. Этихъ «Глинскаго людей» испомъстили между прочимъ въ Муромскомъ увздв, и они долго назывались тамъ «Литвой», хотя большинство ихъ были Русскіе. Одинъ изъ этой муромской Литвы Крыжинъ въ 1524 г. изъ мести обговорилъ другихъ эмигрантовъ Щукиныхъ и Каргашина въ намфреніи бъжать на родину. Великій князь приказалъ «разслушать» это діз двумъ боярамъ, тверскому дворецкому М. Ю. Захарьину и И. Ю. Шигонъ. Въ 1571 г. коммиссіи съ кн. М. И. Воротынскимъ во главѣ поручено было устроить станичную и сторожевую службу въ степи. Въ 1572 г., еще до смерти кн. Воротынскаго, это дело ведетъ уже бояринъ Н. Р. Юрьевъ съ думнымъ дъякомъ Разряднаго приказа В. Щелкаловымъ. Иные вопросы по этому дѣлу рѣшаетъ сама коммиссія, иногда съ докладомъ государю, о другихъ приговариваетъ «поговорити со всёми бояры». Но въ 1577 г. и эти вст бояре представляли собой повидимому только верховую коммиссію думы, состоявшую всего изъ трехъ-четырехъ бояръ, въ томъ числѣ и самого Юрьева, да двухъ думныхъ дьяковъ братьевъ Щелкаловыхъ: прочіе думные люди либо воеводствовали «на берегу», на Окѣ, либо были съ государемъ въ походъ. Въ 1659 г. послъ Конотопскаго пораженія, опасаясь нашествія изъ Крыма, царь велёлъ укріплять Москву. Руководить этимъ «городовымъ дёломъ» поручено было князю Н. И. Одоевскому съ щестью товарищами изъ бояръ н окольничихъ. Но въ XVII в. уже не замътно судныхъ коммиссій съ значеніемъ посл'єдней инстанціи, подъ д'єйствительнымъ или номинальнымъ предсъдательствомъ самого государя \*).

<sup>\*)</sup> П. С. Лѣт. VI, 214 и сл. Дв. Разр. IV, 1120; II, 750; III, 95, 1003. А. З. Р. II, стр. 280 и др. Разр. кн. въ Синб. Сборн. Валуева, стр. 67, 88 и др. А. до юр. быта др. Росс. I, № 52, VIII и V. Приказн.

Дѣла, поручавшіяся коммиссіямъ думы, пли рѣшались ими окончательно, или пересматривались однимъ государемъ, либо вершились общимъ собраніемъ думы. Общее собраніе рвшало иныя двла въ присутствіи государя, другія безъ него. Изъ памятниковъ московскаго законодательства не видно, чтобы эта разница въ ходъ дълъ зависъла единственно отъ ихъ свойства, сравнительной политической важности. Это объясняется характеромъ отношеній думы къ ея верховному предсъдателю. Дума, видъли мы, дъйствовала по указу государя, по докладу приказа или по частной челобитной. Возбуждаемая къ дъятельности сверху или снизу, она можетъ показаться совершенно пассивнымъ учрежденіемъ безъ собственной иниціативы, простымъ законодательнымъ механизмомъ. Была ли она самостоятельной двигательницей законодательства? принадлежаль ли совъту боярь законодательный починь? Изъ сохранившихся памятниковъ можно извлечь только тотъ отвътъ на этоть вопросъ, что такой починь не быль въ обычав; въ этомъ заключалась одна изъ слабыхъ сторонъ политическаго положенія стараго московскаго боярства. Однако мы увидимъ ниже случай, когда самими боярами былъ возбужденъ важный законодательный вопросъ, затрогивавшій самыя основанія государственнаго устройства. Значить, отсутствіе обычая не вытекало изъ отсутствія права или возможности, а только ука-

дѣла 1524 г. въ Моск. Арх. мин. ин. д. № 2. Акты Моск. государства I, 1, 18, 30, 33, 36 и 39. Дополн. къ III т. Дв. Разр. 194 и 131. Къ коммиссіямъ думы едва ли можно причислить ближеного думу: это былъ особый совѣтъ, иногда собиравшійся при государѣ, а не коммиссія, которой государь съ думой поручали нѣкоторыя дѣла. Изъ неясныхъ и разнорѣчивыхъ извѣстій узнаемъ о двухъ чрезвычайныхъ коммиссіяхъ опеки или совѣтахъ регентства. Одна была назначена умирающимъ царемъ Иваномъ «беречь» преемника его Өедора и руководить имъ. Другая дѣйствовала при царѣ Михаилѣ: по свидѣтельству Страленберга (Historie der Reisen, 210) она состояла изъ патріарха и бояръ кн. Воротынскаго, Шереметева и Морозова; но въ дѣлѣ о невѣстѣ царя М. Хлоповой при Михаилѣ является ближній совѣтъ нѣсколько иного состава. Карамз, ІХ, 434. Сомов. VII, 233; ІХ, 172. Жомкевскій, З.

зывало на недостатокъ потребности въ боярскомъ починъ, на возможность обойтись безъ него при другихъ средствахъ возбужденія діль въ думі. Отношенія думы къ государю такъ сложились, что не развивали этой потребности. Въ устройствъ высшаго московскаго управленія всего труднье точно обозначить предълы власти государя и его боярскаго совъта. Это потому, что государь и его совътъ не были двумя разными властями, а составляли одно властное, верховное цълое. Политическое значеніе и правительственная діятельность думы основывались на томъ глубоко укоренившемся въ московскомъ обществъ воззръніи, дучше сказать, на томъ предположеніи, что дума не дъйствуетъ безъ государя и государь не дъйствуеть безъ думы. Государь ежедневно дёлалъ много правительственныхъ дѣлъ безъ участія боярскаго совѣта, какъ и боярскій совыть рышаль много дыль безь участія государя. Но это вызывалось соображеніями правительственнаго удобства, а не вопросомъ о политическихъ правахъ и прерогативахъ, было простымъ раздъленіемъ труда, а не разграниченіемъ власти. Такое отношеніе государя къ думѣ выражалось въ одной изъ самыхъ существенныхъ особенностей, какими отличалась последняя, въ отсутствии ея ответственности передъ государемъ. Слѣдовъ этой отвѣтственности не замѣтно ни въ чемъ, ни въ памятникахъ законодательства, ни въ устройствъ боярскаго совъта. Дума не была отвътственна предъ государемъ, потому что государь не былъ для нея сторонней властью, а самъ входиль въ ея составъ, былъ ея главой. Мысль объ отвътственности появляется только тогда, когда дъятельность государя и совъта раздъляется, когда тотъ и другой начинаютъ дъйствовать въ своихъ особыхъ сферахъ и последній становится орудіемъ перваго. Такъ было съ боярской «консиліей» при Петръ въ первые годы XVIII в. Отъ нея мысль объ отвътственности перешла по наслъдству къ Сенату. Сравнивая боярскую думу и Сенать, обыкновенно отдають ръшительное предпочтеніе посл'єднему по большей самостоятельности и энергін его дійствій, по большей широті его правительственныхъ полномочій: ему, по словамъ Петра, всякій долженъ былъ по-

سائله

виноваться въ отсутствие государя «такъ, какъ Намъ Самому, подъ жестокимъ наказаніемъ или и смертію»; онъ былъ установленъ «вмѣсто присутствія Его Царскаго Величества собственной персоны»; отъ него даже требовалось, чтобы онъ велъ дъла самостоятельно, не спрашивая на всякое дъло особаго разръщенія у государя. Ничего подобнаго не говорили о старой боярской думъ. Но здъсь сравниваются учрежденія слишкомъ различныя, действовавшія въ слишкомъ несходныхъ положеніяхъ. По своему происхожденію Сенать быль орудіемъ верховной власти, а боярская дума ея участницей. Первый вызванъ былъ потребностью въ хорошо устроенномъ руководитель управленія, а вторая служила органомъ господства извъстнаго класса надъ обществомъ. Первый въ исторіи нашего управленія им'єль правительственно-техническое значеніе; значеніе второй было соціально-политическое. Въ отсутствіе государя Сенать конечно дъйствоваль самостоятельные, но въ томъ смыслѣ, въ какомъ прикащикъ, оперирующій «на отчеть» вдали отъ хозяина, самостоятельне товарища этого хозяина, обязаннаго дъйствовать съ нимъ вмъсть по соглашению. За то думѣ не грозили, что за неисправность съ ней со всей поступлено будеть, «какъ ворамъ достоить», чемъ грозилъ Петръ учрежденію, установленному вмѣсто присутствія собственной государевой персоны. Самостоятельность была обязанностью для Сената, а не его правомъ. При отсутствіи отвътственности по той же причинъ не развился въ обычай и починъ думы въ законодательствъ. Государь и дума не были разными властями съ своими особыми интересами и стремленіями, которыя имъ надобно было бы усиленно заявлять п проводить путемъ законодательства. Текущія діла вносились въ думу думными людьми, какъ начальниками приказовъ, а діла особой важности самимъ государемъ, какъ предсідателемъ думы, и этимъ удовлетворялись потребности управленія. Оставались интересы класса, представители котораго сидёли въ думѣ, и эти интересы нерѣдко сталкивались съ интересами другихъ классовъ общества и самого государя. Но эти столкновенія шли ви думы и очень слабо отражались на ея устройствъ, какъ мы видъли изъ ея исторіи съ половины XV в. По своему историческому складу боярская дума не сдълалась ареной политической борьбы. Такимъ ея характеромъ опредълились и ея дъловыя правительственныя отношенія къ государю. Когда, при какихъ дёлахъ сидёть въ думё самому государю и какія діла ділать боярамть безъ его личнаго присутствія, это не было политическимъ вопросомъ. Въ XVI в., который быль временемь натянутыхь отношеній между государемъ и боярствомъ, вопросы о прекращеніи войны, объ устройствъ Казанскаго царства и о преобразованіи земскаго управленія разръшались въ думъ безъ государя, какъ безъ него состоядся, судя по редакцін закона, и знаменитый приговоръ 24 ноября 1597 г. о сыскъ и возвратъ бъглыхъ крестьянъ, а подробности законодательства о холопяхъ, какъ и о новокрещенахъ, не годившихся въ государеву службу, разработывались думой въ личномъ присутствіи государя. Въ одномъ случав это присутствіе было обычно, если не необходимо-когда приговоръ бояръ по дѣлу, уже рѣшенному безъ царя, докладывался въ окончательной форм'ь, данной ему думнымъ дьякомъ. Но этотъ вторичный докладъ, о которомъ говорить Котошихинъ, имѣлъ цѣлью провѣрку дьячьей редакціи приговора и его окончательное утвержденіе, и не видно, чтобы цѣлью его была провърка самаго приговора бояръ государемъ. Значить, засёданіе думы въ присутствіи государя или безъ него имъло только процессуальное значеніе, касавшееся не столько сущности дёлъ, сколько порядка дёлопроизводства.

Но приговоры, состоявшіеся въ думѣ безъ государя, представлялись ли ему на утвержденіе? Въ запискѣ объ устройствѣ Московскаго государства, составленной въ Смутное время по польскому заказу, читаемъ: «повинность бояромъ и окольничимъ и дьякомъ думнымъ быти всегды на Москвѣ при государѣ безотступно и засѣдать въ палатѣ, думати о всякихъ дѣлѣхъ, о чемъ государь роскажетъ и что царству Московскому належать будетъ, и допослатъ до государя думу дьяки думные». Изъ этого описанія думы можно заключить, что она обыкновенно обсуждала то, что ей указывалъ или «росказывалъ» государь, не при-

сутствуя лично на ея засѣданіяхъ; но послѣднія неясныя слова описанія не значать, что приговоры думы, состоявшіеся безъ государя, всегда представлялись думными дьяками на его утвержденіе. Памятники законодательства не поддерживають такого значенія извістія. Судебникъ 1550 г. опреділяєть и порядокъ дальнъйшаго законодательства: новые законы вносятся въ кодексъ, «приписываются» въ Судебникъ, какъ новыя дѣла, не предусмотрѣнныя прежними законами, «съ государева докладу и со всъхъ бояръ приговору вершатся». Вопросы о новыхъ законахъ впосились въ думу изъ приказовъ всегда на государево имя въ обычной формуль: «и о томъ великій государь что укажетъ»? Это и есть «государевъ докладъ». Имъ устанавливался порядокъ или способъ рѣшенія возникавшихъ вопросовъ. Множество текущихъ діль, не требовавшихъ законодательной нормировки, разрѣшалось по докладу самимъ государемъ. Дѣло законодательной важности пом'вчалось: о томъ «государь указалъ сидати бояромъ». Государевъ докладъ и боярскій приговорътаковы два момента въ созданіи новаго закона; третьяго момента, представленія приговора всёхъ бояръ на утвержденіе государю, не указываеть Судебникъ. Отдъльные законодательные акты подтверждають такой порядокъ законодательства. Въ 1606 г. бояре одни безъ царя постановили приговоръ о служилыхъ кабалахъ по докладу Холопьяго приказа и «сесь свой приговоръ въ верху приказали въ приказѣ Холопья суда въ Судебникъ приписать», не доложивъ своего постановленія государю. Дума иногда обращалась съ докладомъ къ не присутствовавшему на засѣданіи государю, но не для того, чтобы представить на его утверждение свой приговоръ о дёлё, а потому, что не умѣла или не хотѣла сама постановить приговоръ о немъ. Въ 1588 г. англійскій посолъ Флетчеръ просиль себ'я аудіенцін, чтобы представить государю новую присланную изъ Англін грамоту королевы Елизаветы. Думный дьякъ Посольскаго приказа А. Щелкаловъ сообщилъ объ этой просьбѣ боярамъ, а бояре доложили о томъ государю, «и государь приговорилъ съ бояры» отказать Флетчеру въ аудіенцін. Любопытенъ одинъ случай доклада государю боярскихъ приговоровъ. Въ 1636 г. По-

мъстный приказъ представилъ царю 13 вопросовъ о помъстьяхъ и вотчинахъ. Царь приказалъ рѣшить вопросы боярамъ, а что они приговорять, доложить себъ. На другой день бояре разръшили 12 вопросовъ, а на третій день царь утвердилъ всв ихъ приговоры безъ перемѣны. Остадся безъ отвѣта одинъ вопросъ о правъ владъльцевъ продавать и закладывать вотчины, купденныя ими изъ своихъ же подмосковныхъ помѣстій или изъ порожнихъ земель: бояре съ большимъ тактомъ объявили, что «имъ о томъ приговаривать не можно, потому что за ними за самими такія вотчины». Государь самъ разрѣшилъ вопросъ, утвердивъ за владъльцами это право. Но такой случай является ръдкимъ исключеніемъ. Обычнымъ кажется тотъ порядокъ, какимъ по указу 1694 г. дума рѣшала безъ государя судныя дъла, восходившія «въ верхъ» по челобитнымъ или по докладамъ изъ приказовъ: бояре ръшали ихъ окончательно, докладывая государямъ лишь о томъ, чего имъ «зачьмъ безъ ихъ, великихъ государей, именнаго указа вершить будетъ не мочно». Значить, докладь быль не обязанностью думы, а ея отказомъ отъ своего права. Онъ не составлялъ особаго момента въ теченіп дъла, а былъ только возстановленіемъ личнаго присутствія государя среди бояръ, следствіемъ чего обыкновенно являлся приговоръ государя «съ бояры», т. е. вторичное обсуждение и окончательное решеніе дела боярами вмёсте съ государемъ. Было, кажется, только два рода боярскихъ приговоровъ, которые всегда или часто представлялись на утверждение государю: это приговоры думы о мъстническихъ спорахъ и о наказаніи за тяжкія вины. Государь пересматриваль такіе приговоры, и пересмотръ второго рода дёлъ обыкновенно сопровождался помилованіемъ виновнаго или смягченіемъ его наказанія \*). Но по ходатайству духовенства государь смягчалъ и собственные приговоры о преступникахъ.

<sup>\*)</sup> А. И. П, №№ 355 и 63. Временникъ Общ. Ист. и Др. Росс. кн. 8, III, 58. Ср. Пам. дипл. снош. I, 1427. П. С. Зак. №№ 1491, 62, 1124, 1267 и 1429. Указн. кн. Пом. прик. 115—121. Ист. Сб. Общ. Ист. и Др. Р. V, 206. Разр. кн. въ Синб. Сб. Валуева, 81. Акты до юрид. быта др. Росс. III, № 281. Ср. сложное производство по дѣлу 1642—1643 г. о намѣреніи испортить царицу, съ предварительными докла-

Перечислимъ кратко діла, которыя разрішались въ общемъ собраніи думы, не различая ся зас'єданій въ присутствіп царя или безъ него. Уложеніе предписываеть боярамъ «сидѣти въ палатъ и по государеву указу государевы всякія дъла дъдати всёмъ вмёстё». Подьячій Котошихинъ прибавляеть, что какихъ государственныхъ и земскихъ дѣдъ приказнымъ людямъ «не мочно будетъ дѣлать, велѣно спрашиваться съ бояры и съ думными людьми и съ самимъ царемъ». Такъ ни законъ, ни практика не ограничивали дъятельности думы какими-либо опредъленными функціями или задачами. Дума разръшала всъ правительственные вопросы, на которые дъйствовавшій законъ не отвъчалъ прямо и ясно или къ которымъ исполнительные органы управленія не ум'єли прим'єнить прямаго и яснаго закона. Такіе вопросы можно разд'єлить на два разряда: дума опредъляла частныя отношенія лиць, входящія въ составъ гражданскаго порядка; она же опредъляла отношенія лицъ къ государству, стропла политическій порядокъ въ широкомъ смысл'ь слова. Д'вла перваго рода возбуждались въ дум'ь частными просьбами или докладами изъ приказовъ; дъла второго рода вносили въ думу также приказы и преимущественно самъ государь.

Черезъ думу проходило множество частныхъ дѣлъ, судныхъ и другихъ. Для нѣкоторыхъ дума служила только распорядительнымъ передаточнымъ пунктомъ, приказывая дьяку помѣтить, «подписать» на челобитной, въ какой приказъ должно направить дѣло, чтобы тамъ учинили по нему указъ. Это были дѣла, ко-

дами царю, сыскными коммиссіями, боярскими приговорами и окончательнымъ докладомъ всего дѣла царю, смягчившему боярскій приговоръ. Чтен. въ Общ. Ист. и Др. Р. 1895 г., кн. 3, отд. 1: Къ матеріаламъ о ворожбѣ. Въ числѣ резолюцій, положенныхъ государемъ и боярами на договорныя статьи Богдана Хмѣльницкаго въ 1654 г., встрѣчаемъ такую помѣту думнаго дьяка: «Доложить государя—бояре говорили: которые государевы всякихъ чиновъ люди учнутъ бѣгать въ государевы черкасскіе города и мѣста и тѣхъ бы сыскавъ отдавати». Бояре говорили, но не приговорили, дали только проектъ приговора, который велѣли представить на усмотрѣніе государя. Акты Зап. Росс. Х, 452.

торыя дума находила возможнымъ рѣшить на основаніи дѣйствующаго закона. Флетчеръ върно отмътилъ эту распорядительную функцію думы. Другія діла дума різшала сама, какъ последняя или первая правительственная инстанція. Въ качествъ послъдней инстанціи она разсматривала судныя дъла, ръшенныя въ подчиненныхъ учрежденіяхъ, но обжалованныя той или другой стороной. Такой инстанціей дума служила какъ для приказовъ, такъ и для собственныхъ коммиссій \*). Кромѣ того дума вершила частныя дёла, начатыя въ подчиненныхъ учрежденіяхъ, коммиссіяхъ или приказахъ, но не рѣшенныя ими. Въ этихъ дѣлахъ ее даже трудно назвать послѣдней инстанціей въ строгомъ смыслѣ этого слова: она не пересматривала рѣшенія, постановленнаго низшей инстанціей, а сама доканчивала діло и впервые произносила приговоръ по нему. Обиліе такихъ дѣлъ въ думѣ было слѣдствіемъ своеобразнаго способа, которымъ разграничивались компетенціи думы и подчиненныхъ ей учрежденій. Раздыльная черта между ними проводилась не степенью власти, а степенью разумінія, если можно такъ выразиться. Не было точно опредълено, какія дъла, поступающія въ приказъ, можеть онъ рішать самъ и о какихъ долженъ докладывать думф. Приказъ переносилъ въ думу дъла, которыхъ ему «зачъмъ вершить было не мочно»: таково было общее опредъление приказной компетенции. Можно было бы подумать, что такое неясное опредъленіе открывало широкій просторъ превышенію власти со стороны приказовъ. Въ дъйствительности было наоборотъ: старые московскіе приказы, какъ видно по ихъ докладамъ думѣ, скорѣе склонны были уменьшать свою власть, часто «не сміни указать безь государева указу» и взносили въ верхъ къ боярамъ такія дёла, которыя они

<sup>\*)</sup> Мы не думаемъ особо и подробно описывать дѣятельность думы, какъ высшей судебной инстанціи: есть спеціальные труды по исторіи русскаго судоустройства и судопроизводства, гдѣ изображена роль думы въ древнерусскомъ судебномъ процессѣ. См. напримѣръ у Дмитріева I и III гл. его Исторіи судебныхъ инстанцій. Наша цѣль обозначить законодательный элементъ въ правительственныхъ дѣйствіяхъ думы какъ по суднымъ, такъ и по другимъ дѣламъ.

могли рѣшить сами на основаніи дѣйствующаго закона. Такое отношеніе приказовъ къ думѣ замѣтилъ и Флетчеръ; только опъ объяснялъ стѣсненіемъ сверху то, въ чемъ надобно видѣть слѣдствіе самоограниченія и нерѣшительности приказовъ. Судьи, пишеть Флетчеръ, такъ стѣснены въ отправленіп своей должности, что не смѣютъ рѣшить ни одного особеннаго дѣла сами собой, но должны пересылать его вполнѣ въ Москву въ царскую думу \*).

Приговоры думы какъ по рѣшеннымъ дѣламъ, рѣшеніе которыхъ обжаловано, такъ и по дёламъ, восходившимъ въ думу изъ приказовъ для вершенья, имѣли законодательное значеніе. Аппелляція или «жалоба» въ древнерусскомъ суді, какъ извістно, имъла характеръ обвиненія низшей инстанціи недовольной стороной въ несправедливомъ решении дела: аппелляціонная жалоба называлась «спорнымъ челобитьемъ» или челобитной «о неправомъ вершеньи на судей»; ея цалью было доказать, что судья «просудился», вершиль дёло «не дёломі». Судейскіе доклады дум' невершенных діль, какъ мы виділи, вызывались обыкновенно недоумѣніями судей, возбужденными недостаткомъ закона или его неясностью и противоръчивостью. Въ этомъ послъднемъ случав приговоръ думы пополнялъ, разъясняль и соглашаль постановленія закона; въ первомь случав онъ провърять и исправлять понимание и примънение закона подчиненнымъ мъстомъ. Въ обоихъ случаяхъ дума развивала дъйствовавшее законодательство. Приговоръ бояръ не ограничивался разръшеніемъ частнаго случая: обыкновенно онъ обобщаль этоть случай и извлекаль изъ него постоянное правило на будущее время. Это правило выражалось въ обычной формуль, которой заканчивался приговорь: «да и впредь бояре приговорили» и т. д. Сохранилось множество боярскихъ приговоровъ по частнымъ дѣламъ съ такимъ общимъ законодательнымъ заключеніемъ: это быль наиболье простой и обычный

<sup>\*)</sup> Флетчеръ, гл. 7: опъ разумѣлъ собственно областныхъ судей; но такъ какъ между областью и думой стоялъ приказъ, то, значитъ, стѣсненіе, о которомъ рѣчь, раздѣляла и эта посредствующая инстанція.

древнерусскій способъ выработки закона. Впрочемъ боярскій приговоръ по частному случаю имълъ законодательное значеніе и безъ этой заключительной прибавки «да и впредь»: въ докладахъ и челобитныхъ его приводили, какъ прецедентъ, основаніе для решенія всехъ подобныхъ случаевъ, «выписывали на примъръ» наравнъ съ статьями Уложенія. Такіе прецеденты назывались въ докладахъ «примърными или образцовыми делами». Когда дума изменяла действовавшій законъ, она особой оговоркой «отставляла» приміры и образцовыя діла, ръшенныя по этому закону, т. е. запрещала ими руководствоваться. Такимъ законодательнымъ значеніемъ приговоровъ по частнымъ дъламъ дума отличалась, какъ законодательная власть, отъ приказовъ, какъ учрежденій судебно-административныхъ: приговоры приказовъ, не доложенные думѣ и ею не утвержденные, въ примъръ не выписывались. Въ 1692 г. одному челобитчику, въ оправдание своего иска приводившему дъла, вершенныя въ приказъ безъ доклада, въ боярскомъ приговоръ было замічено, что «изъ такихъ вершеныхъ дізть выписывать не довелось, потому что они вершены не по докладнымъ выпискамъ, а изъ такихъ дѣлъ, которыя вершены не по докладнымъ выпискамъ, на примъръ не выписываютъ, а чинятъ указъ по Уложенью и по новоуказнымъ статьямъ и но именнымъ указамъ и по боярскимъ приговорамъ». Такое же законодательное значеніе питли и приговоры судныхъ коммиссій думы по утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ. Изв'єстенъ боярскій прпговоръ 12 марта 1680 г. по д'ялу о приданой жениной вотчинъ, проданной Воиномъ Ординымъ-Нащокинымъ, сыномъ знаменитаго канцлера. Приговоръ сопровождался общимъ постановленіемъ о порядкѣ укрѣпленія и записи за новыми владѣльцами жениныхъ вотчинъ, проданныхъ или заложенныхъ мужьями. 12 марта 1680 г., какъ видно по разряднымъ книгамъ, царя съ думой не было въ Москвъ, гдъ оставалась коммиссія подъ предсъдательствомъ кн. А. А. Голицына. Ей и принадлежалъ упомянутый приговоръ. Изъ одного позднѣйшаго доклада, въ которомъ дѣло Воина было выписано «на примѣръ», видно, что по возвращенін царя этоть приговорь быль 19 марта додала ему болѣе пространную редакцію, сославшись въ подкрѣпленіе его на неизвѣстный памъ боярскій приговоръ 12 марта 1677 г. Но изъ другого доклада видно, что потомъ выписывали «на примѣръ» краткій приговоръ коммиссіп, а не болѣе развитую редакцію общаго собранія \*).

Поземельныя дёла XVII в., сохранившіяся во множеств'є, едва ли не лучній матеріаль для изученія процесса, какимъ вырабатывались эти прецеденты, «примъры и образцовыя дъла», превращавшіяся потомъ въ законы. Поземельныя тяжбы были особенно сложны и кляузны, и въ нихъ всего наглядпъе вскрывается дъйствіе центральной правительственной машины Московскаго государства со всёми ея подробностями и особенностями. Следя за темъ, какъ двигались ея неуклюжія, неповоротливыя и не всегда опрятныя колеса, какъ среди безконечной волокиты и постоянныхъ остановокъ, среди ябеды, взятокъ, встрѣчныхъ и поперечныхъ исковъ и кляузъ шли по этимъ колесамъ частныя дёла, поднимаясь «въ верхъ къ бояромъ», и какъ въ концъ этой трудной и медленной работы являлся боярскій приговоръ съ его обычнымъ «да и впредь»,--слъдя за всъмъ этимъ, живо чувствуешь, какимъ неудобнымъ механизмомъ располагала дума для своей дъятельности и какого труда стоило ей выработать целесообразный законъ. Поземельныя діла всего лучше дають понять и своеобразное значеніе закона въ XVII в. Вывзжій грекъ кн. О. Македонскій въ 1646 г. 4 октября началъ искъ о справкѣ за нимъ вотчины, заложенной ему и просроченной вдовой Плещеевой съ сыновьями. Истецъ подавалъ въ Судный Московскій приказъ челобитную за челобитной; приказъ только помечалъ на оборотѣ каждой челобитной: «записать его челобитье» и ничего не дълалъ. Наконецъ на десятой челобитной вышла помъта: «поставить Плещеева съ братомъ въ приказѣ». Впрочемъ только по новой челобитной старшій Плещеевъ быль поставленъ

<sup>\*)</sup> П. С. З. №№ 633, 1447, 803 и 814, ст. 7. Отрывокъ доклада съ выпиской дъла Воина въ собраніи актовъ, принадлежащемъ автору. Дв. Разр. IV, 139 и сл.

въ приказъ и приложилъ къ ней руку въ томъ, что стать ему къ суду завтра, а не станетъ, на немъ истцовъ искъ, т. е. отвътчикъ будеть обвиненъ безъ суда. Но отвътчикъ не сталъ на судъ, а черезъ день принесъ въ приказъ подписную челобитную, въ которой заявляль, что пропустиль срокь заклада, будучи на государевой службь, что теперь онъ отдаеть свой долгъ кн. Македонскому, да тотъ своихъ денегъ брать не хочеть. Это вызвало новый рядь челобитій со стороны кн. Македонскаго. По пятнадуатой челобитной приказъ наконецъ внесъ въ думу докладную выписку о дѣлѣ, и дума 22 ноября 1646 г. приговорила оправить истца. Плещеевы, проигравъ тяжбу, начали разорять заложенную вотчину, вывозя отгуда крестьянъ, скотъ, хлѣбъ. Дѣло возобновилось и осложнилось еще тымъ, что родичи вдовы Плещеевой, урожденной Вердеревской, братья и племянники ея Вердеревскіе принялись наперерывъ одинъ передъ другимъ бить челомъ о выкупъ своей родовой вотчины, а кн. Македонскій по условію закладной, уступая вотчину на выкупъ, искалъ на Плещеевыхъ 1000 рублей долговой ссуды, роста и убытковъ. Дело затянулось до іюля 1649 г. Македонскій биль челомь о перенесеніи діла въ Пом'єстный приказъ изъ Суднаго Московскаго, гді одинъ изъ судей быль въ свойствѣ съ Вердервскими, да и по нижегородскому имѣнію своему имѣлъ ссору съ Македонскимъ, своимъ сосъдомъ. Вердеревскіе просили взнесть діло въ расправную коммиссію подъ предсъдательствомъ кн. Пронскаго, такъ какъ государь съ боярами на ту пору случился въ походѣ въ селѣ Покровскомъ, а Плещеевы справили себѣ подписную челобитную о перенесеніи дѣла «къ бояромъ въ Покровское». Македонскій получиль пом'ту на челобитной, чтобь указъ по ділу учиненъ былъ въ Помъстномъ приказъ по Уложению, тогда только что отпечатанному; на подписной челобитной одного изъ Вердеревскихъ было помѣчено, чтобы дѣло доложено было кн. Пронскому съ товарищами, а по помътъ на челобитной Плещеевыхъ думный дьякъ Помъстнаго приказа долженъ былъ взнесть дёло къ боярамъ въ Покровское. Плещеевы обвиняли Македонскаго въ томъ, что онъ въ своихъ челобитныхъ утаилъ

указъ о докладъ дъла боярамъ въ Покровскомъ, а Македонскій обвинялъ Плещеевыхъ въ челобитьъ мимо ки. Проискато самому государю и въ утайкѣ того, что дѣло уже разбиралось Пронскимъ. Пронской съ товарищами по докладу изъ Помъстнаго приказа слушаль діло и приговориль съ Вердеревскихъ, которые выкупали вотчину, взыскать Македонскому долгъ Плещеевыхъ 288 р., а съ Плещеевыхъ за неустойку и неочищенье 700 р., о рость же черезъ Помъстный приказъ справиться въ Судномъ Московскомъ, велѣно ли по новому государеву Уложенію брать рость на заемныя деньги, или ніть, на что изъ Суднаго приказа последовалъ ответъ, что въ приказе никакого такого государева Уложенія не сыскано, а въ вершенныхъ ділахъ въ подписныхъ челобитныхъ найдено, что «по заемнымъ кабадамъ въ Московскомъ Судномъ приказъ ростовыхъ денегъ не указывають». Плещеевы просили послать въ Судный Московскій приказъ вторично справиться, вельно ли по Уложенію брать рость; но Македонскій биль челомъ не посылать въ Судный, а послать въ Челобитенный, гдв о такомъ двлв въ Уложенін указъ навърное есть. Наконецъ въ Помъстномъ приказ'в доискались въ Уложеніи статьи, которая гласила, что по правиламъ св. апостолъ и св. отецъ росту брать не велёно, и даже высчитали зачѣмъ-то, сколько роста не придется Македонскому взять съ Плещеевыхъ на заемныя деньги за 1645 и 1646 г. Плещеевы однако остались недовольны приговоромъ кн. Пронскаго и добились доклада дёла государю съ боярами. Дума отмънила приговоръ коммиссіи кн. Пронскаго и постановила оставить вотчину за Македонскимъ, а Вердеревскимъ въ выкупь отказать на томъ основаніи, что эта вотчина, какъ прпданое Плещеевой, отдана была ея мужу и «изъ Вердеревскихъ роду вышла въ родъ Плещеевыхъ», которые заложили вотчину Македонскому и просрочили. Въ продолжение тяжбы объ стороны подали 45 подписныхъ и простыхъ челобитныхъ, изъ которыхъ 28 пришлось на долю истца кн. Македонскаго, и все это изъ-за половины деревни въ Рязанскомъ увздв съ 19 крестьянскими дворами и 138 десятинами пашни. Зато приговоръ думы создавалъ важный прецеденть или прибавлялъ еще одинъ

новый къ прежнимъ по вопросу о предѣлахъ права рода на выкупъ отчуждаемыхъ его членами родовыхъ вотчинъ.

Въ изложенномъ случав приказная волокита является преимущественно следствіемъ отношенія приказа къ челобитчикамъ. Въ другомъ дѣлѣ рядомъ съ этой выступаетъ другая причина, путаница въдомствъ, шаткость порядка приказнаго дълопроизводства. Въ 1643 г. стольникъ Фефилатьевъ выпросилъ себѣ въ помѣстье подъ видомъ порожнихъ пустоши въ Московскомъ увздв, которыя оказались собственностью Угрвшскаго монастыря; кром' того онъ захватилъ поле и с'внокосъ одного изъ селъ того же монастыря и произвелъ порубку монастырскаго льса на 120 руб. съ полтиной. Дъло о земельномъ захвать разбиралось въ Помьстномъ приказь, а о порубкъ въ Разбойномъ. Монастырь подавалъ подписныя челобитныя, на которыхъ думный разрядный дьякъ помечалъ, что государь пожаловаль, велёль послать изъ Разряда дворянина для размежеванія спорныхъ земель, а въ Помъстномъ приказъ отмъчали: «и по той помъть дворянинъ не посланъ». Въ 1649 г. по новой челобитной монастыря приказъ рѣшилъ было заготовить приговоръ объ очной ставкѣ по дѣлу о спорныхъ пустошахъ, какъ последовало распоряжение перенести и земельное дело Фефилатьева съ монастыремъ въ Разбойный приказъ, такъ какъ по государеву указу и подписной челобитной Фефилатьева вельно его судомъ въдать въ томъ приказъ. Монастырь новой подписной отмолилъ переносъ дѣла; но не смотря на новый рядъ просьбъ и пом'ять, чтобы поставить отв'ятчика на очную ставку «не замъшкавъ», Фефилатьевъ не являлся и даже уъхалъ изъ Москвы. Дёло остановилось на много лётъ. Между тёмъ къ нему присоединялись новыя дёла. Монастырь искалъ на Фефилатьевъ учиненной имъ потравы и своза хлъба съ монастырской пашни; отвічикъ съ своей стороны вчинилъ цілый рядъ встрічныхъ исковъ о захватѣ его земли монастыремъ, о подговорѣ его крестьянъ, о воровскомъ прівздв пгумена съ людьми въ его деревню съ боемъ и грабежемъ и наконецъ о безчестьи, такъ какъ въ монастырской челобитной его написали Филатьевымъ, а опъ былъ и есть Фефилатьевъ, а вовсе не Филатьевъ.

Эти дела производились въ Судномъ Московскомъ приказъ. Тяжба о захвать монастырской земли возобновилась въ 1661 г., и монастырь просилъ снести всѣ его дѣла съ Фефилатьевымъ въ одинъ приказъ, только не въ Судный Московскій. Государь указаль въдать монастырь судомъ въ Монастырскомъ приказѣ, но поземельную тяжбу его рѣшить въ Помѣстномъ. Въ 1669 г. она еще не была ръшена и ее указано было ръшить въ приказъ Большого Дворца, а два года спустя чедобитья и другія бумаги по этому дёлу велёно было взять въ Судный Московскій. Тогда же и Фефилатьевъ писаль въ челобитной, что его дёла съ монастыремъ, производившіяся въ приказахъ Разбойномъ и Судномъ Московскомъ, потомъ «по промыслу» братіи «объявились» въ патріаршемъ Разрядномъ приказѣ; онъ просилъ всѣ дѣла сосредоточить въ приказѣ Большого Дворца. Такъ его встръчные иски изъ Суднаго Московскаго приказа были перенесены въ патріаршій Разрядъ, оттуда въ Пом'єстный, а отсюда наконецъ вм'єсті съ другими его дълами попали въ Большой Дворецъ. Послъдній въ 1673 г. приговорилъ отдать захваченную землю монастырю, и истцы отмежевали ее отъ земель Фефилатьева. Но Фефилатьевъ и не думалъ повиноваться приговору: въ 1675 г. онъ «ведикимъ скопомъ, собрався съ друзьями и совътники, съ пистольми и сайдаки», на отсуженной земль пожаль посыянный монастырскими крестьянами хлъбъ и покосилъ съно, а братію грозилъ «бить смертнымъ боемъ»; люди его на мъсть сжатаго хльба даже засѣяли свое озимое на 1676 г. По докладу велѣно было разобрать дёло въ Поместномъ приказе, а если тамъ решить его почему-либо будетъ не мочно, взнести къ боярамъ. Вслъдствіе этого распоряженія діло о землі и другія тяжбы Фефилатьева, перепесенныя въ Большой Дворецъ, были переданы оттуда въ Пом'єстный приказъ. Въ 1676 г. это діло было доложено дум'є между прочимъ и потому, что неугомонный Фефилатьевъ чёмъто обезчестиль всёхъ судившихъ его начальниковъ и дьяковъ приказа Большого Дворца, въроятно, при обжалованіи ихъ приговора обвинилъ въ недобросовъстномъ ръшении дъла. По приговору бояръ въ Золотой палать пустоши были утверждены

за монастыремъ, а за безчестье судей вельно Фефилатьева оштрафовать и въ случав несостоятельности бить кпутомъ. Но онъ и послѣ того не тотчасъ очистилъ захваченную землю, которой владыль 34 года. Въ 1677 г. монастырь биль челомъ о проторяхъ и убыткахъ, причиненныхъ ему Фефилатьевымъ. Челобитная была «подписана» и по ней вельно указъ объ убыткахъ учинить въ Помѣстиомъ приказѣ по Уложенію. Но н этого дела приказъ не решилъ самъ. Не смотря на помету подписной челобитной онъ спрашивалъ бояръ въ докладъ, нскать ли монастырю своихъ убытковъ судомъ, или «по Уложенію указывать». Притомъ Уложеніе, опредъляя сумму вознагражденія за захваченныхъ крестьянъ и сънные покосы, не указывало, сколько брать за пользование захваченной пашней. Не задолго до монастырскаго иска объ убыткахъ этотъ пробълъ въ Уложеніи былъ устраненъ боярскимъ приговоромъ, по которому за владъніе захваченной пашней положено было взыскивать съ захватившаго по 2 рубля «за десятину, которая съ хлібомъ, а безъ хліба за десятину по рублю». Приказъ спрашиваль думу въ своемъ докладъ, можно ли ръшпть дъло по этому цриговору \*).

Такъ вмѣсть съ своенравіемъ древнерусской приказной нодсудности обнаруживается своеобразное отношеніе приказа къ закону. Когда не было закона на извѣстный случай, думу спранивали, какъ рѣшить дѣло; когда существовалъ подходящій къ случаю законъ, ее спранивали, можно ли рѣшить дѣло но этому законъ еще не получилъ надлежащей твердости, постоянства; исполнительныя учрежденія предполагали возможность ежеминутной его перемѣны или отмѣны. Сама законодательная власть раздѣляла этотъ взглядъ и иногда простодушно сознавалась, что руководствуется соображеніями мипуты. Въ 1627 г. царь и его отецъ патріархъ приказали отнюдь никому не давать помѣстій и вотчинъ изъ дворцовыхъ селъ и деревень,

<sup>\*)</sup> Дѣло кн. Македонскаго см. въ столбцѣ Помѣстнаго приказа въ Моск. Архивѣ мин. юстиціи по г. Рязани № 15, дѣло № 14. Дѣло Фефилатьева тамъ же въ столбцѣ по г. Москвѣ № 32956, дѣло № 3. Ср. новоуказныя статьи 10 марта 1676 г. въ П. С. З. № 633.

нотому что не доставало доходовъ на дворцовыя надобности. Въ указъ было прибавлено: «и хотя буде ихъ государскій и приказъ будетъ по чьему челобитью, велятъ выписать кому дворцовое село или деревни къ отдачь, и сей ихъ государскій указъ намятовать и докладывать ихъ, государей». Приказы Пом'єстный и Дворцовой обязаны были памятовать это распоряженіе, а сама власть не надіялась на свою память или твердость, боялась въ отдёльныхъ случаяхъ подъ вліяніемъ лицъ и обстоятельствъ отступить отъ принятаго ръшенія и предписывала исполнителямъ не исполнять безъ особаго доклада ся приказаній, несогласныхъ съ этимъ решеніемъ: приказный докладъ становился для законодательной власти средствомъ надзора за своими собственными дъйствіями. Вмъсть съ тьмъ не существовало и точно опредъленнаго законодательнаго порядка. По приговору государя со всёми боярами въ 1597 г. вольные люди, прослужившіе у кого-нибудь не меньше полугода безъ кабальной записи, становились кабальными холопями, хотя бы они и не хотели давать на себя кабаль. Царь Василій Шуйскій въ 1607 г. отміниль этоть законь, запретивь такихь добровольныхъ холопей отдавать ихъ господамъ въ кабальное холопство, если они сами не хотвли дать на себя кабалъ, и прибавивъ въ объяснение новаго закона: «не держи холопа безъ кабалы ни одного дни, а держалъ безкабально и кормилъ, и то у себя самъ потерялъ». Указъ царя былъ записанъ въ Судебникъ. Въ 1609 г. судъи Холопьяго приказа докладывали объ этой стать въ верху боярамъ, и бояре одни безъ царя приговорили царскій указъ 1607 г. отмінить и возстановили прежній законъ 1597 г., также записанный въ Судебникъ. Можно подумать, что такое распоряжение бояръ было следствіемъ политического значенія думы, пріобр'єтенного при этомъ царѣ въ силу договора съ нимъ, проявленіемъ ея новаго права законодательствовать безъ царя и даже вопреки его волъ. Но такое мниніе было бы не совсимь вирно. Не зная всихь условій договора этого царя съ боярами, нельзя сказать, былъ ли тогда установленъ какой-либо порядокъ законодательства. Но можно зам'ятить по д'яйствіямъ думы въ это царствованіе,

что для царя Василія стало по договору только обязательно то, что было обычно при прежнихъ царяхъ. Еще до боярскаго приговора 1609 г. мъсяца за четыре царь Василій самъ отступился отъ своего указа 1607 г., отминеннаго потомъ боярами, постановивъ добровольныхъ ходоней, служившихъ безъ кабалъ лътъ пять, шесть или больше и не хотъвшихъ давать на себя кабаль, отдавать въ кабальное холопство тімь, кому они служили. Что еще любопытиве, последній указъ данъ быль царемъ, какъ временная мъра, пока этотъ вопросъ не будетъ разръщенъ боярскимъ приговоромъ: давая его, царь «рекся о томъ говорить съ бояры». Очевидно, боярскій приговоръ 1609 г. быль следствіемь этого разговора царя съ боярами, а не актомъ конституціонной оппозиціи посліднихъ первому. При царъ Өедоръ Алексъевичъ, когда не существовало ни такой оппозиціп, ни самой конституціп, встрѣчаемъ явленіе еще болье странное на первый взглядъ: низшая правительтвенная инстанція, коммиссія думы, отміняеть законь, изданный высшей инстанціей, государемъ съ думой. 18 япваря 1681 г. въ отсутствіе государя кн. Н. И. Одоевскій съ товарищами слушалъ и утвердилъ рядъ докладныхъ статей Помѣстнаго приказа о пом'єстьяхъ и вотчинахъ. Одна изъ этихъ статей, касавшаяся раздачи лишнихъ земель, оказавшихся за владёльцами по писцовымъ книгамъ сверхъ ихъ помѣстныхъ и вотчинныхъ дачъ, была несогласна съ приговоромъ государя и бояръ 1680 г., дававшимъ нѣкоторую льготу тѣмъ владѣльцамъ или наслъдникамъ тъхъ владъльцевъ, которые захватили лишиія земли до Уложенія 1649 г., сравнительно съ тіми, кто сталь владъть такими землями посль Уложенія. Приговоръ этоть основань быль на докладной выпискв Помвстнаго приказа, въ которой пропущены были указы, уравнивавшіе въ этомъ отношенін оба разряда владівльцевъ. На основанін такой неполноты доклада коммиссія кассировала постановленіе государя съ боярами, а 10 дней спустя государь и бояре, которымъ были доложены, слушанныя коммиссіей, статьи, утвердили приговоръ кн. Одоевскаго съ товарищами. Дума законодательствовала при царѣ Өедорѣ точно такъ же, какъ она законодатель-

ствовала и при царѣ Василіи Шуйскомъ. Оба изложенные случая вышіли изъ одинаковаго источника, изъ взгляда на законъ, господствовавшаго въ XVI и XVII в. Если ръшение по частному случаю получало силу закона, то и общій законъ являлся похожимъ на частную временную мъру. Онъ еще не получилъ значенія постояннаго, рішительнаго правила, которому должны подчиняться существующія житейскія отношенія: онъ самъ приноровлялся къ этимъ отношеніямъ, устанавливавшимся независимо отъ него подъ другими вліяніями. Общеобязательнымъ считалось то, что исходило отъ верховной власти, на то уполномоченной. Но эта власть примінялась къ обстоятельствамъ, прислушивалась къ потребностямъ минуты, выискивала наиболъе подходящія къ нимъ законодательныя нормы, терпъла неудачи, ошибалась и поправлялась, вообще действовала безъ всякой самоувъренности и самолюбиваго упрямства: она давала законъ, какъ временную мъру, пробный проектъ, и охотно поступалась имъ для новаго болве удачнаго опредвленія, откуда бы оно ей ни подсказывалось. Вдова Бахтеярова сдала свое прожиточное помъстье зятю, обязавшемуся по смерти ея кормить и выдать замужъ ея дочерей, своихъ свояченицъ, а зять, не дождавшись ея смерти, промѣнялъ сдаточное помѣстье подьячему Разряда. Судья Пом'єстнаго приказа кн. Троекуровъ въ 1689 г. приговориль подычему въ его просьбѣ объ утвержденіи сдѣлки его отказать и пом'єстье возвратить вдов'є. Но кн. Троекуровъ поступиль несогласно съ закономъ 1679 г., который, видоизмѣняя статью Уложенія, запрещаль отбирать такія сдаточныя и пром'ьненныя пом'єстья у тіхъ, кто пхъ выміняль, и возвращать сдатчикамъ. Дума утвердила приговоръ Помъстнаго приказа, а свой приговоръ 1679 г. отмѣнила, возстановивъ дѣйствіе статьн Уложенія. Такой взглядъ на законъ лишалъ судопроизводство надлежащей устойчивости, открывая широкій просторъ произволу судьи и проискамъ сутяги. Судебная практика, направляемая такими вліяніями, иногда шла противъ закона и даже перемогала его. Уложение подъ страхомъ батоговъ запрещало возобновлять діла, рішенныя крестоцілованіемъ или мировой, а перепосить дёло изъ одного приказа въ другой дозволяло

только по сдёланному еще до суда заявленію истца или отвётчика, что судья, у котораго начато дёло, «другъ или свой» противной сторонъ или недругъ ему самому. Котошихинъ подтверждаетъ такой порядокъ, говоря, что ссылкамъ на дружбу или недружбу судей, заявленнымъ послѣ суда, «вѣрить не велѣно и другому суду не быти». Но онъ повидимому имълъ въ виду больше законный, чёмъ практическій ходъ дёль, а на практикі, какъ видно изъ боярскаго приговора 1675 года, даже вершенныя судныя дёла переносили для новаго производства изъ одного приказа въ другой просто по памятямъ, приносимымъ челобитчиками изъ другого приказа въ первый. Упомянутый боярскій приговоръ запретилъ такой переносъ, предписавъ челобитья противъ судей по вершеннымъ дъламъ «взносить къ бояромъ». Но упрямая практика брала свое. Послѣ этого приговора, въ царствованіе Өедора, у Шихирева съ Шишкинымъ шли обоюдные иски въ Судномъ приказѣ и между прочимъ Шишкинъ искалъ на Шихиревѣ 1000 рублей неустойки. По «договорной полюбовной заручной росписи» всё ихъ судныя дёла въ Судномъ приказъ были «снесены вмъсть», изъ нихъ сдълана общая докладная выписка, по которой судья того приказа эти дъла вершилъ, только по дълу о неустойкъ приговорилъ составить особую «выписку въ докладъ» и взнести ее «передъ государевыхъ бояръ передъ кн. Н. И. Одоевскаго съ товарищи», т. е. въ Расправную Золотую палату. Последняя оправдала ответчика Шихирева. Вдругъ изъ Земскаго приказа по челобитью Шишкина прислади въ Судный память: велѣно вершенныя дѣла Шихирева съ Шишкинымъ взять изъ последняго приказа въ первый къ стольнику Поливанову, а у него, Шихирева, съ этимъ самымъ сульей стольникомъ Поливановымъ «старая недружба и ссора», да онъ же, Поливановъ, истцу Шишкину «въ ближномъ свойствѣ». По челобитью Шихирева «сошла» ему подписная челобитная: тъхъ вершенныхъ дълъ его изъ Суднаго приказа переносить не велено. Но по новой челобитной Шишкина изъ Земскаго приказа прислади другую память о перепосъ тъхъ же дълъ изъ Суднаго. Неизвъстно, чъмъ кончилось дъло. Такая неурядица въ судопроизводствъ дълаетъ понятнымъ

суровый указъ 18 октября 1689 г., который запретиль принимать челобитныя по дёламъ, рёшеннымъ «въ палатё» пменпыми указами, а за повторенныя челобитья по такимъ дѣламъ пригрозилъ смертной казнью. Но съ другой стороны, такое отношеніе къ закопу ділало законодательство тіхъ віковъ доступнымъ широкому вліянію со стороны общества; въ приговорахъ думы, отмЪнявшихъ или подтверждавшихъ прежде изданныя узаконенія, нерѣдко читаемъ: «бояре, сію статью слушавъ, приговорили отставить для челобитья и спору всякихъ чиновъ людей». Благодаря всему этому въ московскомъ законодательствъ господствовало необычайное движеніе: рядомъ съ изданіемъ новыхъ законовъ шелъ постоянный пересмотръ старыхъ, которые дополнялись или ограничивались, измѣнялись пли отмѣнялись. Судебникъ, Уложеніе, отдѣльные уставы или «статьи» становились анахронизмами, отставали оть закоподательнаго теченія, едва усиввъ по выходъ изъ думы достигнуть казенки столичнаго приказа пли увздной приказной избы. Уложение 1649 г. признало дочерей съ ихъ сыновьями наслѣдницами и вотчичами родовыхъ и выслуженныхъ вотчинъ отцовъ при отсутствіи братьевъ. Черезъ годъ право писходящихъ по женской линіп было ограничено въ пользу боковыхъ родственниковъ. Въ 1676 г. это ограничение отмънено и возстановлено дъйствие статьи Уложенія; въ слідующемъ году быль подтверждень этотъ приговоръ. Такая подвижность сообщаеть великій историческій интересъ этому законодательству, позволяя слёдить шагъ за шагомъ, какъ московскіе государи съ своими боярами строили право и государственный порядокъ \*).

Эта торопливая мозаическая постройка мелкими частями производила на сторонняго наблюдателя такое впечатльніе, которое заставляло его думать, будто въ Московскомъ государствь не было постояннаго закона, а его мъсто занимали теку-

<sup>\*)</sup> Указн. книга Помѣстн. приказа, изд. Моск. Арх. мин. юст., стр. 59. А Ист. I, стр. 420; II, стр. 114 и 116. П. С. З. №№ 617, 860, 1264 и 814, 1341 и 774, 700 (о вотчинахъ ст. 3, ср. № 33 и Уложеніе, XVII, 4). Уложеніе, X, 4 и 154. Котошихинг, VII, 39. Дѣло Шихирева въ собраніи актовъ, принадлежащемъ автору.

щія распоряженія правительства. Здісь, пишеть одинь изъ такихъ наблюдателей въ концъ XVI в., нътъ письменныхъ законовъ кром'в одной небольшой книги, въ коей определяются порядокъ и формы суда; но нътъ вовсе правилъ, которыми могли бы руководствоваться суды, чтобы признать самое дёло правымъ или неправымъ: единственный законъ у нихъ есть законъ изустный, т. е. воля царя, судей и другихъ должностныхъ лицъ. У москвитянъ нѣтъ писаннаго права, повторяетъ другой въ конць XVII въка: воля государя и указъ думы считаются у нихъ верховнымъ закономъ. Стороннимъ набюдателямъ не быль замътень осадокъ, какой оставался отъ потока госуревыхъ указовъ и боярскихъ приговоровъ. Рядомъ съ законодательствомъ по текущимъ дѣламъ шла кодификація. Хотя каждое новое дёло разрёшалось на основаніи подробной докладной выписки прежнихъ къ нему подходящихъ случаевъ и узакопеній, что поддерживало движеніе законодательства въ одномъ направденіи, однако накоплядись законы, которыхъ псподинтели не умъли согласить другъ съ другомъ; притомъ усиленный пересмотръ то-и-дъло «отставлялъ» одиъ статьи, замъняя ихъ другими. Отъ этого приказу становилось трудно разобраться въ своей записной книгъ указовъ и приговоровъ, откуда онъ выписывалъ въ докладъ «примѣры и образцовыя статьи». Государь съ думой руководилъ разборкой наличнаго законодательнаго запаса, скоплявшагося послѣ Уложенія, устанавливая порядокъ дальнъйшей кодификаціи. Сверхъ общихъ записныхъ книгъ, куда заносились въ хронологическомъ порядкъ государевы указы и боярскіе приговоры, приказы обязаны были вести списки тыхъ статей закона, которыя отмынялись, чтобы по нимъ дёлъ не дёлать и «на примёръ» ихъ не выписывать. Когда въ приказахъ накоплялись вершенныя дъла съ боярскими приговорами, разръшавшими случаи, которыхъ не предвидѣло Уложеніе, приказы, каждый по своему въдомству, выписывали эти приговоры и къ нимъ присоединяли обыкновенно въ формъ вопросовъ свои проекты на встръчавшіеся въ ихъ практикъ случаи, не разръшенные ни Уложеніемъ, ни позднъйшими боярскими приговорами, «дълали

статьи вновь, какія въ которыхъ приказѣхъ впредь къ вершенью всякихъ дѣдъ пристойны». Расположивъ эти выписки и проекты статьями въ тетрадяхъ, приказы прямо или чрезъ Разрядъ вносили ихъ въ думу. Любопытнымъ образчикомъ такой работы могутъ служить новоуказныя статьи о помъстьяхъ и вотчинахъ 1676 и 1677 г. По распоряженію начальника въ Помъстномъ приказъ въ 1676 г. выписали статьи Уложенія о пом'єстьяхъ и вотчинахъ и боярскіе приговоры о томъ же предметъ, состоявшіеся послъ Уложенія и съ нимъ «несходные». Присоединивъ къ этому нѣсколько вновь написанныхъ своихъ статей, которыми пополнялись Уложеніе и боярскіе приговоры, приказъ составилъ двѣ докладныя выписки, одну о помъстьяхъ, другую о вотчинахъ, и въ разныхъ числахъ марта внесъ ихъ въ думу. Бояре выслушали доклады, положили подъ каждой статьей свой приговоръ и велёли всёмъ думнымъ дьякамъ закръпить оба акта. Но оказалось, что статьи эти вызывають много споровъ, аппелляціонныхъ жалобъ, и нѣкоторыя изъ нихъ думѣ пришлось измѣнить вскорѣ послѣ ихъ утвержденія. Пом'єстный приказъ соединиль об'є докладныя выписки въ одну и въ новой редакціи, исправленной и дополненной, въ 1677 г. доложилъ боярамъ, которые утвердили нъкоторые изъ своихъ прошлогоднихъ приговоровъ, другіе пополнили, а третьи отмѣнили. Такъ составилось нѣчто похожее на уставъ о помъстномъ и вотчинномъ землевладъніи. Вотъ для примъра изложение первой статъп его. Землевладъльцы мѣняются между собою землями «съ перехожими четвертями», т. е. съ неодинаковымъ количествомъ десятинъ пашни. Уложеніе допускаеть утвержденіе такихъ сділокъ, когда перехожихъ четвертей немного, но не говоритъ, сколько именно. 22 феврадя 1676 г. бояре приговорили утверждать перехожія четверти, сколько бы ихъ ни было написано въ заручной челобитной міняющихся. 9 августа того же года бояре приговорили: лишнихъ четвертей должно быть не больше 10 на 100. 6 апръля 1677 г. бояре приговорили, въ уваженье къ челобитью всякихъ чиновъ людей, поступать по приговору 22 февраля, такъ какъ мѣна полюбовная. Нынѣ 10 августа бояре, сей статьи слушавъ, приговорили: быть по приговорамъ 22 февраля и 6 апръля \*).

Таковы были обычные моменты московскаго законодательнаго процесса: сначала докладъ приказа по дълу, не предусмотрѣнному закономъ или чѣмъ-нибудь возбудившему недоумініе судьи; потомъ боярскій приговоръ, разрішавшій это дъло и присоединявшій къ ръшенію общее постановленіе на вев подобные случан; затвиъ выборка и сводъ такихъ приговоровъ по предметамъ въ статейные докладные списки; далбе пересмотръ приговоровъ думой по статейному списку, ихъ исправленіе, дополненіе и утвержденіе. Такъ обработывались различныя части московскаго закодательства до Уложенія 1649 г. и послѣ него; такъ вырабатывалось московское право. Оставался еще моментъ, последній: это сводъ отдельныхъ статейныхъ списковъ въ цѣльный кодексъ. Такимъ сводомъ и было Уложеніе 1649 г. для законодательства предшествующаго времени. Въ 1700 г. предпринята была такая же работа надъ многочисленными новоуказными статьями, явившимися послѣ Уложенія царя Алексівя. Изъ этой работы должно было выйти новое Уложеніе, которое относилось бы къ старому такъ же, какъ Судебникъ 1550 г. относился къ Судебнику 1497 г. Но это дъло не удалось, какъ не удавалось оно во весь XVIII вѣкъ.

Создавая законъ, дума строила и государственный порядокъ, обезпечнвавшій его дъйствіе. Она съ государемъ вела дъла вившней политики и народной обороны, дълала распоряженія о мобилизаціи войскъ, составляла планы военныхъ операцій и т. п. Она же въдала и тъсно связанное съ этими дълами государственное хозяйство. Новые налоги, постоянные и временные, прямые и косвенные, вводились обыкновенно по приговору бояръ. Участіе выборныхъ представителей земли въ этомъ дълъ было лишь вспомогательнымъ средствомъ финансовой политики думы, служило простой справкой. Характеръ

<sup>\*)</sup> Флетиерг, гл. 14. Корбг, стр. 273. П. С. З. №№ 1022, 900, 700, 633 и 634.

этого участія выражается въ вопрось, какой предложень быль въ 1681 г. выборнымъ изъ городовъ по поводу назначеннаго думой новаго оклада «стръдецкихъ денегъ»: «нынъшній платежъ платить имъ въ мочь, или не въ мочь, и для чего не въ мочь»? Когда выборные заявили, что платить имъ сполна не въ мочь, и объяснили, почему не въ мочь, ихъ отпустили по домамъ, а бояре приговорили положить новый окладъ «передъ прежнимъ съ убавкою». Въ этомъ отношеніп Салтыковъ съ товарищами, заключая договоръ съ польскимъ правительствомъ 4 февраля 1610 г., формулировалъ только московскій политическій обычай, поставивъ условіе, чтобы новыя подати вводились съ согласія думныхъ людей, а не съ согласія выборныхъ всей земли. Выпускъ монеты новаго чекана, назначение подарковъ, какіе должно было повезти къ иностранному двору московское посольство, всв экстраординарные расходы, назначеніе и выдача жалованья ратнымъ людямъ передъ походомъ, даже выдача окладнаго жалованья впередъ дьякамъ, ъхавшимъ въ командировку, -- эти и имъ подобныя болѣе или менѣе экстренныя міры вызывали докладъ и разрішались самой думой \*). Но вообще слѣды финансовой дѣятельности думы въ памятникахъ сравнительно скудны. Теченіе казенныхъ суммъ-это была статья московскаго управленія, напбол'є тщательно разработанная и установленная такими заботливыми хозяевами, какъ московскіе государи; потому здѣсь меньше недоумъній, требовавшихъ указанія со стороны возникало законодательной власти. Въ одной важной отрасли государственнаго хозяйства исполнительныя учрежденія на каждомъ шагу должны были обращаться къ думъ за указаніями: это была раздача казенныхъ земель въ помъстное и вотчинное владеніе. Здёсь даже текущія дела восходили по докладу «въ верхъ».

<sup>\*)</sup> Чт. въ Общ. Ист. и Др. Р. 1880 г., кн. 3: приговоръ о Чигир. походѣ. А. А. Эксп. IV, № 250. А. Ист. V, №№ 77 и 83. П. С. З. №№ 494, 499, 876, 879, 882 и др. П. С. Р. Лѣт. VI, 297. Викторова, Опис. записн. книгъ дворц. приказовъ, I, 139. Десятня Ряжская 1579 г. въ Опис. док. и бум. Моск. Арх. мин. юст., кн. 8, III, 219. Боярск. кн. 1604 г. № 2 въ Моск. Арх. мин. ин. дѣлъ, л. 53.

Недостаточно извѣстны подробности того, какъ возникало и складывалось московское центральное и областное управленіе, д'єйствовавшее въ XVI и XVII в. Но боярскій сов'єть падобно признать постояннымъ сотрудникомъ государя въ этомъ дѣлѣ. Крупныя и мелкія административныя реформы этихъ вѣковъ шли изъ думы или черезъ думу. По актамъ XVI и XVII в. видимъ, что дума устанавливала областное административное деленіе, разграничивала ведомства центральныхъ и областныхъ учрежденій, опредёляла порядокъ дёлопроизводства въ нихъ, особенно порядокъ суда уголовнаго п гражданскаго, давала общія правила для назначенія областныхъ управителей, указывала предёлы ихъ власти, вводила новыя должности или отмъняла старыя, предметы въдомства закрываемыхъ приказовъ вмѣстѣ съ книгами передавала другимъ учрежденіямъ и т. п. \*). Иногда она касалась и еще болбе важныхъ вопросовъ государственнаго устройства. Отъ царствованія Өедора Алексъевича остался одинъ странный документь, заслуживающій изученія: это проекть росписи высшихъ чиновъ и должностей по степенямъ. Высшія должности, обозначенныя въ этой росписи, трехъ родовъ: военныя, придворныя и гражданскія. Высшихъ военныхъ сановниковъ 14: «дворовый воевода», что-то въ родъ военнаго министра и вмъсть начальника походной царской квартиры, «оружейничей», фельдцейгмейстеръ, два инспектора пъхоты и кавалерін («боляринъ надъ пъхотою» и «боляринъ надъ конною ратію», которыхъ не было въ прежнемъ составѣ московскаго военнаго управленія) и 10 «воеводъ» мѣстныхъ «разрядовъ» или военныхъ округовъ; среди этихъ воеводъ поставленъ и «обоихъ сторонъ Днъпра гетманъ». Придворные сановники, дворецкій, кравчій, главный чашникъ и постельничій, существовали и прежде при московскомъ дворъ. Рядъ гражданскихъ сановниковъ открывается «предстателемъ и разсмотрителемъ надъ всьми судіями царствующаго града Москвы», т. е. министромъ

<sup>\*)</sup> А. И. I, 154; III, № 167. П. С. З. №№ 1150, 1293, 951, 617, 441, 1085, 1277, 508, 779 и др. Записки отдъл. русск. и слав. арх. Р. Арх. Общ. II, 45, 51 и др.

юстицін, съ коллегіей 12 «засѣдателей», бояръ и думныхъ людей: это знакомая намъ Расправная палата, ставшая постояннымъ учрежденіемъ не задолго до составленій разсматриваемой росписи. За министромъ юстиціи следують 60 пам'єстниковъ, носившихъ имена разныхъ городовъ государства: цервое мъсто между ними занимаетъ «намъстникъ володимерской», второе «намѣстникъ новгородской» п т. д. Рядъ гражданскихъ сановниковъ оканчивается печатникомъ и думнымъ посольскимъ дьякомъ. Всй эти должности распредёлены на 34 степени, изъ которыхъ одий, такъ сказать, единоличныя, а къ другимъ причислено по нѣскольку сановниковъ: такъ первую степень составляеть «разсмотритель надъ судіями» съ своими 12 товарищами, а къ послъдней 34-ой степени отнесены 20 намъстниковъ, печатникъ и думный посольскій дьякъ. Кром'в того въ росписи удержано и прежнее д'вленіе должностной іерархіи по думнымъ чинамъ на бояръ, окольничихъ и думныхъ дворянъ. Одною изъ особенностей этой росписи является наклонность называть греческими, собственно визаптійскими терминами не только вновь проектированныя, но и старыя должности московскаго управленія: такъ министръ юстиціи или первый бояринъ Расправной палаты названъ дикеофилаксомъ, блюстителемъ правосудія, кравчій куропалатом и т. п. Въ составленін росписи участвоваль, очевидно, какой-нибудь служившій въ Москвъ грекъ, можетъ быть, извъстный въ то время переводчикъ Посольскаго приказа Николай Спаварій. Роспись эта непонятна во многихъ отношеніяхъ. Между прочимъ трудно угадать, для чего она составлена. Она явилась вскоръ послъ отмѣны мѣстничества и была повидимому вызвана этимъ актомъ 12 января 1682 г. Самое количество высшихъ должностей, которыхъ въ проектѣ обозначено 92, не считая гетмана и думнаго посольскаго дьяка, разсчитано на тогдашній личный составъ думы: въ началъ 1682 г. членовъ ея въ высшихъ думныхъ чинахъ бояръ, окольничихъ и думныхъ дворянъ было около 90, не считая думныхъ дьяковъ \*). До отмъны мъстни-

<sup>\*)</sup> Роспись въ Архиве ист.-юрид. сведеній, Калачова, кн. І, отд. 2, стр. 23—33. Подъ актомъ объ отмене местничества подписа-

чества лица высшей правительственной іерархін разсаживались по мъстинческому старшинству, по породъ. Теперь іерархію, основанную прежде на родовитости лицъ, хотъли, можетъ быть, построить на сравнительной важности должностей. Но зачёмъ, казалось бы, создавать новое основаніе, когда было подъ руками одно изъ старыхъ? Когда пало мъстническое «отечество», оставалось старшинство чиновъ, а въ пределахъ каждаго чина старшинство службы; на этомъ чиновномъ и служебномъ старшинствъ держалась і рархія дьяковъ и подьячихъ по приказамъ. Между тъмъ дума и по отмънъ мъстничества оставалась върна чисто мъстническому взгляду, не признавала старшинства по службѣ въ извъстномъ чинъ: боярину, который въ 1693 г. доказывалъ свое превосходство передъ другими тъмъ, что раньше ихъ былъ пожалованъ въ этотъ чинъ, дума, отвергнувъ значеніе породы, заявила однако: «кто прежде или посл'ь пожадованъ, о томъ принять къ безчестью не для чего». По своей видимой ненужности роспись представляется мало понятной. Въ сношеніяхъ съ иноземными правительствами московскимъ сановникамъ былъ обычай давать для парада титулы намъстниковъ разпыхъ городовъ государства, въ которыхъ намъстинчали. При встръчъ съ пноземони никогда не ными герцогами и графами, съ польскими маршалками, воеводами и старостами разныхъ городовъ Москва хотела показать, что и у нея есть обильный запась титулованныхъ магнатовъ не хуже заграничныхъ, что «свейскаго короля великому и полномочному послу графу Оксенстериу» не стыдно имъть дъло съ «ближнимъ бояриномъ и намъстникомъ тверскими княземъ Ю. А. Долгоруково» или съ «бояриномъ и намъстникомъ шацкимъ, царственныя большія печати и государственныхъ великихъ посольскихъ дёлъ оберегателемъ» Ао. Лавр. Ординымъ-Нащокинымъ; для пущей важности москов-

лись 38 бояръ, окольничихъ и думныхъ дворянъ и 10 думныхъ дьяковъ. Но этотъ списокъ повидимому не полонъ: нѣтъ, напримѣръ, боярина кн. М. А. Голицына и окольничаго А. С. Хитрово. Собр. гос. гр. и дог. IV, стр. 407 и сл. ср. съ разрядомъ 190 г. въ приложеніи къ XIV тому Ист. Россіи Соловъева.

скаго дипломата иногда писали въ актѣ дворецкимъ «имени для, а онъ былъ не дворецкій», какъ откровенно признавалась оффиціальная запись. Все это имѣло свой дипломатическій смыслъ. И въ разбираемой росписи многочисленныя намѣстничества только титулы, а не должности: дѣйствительная обязанность этихъ намѣстниковъ, по объясненію росписи, состояла въ томъ, что когда государь созывалъ бояръ и думныхъ людей «для совѣту государственныхъ дѣлъ, они въ палатахъ садятся въ думѣ», т. е. они именно и были этими боярами и думными людьми. Трудно догадаться, зачѣмъ понадобилось украсить членовъ думы устарѣлыми званіями областныхъ намѣстниковъ, передъ кѣмъ изъ своихъ хотѣли блеснуть этимъ феодально-геральдическимъ орнаментомъ.

Одинъ почти современный памятникъ объясняеть происхожденіе и смыслъ этого проекта-смыслъ очень важный. Предполагалось раздёлить государство на несколько действительныхъ намъстничествъ и разсажать по нимъ наличныхъ представителей московской знати съ значеніемъ дёйствительныхъ и притомъ несминяемых намъстниковъ. Самая замъчательная черта этого замысла та, что починъ дѣла принадлежалъ самимъ боярамъ. Въ 190 г., разсказываетъ Икона, т. е. по всей въроятности въ концъ 1681 г., когда возбужденъ былъ вопросъ объ отмѣнѣ мѣстничества, совѣтовали царю Өедору «палатстін бояре», чтобы въ его державъ «по подчиненнымъ единой власти государствамъ и царствамъ», въ Великомъ Новгородъ, въ Казани и другихъ областяхъ были царскіе намѣстники, «великородные бояре», вычно и посили бы они «титла тёхъ царство, гдв кто будетъ», одинъ, напримъръ, писался бы бояриномъ и намъстникомъ *киязем*г всего царства Казанскаго, другой—царства Спбирскаго и проч. Значить, проектированныя нам'ьстничества были не мелкіе увзды, на какіе двлилось Московское государство, а цълыя историческія области, вошедшія въ составъ Московской державы и составлявшія прежде самостоятельныя государства. Сообразно съ новымъ административнымъ дѣленіемъ государства предполагалось устронть и епархіальное діленіе Церкви. Царь даль согласіе на предложеніе боярь, и уже заго-

товили проектъ, «тетрадь», за помътою думнаго дъяка съ изложеніемъ того, «гдѣ кому быти и творити что». Оставалось испросить благословенія патріарха на реформу, и къ нему препроводили тетрадь. Іоакимъ понесъ много труда и хлопотъ отъ «палатскихъ подустителей», настаивавшихъ, чтобы онъ то дъло благословилъ и утвердилъ. Но патріархъ «всеконечно» возсталъ противъ проекта, указывая на подитическія опасности задуманнаго преобразованія: великородные «вічные намістники», разбогатьвъ и возгордившись, разрушать единовластіе, «многими годами» установленное, подёлять между собою верховную власть и поколеблють государство, ибо разделившееся царство, по евангельскому слову, не простоить долго, и тогда опять пойдуть войны, нестроенія, гибель людей, всё тё несказанныя бёды, какія были нікогда въ Русской землі, когда она ділилась на разныя княженія, какъ о томъ въ исторіяхъ и літописныхъ книгахъ разсказывается всюду. Возраженія патріарха остановили этоть проекть аристократической децентрализаціи государства или, если можно такъ выразиться, попытку ввести въ московской Руси феодализмъ польскаго пошиба \*). Разсмотрѣнная рукопись чиновъ и должностей по степенямъ была уже передълкой этого неудавшагося проекта, въ которой отъ него остались только нам'єстническіе титулы членовъ думы, не им'євшіе пи дипломатическаго, ни какого-либо пного смысла.

Не смотря на скудость прямыхъ указаній, можно замѣтить, что дума имѣла широкое вліяніе на личный составъ управленія. По характеру ея отношеній къ государю и здѣсь, какъ

<sup>\*)</sup> Икона или изображеніе дѣлъ патріаршаго престола, сост. въ 1700 г., по копіи Ундольскаго № 210, л. 38 и сл. (ср. Замысловскаго, Царств. Өедора Алексѣевича, І, приложенія, стр. XXXIV). Кажется, мысль о реформѣ возникла еще до образованія (въ ноябрѣ 1681 г.) той думной коммиссіи съ выборными стольниками и другихъ чиновъ людьми, которая предложила отмѣнить мѣстничество. По крайней мѣрѣ связанный съ вопросомъ о намѣстничествахъ проектъ новаго распредѣленія епархій и архіереевъ по степенямъ, шедшій впереди другихъ царскихъ предложеній о церковныхъ преобразованіяхъ, былъ заявленъ патріарху съ соборомъ уже 2 сентября 1681 г. Собр. гос. гр. и дог. ІV, №№ 131 и 128. Ср. А. Ист. V, № 75.

въ другихъ дѣлахъ, не могло быть точно опредѣлено, въ какихъ случаяхъ назначаетъ на должности и возводитъ въ чины одинъ государь и въ какихъ вмѣстѣ съ думой. Изъ шутливой челобитной царя Алексыя къ боярамъ видно, что онъ иногда самъ назначалъ на воеводства и жаловалъ въ стряпчіе и стольники по частнымъ ходатайствамъ думныхъ людей. Но гетмана Брюховецкаго государь пожаловаль боярствомъ въ 1665 г., «говоря съ бояры»; точно такъ же по приговору съ боярами провинціальные дворяне за службу и полонное терп'ьпіе изъ «дворовыхъ» возводились въ слідующій чинъ, писались «по выбору». Изъ записки того же царя, о чемъ говорить съ боярами, видимъ, что въ думъ обсуждались вопросы о смънъ городовыхъ воеводъ и назначеніи полковыхъ, какъ и вопросы о служебномъ передвиженін самыхъ полковъ по городамъ. Въ 1675 г. даже увольнение отъ должности разбитаго параличомъ кіевскаго воеводы состоялось по приговору государя съ боярами на особомъ засъданіи думы, которое вызвано было докладомъ приказа объ этомъ дѣдѣ. Въ 1677 г. вообще запрещено было смінять городовых воеводъ и приказных людей безъ пменного указа, а въ именныхъ указахъ обыкновенно передавались приговоры государя съ думой. Воеводы назначались въ города изъ Разряда и другихъ приказовъ, но по докладу государю съ думой. Извѣстіе Татищева о таксѣ, по которой будто брали взятки въ Разрядъ и Казанскомъ Дворцъ за назначение на воеводство въ тотъ или другой городъ, показываетъ только, что дума обыкновенно утверждала кандидата, предложеннаго приказомъ. По водъ государя или по указанію думы назначались и судьи приказовъ. Говоря о себъ, какъ начальникъ Посольскаго приказа, А. Л. Ординъ-Нащокинъ писалъ царю въ 1669 г., что онъ служить ему по его государской непсчетной милости, а не по палатиому выбору: знаменитый канцдеръ при этомъ противополагалъ себя правителямъ, которые «нзъ палаты къ дѣламъ по совъту выбраны». Государь вмёстё съ думой распредёляль правительственныя дёла и между членами самой думы, при отъвздв изъ Москвы соввщался съ боярами, кому следовать за нимъ и кому поручить управление столицей, или въ случав войны кому изъ бояръ становиться во главѣ полковъ и какихъ именио и кому оставаться въ Москвѣ для текущихъ дѣлъ управленія \*).

Надзоръ за ходомъ управленія можно признать одной изъ неясныхъ сторонъ дъятельности думы; кажется, это была и наиболве слабая ея сторона. У думы не было особаго механизма для административнаго контроля, и она повъряла дъйствія подчиненныхъ учрежденій черезъ нихъ же самихъ. Она старадась им'єть подъ руками подробныя св'єд'єнія обо всемъ надичномъ составъ управленія. Сборъ этихъ свъдъній былъ одной изъ спеціальныхъ обязапностей Разряда, какъ главнаго отділенія думной канцеляріи. Онъ составляль въ XVII в. «годовыя смѣты» всѣмъ служилымъ людямъ отъ боярипа-воеводы до посл'єдняго пушкаря, служившимъ «съ денежнаго и хлібнаго жалованья или съ земли». Для этого въ началѣ каждаго года онъ разсылалъ по приказамъ памяти съ требованіемъ «росписей всякимь людемъ» по въдомству каждаго. Всъ приказы вели приходо-расходныя книги; отъ времени до времени съ «верху» требовали, чтобы начальники приказовъ велёли сосчитать и доложили государю, сколько за извъстное время получено дохода въ каждомъ приказѣ и сколько, на что и по какимъ указамъ пзрасходовано, также сколько государевой казны числится въ недоборъ. Казенныя постройки въ городахъ разръшались только по докладу боярамъ, которые указывали порядокъ осмотра ветхихъ здапій и составленія смъть для постройки новыхъ; повидимому и эти смъты, составленныя на мъсть, представлялись подлежащимъ приказомъ на утверждение думъ. Наиболъе обычнымъ средствомъ судебно-административнаго надвора оставался

<sup>\*)</sup> Записки отд. русск. и слав. арх. Р. Арх. Общ. II, 712 и 734. II. С. З. № 375, 736, 704. Дв. Разр. III, 1175. Татищева Судебникъ, 137. Соловъевъ, XII, 71 и 72. Корбъ, 159. Разр. книга въ Синб. Сборн. Валуева, 16. Въ 1621 г. Б. Давыдовъ билъ челомъ, что ему меньше ки. Барятинскаго быть не мочно. Разрядный дьякъ, вышедши отъ бояръ, сказывалъ Давыдову приговоръ государя и бояръ: «вѣдаючи твое отечество, потому и выбрали тебя, что мочно тебѣ быть меньше кн. Барятинскаго». Оба соперника были назначены полковыми воеводами. Дв. Разр. I, 470.

докладъ дёль думё для окончанія ихъ или пересмотра. Этотъ докладъ, какъ мы видели, былъ добровольный или невольный: первый вызывался собственнымъ недоумъніемъ подчиненной инстанціи, второй либо особымъ закономъ, запрещавшимъ вершить извъстныя дъла безъ доклада, либо аппелляціонной жалобой, даже «извътомъ», доносомъ. Приговоръ думы, вызванный докладомъ, не только провърялъ дъйствія подчиненнаго мъста, но и давалъ указаніе, какъ впредь дъйствовать, создавалъ прецедентъ. Такимъ образомъ законодательный процессъ становился и средствомъ контроля за управленіемъ, или контроль становился моментомъ законодательнаго процесса. Съ другой стороны, древнерусская аппелляціонная жалоба по своему характеру влекла за собой судъ о правильности дъйствій должностныхъ лицъ. Потому, какъ извъстно, такой судъ сопровождался не только утвержденіемъ или отм'єной приговора низшей инстанціи, но и наказаніемъ жалобника или судьи \*). Челобитья на судей по закону взносились къ боярамъ, т. е. въ общее собраніе думы или въ ея коммиссію. Не смотря на строгость наказанія за ложную жалобу, тяжущіеся въ древней Руси любили бить челомъ «о неправомъ вершеньи на судей», и потому аппелляція была для думы очень энергическимъ средствомъ контроля за дъйствіями подчиненныхъ учрежденій, областныхъ и центральныхъ. Президентъ Юстицъ-коллегіи А. Матв'ьевъ, сынъ изв'єстнаго боярина при царѣ Алексѣѣ, вспоминая въ 1721 г. старину XVII в., писалъ Петру, что въ прошлыхъ годахъ, когда кн. Я. Ө. Долгорукій сидёль въ Судномъ Московскомъ приказі, въ одинъ годъ съ полтораста дълъ по челобитьямъ на его вершенье было перепесено въ Расправную палату; а кн. Я. Ө. Долгорукій

<sup>\*)</sup> Уложеніе X, 5—10. Въ 1675 г. бояринъ кн. Пронской обжаловаль рѣшеніе по своему дѣлу, постановленное судьей Владимірскаго Суднаго приказа стольникомъ Морозовымъ будто бы «по недружбѣ» къ боярину. По просьбѣ судьи государь велѣлъ думному разрядному дъяку взнесть дѣло въ докладъ «въ верхъ» и съ боярами утвердивъ приговоръ Морозова, указалъ доправить послѣднему за безчестье съ кн. Пронскаго 500 руб. (не менѣе 7000 на наши деньги). Дворц. Разр. III, 1287. Такіе случаи не рѣдки въ дѣлахъ XVII в.

считался образцовымъ судьей \*). Судъ по дъламъ службы, о непсправномъ исполнении служебныхъ обязанностей, входилъ въ составъ законодательныхъ полномочій думы: административная юрисдикція была однимъ изъ вспомогательныхъ средствъ охраны и укрѣпленія государственнаго порядка, который строида дума своими приговорами. Она не тодько вершида дѣда по государственнымъ преступленіямъ, но и производила по нимъ слъдствіе, ділала распоряженія объ аресті и обыскі заподозріннаго, сама его допрашивала. Въ 1671 г. всѣ бояре на Земскомъ дворѣ допрашивали Разина и давали очныя ставки. Въ 1674 г. дума въ полномъ составъ отправилась на Земскій дворъ, куда привезенъ былъ изъ Малороссін самозванецъ Воробьевъ, допросила его съ пыткой, допросныя ръчи послала съ начальникомъ Посольскаго нриказа Матвъевымъ къ государю, оставшись сама на Земскомъ дворѣ дожидаться государева указа, и когда вернулся Матвѣевъ съ указомъ государя, приговорила самозванца къ казни. Допросъ обвиняемаго въ присутствіп всёхъ бояръ считался необходимымъ моментомъ правильно веденнаго политическаго процесса. Ки. Курбскій разсказываеть, что когда приближенные царя Ивана оклеветали въ смерти царицы Анастасіи Сильвестра и Адашева, последніе письменно и чрезъ митрополита просили у царя суда и очной ставки съ клеветниками: «да будетъ, писали они царю, судъ явственный предъ тобою и предо всемъ сенатомъ твоимъ». Упомянутый Матвъевъ-сынъ въ запискахъ своихъ считаетъ совершенно неправильнымъ судъ надъ князьями Хованскими, которыхъ бояре и палатные люди, уступая настояніямъ царевны Софын, въ 1682 г. осудили на смерть по заранъе составленпому приговору, «безъ всякаго розыска, какъ бы надлежало», не выслушавъ ихъ «очистокъ» въ своихъ винахъ. Нарушеніе важныхъ служебныхъ обязанностей имѣло значеніе государственнаго преступленія, разсматривалось, какъ «воровство и изм'єна», н судилось думой. Въ 1615 г. воевода кн. Барятинскій, посланный на Лисовскаго, «шелъ мѣшкотно и идучи села и деревни

<sup>\*)</sup> Соловьев, XVI, 192 и сл. Кн. Долгорукій сидѣль въ этомъ приказѣ съ 1689 г., кажется, до 1697 г. Др. Р. Вивл. XX, 342; ср. Желябужскаго, 22, и Дв. Разр. IV, 990 и 1040.

разорядъ»: бояре судили его за воровство и измѣну и приговорили къ тюрьмѣ. Точно такъ же, когда изъ отчета пословъ, воротившихся изъ Персіи въ 1620 г., оказалось, что дьякъ Тюхинъ частію поневолѣ велъ себя при дворѣ шаха не по прежнимъ обычаямъ, завязалъ исловкія сношенія, бояре судили его, какъ вора и измѣнника, и не смотря на его оправданія приговорили послѣ пытки сослать его въ Сибирь. Даже судъ по мѣстишческимъ дѣламъ былъ лишь видомъ суда о преступленіяхъ и проступкахъ по службѣ: споры объ «отечествѣ» тѣсно сплетались съ служебными отношеніями и постоянно мѣшали надлежащему теченію правительственныхъ дѣлъ. Вотъ почему эти дѣла вѣдала сама дума, если не поручала ихъ кому-нибудь изъ своихъ членовъ.

Значеніемъ думы, какъ учрежденія, паблюдавшаго за управленіемъ и имъ руководившаго, объясняются и ея отношепія къ областной администраціи. Въ текущих в ділахъ управлепія между думой и областью стояль приказъ, какъ посредствующая пистанція, пользовавшаяся изв'єстной долей самостоятельпости. Но въ вопросахъ, касавшихся самаго порядка управленія или правильности д'ыйствій областныхъ управителей, этотъ посредникъ превращался въ простой передаточный пунктъ, чрезъ который проходили донесенія изъ области въ думу и распоряженія думы въ область. Отписку изъ увзда о недобросовъстныхъ дъйствіяхъ воеводы приказъ докладывалъ боярамъ, а бояре возлагали на этотъ или другой приказъ исполнение мары, принятой ими противъ воеводы. По Судебнику 1550 г. только государь или всѣ бояре, «приговоря вмѣстѣ», могли черезъ приказъ вызвать областнаго управителя къ отчету въ приказныхъ дёлахъ раньше срока, на какой дана ему должность: самъ приказъ, въ въдомствъ котораго находился этотъ управитель, не имълъ на то права. Въ XVII в. для провърки дъйствій воеводь въ экстренныхъ случаяхъ посыдались особые назначенные думой ревизоры, «сыщики». Дума пользовалась даже остатками земскаго самоунравленія, чтобы установить прямой и постоянный падзорь за действіями областной приказной администраціи. Такъ, чтобы унять воеводъ отъ «вымышленныхъ и казив и людемъ разорительныхъ поступокъ»,

предписывалось сообщать земскимъ избамъ копіп съ данныхъ воеводамъ инструкцій. Старосты и «земскіе всякихъ чиновъ жители», въ случав нарушенія воеводой этихъ «статей», должны были посылать въ Москву челобитныя за своими руками, подробно указывая, «противъ которыхъ статей какія неправости въ доходахъ государевой казнѣ или въ ихъ обидахъ учинить» воевода; такія челобитныя, разумвется, докладывались въ «верху». Въ XVI в. земскіе судьи пересылали дъла, которыхъ не могли вершить сами, въ подлежащій приказъ, а приказъ докладывалъ ихъ прямо царю. И въ XVII в. важная тяжба переносидась изъ увзда прямо въ думу, какъ скоро одна сторона «порочила», оспаривала дъйствіе мъстной власти: участіе средней инстанціи, приказа, мало зам'єтно. Поэтому не было совершенной новостью то, что по жалованной грамоть 1654 г, добровольно сдавшемуся городу Могилеву дъла, ръшенныя выборнымъ городскимъ судомъ, переносились по жалобамъ въ Москву въ думу, гдъ ихъ слушали и расправу по нимъ чинили «бояре и думные люди», хотя въ данномъ случав непосредственное отношение думы къ городскому суду условливалось и тімъ, что для управленія новопріобрітенными въ Литвъ городами еще не было въ Москвъ особаго приказа, который вскоръ возникъ подъ именемъ Литовскаго. Такой порядокъ надзора долженъ былъ имъть значительную степень энергін благодаря тому, что государю и боярамъ докладывался вообще всякій необычайный случай въ центральномъ и областномъ управленіи, неповиновеніе воеводъ предписаніямъ приказовъ, какъ и пропажа ста рублей казенныхъ денегъ изъ лубяной коробки въ приказной казенкѣ или присылка въ Москву таможенныхъ книгъ, не закрѣпленныхъ по листамъ рукою таможеннаго головы, за что бояре приговорили его «бить батоги». Этимъ объясняется извъстіе Флетчера о множествъ разнообразныхъ дълъ, проходившихъ черезъ думу, какъ и ея обычай собираться утромъ и вечеромъ \*).

<sup>\*)</sup> См. о сборѣ росписей для годовой смѣты въ записныхъ книгахъ Моск. стола Разр. приказа (въ Моск. Арх. мин. юст.); два извле-

Въ стров правительственныхъ учрежденій Московскаго государства нельзя искать точнаго опредёленія ни в'єдомствъ, ни компетенцій, ни порядка ділопроизводства. Тімъ меніве уловимы пачала, основы управленія. Ясно сознавался одинъ принципъ: вся поднота верховной власти сосредоточивается въ лицъ государя; боярская дума и другія учрежденія дъйствовали въ силу и въ мъру полученныхъ отъ него полномочій. Но этоть принципь скорве подразумвался, чвмъ практиковался. На дёлё боярская дума являлась сотрудницей государя и какъ бы соучастницей верховной власти. При такомъ отношеніи принципа къ практикъ трудно подвести авторитетъ и компетенцію боярской думы подъ нормы привычнаго намъ государственнаго права: здёсь исторически сложившійся обычай занималъ мъсто закона. Дума законодательствовала, вела дъла высшаго управленія и суда пли подъ предсёдательствомъ государя, или безъ него. Въ присутствіи государя она могла им'єть только совъщательное значеніе. Приговоръ, произнесенный боярами безъ государя, обыкновенно становился окончательнымъ ръшениемъ въ силу постояннаго верховнаго на то подномочія, и тогда дума д'ыствовала, какъ законодательная власть. Кажется, только три рода дёлъ, разсмотрённыхъ боярами безъ государя, восходили на его усмотреніе: это 1) местическія дъла и приговоры о наказаніяхъ за тяжкія вины, 2) дъла, ръшить которыя сама дума находила невозможнымъ безъ государя, и 3) дёла, по которымъ боярскіе приговоры государь нарочито приказывалъ доложить себъ. Въ этихъ случаяхъ дума также получала совъщательное значеніе; но эти случаи являются

ченія за 1634 и 1637 г. напечатаны г. Гольцевым (Госуд. хозяйство во Франціи XVII в., 163—170. Акты Моск. гос. І, №№ 571, 572 и др. П. С. З. №№ 802, 1484, 1271, 617, 1511 и 1309. А. З. Росс. ІV, стр. 404. Дв. Разр. ІІІ, 1019 и сл. (ср. А. Ист. IV, № 247); І, 200. См. еще дѣла о преступленіяхъ по должности Шеина съ товарищами въ А. А. Э. ІІІ, № 251, полковн. Грибоѣдова тамъ же, IV, № 254 и др. Сказ. кн. Курбскаго, 79. Записки Мателева, 45. Соловьев, ІХ, 207; ХІІІ, 241. А. Ист. IV, стр. 226. А. Э. І, № 234. Г. Вахрампева, Княж. и царск. грамоты Яросл. губерній, № 5. Викторова, Оп. записн. книгъ дворц. прик. І, 70. Г. Оглоблина, Обозр. столбц. и кн. Сибир. приказа, ІV, 11.

исключительными, какъ отступленія отъ нормальнаго порядка. Такое двойственное значение думы было возможно при отсутствін мысли о предварительномъ обсужденін или «первообразномъ начертаніп закона», какъ особомъ момент законодательнаго процесса, предшествующемъ его верховной санкціи. Въ дум'в эти моменты сливались въ силу даннаго ей общаго полномочія, п ея приговоры безъ государя, говоря языкомъ Свода Законовъ, шли порядкомъ дѣлъ, кои независимо отъ ихъ существа получали въ ней «законное въ ходъ направленіе», не требующее особаго высочайшаго разрѣшенія. Въ силу того же полномочія дума не только законодательствовала, но и участвовала въ дъйствительномъ управленіи, имъла непосредственное отношение къ исполнительнымъ его органамъ и сама направляла свои приговоры «къ предназначенному имъ совершенію». Такое ея значеніе сказывалось и въ той обычной формъ, въ какую облекался новый законъ, въ государевомъ именномъ указв. Онъ издавался отъ имени государя, но не всегда выражалъ непосредственно личную волю государеву. По указу 14 марта 1694 г. въ форм'в именнаго указа излагались судныя дёла, которыхъ бояре не могли рёшить сами, безъ доклада государю, на основаніи наличнаго закона, и різпеніе которыхъ боярами совмістно съ государемъ вызывало новый законъ. Именнымъ указомъ въ собственномъ смыслѣ назывался законодательный акть, исходившій оть государя съ боярами, издагавшій государевъ указъ и боярскій приговоръ. Въ этомъ смыслѣ именной указъ можно отличать какъ отъ боярскаго приговора, состоявшагося безъ государя, такъ и отъ единодичнаго указа самого государя, не говоря уже о распоряженіяхъ приказа, также облекавшихся въ форму государевыхъ указовъ. Но московская правительственная практика такъ мало привыкла отдёлять волю государя отъ воли его совъта, что не дълала этого различія и приговоры по дъламъ, которыя «вершены въ палатъ», принимала за «государскіе именные указы», все равно, были ли они произнесены въ присутствіи государя, или безъ него; точно такъ же выраженіе «государь указаль» не всегда означало единоличное пове-

льніе государя. Подчиненныя мьста обращались «въ верхъ», къ государю и думѣ, какъ къ единой верховной власти: Пушкарскій приказъ, ходатайствуя о жалованьи пушкарямъ, «докладывалъ великаго государя и бояромъ билъ челомъ», ожидая ихъ совмъстнаго указа. Государевъ указъ и боярскій приговоръ не противополагались другъ другу въ смыслѣ актовъ неодинаковой силы: въ Уложеніи и въ другихъ памятникахъ московскаго законодательства «государевы указы и боярскіе приговоры на всякія государственныя и на земскія дѣла» являются вподнѣ равносидьными источниками права. Да это и не всегда особые законодательные акты: «новоуказныя статьи», имъвшія силу статей Уложенія, государь и бояре утверждали, какъ совм'єстный актъ единой и нераздільной законодательной власти, какъ «сесь свой государевъ указъ и боярскій приговоръ». Больше того: Уложеніе и новоуказныя статьи, утвержденныя государемъ и боярами, пересматривались, пополнялись п отм'внялись одними боярами; по крайней м'вр'в въ пзложенін приговоровъ думы по отдёльнымъ статьямъ этого пересмотра признавалось возможнымъ не упоминать объ участіп въ этомъ дѣлѣ государя, ограничиваясь простой формулой: «бояре, сей статьи слушавъ, приговорили». Былъ установленъ и формальный признакъ, отличавшій именные указы, какъ закопы въ собственномъ смыслѣ, отъ простыхъ распоряженій государя и думы по текущимъ дѣламъ, тоже иногда называвшихся именными указами: по постановленію думы 1690 г. пменные указы законодательнаго характера могли быть закръпляемы только думными дьяками, даже иногда всёми, т. е. должны были проходить черезъ думу. Боярская дума признавалась непремѣннымъ органомъ законодательства. Это подтверждается и впечатлъніемъ, какое производила она на пноземцевъ, паблюдавшихъ ходъ высшаго московскаго управленія. Западно-европейскимъ наблюдателямъ это управленіе казалось построеннымъ на тонко разсчитанномъ коварствъ: они писали, что царь московскій только ділаль видь, будто уступаль думі часть своей самодержавной власти, что онъ спранцвадъ ея мивнія только для того, чтобы отвести отъ себя отвътственность за свои дъйствія. Но если спять съ этого изображенія тенденціозную окраску, осповныя черты его окажутся совершенно върными: дума дъйствительно была такъ поставлена въ верховномъ управленіи, что казалась не слугой, а участницей верховной власти.

Законодательному значенію думы отв'ячаль и ея авторитетъ въ глазахъ управляемаго общества. Думные люди рѣзко отличались отъ общества: они по закону не подвергались тылесному наказанію за то, что недумные люди искупали кнутомъ пли батогами; за оскорбленіе ихъ наказывали гораздо строже, чъмъ за оскорбление другихъ. Дума и на земскомъ соборъ выдълялась изъ ряда представителей земли. Вопросъ, подлежавшій обсужденію, предлагался отъ царя выборнымъ людямъ при боярахъ, но не боярамъ вмъсть съ выборными дюдьми. Бояре съ государемъ обыкновенно уже до собора обсуждали этотъ вопросъ; по ихъ приговору съ государемъ и созывались выборные, какъ н распускались. Думные люди являлись на соборъ не представителями земли, призванными правительствомъ, а частью правительства, призвавшаго представителей земли; члены думы назначались и руководить сов'ящаніями этихъ представителей, «сидѣть съ выборными людьми». Такъ смотрѣли на думу и сами выборные. На предложенный имъ правительствомъ вопросъ они отвъчали, что «въ томъ воленъ государь и его государевы бояре»; высказавъ свое мнѣніе о дѣлѣ, они прибавляли: «и тебѣ государю сверхъ той нашей сказки какъ Богъ нзвъститъ и твоя государская дума одержитъ и твоихъ государевыхъ бояръ»; о боярахъ они выражались: «бояре вѣчные наши господа промышленники». Такое значеніе «промышленпиковъ», попечителей земли, сказывалось и въ ежедневныхъ отношеніяхъ общества къ думнымъ людямъ, даже на улицъ. При царъ Өедоръ въ 1681 г. служилымъ людямъ словесно объявленъ былъ въ Москвъ любопытный царскій указъ, повелівавшій имъ оставить обычай, о которомъ трудно сказать, дъйствительно ли его не существовало ни при отцъ, ни при діді этого царя, какъ говорилось въ указів. Служилые люди даже высокихъ чиновъ, стольники, стрянчіе и другіе, встрѣтившись на дорогъ съ бояриномъ, думнымъ или ближнимъ чело-

въкомъ, слъзали съ дошадей и кланялись въ землю. Указъ предписываль боярь, думныхь и ближнихь людей почитать и достойную имъ честь воздавать, но при встръчь съ ними на дорогѣ только посторониться, повернувъ лошадь, и поклониться «по обычаю», а съ лошадей сходить и бить челомъ «пристойно одному великому государю». Но такимъ отношеніемъ общества къ думъ выражался не столько правительственный ся авторитеть, сколько традиціонный ей почеть со стороны общества: привыкли чтить учрежденіе, искони стоявшее рядомъ съ государемъ во главѣ управленія. Во второй половинѣ XVII в. этотъ почеть далеко не вполнѣ оправдывался думой. Въ памятникахъ законодательства ея деятельность является очень неустойчивой н уступчивой: замѣтно, что она уже съ трудомъ руководила управленіемъ. Челобитья разныхъ чиновъ людей вызывали въ дум'в частичный пересмотръ Уложенія и «новыхъ статей», новеллъ, изданныхъ послѣ него; государь указывалъ и бояре приговаривали вершить дёла, «какъ въ докладной выпискв написано подъ статьями», и закрѣпить тотъ свой государевъ указъ и боярскій приговоръ всёмъ думнымъ дьякамъ. Но потокъ новыхъ челобитій въ другомъ направленін велъ къ тому, что въ следующемъ же году по указу государя бояре, «техъ статей слушавъ вновь», издавали новое законоположение, измѣняя или отмъняя прошлогоднее. Благодаря такимъ пересмотрамъ, пополненіямъ, отмѣнамъ, сепаратнымъ указамъ, въ приказахъ накоплялся запасъ разнорфчивыхъ узаконеній п прецедентовъ, «примѣровъ и образцовыхъ дѣлъ», которые дьяки подбирали и комбинировали по усмотрѣнію, рѣшая дѣла то по одному закону или прим'тру, то по другому, пока новыя жалобы не вынуждали бояръ издать новый законъ или воротиться къ Уложенію, а прим'єры и образцовыя д'єла «отставить», иногда съ оговоркой, что если кто принесеть въ приказъ подписную челобитную, несогласную съ этимъ постановленіемъ, діла по ней не вершить, а докладывать объ ней государю, т. е. испрашивать новаго усмотрвнія взамвнъ закона. Эта законодательная неурядица привела къ закону Петра Великаго, предписавшему всякія діла ділать и вершить по Уложенію, тіз же указы,

которые учинены противно Уложенію, всё отставить и въ примъръ не выписывать, хотя бы они были помъчены именными указами и палатными приговорами. Широкій просторъ для усмотрвнія — это самая слабая сторона московскаго законодательства: верховное управленіе, тщательно регулируя подчипенные органы, не любило регулировать само себя. Выше замъчено объ историческомъ интересъ, какой придаетъ московскому законодательству такая его подвижность; она же сообщала ему и некоторыя практическія достоинства, изв'єстную гибкость и чуткость къ общественнымъ потребностямъ. Но то же свойство служило источникомъ и одного важнаго неудобства: въ обществъ, столь сурово воспитанномъ политически, развивалась такая наклонность возобновлять окончательно решенныя въ думе дъла, что указомъ 1689 г. правительство вынуждено было угрозой смертной казни сдержать такую непочтительность къ власти. Съ другой стороны, дума по указу государя рѣшала дѣла высшаго управленія. И здісь она является шаткимъ совітомъ, легко поддававшимся стороннимъ вдіяніямъ: бояре то разділятся «пополамъ» и цёлые мёсяцы проволочать въ спорахъ спѣшное дѣло, то задумаютъ приговорить не въ пользу вельможнаго воеводы, сдѣлавшаго промахъ, но матушка его «крѣпко простарается», объездить своихъ думныхъ пріятелей, п бояре постановять благопріятное рішеніе, а потомъ «отставять» свой приговоръ, рѣшатъ дожидаться возвращенія государя изъ богомольнаго похода, но не дождавшись этого, положать новое ръшение и пошлютъ его къ государю въ походъ. Такимъ колебаніемъ и разномысліемъ дума сама себя превращала изъ учрежденія рішающаго, какимъ она была по своему дійствительному положенію въ управленіи, въ учрежденіе сов'ящательное. А. Л. Ординъ-Нащокинъ съ своимъ смёдымъ и широкимъ взглядомъ на вещи раздраженно жаловался на рутинность высшаго московскаго управленія, на узость политическаго пониманія у думныхъ людей, писалъ царю, что на Москвъ въ государственныхъ дѣлахъ слабо и нерадѣтельно поступаютъ, что думнымъ людямъ ненадобны такія великія государственныя дъла, какія проводилъ нетерпъливый новаторъ. Эта нерадътельность сказывалась въ неумины или нежеланы установить твердые и отвътственные порядки и формы высшаго управленія, въ привычкъ вести дъда запросто, кой-какъ или какъ ин попало. Въ 1617 г. по мъстнической жалобъ стольника кн. Семена Прозоровскаго бояре приговорили дать ему удовлетворявшую его грамоту. Получивъ эту грамоту, стольникъ въ тотъ же день пошелъ прямо въ думу и билъ челомъ боярамъ, чтобъ они велѣли ту грамоту переписать съ поправкой, т. е. въ скромной формъ челобитья заявилъ боярамъ, что они формулировали свой приговоръ не такъ, какъ хотвлось ему, челобитчику. Бояре велёли передёлать грамоту согласно съ челобитьемъ. Неважный дворянинъ Чихачовъ, назначенный въ 1620 г. стоять рындой въ бъломъ платъъ при посольской аудіенціи во дворць ниже кн. Аван. Шаховскаго, обидёлся, сказался больнымъ и не поъхалъ въ Кремль. Бояре послади за нимъ и велъли его поставить передъ собою. Чихачовъ предсталъ передъ боярами въ Золотой палать больнымъ-разбольнымъ, съ костылемъ, да не съ однимъ, а съ двумя заразъ. Для чего въ городъ не прівхаль? спросили бояре.--Лошадь ногу миъ сломада третьяго дня на государевой охотъ въ Черкизовъ, отвъчалъ Чихачовъ. – Больше, чай, отбаливаенься отъ кн. Шаховскаго, возразилъ думный разрядный дьякъ Томила Юдичъ Луговской, упрямый и честный патріоть, какимъ онъ показалъ себя 9 лёть назадъ въ Смутное время. Тогда Чихачовъ пересталь притворяться и заговорилъ напрямикъ: онъ уже билъ челомъ государю и впредь станеть бить челомъ и милости просить, чтобы государь пожаловаль, въ отечествъ велъль дать ему Чихачову судъ на ки. Аванасыя, а меньше кн. Аванасыя ему быть невмёстно.-Можно тебѣ быть его меньше, возразили бояре и приговорили бить кпутомъ Чихачова за безчестье кн. Шаховскаго.—Долго того ждать, бояре! сказалъ Томпла и вырвавъ у Чихачова одинъ костыль, принялся бить его по спинв и по ногамъ. Смотря на это, бояринъ И. Н. Романовъ, дядя царя, не утеривлъ, схватиль другой костыль, предусмотрительно заготовленный больвшимъ генеалогіей, и присоединился къ дьяку, работая также по спинь и по ногамь Чихачова, причемь оба приговаривали: «не

по дѣломъ бьешь челомъ, знай свою мѣру!» Побнвъ рынду, велѣли ему быть въ бѣломъ платъѣ по прежней сказкѣ, а кнутъ, разумѣется, «отставили». Такъ, начавъ холоднымъ приговоромъ по формѣ, «пресвѣтлый царскій синклитъ» кончилъ горячимъ отеческимъ поученіемъ ослушника. Мало того, что дума тутъ же на мѣстѣ нарушила свое собственное постановленіе: ни думному дьяку, ни боярину и въ голову не пришло, что этимъ собственноручнымъ урокомъ они нарушали одно изъ верховныхъ правъ государя пересматривать приговоры думы о наказаніяхъ за проступки и преступленія по службѣ: «долго того ждать, бояре!» \*).

## Глава XXV.

Дума законодательствовала и въ дълахъ, касавшихся Церкви, обыкновенно съ содъйствіемъ церковной власти.

Главный іерархъ Русской Церкви, митрополить и потомъ патріархъ, дѣйствовалъ въ своей церковной сферѣ съ коллегіей духовныхъ сановниковъ, называвшейся Оселщеннымъ соборомъ или Синодомъ, какъ выражались иногда во второй половинѣ XVII в. Самое названіе собора спеціально усвоялось духовнымъ собраніямъ или коллегіямъ. Земскій совѣтъ разныхъ чиновъ государства тогда носилъ это названіе, когда въ немъ принимали участіе представители церкви. Соборомъ называлась и боярская дума, когда въ ней присутствовалъ глава русскаго духовенства, одинъ или съ Освященнымъ соборомъ.

Какъ извъстно, церковное управленіе въ древней Руси не было обособлено отъ государственнаго, не смотря на обширныя привилегіи и правительственныя полномочія, какими

<sup>\*)</sup> П. С. З. №№ 1491, 1355, 1160, 1394, 1372, 2828 и 875. Р. Ист. Сб. Общ. Ист. и Др. Р. П, 96; V, 326. Майербергг, 166. Уложеніе, предисл. и гл. Х, 5, 27 и сл. А. И. V, № 77. Собр. гос. гр. и дог. І, стр. 548; ІІІ, 378, 388 и 392. П. С. Р. Лѣт. ІV, 340. Временникъ Общ. Ист. и Др. Р. VI, смѣсь, 37. Соловъевг, XII, 64 и сл. Дв. Разр. І, 435.

пользовалась церковная іерархія. Об'в власти, государственная и церковная, находились въ постоянномъ взаимодъйствін и въ продолжение въковъ общения многое переняли другъ у друга. Царь принималь близкое и вліятельное участіє въ ділахъ церковнаго управленія, которому ввірено было столько государственныхъ средствъ и интересовъ, дюдей и земель. Въ 1531 г., когда митрополить съ Освященнымъ соборомъ судилъ старца Вассіана Патрикѣева, на судѣ присутствовали бояринъ и дьяки великаго князя, а въ 1525 г. церковный судъ надъ Максимомъ Грекомъ происходилъ въ палатѣ великаго князя въ присутствіи самого государя съ братьями и со многими боярами. Когда нужно было замёстить вакантную канедру, патріархъ съ Освященнымъ соборомъ приходилъ къ государю, и въ Передней палатъ, обычномъ мъстъ засъданій думы, на глазахъ царя и его синклита «власти» выбирали новаго іерарха. Государь утверждаль одного изъ трехъ кандидатовъ на патріаршій престоль, избранныхъ Освященнымъ соборомъ; наречение избраннаго въ патріархи происходило въ Столовой палатъ дворца при государъ, въ соединенномъ присутствіи Освященнаго собора и царскаго синклита. Патріархъ Никонъ во время ссоры съ царемъ, пропов'єдуя о превосходствъ власти церковной передъ государственной, жаловался, что въ дьяконы, священники и игумены ставили по подписнымъ челобитнымъ, на которыхъ царь приказывалъ помічать: «по указу государя царя поставить»; церковные соборы собирались, когда хотълъ того царь, архіереевъ ставили по его же воль, дълали все, что онъ указывалъ. Зато и высшей русской церковной іерархіп не были чужды государственныя діла. Описывая ея политическое значеніе, московскіе послы въ 1610 г. говорили Полякамъ: «изначала у насъ въ Русскомъ царствъ такъ велось: если великія государственныя пли земскія дёла начнутся, то великіе государи наши призывали къ себѣ на соборг патріарховъ, митроподитовъ и архіепископовъ и съ ними о всякихъ ділахъ совітовались, безъ ихъ совіта ничего не приговаривали». Въ чрезвычайныя времена междуцарствія, напримъръ, по смерти царя Өедора Ивановича, патріархъ,

какъ «начальный человѣкъ» земли, становился во главѣ соединенныхъ духовнаго собора и боярской думы, велъ всѣ дѣла управленія и даже усвоялъ себѣ съ другими архіереями, какъ апостольскими учениками, преимущественную власть, сошедшись соборомъ, поставлять своему отечеству «настыря и учителя и царя достойно». Подъ вліяніемъ тѣсной взаимной связи обоихъ правительствъ, свѣтскаго и церковнаго, и сложился шедшій еще отъ Владиміра Святаго обычай приглашать въ думу «властей», какъ называли у насъ высшихъ церковныхъ сановниковъ \*).

Обычай этотъ вышелъ изъ одного источника съ древнерусскими смысными судами: въ дёлахъ, подсудныхъ двумъ разнымъ юрисдикціямъ, на судѣ присутствовали представители объихъ. По отношению къ Церкви это правило распространялось и на всѣ важныя правительственныя дѣла. Оно еще сказывалось по временамъ и въ областномъ управленіи XVI в. Въ инструкцін казанскому архіепископу Гурію 1555 г. было написано, что о какихъ «думныхъ дѣдахъ» будутъ совѣтоваться другь съ другомъ казанскіе нам'єстникъ и воевода, въ ихъ совъщаніяхъ долженъ участвовать и владыка и «мысль своя во всякія дёла имъ давати опричь однихъ убивственныхъ дёлъ». Тёмъ же правиломъ опредёлился и довольно широкій кругъ правительственныхъ дёлъ, по которымъ призывали въ думу давать свою мысль духовный соборъ съ его главой. То были всѣ вообще важныя государственныя дѣла, затрогивавшія господствующіе интересы, между ними и церковные, или дёла, касавшіяся отношеній религіозно-нравствен-

<sup>\*)</sup> Собр. гос. гр. и дог. І, стр. 585: рѣшить дѣло по совѣту государя съ митрополитомъ и боярами значило «съ митрополитомъ соборил и съ бояры приговорить». Укази. кн. Пом. прик. 55: въ 1620 г. государь, совѣтовавшись съ отцомъ своимъ патріархомъ и «говоря о томъ на соборл со всѣми бояры, приговорили»; о выборныхъ людяхъ другихъ чиновъ не упомянуто. Дв. Разр. III, 968 и 982. П. С. З. №№ 399 и 584. Зап. отд. русск. и слав. арх. Р. Арх. Общ. П, 526. Соловъевъ, VШ, 410. А. Арх. Эксп. II, стр. 14. Введеніе къ Разр. кн. въ Синб. Сб. Валуева, 165. Чт. въ Общ. Ист. и Др. Р. 1847 г. №№ 7 и 9.

ной жизни. Основные законодательные своды XVI и XVII в., Судебникъ и Уложеніе, были составлены и изданы при содъйствіи и съ благословеніемъ церковной власти. Въ 1676 г. въ дълъ по обвинению Ив. Нарышкина въ подговоръ къ цареубійству доносчика распрашивали передъ государемъ, патріархомъ и боярами. По смерти царя Өедора Алексвевича патріархъ, власти и бояре пошли въ Переднюю палату и говорили о томъ, которому изъ братьевъ покойнаго царя быть его преемникомъ. Поговоривъ, положили, что тому избранію быть «общимъ согласіемъ всѣхъ чиновъ» государства. Съ крыльца передъ Передней палатой патріархъ съ архіереями и руководилъ избраніемъ Петра на созванномъ въ тотъ же день подобін земскаго собора, говорилъ річь, отбираль мивнія. На третій день по провозглашенін Петра царемъ 12 стрелецкихъ подковъ подали ему жалобу на своихъ полковниковъ: принять челобитныя, за ними сидъть и распрашивать полковниковъ государь указаль патріарху съ боярами. Вопросы о войн'в съ иновърными сосъдями, предпринимаемой ради утвержденія православной въры и покоя христіанскаго, о мъстничествъ, на которое хотели подействовать нравственными побужденіями, какъ на источникъ «братоненавистнаго враждотворенія», обыкновенно обсуждались въ думѣ съ участіемъ церковной власти. По самому существу церковной юрисдикцін, въдавшей дъла въры и семейнаго порядка, присутствіе представителей Церкви въ думъ считалось необходимымъ при обсуждении вопроса о женитьб'в царя, какъ и о мфрахъ противъ опаснаго для чистоты въры вліянія иноземцевъ. Потому же патріархъ съ соборомъ подавалъ свой голосъ, когда въ думѣ шла рѣчь о порядкѣ принесенія присяги тяжущимися въ судахъ, какъ и о томъ, отдавать ли продажу питей на откупъ, или поручить ее присяжнымъ выборнымъ головамъ: дёло касалось крестоцёлованія, «клятвы и душевредства», отъ того происходившаго. Съ самаго начала христіанской жизни Руси надзору церковной власти поручены были торговые м'єры и в'єсы: и въ XVII в. дума устанавливала однообразныя казенныя міры по совіту съ патріархомъ. Даже положеніе торговыхъ Грековъ въ Москов-

скомъ государствъ дума устрояла съ участіемъ патріарха по связи этого дела съ восточными отношеніями Русской Церкви. Всего чаще являлся въ думъ глава русскаго духовенства «со властьми» или одинъ, когда она затрогивала многосложные матеріальные интересы Церкви, именно положеніе обширныхъ патріаршихъ, властелинскихъ и монастырскихъ вотчинъ. Вопросы о межеваніп и описи земель, о поземельныхъ налогахъ, объ устройствъ новыхъ полковъ и ихъ содержаніи, въ которомъ должны принять участіе и церковныя вотчины, о землевладальческихъ льготахъ, о крестьянскихъ побъгахъ разръшались царемъ и боярами по совъту съ высшей церковной властью. Частое обращение государственной власти къ церковной за содъйствіемъ въ разръшеніи такихъ законодательныхъ вопросовъ и заставляло иностранныхъ наблюдателей московской жизни въ XVI в. говорить, что московскій государь никакого важнаго дъла не ръшаетъ безъ согласія митрополита. При всемъ разпообразін государственныхъ вопросовъ, въ разръщеніи которыхъ участвовала церковная власть, въ мнініяхъ своихъ она помнила предълы своей компетенціи и устранялась отъ того, что было внъ этихъ предъловъ. На вопросъ о войнъ она отвъчала, что ратное дъло есть дъло царя и его бояръ, а ей то все не за обычай, помогать же ратнымъ людямъ они, государевы богомольцы, готовы, чёмъ могутъ. На вопросъ, какъ быть съ крымскимъ царемъ, не отметить ли на его послахъ за всѣ его неправды и грабежи, духовенство отвѣчало, что ему объ этомъ писать непристойно, что мстить врагамъ дъло государя и его синклита, а не ихъ дъло, государевыхъ богомольцевъ. Въ думъ вопросъ о необходимости новаго налога решался съ духовнымъ соборомъ; по размеръ этого налога опредъляль государь съ одними боярами \*).

<sup>\*)</sup> Др. Росс. Вивл. XV, 284. А. Арх. Эксп. I, стр. 260 и 372; IV, 88 и 331. Врем. Общ. Ист. и Др. Р. VII, смѣсь, 73. Соловгевт, XIV, приложенія, XXX. П. С. З. №№ 547, 723, 905, 775, 741, 859, 659, 832, 799, 985, 1210 и др. Котош. 4 и 107. Чт. въ Общ. Ист. и Др. Р. 1876, кн. 2, IV, 7. А. И. V, № 29. Собр. гос. гр. III, 384. Зап. отд. русск. и сл. арх. Р. Арх. Общ. II, 372.

Участіе высшаго духовенства въ законодательной діятельпости думы, сообщая ему извъстное политическое значеніе, имило и другую важную сторону: оно расширяло законодательную компетенцію самой думы. Обычай призывать въ думу представителей церковной власти для решенія государственныхъ дёлъ, касавшихся Церкви, создавалъ привычку такимъ же точно порядкомъ рвшать и церковныя двла, касавшіяся государства. Потому видимъ участіе государя съ думой во внутреннемъ управленіи Церкви и въ ділахъ, подлежавшихъ церковной юрисдикціи. Дума присутствовала на Стоглавомъ соборѣ, рѣшавшемъ важные вопросы церковнаго порядка, и предлагая собору эти вопросы, царь приглашаль обсудить ихъ пе только святителей, но и бояръ своихъ. Царь приговариваль съ натріархомъ, властями и «своими государевыми боярами» о неремѣнахъ въ составѣ церковной іерархіи и въ распорядкъ епархій. Человъкъ, на котораго духовникъ 1675 г. подалъ патріарху извѣть, что онъ живеть не по правидамъ и держить еретическія книги, не быль прямо привлеченъ къ церковному суду: патріархъ препроводилъ извѣтную челобитную къ государю, который слушалъ ее и указалъ съ боярами послать обвиняемаго къ патріарху «для свидѣтельства и очной ставки» съ духовникомъ. Патріаршій приговоръ о раздёлё имущества между наслёдницами дума утверждала, какъ высшая инстанція, даже обращая его въ обязательный для судей прецеденть. Этотъ приговоръ опредёляль долю, какую должна получать бездётная вдова въ купленномъ дворё умершаго мужа. Но запрещеніе отдавать бездітной вдовіз по духовной родовую или выслуженную вотчину мужа дума въ 1650 г. просто сообщида къ исполнению патріарху, который н не участвоваль въ обсуждении этого вопроса. Встръчаемъ даже указы думы о крещенін инородцевъ и преслідованіи раскольниковъ безъ замѣтнаго участія патріарха въ ихъ изданіи. Въ судныхъ дёлахъ о раскольникахъ XVII вёка расколъ является болье полицейскимъ, чемъ церковнымъ вопросомъ, преслыдуется, какъ нарушение общественнаго порядка. Мъстный архіерей, открывъ «церковныхъ развратицковъ» въ своей епархін,

допраниваль ихъ и потомъ предавалъ «грацкому суду», т. е. вмѣстѣ съ распросными рѣчами отсылалъ въ приказную избу къ мѣстному воеводѣ, который производилъ розыскъ и пыталъ подсудимыхъ и потомъ все дѣло пересылалъ въ Москву въ приказъ, въдавний ту область. Судья или дьякъ приказа докладываль діло думі, читаль его государю и боярамь, которые произпосили приговоръ безъ участія патріарха. Безъ его участія дума приговаривала одного за ересь сжечь на кострѣ, другого отдать въ монастырь «подъ началъ», даже посылала чрезъ воеводу предписанія епархіальному архіерею. Наконецъ и Освященный соборъ иногда становился исполнителемъ приговоровъ думы по церковнымъ дѣламъ. Въ 1594 г. царь, «говоря» съ патріархомъ и боярами, веліль для церковнаго благочинія учредить въ Москв'є поновскихъ старостъ. Это постановление патріархъ со всёмъ Освященнымъ соборомъ развилъ въ подробный указъ о поповскихъ старостахъ, который сами «власти» считали не своимъ, а «государевымъ» приговоромъ. Повидимому и духовенству не былъ чуждъ этотъ взглядъ на думу, какъ привычную участницу въ чисто церковныхъ дѣлахъ: въ 1651 г. по поводу запрещенія пѣть и читать въ иѣсколько голосовъ одновременно одинъ московскій священникъ говорилъ, что онъ ни за что не дастъ подписки на это пововведеніе, пока бояре и окольничіе не приложать своихь рукь о единогласіи, «любо ли имъ будетъ единогласіе» \*).

Приведенныя указанія памятниковъ дають понять, какого рода ділами вызывалась совмістная діятельность верховнаго государственнаго и высшаго церковнаго управленія. Но по отдільнымъ случаямъ трудно разграничить съ принципіальной точностью компетенціи того и другого управленія, особенно въділахъ смішаннаго церковно-государственнаго характера. Каждое діло різшали практически, не возводя его къ постоянной пормів. И здісь, какъ въ верховномъ государственномъ управленіи, практика шла впереди закона: не столько законъ на-

<sup>\*)</sup> Дворц. Разр. III, 1288. Прилож. къ III т. Дв. Разр. 110. П. С. З. №№ 1071, 1081, 1157, 34, 1117 н 1163. А. А. Э. I, № 360; IV, № 284. Зап. отд. русск. и слав. арх. Р. Арх. Общ. II, 395.

правляль практику, сколько практика вырабатывала законъ, сама въ свою очередь направляемая соображеніями минуты или обстоятельствами и свойствами даннаго дёла. Въ принципё признавали только, что духовныя дёла подлежали вёдёнію церковной власти. Въ 1618 г. шведское посольство просило царя позволить митрополиту новгородскому ставить и «разрѣшать въ духовныхъ дёлёхъ попрежнему» православное духовенство изъ твхъ частей Новгородской епархіи, которыя по Столбовскому договору отошли къ Швеціи. Бояре, которымъ царь предоставиль обсудить это дёло, отказались рёшить его, потому что «то діло духовное», положено на святителяхъ и на святійшемъ патріархъ, а мірянамъ въ такія дъла «вступатися не достоить». Бояре «поотложили то дѣло и на себя то не сняли», потому что тогда не было патріарха на Руси. Діло было не псключительно духовное, потому что касалось отношеній Московскаго государства къ сосъднему: его можно было бы ръшить на соединенномъ засъданін боярской думы и Освященнаго собора. Но владыки и бояре объявили, что безъ патріарха имъ, дѣтямъ его, окончательнаго отвъта дать на то невозможно, «понеже онъ есть всёмъ пастырь и глава». Кром'в дёлъ духовныхъ въ церковномъ въдомстъ состояло много людей и дълъ мірскихъ. Для тіхъ и другихъ діль у патріарха были свои исполнительные органы управленія, патріаршіе приказы, которые судили, вели дѣла, а патріархи «указъ чинили по святымъ правиломъ», вершили дѣда по докладу изъ своихъ прпказовъ, какъ вершили цари по докладу изъ своихъ, и ихъ вершенья излагались въ формъ именныхъ патріаршихъ указовъ, подобныхъ твмъ, какіе издавались отъ имени царя. Однако оба высшія управленія, церковное и государственное, не дійствовали обособленно. Царь назначаль своего думнаго дворянипа въ патріаршій Разрядный приказъ для веденія недуховныхъ дълъ церковнаго въдомства. Даже при назначеніп духовныхъ лицъ «къ духовнымъ дъламъ на патріаршъ дворъ», какъ и на другія должности по церковному управленію, патріархъ съ Освященнымъ соборомъ предоставлялъ царю либо ставить своихъ избрапниковъ, либо утверждать одного изъ кандидатовъ, пред-

ложенныхъ церковной властью. Темъ чаще и тесне было соприкосновеніе объихъ властей въ мірскихъ дълахъ, подвъдомственныхъ Церкви. По Уложенію на мірянъ, служившихъ при патріаршемъ дворѣ, и на крестьянъ, жившихъ въ домовыхъ вотчинахъ патріарха, «судъ во всякихъ ділахъ» давали только на патріаршемъ дворъ, «гдъ судныя дъла слушаетъ и указываеть патріархъ». Между тімь спорныя діла по аппелляціямъ изъ патріаршихъ приказовъ, вѣдавшихъ эти дѣла, взносились «къ государю и ко всемъ бояромъ», какъ и изъ государевыхъ приказовъ. Законъ не указывалъ, въ какомъ отношени паходился натріархъ къ такому переносу подсудныхъ ему дѣлъ нзъ его приказовъ въ государеву думу. Дела показываютъ, какъ практика восполняла этотъ пробълъ. Выше приведенъ случай утвержденія думой патріаршаго приговора о разділь имущества между наследницами: три доли купленнаго двора, бездѣтно умершаго гостя, патріархъ въ 1684 г. присудиль его племянницъ, а четвертую долю его вдовъ. Дъло было перенесено, можеть быть, по спору вдовы, въ думу, которая, утвердивъ приговоръ патріарха, указала «такія дворовыя дѣла п впредь вершить потомужъ», обратила случай въ обязательный прецедентъ. Та же норма примънялась и къ «зауморнымъ животамъ», къ раздѣду движимаго имущества, остававшагося послѣ бездътно умершихъ, когда вступали въ наслъдование «родственники», боковые, «по родству и по близости». Дѣла о зауморныхъ животахъ въдалъ патріаршій Разрядный приказъ до 1692 г., когда они переданы были въ Московскій Судный приказъ. Сохранился протоколъ дъла о зауморныхъ животахъ одной вдовы, слушаннаго патріархомъ Адріаномъ въ 1698 г. въ Крестовой палатъ. Послъ перваго мужа этой вдовы, бездътно умершаго, остался каппталъ въ 9 тыс. рублей слишкомъ. Родственники умершаго вчинили искъ о зауморныхъ животахъ противъ второго мужа, за котораго между тъмъ уже вышла вдова. По «именному указу» царя и патріарха въ 1679 г. ей выдълена была по Уложенію четвертая часть изъ капитала ея перваго мужа вм'єсть съ приданымъ, но три доли не были отданы сродникамъ умершаго, а взяты на государя «ратнымъ

людямъ на жалованье и плъннымъ на окупъ». Но второй мужъ овдовѣлъ бездѣтно, и тогда уже родственники покойной, родной брать и сестры, вчинили искъ противъ вдовца о четвертомъ жеребън капитала перваго мужа. По «именному указу» патріарха тоть искъ веліно на вдовці доправить. Но отвітчикъ оспорилъ это ръшение и аппеллировалъ на патріарха не въ высшую инстанцію, къ государю и всемъ боярамъ, а въ подчиненную, въ Володимірскій Судный приказъ, куда и просилъ перенести его дъло. Тогда патріархъ измѣнплъ свое ръщеніе, въ 1698 г. указалъ того иска на спорщикъ пока пе править, а «соизводидъ» по тому дѣду доложить ведикаго государя, въ Володимірскій же Судный приказъ «того д'ыла отсыдать не указаль». Такъ возстановлено было законное теченіе дъла: по соизволенію патріарха некъ, имъ ръшенный въ нользу истца, но оспоренный отвътчикомъ, былъ доложенъ государю; следовательно государь съ думой признавался высшей инстанціей не только для «суда» патріаршихъ приказовъ, но и для суднаго «указа» самого патріарха. Между тімь изъ протокола видно, что какъ патріархъ вершилъ діло своимъ именнымъ указомъ, такъ и дѣло, разсмотрѣнное патріархомъ и доложенное государю съ думой, излагалось въ совмъстномъ именномъ указъ государя и патріарха, какъ будто равныхъ властей. Протоколь оканчивается резолюціей патріарха, опредбляющей правильное взаимное отношеніе обоихъ высшихъ управленій, государственнаго и церковнаго: «А издревле по имяннымъ государевымъ указомъ и по уложенью святвищихъ вселенскихъ патріарховъ и всего Освященнаго собора въ зауморныхъ животахъ указы по святымъ правиломъ чинить св. патріархомъ, а градскому суду такія діла не подлежать, и въ Россійскомъ государствъ того образца не бывало, чтобъ имянные св. патріарховъ указы перевершивать въ государевыхъ приказъхъ». Насколько документы позволяють формулировать взаимное отношеніе объихъ властей, можно сказать, не обобщая всего разнообразія отдільных случаевь, что церковная власть въ ділахъ чисто церковныхъ д'вйствовала независимо отъ св'єтской, въ дълахъ государственныхъ, касавшихся Церкви, -- совмъстно со

свътской, въ дълахъ церковныхъ, касавшихся государства,—по ея указанію \*).

Высшее церковное учрежденіе, Освященный соборъ являлся въ думѣ на совѣщаніяхъ о государственныхъ вопросахъ не въ одинаковомъ составъ. Иногда митроподитъ или патріархъ былъ окруженъ одними архіереями; пногда къ нимъ присоединялись еще «выборныя власти», архимандриты, игумены и другія духовныя лица. Неизв'єстно только, какъ выбирались эти выборныя власти. Высшія духовныя лица, составлявшія Освященный соборъ, считались действительными членами думы, имъли въ ней мъсто по своему сану, хотя не всегда присутствовали на ея засъданіяхъ. При первомъ самозванцъ во главъ списка думныхъ людей значились патріархъ, 4 митрополита, 7 архіепископовъ и 3 епископа. Предложеніе коммиссін бояръ и выборныхъ служилыхъ людей объ отміні містинчества въ 1682 г. обсуждалось государемъ съ боярской думой и Освященнымъ соборомъ, который состоядъ изъ патріарха «со архіерен и выборными властьми»; но подъ актомъ вм'єств съ патріархомъ, 6 митроподитами и 3 архіепископами подписались только 3 архимандрита. Запрещеніе духовенству пріобрѣтать вотчины быдо въ 1580 г. постановлено государемъ съ думой и духовнымъ соборомъ, состоявшимъ изъ митрополита, 11 архіереевъ, 39 архимандритовъ и игуменовъ и 9 старцевъ важнѣйшихъ монастырей. Хотя при главномъ іерархѣ обыкновенно находилось нёсколько епархіальныхъ архіереевъ, «годовавшихъ» въ Москвъ по очереди или по особому вызову и образовавшихъ Освященный соборъ обычнаго состава, однако въ думв чаще появлялся одинъ его предсвдатель \*\*).

<sup>\*)</sup> А. Арх. Эксп. III, № 108; IV, № 155. Уложеніе XII, 1 и 2; XVII, 1. Дв. Разр. IV, 305. П. С. З. № 1452. Протоколь дёла о зауморных животахъ въ собранін грамотъ у автора; распоряженіе 1692 г. о передачё такихъ дёлъ въ Московскій Судпый приказъ, вёроятно, осталось безъ дёйствія или было вскорё отмёнено. См. грамоту патріарха 1694 г. въ А. Арх. Эксп. IV, № 309.

<sup>\*\*)</sup> Собр. гос. гр. и дог. II, стр. 207; IV, 398; I, № 200. Ист. акты Яросл. Спасск. мон., изд. г. Вахрампевымг: Книга кормовая, стр. 1.

Флетчеръ описываетъ подробно засъдание думнаго собора; только см'вшиваетъ это учреждение по сходству названий съ соборомъ всёхъ чиновъ, какъ по той же причинё смёщалъ ближній совыть съ общей боярской думой. На соборы присутствоваль обыкновенно самь царь. Впрочемь по актамъ извъстны засъданія думы безъ царя не только съ однимъ первымъ іерархомъ Церкви, но и со всёмъ Освященнымъ соборомъ. Членовъ думы по Флетчеру бывало до 20: какъ мы видъли, въ Москвъ благодаря разнымъ служебнымъ командировкамъ думныхъ людей оставалось обыкновенно пемного более этого числа. Патріархъ приглашалъ на соборъ митрополитовъ, архіепископовъ и тъхъ изъ епископовъ, архимандритовъ и монаховъ, которые пользовались напбольшей извъстностью и уваженіемъ. Днемъ засѣданія обыкновенно назначали пятницу по святости этого дня. Собраніе открывалось въ Столовой палать дворца. По одну сторону палаты на тронѣ садился царь. Неподалеку отъ него за небольшимъ столомъ пом'вщались натріархъ съ архіереями и важнѣйшіе бояре съ думными дьяками, которые записывали все происходившее на соборъ. Прочіе члены собранія разсаживались на скамьяхъ вдоль стѣны по званіямъ. Изъ другихъ указаній знаемъ, что патріархъ садился не съ боярами, а рядомъ съ государемъ по правую руку па особомъ мъстъ. Думный дьякъ докладывалъ вопросъ, подлежавшій обсужденію. Освященный соборъ подаваль мивнія прежде бояръ въ порядкъ сановъ, какіе носили его члены. Ихъ мнвнія выражадись всегда въ однообразной формв: «царь и дума его премудры и лучше ихъ могутъ судить о томъ, что полезно для государства, а они, духовные люди, занимаются только служеніемъ Богу и дізлами візры и потому просять ихъ самихъ сдёлать надлежащее постановленіе, а они, архіерен, будутъ помогать имъ молитвами по своей должности». Когда веб духовные члены собора высказывались такимъ образомъ, одинъ изъ нихъ вставалъ и просилъ царя, чтобы онъ изволилъ объявить имъ свое собственное мниніе. Тогда думный дьякъ объявляль отъ имени царя, какъ онъ съ боярами приговориль о дъль; но дьякъ прибавлялъ, что государь снова приглашаетъ отцовъ откровенно объявить свое миѣніе или дать согласіе па приговоръ государя съ боярами, чтобы можно было приступить къ окончательному рѣшенію дѣла. Наскоро высказавъ свое согласіе, духовенство удалялось изъ палаты. Проводивъ патріарха до двери, государь возвращался на свое мѣсто и оставался въ думѣ до конца засѣданія \*).

Не всегда однако засъданія собора шли такъ ровно и гладко. Извъстенъ, напримъръ, разсказъ другого англичанина Горсея, близкаго къ двору царя Ивана въ послѣдніе годы его царствованія. Разсказъ, какъ можно думать, относится къ собору 1580 г. о церковныхъ земельныхъ имуществахъ \*\*). Царь потребоваль у духовенства чрезвычайныхъ пожертвованій на государственным нужды. Освященный соборъ хотіль было отвътить на требование отказомъ. Царь позвалъ къ себъ членовъ собора, особенно упорно настаивавшихъ на отказъ, и сказалъ пмъ ръзкую ръчь, въ которой порицалъ любостяжание высшаго духовенства и недостойное употребление имъ церковныхъ богатствъ. Въ заключение онъ приказалъ подать себѣ подробную выпись доходовъ всёхъ монастырей съ ихъ вотчинъ, чтобы, оставивъ каждой обители необходимое, излищекъ обратить на государственныя потребности. Власти подали выпись, но въ приложенномъ къ ней докладъ заявили, что святые угодники не потерпять отнятія того, что зав'ящано основаннымъ имп обителямъ; иначе пусть царь дастъ подлинное свидътельство о захвать для заявленія грядущему потомству. Царь ограничился значительной суммой денегь, взятой съ духовенства, и отобраніемъ въ казну нікоторыхъ земель, которыми оно владело. Другія известія подтверждають, что духовенство не всегда отвъчало на предложенія царя и бояръ своимъ «затверженнымъ урокомъ», какъ отозвался Флетчеръ о пародированныхъ имъ мивніяхъ духовенства на соборв. Такъ есть извъстіе, что оно отклонило предложеніе царя Бориса

<sup>\*)</sup> Флетчерг, гл. 8. Ср. мивніе митроп. Даніила по поводу войны съ Литвой въ Царств. кн. 40. А. Ист. I, стр. 270.

<sup>\*\*)</sup> Доказательства этого см. у *Павлова* въ его Ист. очеркѣ секуляриз. церк. имуществъ въ Россіи, I, 147 и сл.

вызвать изъ Германіи и другихъ странъ западной Европы просвъщенныхъ людей и основать въ Россіи школы для изученія инострапныхъ языковъ. Выше было разсказано, какъ натріархъ въ 1681—1682 г. разглядёлъ смыслъ боярскаго проекта о «въчныхъ намъстникахъ» и разрушилъ замыселъ. По смерти царя Өедора патріархъ не разъ говорилъ въ думъ противъ наплыва иностранцевъ въ Москву, особенно военныхъ; но большинство думы не раздѣляло его мнѣній. Шведскій резидентъ при московскомъ дворѣ Кохенъ писалъ въ началѣ 1688 г., что патріархъ, приглашенный для совъщанія о задуманномъ новомъ походъ въ Крымъ, предложилъ прежде всего попытаться овладёть Азовомъ и уволить всёхъ иностранныхъ офицеровъ неправославнаго исповъданія, чтобы въ войскъ и народъ не было церковнаго разномыслія. Дума не согласилась съ патріархомъ, замѣтивъ, что военныя свѣдѣнія получаются русскимъ войскомъ преимущественно отъ иностранцевъ, что и прежніе цари признавали необходимость имъть ихъ на русской службь. Въ конць этого года, какъ разсказываетъ Гордонъ, на засъданіи думы по поводу того же похода патріархъ въ сильныхъ выраженіяхъ говорилъ противъ этого наемпаго генерала, доказывая, что русское оружіе не можетъ им'ть успъха, когда лучией частью русскаго войска будеть командовать еретикъ. Бояре, добавляетъ Гордонъ, мало обращали вниманія на эти слова и только улыбались.

Не смотря на законодательное значеніе думы по дёламъ, касавнимся Церкви, участіе духовенства въ трудахъ думы не проходило безслёдно для ея законодательной дёятельности. Можно отмётить одинъ случай, когда церковная власть внесла поправку въ государственное законодательство. При царё Михаилё служилымъ людямъ за службу давали жалованныя грамоты съ правомъ передавать выслуженныя вотчины своимъ бездётнымъ женамъ. Въ 1627 г. патріархъ заявилъ, что это не по правиламъ, что такія вотчины должны переходить въ родъ, а не къ женамъ. Приказано было составить докладъ объ этомъ и внести въ думу. По этому докладу состоялся указъ отдавать выслуженныя вотчины роду, а бездётнымъ вдовамъ

выдѣлять сверхъ приданаго четвертую долю движимаго имущества, остававшагося послѣ ихъ мужей; жалованныя грамоты были признаны составленными не по правиламъ. Этотъ указъбылъ потомъ внесенъ въ Уложеніе \*).

## Глава XXVI.

Вт соціально-политическомт значеній московской боярской думы отразился основной фактт исторіи Московскаго государства.

Мы пытались изобразить московскую боярскую думу съ двухъ сторонъ. Она, во-первыхъ, была учрежденіемъ, тѣспо связаннымъ съ судьбой изв'єстнаго класса московскаго общества. Во-вторыхъ, она была учрежденіемъ, которое создавало московскій государственный и общественный порядокъ и имъ руководило. По своему соціальному составу это было аристократическое учрежденіе. Такой его характеръ обнаруживался въ томъ, что большинство его членовъ почти до конца XVII в. выходило изъ извъстнаго круга знатныхъ фамилій и назначалось въ думу государемъ по извъстной очереди мъстническаго старшинства. По устройству своему дума была учрежденіемъ, дъйствовавшимъ при государь, подъ его дъйствительнымъ или номинальнымъ предсъдательствомъ. Отсюда вытекали главныя особенности ея діятельности: эта діятельность захватывала все пространство верховной власти; дёйствуя часто безъ личнаго присутствія государя, дума не отдавала ему отчета въ своихъ дъйствіяхъ; ея приговоръ входилъ основнымъ моментомъ въ законодательный процессъ и имълъ силу государева указа, закона. Такое устройство и значеніе думы никогда не держалось на самостоятельномъ политическомъ положеніи думныхъ людей внѣ думы и не долѣе одного поколѣнія держа-

<sup>\*)</sup> Сказ. современ. о Дим. Самозв. I, 12. Русск. Старина 1878 г., № 9, стр. 125. *Gordon*, Tagebuch, II, 233. Ук. книга Пом. приказа, 61 и сл. Уложеніе, XVII, 1 и 2.

лось на правѣ по договору. Единственной постоянной опорой этого устройства и значенія быль обычай, въ силу котораго государь призываль къ управленію людей боярскаго класса въ извѣстномъ іерархическомъ порядкѣ.

Криность этого обычая создана была исторіей самого Московскаго государства. Оно не было произведеніемъ какойдибо политической теоріи, какъ смутно помышляль царь Иванъ Грозный, не было и слёдствіемъ удачнаго хищничества его предковъ, какъ решительно утверждали его политические противники. Оно было дёломъ народности, образовавшейся къ XV вёку въ области Оки и верхней Волги. Народность эта образовалась по отступленіи стариннаго русскаго населенія въ глубь нашей равнины съ южныхъ и югозападныхъ окраинъ передъ торжествовавшими врагами. Раздъленная политически, угрожаемая гибелью съ разныхъ сторонъ и съ одной уже разъ завоеванная, эта народность начала устрояться въ общирный лагерь. Средоточіемъ этого лагеря сталъ центральный городъ тогдашней Великороссіи, а вождемъ князь этого города. Всѣ національныя, церковныя, экономическія и другія условія, сод'єїствовавшія государственному объединенію Великороссін, связались съ судьбой Москвы только потому, что она была такимъ центральнымъ городомъ боевой Великороссін XIV—XV в., только благодаря ея стратегическому отношенію къ тогдашнему театру военныхъ действій. Свойства самихъ московскихъ князей, ихъ такъ-называемая политика и политические таланты были производной и довольно второстепенной причиной ихъ политическихъ усибховъ. Княжи племя московскихъ Даниловичей въ Твери, а племя ихъ соперниковъ тверскихъ Ярославичей въ Москвѣ, великорусскіе цари XVI в. были бы Ярославичи, а не Даниловичи. Московское государство и было этимъ народнымъ лагеремъ, образовавшимся изъ боевой Великороссіи Оки и верхней Волги и боровшимся на три фронта, восточный, южный и западный. Оно родилось на Куликовомъ полъ, а не въ скопидомномъ сундукъ Ивана Калиты. Военное по происхожденію, оно и устроилось повоенному. Въ основаніп его соціальнаго строя лежало д'вленіе общества на служи-

лыхъ и неслужилыхъ людей, т. е. на строевыя и нестроевыя части населенія. Строевое общество составилось изъ прежнихъ удъльныхъ военныхъ дворовъ, въ томъ числъ и московскаго. На верху этого строевого общества стояли бывшіе главные н второстепенные вожди этихъ дворовъ, удёльные князья и ихъ удъльные бояре, въ томъ числъ и московские. Увлекаемые общимъ народнымъ движеніемъ, и эти мѣстные вожди волей нли неволей собрадись съ своими полками подъ знаменами московскаго князя, сначала съ значеніемъ не поддапныхъ, а вольныхъ слугъ его или военныхъ союзниковъ. Изъ мысли о вольной службѣ или вольномъ союзѣ развилось договорное право, опредълявшее взаимныя отношенія московскаго великаго князя и другихъ князей; на ней построены ихъ договорныя грамоты XIV и XV в. Московская армія долго состояла изъ территоріальныхъ корпусовъ, удёльныхъ «дворовъ» или «разрядовъ», тверскаго, рязанскаго, одоевскаго, съ ихъ мѣстными тверскими, одоевскими и другими командирами. Московскій дворъ или разрядъ выдёлялся въ составѣ этой армін до конца XVII в. Руководя народной обороной изъ своей кремлевской ставки, московскій князь сначала дійствоваль вь этомъ лагерів не какъ государь, какимъ сталъ вноследствіи, а какъ главный военачальникъ или, выражаясь языкомъ московской полковой администраціи, первый воевода большого, т. е. московскаго полка. Изъ сочетанія власти такого военачальника съ правительственными понятіями и привычками хозяина-вотчинника удъльныхъ въковъ и вышелъ своеобразный политическій авторитеть московскихъ государей, какъ онъ обнаруживался въ правительственной практикѣ, а не какъ пытались его изобразить древнерусскіе публицисты, царственные и простые: неограниченно распоряжаясь лицами, эти государи въ дълахъ общаго порядка привыкли действовать вместе и по совету съ потомками техъ местныхъ воеводъ, которые некогда были военными товарищами ихъ предковъ. Московская боярская дума XV— XVI в. является по преимуществу военнымъ совътомъ, члены котораго то-и-дъло разсылаются изъ столицы командовать по окраннамъ и совътуются съ государемъ въ промежуткъ похо-

довъ или при сборѣ на походѣ и совѣтуются преимущественно о военныхъ дѣдахъ или тѣсно съ ними связанныхъ дѣдахъ внѣшней политики и служилаго землевладѣнія, что и выразилось въ значеніи приказовъ Разряднаго, Посольскаго и Пом'єстнаго, какъ отдъленій думной канцелярін. Сначала эти военные совътники имъли широкія правительственныя полномочія въ мѣстахъ расположенія своихъ удѣльныхъ дворовъ-остатокъ ихъ прежней удъльной самостоятельности. Они и въ общемъ строй государственнаго управленія, т. е. въ лагерной и походной администраціи разстанавливались по степени важности своихъ мъстныхъ полковъ, т. е. дворовъ, если были удъльные киязья, или по своему іерархическому положенію въ этихъ полкахъ, если были простые удъльные бояре. Посредствомъ сочетанія удёльнаго происхожденія съ правительственными, прежде всего военно-походными назначеніями на московской службъ, посредствомъ соглашенія удъльнаго родословца съ московскимъ разрядом и сложилось московское мъстничество, военно-аристократическій распорядокъ московскаго боярства. Но потомъ съ военно-административной перестройкой государства и съ землевладъльческой перетасовкой титулованныхъ и простыхъ бояръ ихъ мъстное подковое значение постепенно нечезло, прежнія политическія и экономическія связи порвались, удъльные столы и усадьбы развалились.

Но утративъ территоріальное значеніе, московское боярство сохранило значеніе генеалогическое. Оторвавшись отъ ярославской или оболенской почвы, прежній авторитетъ боярской или княжеской фамиліи, ея удѣльный вѣсъ, такъ сказать, черезъ родословную книгу связался съ московской разрядной книгой и перешелъ въ московскій политическій обычай, застывъ въ мѣстническомъ отечестви. Правительственный порядокъ, завязавшійся при началѣ народной борьбы, въ минуту соединенія для нея удѣльныхъ полковъ съ московскимъ, развивался въ томъ же направленіи все время, пока длилась борьба, хотя уже не было ни удѣльныхъ полковъ, ни самыхъ удѣловъ. Когда московскій удѣльный князь сталъ государемъ Русской земли, формы высшаго управленія, какъ и формы отношеній этого

государя къ своимъ советникамъ, оставались те же, какія установились еще въ то время, когда этотъ государь былъ первымъ воеводой большого народнаго великорусскаго полка, а эти совътники, князья и бояре, первыми и «другими» воеводами удбльныхъ великорусскихъ полковъ. Характеръ управленія, сущность отношеній, разум'єтся, изм'єнялись; но кр'єпость формъ была такова, что пока стройной містинческой цінью стоядь вокругь престола правительственный классь, составившійся изъ большихъ и малыхъ удёльныхъ воеводъ, эти измѣненія не отражались замѣтно въ ходѣ управленія. Дѣятельность государя съ боярами оставалась дъятельностію народнаго военачальника съ военными товарищами, младинми соратниками, государевыми «върными пріятелями», какъ называли ихъ московскіе публицисты XVI в., какъ въ XVII в. называль самь царь Алексви членовь «стародавныхь честныхь родовъ» въ своихъ письмахъ къ нимъ. Здѣсь источникъ п отмѣченныхъ выше особенностей устройства и дѣятельности думы, какъ и правительственнаго типа знатнаго думнаго совътника: между тъмъ какъ въ высшемъ управлении складывался кружокъ неродовитыхъ дъльцовъ, спеціально или преимущественно дъйствовавшихъ на невоенныхъ должностяхъ, родовитый бояринъ до конца XVII в. оставался собственно воеводой, который сидыль въ думы въ промежуткахъ между посылками на воеводство городовое или полковое. Формы высшаго управленія стали изм'єняться, когда началось разрушеніе правительственнаго класса, когда, пользуясь библейской фразеологіей кн. Курбскаго и царя Ивана, на мѣсто «сильныхъ во Израилъ» стали являться созданныя изъ камней чада Авраама. Это было въ XVII в. Прежде всего эта перемѣна сказалась въ томъ, какъ выражено правительственное значение думы въ Уложенін 1649 г. сравнительно съ Судебникомъ 1550 г. Посл'єдній признаеть закономъ то, что постановлено «съ государева докладу и со всъхъ бояръ приговору»: боярскій приговоръ, какъ необходимый моменть законодательства, является съ характеромъ права, верховнаго полномочія. Уложеніе, опредѣливъ думу, какъ высшую судебную инстанцію, прибавляеть просто:

«а бояромъ и окольничимъ и думнымъ людемъ сидъти въ надать и по государеву указу государевы всякія дыла дылати всьмъ вмьсть». Повидимому расширяя выдомство думы всякими делами, кодексъ понижаеть ея авторитеть, придавая ей характеръ простого исполнительнаго учрежденія. Но и въ эпоху Уложенія старыя правительственныя формы еще обнаруживають большую живучесть. Посл'ь того какъ утратиль силу политическій договоръ, м'єстничество осталось единственной опорой политическаго положенія боярства. Знатные люди чувствовали его политическую цёну, когда говорили въ концё XVI вѣка: «то ихъ смерть, что имъ безъ мѣсть быть». Такъ какъ мъстничество основано было на связи политическаго положенія родовитаго человіка съ значеніемъ его предковъ, слідовательно на преданіи, а это преданіе часто не им'вло никакой опоры ни въ экономическомъ положении, ни въ личномъ значеніи родовитыхъ потомковъ, то московское боярство царя Алексъя можно назвать въ полномъ смыслъ слова аристократіей воспоминаній. Но эта аристократія понесла столько потерь въ своемъ генеалогическомъ составъ, такъ разбилась, растворяясь въ массѣ дворянства, что стало трудно поддерживать містническій порядокь, высчитывать отечество каждаго, и въ концѣ вѣка сами паличные остатки боярства принуждены были согласиться на отміну того, за что, какъ выразился одинъ бояринъ царя Алекевя, «прежде наша братія помирали». Такъ не боярство умерло потому, что осталось «безъ мѣсть», чего оно боялось въ XVI в., а «мѣста» исчезли потому, что умерло боярство и некому стало сидъть на нихъ. Последніе бояре сами чувствовали необходимость перемістить свое политическое положение на новыя основания: мысль объ этомъ и блеснула въ ихъ одновременномъ съ отмѣной мъстничества проектъ о «великородныхъ въчныхъ намъстникахъ». Не смотря на это, боярская дума и въ XVII в. дъйствовала попрежнему, въ прежнемъ порядкъ и по формъ съ прежнимъ политическимъ авторитетомъ, такъ что становится замѣтно противорѣчіе между ея устройствомъ и ея соціальнымъ составомъ. Если бы сторонній наблюдатель, не

зная, что случилось съ боярствомъ, внимательно посмотрѣлъ на боярскую думу во второй половинѣ XVII в., она показалась бы ему торжественной палатой, устроенной и убранцой для великородныхъ и властныхъ посѣтителей, товарищей хозянна; но такіе посѣтители почему-то перестали являться въ палату, а пришли туда невзыскательные рабочіе люди, простые исполнители хозяйской воли, которымъ нужна была не такая палата, а простая рабочая канцелярія, «изба», какъ назывались приказы въ XVI в. Нѣчто подобное этому впечатлѣнію и можно прочитать между строками у нѣкоторыхъ пностранцевъ XVII в. въ пзвѣстіяхъ о думѣ. Боярская дума, какъ правительственное учрежденіе, пережила боярство, какъ правительственный классъ.

Такъ московская боярская дума по своему устройству и характеру дѣятельности была созданіемъ того же факта, который послужилъ исходной точкой исторіи самого Московскаго государства. Это государство началось военнымъ союзомъ мѣстныхъ государей Великороссіи подъ руководствомъ самаго центральнаго изъ нихъ, союзомъ, вызваннымъ образованіемъ великорусской народности и ея борьбой за свое бытіе и самостоятельность. Дума стала во главѣ этого союза съ значеніемъ военно-законодательнаго совѣта мѣстныхъ союзныхъ государей съ ихъ вольными слугами-боярами, собравшихся въ Москвѣ подъ предсѣдательствомъ своего вождя.

# приложенія.

# I. Kz cmp. 15 u 41.

Слову бояринг или боляринг въ виду этихъ двухъ формъ даютъ двоякое производство: Карамзинъ отъ сущ. бой, Венелинъ отъ прил. боль, болій (первоначальный суффиксь бо-ярь или бо-ярь, какъ писарь, лькарь, потомъ отъ боярь-бояринг, какъ отъ властель-властелинг, отъ господъ-господина). Затрудняясь отдать преимущество тому или другому изъ этихъ производствъ, Срезневскій признаетъ возможнымъ допустить, что оба корня, бой и боль, одинаково участвовали въ образованіи слова. Въ древнихъ южнославянскихъ памятникахъ чаще, если не исключительно, встрачается форма съ буквой л. больры, больре, боляре, боларе, въ памятникахъ русскихъ безразлично объ формы, и болре, и боляре; по Миклошичу первая форма въ нихъ встръчается всего чаще, а г. Ягичъ даже признаетъ первую форму собственно русской, а вторую южнославянской. Өеофанъ называетъ болгарскихъ вельможъ еще βοιλάδες, а Константинъ Багрянородный — βολιάδες. Этимологическое отношеніе объихъ этихъ формъ слова къ болярамъ, кажется, остается пеобъясненнымъ, какъ не объяснена и этимологическая связь съ темъ и другимъ терминомъ слова быль, являющагося въ южнославянскихъ памятникахъ сипонимомъ болярина. Это слово было знакомо и русскимъ книжнымъ людямъ XII въка: Слово о полку Игоревъ упоминаеть о «черниговскихъ быляхъ». Лексическое значение слова бояринъ въ древнихъ славянскихъ намятникахъ, переведенныхъ съ греческаго, выступаеть явственные этимологического; болярина-архом, архом проστάτης, συγκλητικός, бояре-μεγιστανες, δυνάσται, бояре въ смыслъ собранія, совѣта—σύγλητος, οί τοῦ βασιλέως, царскіе совѣтники, болярьство—архаі и т. и. Уже Олеговъ договоръ съ Греками говорить о «великихъ боярахъ» кіевскаго князя; но трудно сказать, византійскіе ли редакторы взяли это слово изъ русскаго языка, или Русскіе узнали его путемъ сношеній съ южными Славянами. Г. Ягичъ ставитъ вопросъ о восточномъ пронсхожденіи болгарскихъ боляда и признаеть возможнымъ появленіе слова боляре въ русскомъ языкъ до принятія христіанства и не изъ

Болгарін. Чт. въ Общ. Ист. и Др. Р. г. III, № 1. И. Срезневскаго, Мысли сбъ ист. русск. яз. 131—134. Miklosich, Lexicon подъ словомъ боляринг. Г. Ягича, Archiv für slavische Philologie, В. XIII, zweites Heft, 298. Г. Истрина, Откровеніе Меводія Патарскаго, тексты, стр. 91 и 93 сл. съ стр. 22 и 27.—Болрская дума—терминъ ученый, не документальный: его не встрѣчаемъ въ древнерусскихъ памятникахъ, хотя употреблялось близкое къ нему выраженіе «дума бояръ» (см. выше стр. 407). У Котошихина (стр. 104) выраженіе «боярскій совѣтъ» значить не учрежденіе, которое онъ называетъ «думой», а самое совѣщаніе съ боярами.

# II. Kz cmp. 16.

Для прекращенія усилившагося разбойничества епископы посовѣтовали Владиміру «казнить» разбойниковь, отмѣнивъ виры за разбой. Значить, при Владимірѣ до этого постановленія дѣйствовало другое уголовное право, не похожее на Русскую Правду, по которой разбойникъ наказывался «потокомъ и разграбленіемъ» съ женою п съ дѣтьми. Это во-первыхъ. Во-вторыхъ, словомъ «казнить» на языкѣ древнерусскаго права XI и XII в. не означалась исключительно смертная казнь: изъ одного мъста льтописи (Ипат. 226) видно даже, что подъ «казнью» не разумѣлась именно смертная казнь. Извѣстная статья Русской Правды о холопяхъ-татяхъ показываетъ, что и денежный штрэфъ въ пользу князя назывался казнью. Но казнь была правительственнымъ наказаніемъ, возмездіемъ отъ правительства и въ пользу правительства, а не въ пользу частныхъ лицъ, если ьто была денежная пеня. Впра по Русской Правдѣ была денежной пеней въ пользу князя или казны, т. е. была казнью. Если Владиміръ замъниль виру за разбой казнью, то надобно заключить отсюда, что при немъ вира не была штрафомъ въ пользу князя. На другомъ засъданін думы епископы по случаю борьбы съ Печенѣгами сказали князю: «оже вира, то на оружьи и на конихъ буди». Князь согласился. Л'втопись не указываеть прямой связи этого постановленія съ предшествующимъ. Вира взималась не за одинъ разбой. До отмѣны права мести ею наказывалось убійство человіка, за котораго некому было мстить, какъ и убійство, виновникъ котораго оставался неизвъстенъ. Надобно думать, что въ последнемъ случат уже до Ярослава штрафъ платило общество, въ которомъ совершилось преступленіе и которое не могло или не хотело обнаружить преступника. Но этимъ самъ собою предполагался и обратный случай, о которомъ не говоритъ Русская Правда: за убійство человѣка, у котораго не было кровныхъ метителей, требовало вознагражденія общество, къ которому онъ принадлежалъ или въ которомъ совершилось убійство, если убійца былъ невъстенъ. Такой случай разсказанъ въ скандинавской сагѣ объ Олафѣ, въ которой несомнѣнно уцѣлѣли иногда въ искаженномъ видѣ дѣйствительныя черты Владимірова времени. Олафъ въ Гольмгардѣ (Новгородѣ) убилъ Клеркона. Весь народъ сбѣжался, требуя смерти убійцы. Княгиня приняла Олафа подъ свое покровительство и готова была защищать его отъ народа своими слугами. Князь примирилъ обѣ стороны, присудилъ за убійство виру, а княгиня заплатила ее (Русск. Ист. Сб. Общ. Ист. и Др. Р. IV, 41—43). Изъ этого же разсказа саги видио, что при Владимірѣ вира за убійство шла не въ пользу князя: князь присудилъ пеню съ Олафа новгородскому обществу; странно было бы предположить, что по приговору мужа княгиня ему же заплатила деньги за Олафа.

Итакъ оба постановленія говорять о различныхъ предметахъ, и второе не отмъна перваго, а новый законъ. Но между обоими законами была тёсная внутренняя связь, почему лётописное преданіе и разсказываеть объ нихъ рядомъ: первый замёняль виру за разбой какимъ-то правительственнымъ наказаніемъ; второй обращалъ виру за простое убійство («въ свадъ» по Русской Правдъ) на вооруженіе ратныхъ людей, т. е. и всъ остальныя виры превращаль въ «казнь», въ наказаніе правительственное, въ казенное взысканіе, какимъ онъ являются въ Русской Правдъ. По уцълъвшимъ въ позднъйшемъ сводъ словамъ лѣтописца XIII в. виры спеціально шли на содержаніе боевой дружины князя (П. С. Лът. V, 87: «Ти (древніе) князи не сбираху многа именія, ни творимых виръ, ни продажь вскладаху на люди; но оже будяще правая вира, и ту возма, даяще дружинт на оружіе»). Оба закона измѣняли дѣйствовавшее право въ одномъ направленіи, превращали въ правительственное взыскание пеню за преступление, шедшую прежде въ пользу частныхъ лицъ или обществъ; только второй законь, измѣняя уголовное право, вмѣстѣ съ тѣмъ вносилъ важную новость въ систему налоговъ. Этотъ второй законъ вводилъ то, что потомъ видимъ въ Русской Правдѣ; ею же можно объяснить и первый законъ, т. е. можно думать, что вира за разбой была замъпена потокомъ и разграбленіемъ разбойника, правительственной продажей его въ рабство на сторону съ конфискаціей его имущества. Если такъ, то оба внушенныя думой постаповленія Владиміра ставять насъ при началѣ законодательнаго процесса, создавшаго Русскую Правду. Иниціатива переработки древняго русскаго права идетъ здісь отъ духовенства: мы по некоторымь признакамь считаемь и Русскую Правду кодексомъ, выработаннымъ въ средъ духовенства для удовлетворенія потребностей порученной ему широкой юрисдикціи по недуховнымъ дъламъ, которой подчинены были такъ-называвшіеся «церковные люди».

Догадка, что второй законъ былъ отменой перваго, повидимому внушалась изследователямъ заключительными словами летописнаго

разсказа. Сказавъ, что князь согласился со вторымъ предложениемъ епископовъ, лѣтопись прибавляетъ: «и живяще Володимеръ по устроенью отьню и дёдню». Значить, первый законь, замёнившій виры за разбой казнью, быль противь этого «отьня и дѣдня устроенья». Но эти слова д'втописи могутъ им'вть и совершенно обратный смысдъ. Владиміръ на вопросъ епископовъ, почему онъ не казнить разбойниковъ, сосладся не на устроенье отца и деда, а на свое христіанское чувство нравственной отвътственности, сказавъ: «боюсь гръха». Съ другой стороны, арабъ Ибнъ-Даста, писавшій именно при дід Владиміра, говорить о русскихъ Славянахъ, что царь ихъ, поймавъ разбойника, приказываеть задушить его или отсылаеть его подъ надзоръ какого-либо правителя на отдаленныхъ окраинахъ своихъ владеній (Г. Гаркави, Сказ. мусульм. писат. о Славянахъ и Русскихъ, стр. 267). Послъднія неясныя слова намекають на какое-то наказаніе, состоявшее въ ссылкъ преступника на границу страны, т. е. похожее на потокъ и разграбление Русской Правды. Можетъ быть, Владиміръ подъ вліяніемъ христіанскаго чувства смягчилъ наказаніе за разбой, уравнявъ это преступленіе съ простымъ убійствомъ. Изв'єстный разсказъ о разбойник Могуть, котораго простилъ Владиміръ, повидимому поддерживаетъ это предположеніе (Никон. І, 112). Въ такомъ случат смыслъ лътописнаго разсказа становится ясенъ. Уже при дъдъ Владиміра правительство взяло въ свои руки пресл'ядованіе разбоя, отличая его отъ убійства въ ссор'я, за которое предоставляло попрежнему мстить или брать виру частнымъ лицамъ и обществамъ. Кажется, уже до Русской Правды за простое убійство чаще брали виру, чѣмъ мстили смертью. Владиміръ и расправу за разбой предоставилъ частнымъ лицамъ и обществамъ. Тогда епископы, приноровляя свои понятія о наказаніяхъ къ містнымъ юридическимъ обычаямъ, присовътовали Владиміру казнь разбойниковъ, похожую на ту, какая уже употреблялась при его отцъ и дъдъ, какъ впоследствін духовенство провело въ судебную практику наказаніе за цълый рядъ не вмънявшихся прежде преступленій религіознонравственнаго характера, приноровляясь къ господствовавшему въ странъ обычаю денежныхъ штрафовъ. Но частныя лица и общества и послѣ того взимали виру не только за простое убійство, но и за разбой въ случав, если разбойника не могли поймать или не хотвли выдать: въ этомъ случат взыскание падало на общество, въ которомъ совершено преступление или въ которомъ скрылся преступникъ. Воспользовавшись борьбой съ Печенътами, епископы и старцы присовътовали князю вст виры обратить въ казенный доходъ на военныя нужды. Такимъ образомъ при Владиміръ и штрафъ за простое убійство превращенъ былъ въ правительственную кару, какой прежде подлежалъ разбой, т. е. довершено было то, что начали отецъ и дъдъ этого князя. Это и разумѣемъ мы подъ «отьнимъ и дѣднимъ устроеніемъ» лѣтописи.

# III. Kz cmp. 84.

Духовныя грамоты московскихъ ккязей могутъ служить надежными указателями успѣховъ этого движенія. Со второй половины XIV в., особенно съ куликовщины, стали прочищаться степь и Поволжье на югъ отъ линіи Оки между Рязанью и Нижнимъ; становятся замътны русскія поселенія въ Мещерской земль и мордовскихъ льсахъ по правому берегу Волги. Во второй половинѣ XIV в. видимъ усилія со стороны населенія Нижегородскаго княжества продвинуться къ Сурѣ и за эту рѣку. Въ уцѣлѣвшемъ отрывкѣ нижегородской лътописи къ 1371 г. отнесено одно любопытное извъстіе объ этомъ. Нижегородскій купець Тарась Петровъ Новосильцевъ, который за услуги, оказанныя князю, пожалоганъ былъ имъ въ званіе боярина, счелъ возможнымъ выдвинуть поселенія за ржку Кудьму и основаль 6 селъ съ деревнями по р. Сундовику, на землъ, купленной у нижегородскаго князя, населивъ ихъ выкупленными изъ Орды пленниками. Въ 1372 году былъ основанъ городецкимъ княземъ: Борисомъ городъ Курмышъ на самой Сурѣ. Подъ защитой этого города является цѣлый округь русскихъ поселковъ, выдвигавшихся еще дале на востокъ, Засурье, какъ называетъ его лѣтопись. Правда, эти поселенія возникали на зыбкой, опасной почвъ: татарскія и мордовскія нападенія вскор' повидимому стерли ихъ. Погибли и Тарасовы села по Сундовику, когда, по выраженію м'єстной літописи, запустіль отъ Татаръ тотъ убздъ. Но усилія колонизацін не пропадали безследно: после погрома новыя русскія поселенія возникали на мість разрушенныхъ. Въ духовной великаго князя Василія Димитріевича (около 1406 года) является Курмышъ «съ селами, съ путьми и съ пошлинами, со всёмъ, что къ нему потягло». То же происходило и на южной окраинъ: въ началь XV въка въ далекомъ Задоньъ существовали уже рязанскія волости, которыя въ 1415 г. вмёстё съ Елецкой землей пострадали отъ Татаръ. Одновременно съ движеніемъ колонизаціи по правому берегу средней Ролги появляются русскіе поселки и на другой ея сторонъ. Другая, позднъйшая духовная того же великаго князя Василія упоминаетт о Керженцѣ, одной изъ нижегородскихъ волостей; еще раньше въ 1372 г. возвращавшіеся съ Волги на Вятку разбойникиушкуйники пограбили по Ветлугъ множество селъ и волостей, также повидимому русскихъ (Др. Р. Вивл. XVIII, 72. Никон. IV, 34, 38, 53; V, 55). Съ того же времени появляются признаки движенія изъ центральнаго междурфчья, преимущественно изъ ростовскаго края, на съверъ, на переръзъ восточной колонизаціи изъ Новгорода. Писатель XV въка Паисій Ярославовъ, разсказывая въ своей льтописи о возникновеніи и первоначальной судьбѣ (въ XIII и XIV в.) Каменнаго монастыря на Кубенскомъ озеръ, замъчаетъ, что тогда еще не вся

заволжская земля была крещена, много было некрещеныхъ людей. Надобно думать, что съ половины XIV в. два обстоятельства помогли крещеной Руси проложить путь въ этомъ направленіи: во-первыхъ, князья московскіе, ставъ великими, укрѣпили свой авторитеть въ Новгородъ, и по ихъ договорнымъ грамотамъ съ послъднимъ видно, что предоставляя льготы новгородскимъ купцамъ въ Низовой землъ, они не забывали выгодъ низовыхъ промышленниковъ, заводившихъ дёла на новгородскомъ Сѣверѣ; во-вторыхъ, усилившіяся опасности на западъ и югъ, со стороны Швеціи, Ливонскаго ордена и Литвы, вмфстф съ внутренними смутами партій отвлекали силы вольнаго города въ другую сторону и ослабили его движение на востокъ. Съ конца XIV въка колонизація съ Низа дълаетъ замътные успъхи, проникаетъ далеко на съверъ, переваливъ за водораздълъ Волги и съверной Двины и ставя новые поселки въ новгородскомъ Заволочь ... Въ завъщаніяхъ Димитрія Донскаго и его старшаго сына упоминаются села московскихъ служилыхъ людей въ Вологодской и даже Устюжской области. Летописный разсказь о попыткахь в. кн. Василія Димитрієвича отнять у Новгорода Двинскую землю и о жестокой борьбъ въ Заволочье, которой оне сопровождались, даетъ видеть, какъ въ порубежныхъ княжествахъ Бѣлозерскомъ и Галицкомъ при помощи / новгородскихъ бъглецовъ, также устюжанъ и вятчанъ, составлялись иногда подъ предводительствомъ бояръ этихъ княжествъ вольныя дружины, которыя, нападая на Заволочье, указывали дорогу въ эту сторону земледъльческой колонизаціи. Далъе, съ половины XIV въка возникаетъ и постепенно усиливается въ XV в. знаменательное движеніе иноческихъ колоній изъ Низовой земли. Любопытно, что и это движеніе идеть къ сѣверу по направленію къ новгородскому Заволочью. Среди глухихъ дебрей общирнаго пространства, по которому шла граница вологодскаго и костромскаго края, въ области водораздъла съверной Двины и Волги, по ръчкамъ Глушицъ, Пелшмъ, Нурмъ и другимъ возникали новые монастыри, основатели которыхъ большею частію выходили изъ обители преп. Сергія Радонежскаго или ея старшихъ колоній. Пустынные монастыри того времени были лучшими показателями направленія, въ какомъ шло крестьянское населеніе: по уцёлёвшимъ актамъ Павлова Обнорскаго и нёкоторыхъ другихъ монастырей того края видно, что возникшая въ пустынъ обитель спъшнла окружить себя деревнями и починками, число которыхъ росло съ каждымъ десятилътіемъ. Именно около того времени, къ которому относятся монастырскія поселенія на этихъ річкахъ, посліднія появляются одна за другой и въ духовныхъ Димитрія Донскаго, его старшаго сына и внука, какъ волости, принадлежащія князю московскому. Такими путями населеніе низовой Руси проникало въ глубь новгородскаго Съвера. Этимъ объясияется одно неожиданное

явленіе. Великій князь Ивань III, перечисляя въ своей духовной грамотѣ волости въ Заволоцкой землѣ по Вагѣ и Двинѣ, называетъ и «Ростовщину». Одинъ списокъ двинскихъ земель 1471 года указываетъ въ томъ же краю по Вагѣ и по Двинѣ до рѣки Сіи «прославскій рубежъ» и рядъ вотчинъ ростовскихъ князей, владѣвшихъ ими еще до паденія Новгорода; одна изъ этихъ вотчинъ была въ рукахъ двинскихъ бояръ Своеземцевыхъ. Колонизація, шедшая на сѣверъ изъ Ростовской и Ярославской земли, была причиной того, что владѣнія ростовскихъ и ярославскихъ князей такъ глубоко врѣзались клиномъ въ новгородское Заволочье. Это движеніе пошло сюда очень рано: извѣстная рядная грамота предка упомянутыхъ Своеземцевыхъ, которую можно отнести по нѣкоторымъ признакамъ къ началу XIV вѣка, обозначая границы земли этого двинскаго посадипка въ шенкурскомъ краю, упоминаетъ уже о «ростовскихъ межахъ» (А. А. Э. I, № 94, II. Акты Юр. № 257, I.).

# IV. Kz cmp. 96.

Погодинъ установилъ мивніе, которое досель, кажется, остается господствующимъ въ нашей литературъ, что въ разныхъ областяхъ древней кіевской Руси одновременно ходили гривны кунъ разнаго въса, именно кіевская гривна содержада въ себъ серебра треть нашего фунта, новгородская полфунта, а смоленская только четверть. Это мижніе основано частію на письменныхъ памятникахъ, которые говорять о гривнахь кунь съ обозначеніемь ихъ въса, частію на въсъ нъсколькихъ экземпляровъ старинной гривны кунъ, найденныхъ въ разныхъ мъстахъ Руси. Но это мнъніе едва ли не слъдуетъ признать простымъ недоразумѣніемъ. Гривны разнаго вѣса принадлежали не разнымъ областямъ Руси, а разнымъ эпохамъ ея экономической исторіи. Смоленская гривна потому оказалась вѣсомъ въ четверть фунта, что извъстіе о ней нашли въ памятникъ начала XIII в., именно въ смоленскомъ договоръ 1229 г. съ Ригой и Готскимъ берегомъ. Но въ началѣ XIII в. и въ другихъ областяхъ Руси ходила гривна точно такого же въса; такая именно гривна по договору новгородскаго князя Ярослава съ Нъмцами ходила уже въ самомъ концъ XII в. (около 1199 г.) въ томъ самомъ Новгородъ, которому принисываютъ неизмѣиную полуфунтовую гривну. Разборъ различныхъ указаній, которыхъ здёсь не излагаемъ, привелъ насъ къ такимъ заключеніямъ. Мъстныхъ постоянныхъ гривенъ кунъ разнаго въса не существовало: всюду ходила одинаковая общерусская гривна. Но въ XII и XIII в. эта гривна всюду постепенно становилась легковъснъе. Причиной того было постепенное уменьшение прилива серебра на Русь вследствіе упадка вивщией торговли. Найденныя гривны въ полфунта или около того относятся къ концу XI или началу XII в., можетъ быть,

и къ болѣе раннему времени. Но около половины XII в. ходили уже гривны немного менѣе 40 золотниковъ вѣсомъ, а съ конца этого вѣка вѣсъ ихъ упалъ до четверти фунта и продолжалъ падать еще ниже въ XIII в. Русская Правда въ первоначальномъ своемъ видѣ, по нѣкоторымъ, впрочемъ педостаточно яснымъ признакамъ, считала на полуфунтовую гривну, но окончательную редакцію получила уже при гривнѣ въ 24 золотника или около того.

#### V. Kz cmp. 101-108.

Путь, какъ отдъльное въдомство обширнаго дворцоваго управленія, очевидно, то же, что Владиміръ Мономахъ въ своемъ Поученіи называетъ «нарядомъ» ловчимъ, конюшимъ, сокольничимъ (Лаврент. 242). Управители дворцовыхъ путей и другіе дворцовые сановники за свою службу въ видъ награды получали во владъніе дворцовыя села, волости и даже, можетъ быть, города на правахъ намъстниковъ и волостелей. Эти административныя пожалованія или кормленія также посили названіе *путей*. Такъ были дворецкіе «съ путемъ», крайчіе, постельничие «съ путемъ» и проч. Пожалование путеми было честью, повышеніемъ по службі: крайчій съ путемъ считался честію выше крайчаго безъ пути, выше и другого должностнаго лица, равнаго по должности простому крайчему. Въ этихъ путныхъ пожалованіяхъ замътны признаки нъкоторой правильности. Въ XVII в. дворецкіе преемственно получали въ путь извъстные доходы съ однихъ и тъхъ же ярославскихъ дворцовыхъ слободъ (см. примъчаніе на стр. 112). Крайчимъ съ путемъ обыкновенно давалась во владфије дворцовая волость Гороховецъ (Др. Р. Вивл. ХХ, 182). Въ древнерусскихъ памятникахъ слово путь является съ разнообразными значеніями и виж дворцовой администраціи. Путемъ называлось все, что давало  $\partial oxo\partial z$ , чёмъ  $\partial o$  $xo\partial u u$  до изв'єстной прибыли, пользы; отсюда nymuuй въ мысл'є полезнаго, годнаго, дельнаго; отсюда и выражение: «въ немъ пути не будетъ». Положение человъка въ обществъ, занятие, которымъ онъ жиль, было его путемь. Въ поздней редакціи Русской Правды (по изд. Калачова IV, ст. 4) читаемъ, что за ударъ жердью или за толчокъ потерпъвшему боярину, простолюдину или некрещеному варягу платится безчестіе «по ихъ пути». Путь - промысель, всякое прибыльное дёло или доходная статья; отсюда выраженіе поземельныхъ актовъ: «пути и ухожаи». О разбойникахъ, которые ходили промышлять грабежемъ по Волгъ, о «волжанахъ» говорили въ XIV въкъ: «кто во путь ходиль на Волгу» (П. С. Р. Лет. IV, 94 и 97). Въ XII в. походъ князя на Литву или въ степь на поганыхъ также назывался путемъ (Ипат. 454 сл.). Пайщикъ въ компаніи соловаровъ называлъ своимъ путемъ принадлежавшую ему долю въ промыслѣ (Сб. грам. Тр. Серг. мон. № 530, л. 1197). Въ дальнъйшемъ развитіи своего зна-

ченія путь-право на извъстный доходь, угодье, землю. Въ такомъ смыслів употребляють княжескія грамоты XIV в. выраженіе «старівнішій путь», означавшее право на изв'єстные земли и доходы, которое принадлежало старшему великому князю въ силу его старшинства (Собр. гос. гр. и дог. І, №№ 23 и 34). Въ такомъ же смыслѣ можно понимать выражение «данничъ путь» въ грамотъ в. кн. Андрея Александровича на Двину: сынъ ватамана, идучи съ моря «съ потками данными», съ птицами, поступившими въ дань, «по данничу пути», т. е. по праву или въ качествъ «данника», сборщика дани, получалъ кормъ и подводы съ погостовъ, если только не понимать этого выраженія буквально въ смыслѣ попутныхъ даннику погостовъ (А. Арх. Эксп. І, № 1). Волость, отдавая крестьянину участокъ земли въ пользованіе, писала въ грамоть: «да въ томъ ему и путь дали»; писать грамоту, коей утверждалось это право пользованія, значило «путь писать» (А. Юр. № 175). Въ литовско-русскихъ актахъ путъ является съ болѣе твенымь значеніемь административнаго округа, волости или повета; *путники* — начальники такихъ округовъ изъ мѣстныхъ обывателей либо даже всѣ ихъ обыватели (Г. Любавскаго, Областн. дѣленіе и мѣстн. управл. Лит.-Русск. гос. 270, 434 и 255).

#### Kz cmp. 120.

Мы коснемся лишь нѣкоторыхъ изъ тѣхъ недоумѣній, какія возбуждаются обоими списками и разъясненія которыхъ надобно ждать отъ болѣе подробнаго изученія этихъ документовъ.

Легко зам'тить, что первый «списокъ» не есть точная копія съ подлиннаго акта, а его передълка или парафраза. Начавъ говорить отъ имени давшаго грамоту кн. Димитрія, списокъ потомъ выражается о немъ въ третьемъ лицъ, переходя въ простое повъствованіе о томъ, за что Новосильцевъ изъ купцовъ быль пожалованъ въ бояре и какъ составлена была эта «мъстная» грамота. По лътописямъ не извъстно большинство лицъ, упоминаемыхъ въ спискъ. Изъ совътниковъ нижегородскаго князя, которыхъ разсаживаетъ грамота, на первомъ мѣстѣ встрѣчаемъ тысяцкаго Димитрія Алибуртовича, князя волынскаго. Этотъ тысяцкій своимъ титуломъ, очевидно, и заинтересоваль Арт. Петр. Волынскаго, благодаря чему документь и попаль въ следственное дело о знаменитомъ кабинетъ-министре имп. Анны. Этотъ Алибуртовичъ-безвъстный, не упоминаемый даже въ старинныхъ нашихъ родословныхъ сынъ седьмаго Гедиминовича Любарта, котораго князь Волыни за неимѣніемъ собственныхъ сыновей взяль «къ дочцъ своей на свое мъсто на княженіе» (Родосл. въ X кн. Времен. Общ. Исторіи и Др. Р. стр. 84). Въ грамотѣ имп. Іоанна Кантакузина онъ названъ Димитріемъ Любартомъ, княземъ владимірскимъ (Истор. Вибл. VI, приложенія, № 6). Старшій сынъ этого Любарта кия-

жиль посль отца на Волыни, а младшій тревожными судьбами того времени занесенъ былъ на берега Волги и служилъ нижегородскимъ тысяцкимъ. Изъ другихъ совътниковъ нижегородскаго князя только о Т. Новосильцевъ говоритъ мъстная лътопись подъ 1371 г. (Др. Росс. Вивл. XVIII, 72. Нижегор. летописецъ, изд. А. Гацискимъ, стр. 15). Объ остальныхъ 7 боярахъ нётъ ясныхъ указаній ни въ лётописяхъ, ни въ родословныхъ. Любопытная черта нижегородскаго боярскаго совъта, описываемаго въ грамотъ, — численное преобладание князей. Лътопись, разсказавъ, какъ московскій великій князь Дпмитрій въ самомъ началь своего княженія взяль волю надъ княземъ ростовскимъ, а галицкаго и стародубскаго согналь съ ихъ княженій, прибавляеть, что тогда «вси князи» отътхали въ Нижній, «скорбяще о княженіяхъ своихъ» (Ник. IV, 5). Сличая княжескія имена въ грамоть съ родословной стародубскихъ князей, можно догадываться, что и которые изъ нихъ сидъли въ совътъ нижегородскаго великаго князя. Въ такомъ случат любопытное по составу общество представляль этоть совть, въ которомъ заседали князья-изгнанники изъ соседнихъ уделовъ, бедный Гедиминовичь, пришедшій съ береговь Стыря или Западнаго Буга, и два бывшіе нижегородскіе купца.

Другой списокъ еще загадочнъе. Онъ имъетъ видъ не парафразы или извлеченія, а копіи съ подлинной грамоты болѣе ранней, чъмъ та, которая служила подлинникомъ для перваго списка. Въ концъ копіи помъчено, что подлинная грамота находится въ нижегородскомъ Печерскомъ монастыръ. Грамота писана въ 6876 (1368) году. Начинаясь какъ будто указомъ отъ лица великаго князя Димитрія, она потомъ получаетъ видъ протокола великокняжескаго постановленія, состоявшагося «по челобитью» бояръ и князей, «по печалованію» архимандрита нижегородскаго Печерскаго монастыря и по благословенію мѣстнаго епископа. Въ спискѣ замѣчено, что князь великій велѣлъ боярамъ и дьякамъ руки приложить къ грамотъ и что назади ея 7 рукъ приложено; но въ спискъ значится только 5 рукъ: печерскаго архимандрита, «казеннаго боярина» и трехъ дьяковъ, изъ которыхъ двое названы «указными». Въ числѣ нижегородскихъ бояръ по этому списку еще нътъ ни кн. Д. Волынскаго, ни Д. И. Лобанова. Но въ этой грамоть, которой, какъ и первой, в. князь «пожаловаль своихъ бояръ и князей», не 8, какъ въ первой, а 60 именъ. Невъроятно, чтобы все это были думные люди нижегородскаго великаго князя XIV въка: такой многолюдной боярской думы не было даже въ боярской Москвъ XV и XVI в. Впрочемъ въ самомъ актѣ есть указаніе на то, что въ немъ перечисляются не одни бояре. Отчества первыхъ 15 лицъ проппеаны съ вичемъ; остальные, въ томъ числѣ три дьяка, поименованы просто, какъ рядовые служилые люди (Иванъ Григорьевъ сынг Медвъдевъ), одинъ даже уменьшительнымъ именемъ и безъ отчества

(Авоня Брыловъ). Очевидно, грамота указываетъ мъста не однимъ боярамъ, но всему двору нижегородскаго князя и не въ думъ, а за торжественнымъ княжескимъ столомъ. Можно думать, что въ спискъ Соловьева перечислены только первые 8 бояръ; остальные не интересовали Арт. П. Волынскаго и опущены. Но и въ грамот 1368 г. печерскимъ архимандритомъ названъ Іона, а мы ожидали бы Діонисія, основателя и перваго архимандрита этой обители, въ 1374 г. ставшаго епископомъ суздальскимъ и нижегородскимъ. Обѣ грамоты даны «по благословенію владычню Серапіона нижегородскаго и городецкаго и курмышскаго и сарскаго». Въ другихъ источникахъ не встръчаемъ ни имени такого епископа, ни такого названія его епархіи. Этотъ и другіе вопросы, вызываемые объими грамотами, могуть быть разрышены только спеціальнымъ изследованіемъ по темной исторіи суздальсконижегородской іерархіи XIV в. Если бы можно было доказать, что епископъ Серапіонъ быль ближайшимъ предмѣстникомъ Діонисія по суздальско-нижегородской канедрь, то грамоту по списку Соловьева следовало бы отнести къ 1368—1374 годамъ, даже точне къ 1372— 1374 гг., такъ какъ въ титулахъ и в. кн. Димитрія Константиновича, епископа Серапіона уже значится г. Курмышъ, построенный въ 1372 г.

#### VI. Kz cmp. 164.

Сохранился документь, точно указывающій, когда дипломатическія дёла, входившія въ вёдомство казначея, были выдёлены н поручены особому дёлопроизводителю, что и послужило основаніемъ особаго Посольскаго приказа (Краткая выписка о бывшихъ между Польшей и Россіей перепискахъ, войнахъ и перемиріяхъ съ 1462 по 1565 г. въ Моск. Арх. мин. ин. дёлъ, Польскія дёла 1462: за сообщеніе этой выписки приношу искреннюю благодарность С. А. Бёлокурову). Въ этомъ документъ XVI в. значится: «въ 57 (1549) г. приказано посольское дёло Ивану Висковатого, а быль еще въ подьячихъ». И. Висковатый до того времени участвоваль иногда въ дипломатическихъ дълахъ, въ 1542 г. писалъ перемирную грамоту съ Польшей; теперь онъ принимаетъ постоянное участіе въ сношеніяхъ съ иноземными послами, которые ему передають свои грамоты. После него въ 1564 г. спошенія съ послами ведеть дьякъ А. Васильевь въ «избѣ», называвшейся «дьячьей» или «посолной» и находившейся гдв-то въ Кремль, пока въ 1565 г. не была построена особая Посольская палата. Г. Лихачева, Дипломатика, стр. 100.

# Kz cmp. 191 u 196.

Говоря о боярахъ отъ концовъ, мы не касаемся ихъ судебнаго значенія. По новгородской Судной грамотѣ 1471 г. при судебномъ

докладѣ «во владычнѣ комнатѣ» присутствовали 10 докладииковъ, именно по одному боярину и по одному житьему отъ конца (А. А. Эксп. І, 71). Это были постоянные судебные засъдатели, собиравшіеся три раза въ недълю. Хотя нътъ прямыхъ указаній на ихъ отношеніе къ суду княжескаго намъстника съ посадникомъ, имъвшему мъсто также «во владычнъ дворъ», однако судъ докладчиковъ можно назвать судебной коллегіей при новгородскомъ правительственномъ совътъ, собиравшемся «у владыки въ полатъ». Но, во-первыхъ, ни откуда не видно, чтобы эти судные бояре и житьи люди отъ концовъ принимали постоянное участіе въ политическихъ дёлахъ боярскаго совъта. Во вторыхъ, судъ этихъ докладчиковъ повидимому возникъуже въ послъднее время повгородской вольности, а не былъ стариннымъ учрежденіемъ. Въ концѣ XIV в. встрѣчаемъ судныхъ бояръ и житьихъ людей, но представителями не концовъ, а тяжущихся сторонъ. Въ 1384 г. новгородцы постановили на въчъ не вздить на судъ къ митрополиту въ Москву, но судить новгородскому владыкъ по Номоканону, посаднику и тысяцкому судить свои суды по крестному цълованію, а истцу и отвътчику «на судъ поимати по два боярина и по два житья съ сторонъв» (П. С. Р. Лът. IV, 91).

Нѣмецкое донесеніе 1331 г. изъ Новгорода рижскому городскому совъту вскрываетъ нъкоторыя любопытныя черты отношеній разныхъ новгородскихъ властей. Нёмцы подрались ночью съ Русскими и одного положили на мъстъ. На другой день новгородцы «созвонили вѣче» (ludden de ruscen eyn dinc) и сошлись на Ярославовъ дворъ (uppe des konighes houe) вооруженные п съ распущенными знаменами, принесли и убитаго. Съ вѣча послали къ Нѣмцамъ биричей съ требованіемъ немедленной выдачи виновныхъ, грозя въ противномъ случат перебить встхъ. Не добившись требуемаго, толпа съ въча бросилась на нъмецкій дворъ и принялась разбивать и грабить, пока княжескій судья (des konighes rechter) не прогналь ея оттуда. Тогда въче посладо трехъ другихъ биричей съ тъмъ же требованіемъ. Нъмцы нашли одного изъ своихъ, у котораго оказался мечъ въ крови, и предложили его; но Русскіе потребовали 50 головъ (houede). Такъ прошель день; новгородцы поставили карауль стеречь Нѣмцевь на ихъ дворъ. Ночью послы отъ нъмцевъ явились къ тысяцкому и удовлетворили истца (den Sacwolden), в роятно ближайшаго родственника убитаго, предложивъ ему за голову 80 рублей (stucken sylvers: «старый» новгородскій рубль XIV в. содержаль въ себъ 80 золоти. серебра. Г. Прозоровского, Монета и вѣсъ, 503). Сверхъ того дано было посаднику 40 р. и намъстнику князя 5 р., а тысяцкій отказался отъ денетъ. На другой день опять собралось въче и потребовало отъ Нѣмцевъ черезъ прежнихъ трехъ биричей либо выдачи 50 человѣкъ, либо уплаты 2500 р., именно 1000 Новгороду, 1000 князю и 500 истцу.

Нфицы объявили, что съ истцомъ они уже помирились, и пообфщали биричамъ по фіолетовому платью и по боченку вина. Вѣче разсердилось, узнавъ о примиреніи истца: какъ онъ смёль помириться безъ новгородскаго слова! Посланцы въча еще разъ явились къ Нъмцамъ и потребовали съ нихъ 2000 р. «за обиду» (vor ere smaheyt). Нѣмцы предложили 40 р., и биричи въ гнѣвѣ воротились на вѣче. Вечеромъ пришелъ къ Немцамъ новый носланецъ, объявившій, что его послали «300 золотыхъ поясовъ» (guldene gordele). Сущность его заявленія состояла въ томъ, что Новгороду Великому денегъ не нужно, что у него и своего довольно, но что онъ требуеть 50 головъ, а они, Нъмцы, не выдають ни головь, ни денегь: сами посудите, есть ли туть правда. Нъмцы должны выйти съ имуществомъ изъ церкви, гдъ они скрылись, оставивъ тамъ виноватыхъ, съ которыми Новгородъ поступить по закону. Мы вамъ выдавали виновнаго, отвъчали Нъмпы, но вы его не приняли, а требуете 50 головъ: Богъ свидътель, что вы требуете невинныхъ людей. Посланецъ въ жесткихъ выраженіяхъ повторяль, что ему было наказано говорить. Нёмцы объявили, что они готовы заплатить 100 р., что больше не могутъ, и просили посланнаго сказать это 300 волотымъ поясамъ и похлопотать о томъ, за что ему будеть дано фіолетовое платье. Ночью чрезъ одного изъ тёхь же трехъ вёчевыхъ биричей посадникъ заявилъ Нёмцамъ, что если они дадуть ему 20 р. и два пурпуровыхъ платья, онъ возьметъ все дёло на себя и уладить его, причемъ биричъ потребоваль и себѣ съ товарищами 10 р. и пурпуроваго платья, да по фіолетовому платью еще двумъ важнымъ господамъ, почему-то вмъшавшимся въ дъло. Поутру три бирича съ этими двумя господами пришли и объявили Нѣмцамъ, что Новгородъ прощаетъ ихъ и принимаетъ 100 р. Тутъ одинъ изъ пришедшихъ, представлявшій интересы князя, заявилъ, что и князь долженъ получить столько же. Но одинъ изъ биричей возразиль: что объщано княжему намъстнику, то слъдуеть ему заплатить; новгородцы получать 100 руб., а съ княземъ они сами сочтутся, какъ следуеть. Что касается до насилія, учиненнаго толпой съ веча надъ Нѣмцами, то объ этомъ они и рѣчи не заводили бы, а скорѣе поцѣловали бы кресть на томъ, что не будуть мстить за это. Туть посадникъ ввелъ въ дъло новое обстоятельство. Года за два передъ тъмъ въ Деритъ убили новгородскаго посла Ивана Сыпа, важнаго человъка, женатаго на сестръ посадника. Послъдній теперь заявиль, что его племянники должны выступить истцами по дёлу, что они хотять мстить за отца, и потребоваль 50 р. выкупа. Нёмцы возразили, что имъ нътъ дъла до Дерита, что они «заморскіе гости» (gheste van over sey: ссору начали Немцы готскаго двора съ острова Готланда). Посадникъ понизилъ требование до 40, потомъ до 30 и даже до 20 р. Нѣмцы уже согласились было на уплату. Но пришли «новгородскіе гос-

пода» (heren van Nogarden) и отмѣнили эту сдѣлку, объявивъ, что заморскіе Нѣмцы не отвѣчаютъ за дерптскихъ, а боярина своего Ивана опи не отдадуть и за тысячу рублей. Нѣмцамъ предложено было поцъловать крестъ на мировой записи, въ которой они, признавая себя виповными въ случившемся и прося снисхожденія къ поступку, совершенному въ пьяномъ состояніи, обязывались заплатить Новгороду 100 р. да сверхъ того дать объщанное намъстнику, посаднику, тысяцкому и биричамъ. Нёмцы объявили, что имъ обидно цёловать крестъ на такой записи, и представили тысяцкому свою, въ которой вся вина сваливалась на новгородцевъ. Выслушавъ запись, тысяцкій съ бранью объявилъ посланнымъ, что она не годится. «Такъ стояло дъло, пока тысяцкій докладываль -німецкую запись посадникамь и господамь Новгорода; они послади къ Нфицамъ техъ же биричей, которыхъ посылали и прежде, и сказали то же, что говориль тысяцкій» (bit de hertoghe witlich dede den borchgreuen unn den heren van Nogarden der duschen bref. des sanden se deseluen boden to den duschen, de se en och er ghesant hadden etc.). Нѣмцы были приневолены (bi dwanghe) поцѣловать кресть на новгородской грамоть, по которой они должны были уплатить Новгороду 100 р. пени. Сверхъ того это дёло стоило имъ 20 р., которые они посулили некоторымъ новгородскимъ «господамъ» и биричамъ или позовникамъ при совътъ господъ (den Roperen bi der heren rade). Русско-Лив. Акты, стр. 56-61. Донесеніе переведено А. Чумиковыми по мъстамъ не вполнъ точно. Чтен. въ Общ. Ист. и Др. Р. 1893 г. I, смѣсь.

Для насъ особенно важны следующія черты новгородскаго управленія, обозначающіяся въ изложенномъ донесеніи. Во-первыхъ, посланцы вѣча являются вмѣстѣ и биричами при совѣтѣ господъ. Въ донесеніи поименовано пять такихъ посланцовъ; изъ нихъ трое, какъ очевидно по ходу разсказа, были биричи при совъть господъ; отношеніе двоихъ остальныхъ къ этому совёту не ясно. Двое изъ этихъ пяти посланцовъ были вмъстъ старостами, какими, неизвъстно, въроятно улицкими или даже сотскими, какъ въ Псковъ въ должности сотскаго встръчаемъ «стараго придверника» при господи, если только «старый» не значить здёсь «бывшій». Во-вторыхъ, Нёмцы въ переговорахъ своихъ обращаются къ «герцогу», какъ они называють тысяцкаго въ отличіе отъ «бургграфа», посадника. Тысяцкій быль предсъдателемъ высшаго новгородскаго суда по торговымъ дъламъ. Въ извъстной грамотъ кн. Всеволода церкви св. Іоанна на Опокахъ читаемъ, что для управленія всёми дёлами торговыми и «гостинными», для «суда торговаго» князь «поставиль три старосты, отъ житьихъ людей и отъ черныхъ тысяцкаго, а отъ купцовъ два старосты». Значить, этоть судь состояль изь тысяцкаго, представителя житьихь и черныхъ людей, и двухъ старостъ, представителей купцовъ, т. е. изъ

трехъ членовъ, а не изъ шести, какъ считаютъ иногда (напримъръ, Впляевт въ Лекціяхъ по ист. русск. зак., стр. 139, и другіе), неправильно читая это мъсто грамоты, думая, что въ составъ суда были назначёны три старосты отъ житьихъ людей, затёмъ тысяцкій отъ черныхъ и наконецъ два старосты отъ купцовъ. По одному договору Новгорода съ Нъмцами дъла между нъмецкими гостями и туземцами разбирались только in curia sancti Johannis coram duce et oldermanno nogardiensibus и нигдъ болъе (Bunge, Urkund. I, 522). Почему здъсь при тысяцкомъ упомянутъ одинъ староста, неизвъстно. Изъ разсматриваемаго донесенія видно, что въ важныхъ случаяхъ тысяцкій докладываль такіа дёла совёту господъ. Въ-третьихъ, надъ отдёльными сановниками высшаго новгородскаго управленія явственно возвышается совътъ господъ. Тысяцкій докладываетъ «господамъ» предложенную ему Нъмцами мировую запись; «господа» отмъняють сдълку посадника съ Немцами. Наконецъ, этоть советь господъ заметно отличается и отъ 300 «золотыхъ поясовъ». Донесеніе ясно различаетъ эти названія. «Господа» приходили на дворъ къ Нѣмцамъ для переговоровъ: едва ли это могла быть толпа въ 300 человъкъ. Посланцомъ отъ золотыхъ поясовъ приходитъ къ Немцамъ некто Борисъ, котораго нъть въ числъ не разъ упоминаемыхъ въ донесеніи биричей совъта господъ. Притомъ золотые пояса являются въ тъсной связи съ въчемъ: они поддерживаютъ его требование о выдачъ виновныхъ, тогда какъ посадникъ и господа склоняють дёло къ уплате 100 р. Новгороду. Золотые пояса выступають послё вёча второго дня и не появляются въ следующее дни, когда незаметно веча: Поэтому мы думаемъ, что эти «золотые пояса» были не члены совъта господъ, а вся совокупность новгородскихъ властей, присутствовавшихъ на въчъ, вся наличная правительственная знать города, старосты улицъ, слободъ, десятковъ, разныхъ мелкихъ городскихъ союзовъ, наконецъ бояре, не сидъвшіе въ совъть господъ, но пользовавшіеся вліяніемъ въ мъстныхъ кругахъ города и въ иныхъ случаяхъ являвшіеся представителями отъ концовъ. Они назывались такъ по особенности въ одеждь, отличавшей ихъ оть простыхъ гражданъ. Большая часть этихъ низшихъ городскихъ должностей повидимому также была въ рукахъ боярской и житьей знати. Въ послъднее десятилътіе свободы Новгорода тамъ пользовался большимъ вліяніемъ нѣкто Памфилъ, сторонникъ аристократической партіи «великихъ бояръ», враждовавшей съ людьми «житьими и молодшими». Въ житіи Соловецкихъ чудотворцевъ этотъ Памфилъ называется знатнымъ новгородски: гъ бояриномъ, а въ 1476 г. онъ занималъ невысокій пость старосты Өедоровской улицы. Сынъ его, принадлежавшій по своему званію къ дътямъ боярскимъ, не смотря на то является «купецкимъ» старостой (П. С. Р. Л. VI, 203 и 220). Какъ вожди частей вооруженнаго города,

люди этой знати въ Новгородъ, очевидно, были то же, что «лучшіе мужи», являющіеся посредниками между вѣчемъ и княземъ въ Кіевѣ XII в. На въчъ къ нимъ, разумъется, примыкали и высшіе сановники, члены совъта господъ, и всъ они составляли классъ руководителей въча. Правильнымъ приговоромъ въча, «новгородскимъ словомъ» признавалось то, что постановлено на собраніи города съ согласія и подъ руководствомъ этихъ властей. Вотъ почему грабежъ и мещкаго двора толпой, прибъжавшей съ въча безъ этихъ вождей, «господа» въ своей мировой записи 1331 г. признавали поступкомъ «неразумной черни», сдъланнымъ безъ новгородскаго слова (sunder der Nogarder wort). Триста-круглое число, приблизительно опредълявшее количество вевхъ местныхъ и общихъ городскихъ властей или показывающее, сколько считалось въ городѣ знатныхъ домовъ, старшіе члены которыхъ были этими властями. Любопытно, что и исковской лётописецъ, разсказывая о захватѣ в. кн. Василіемъ «всѣхъ лучшихъ людей» Пскова въ 1510 г., приводить ту же круглую цифру 300 чел. съ ихъ семьями (П. С. Лѣт. IV, 287).

#### VII. Kz cmp. 382.

У Страленберга и Фоккеродта, двухъ иностранцевъ, жившихъ въ Россіи при Петръ Великомъ, находимъ изложеніе условій, на которыхъ вступилъ на престолъ царь Михаилъ. По словамъ перваго, новый царь письменно обязался блюсти и охранять православную въру, забыть прежніе фамильные счеты и недружбы, по собственному усмотрфнію не издавать новыхъ законовъ и не измфнять старыхъ, также не объявлять войны и не заключать мира, важныя судныя дёла вершить по закону установленнымъ порядкомъ, наконецъ вотчины свои либо отдать родственникамъ, либо присоединить къ короннымъ землямъ (Historie der Reisen in Russland etc. 1730, S. 209. Другое загла-Bie: Beschreibung des Nord-und Östlichen Theils von Europa und Asia). Ни о думѣ бояръ, ни о земскомъ соборѣ нѣтъ и помину въ условіяхъ у Страленберга. Изв'єстіе Фоккеродта нізсколько обстоятельнізе. Оно пом'вщено въ запискъ о состояніи Россіи при Петръ Великомъ, составленной въ 1737 г., следовательно можетъ быть названо современнымъ приведенному извъстію Татищева въ его запискъ, вызванной событіями 1730 г. (Переводъ записки Фоккеродта въ Чт. Общ. Ист. и Др. Р. 1874, кн. 2). Фоккеродтъ хорошо зналъ положение современной ему Россіи, гдф онъ жиль въ последніе годы царствованія Петра I. Онъ имѣлъ свѣдѣнія и о московскихъ дѣлахъ XVII в., но отдѣльныя событія передаеть въ своемъ трудѣ не всегда ясно и точно. Онъ пишеть (стр. 21), что при избраніи царя по окончаніи Смуты московская знать составила между собою родъ сената; который назвала соборомъ и въ которомъ не только бояре, но и всф другіе, находившіеся на высшей

государственной службъ, имъли мъсто и голосъ. По единодушному ръшенію этого собора избранный царь долженъ быль присягой принять на себя следующія обязательства: предоставить полный ходъ правосудію по стариннымъ земскимъ законамъ, никого не судить собственною властію, безъ согласія собора не вводить ни новыхъ законовъ, ни новыхъ налоговъ и ничего не решать въ делахъ войны и мира. Царь Михаилъ не колеблясь принялъ и подписалъ эти условія и нѣкоторое время действоваль согласно съ ними. Но отецъ царя, воротившись изъ польскаго плена и ставъ патріархомъ, искусно воспользовался значеніемъ своего сана въ народѣ, неудовольствіемъ низшаго дворянства на властолюбивыхъ бояръ и ихъ собственными раздорами, одинъ завладълъ опекою надъ сыномъ и самовластно распоряжался всъми дълами, оставивъ собору лишь честь одобрять его распоряженія. Стрельны служили опорой этому самовластію, и это войско дало возможность Михаилу даже по смерти отца продолжать правленіе съ такою же властію, какую имъль отець. По этому извъстію одно и то же учрежденіе издаеть новые законы и вводить новые налоги, тогда какъ договоромъ 1610 г. первое дъло присвоено земскому собору, а второе боярской думв. Но какое это учрежденіе? Фоккеродтовъ сенать, названный соборомь, въ которомь кромъ думныхъ людей, бояръ, имъли мъсто не представители всъхъ чиновъ, а какіе-то «всъ другіе, находившіеся на высшей государственной службъ», не похожъ ни на земскій соборъ, ни на думу. Очевидно, Фоккеродтъ смѣшалъ соборъ съ думой въ одно учрежденіе, а въ границахъ компетенціи обоихъ этихъ учрежденій и состоитъ весь вопросъ объ устройствъ высшаго управленія при Михаиль. Но мы видъли, что и въ правительственной практикъ Михаилова времени эти границы обозначались не вполнъ согласно съ договоромъ 1610 г. Что касается патріарха Филарета, то онъ имѣлъ большое личное вліяніе на управленіе, но не измѣнилъ его основаній, не произвелъ переворота, какъ расположенъ былъ думать Фоккердотъ. Отъ него много доставалось непріятнымъ ему людямъ; но учрежденія действовали попрежнему. Такъ смотритъ на него и одинъ близкій къ тому времени памятникъ, хронографъ архіеп. Пахомія, который, характеризуя этого патрірха, говорить, что онъ быль «нравомъ опальчивъ и мнителенъ, а владителенъ таковъ былъ, яко и самому царю боятися его, боляръже и всякаго чина царскаго синклита зъло томляше заточенми необратными н инъми наказанми» (А. Попова, Изборникъ, 316). Извъстіе Фоккеродта о самовластіи Михаила по смерти Филарета опровергается свидътельствомъ Котошихина, который, разумъется, зналъ дъло лучше Фоккеродта.



~ 3,

•

13 .

•

.

.



28/2

.





